



Becthink Ebponsi 1870 T.1. Kn. 2- Prebpans

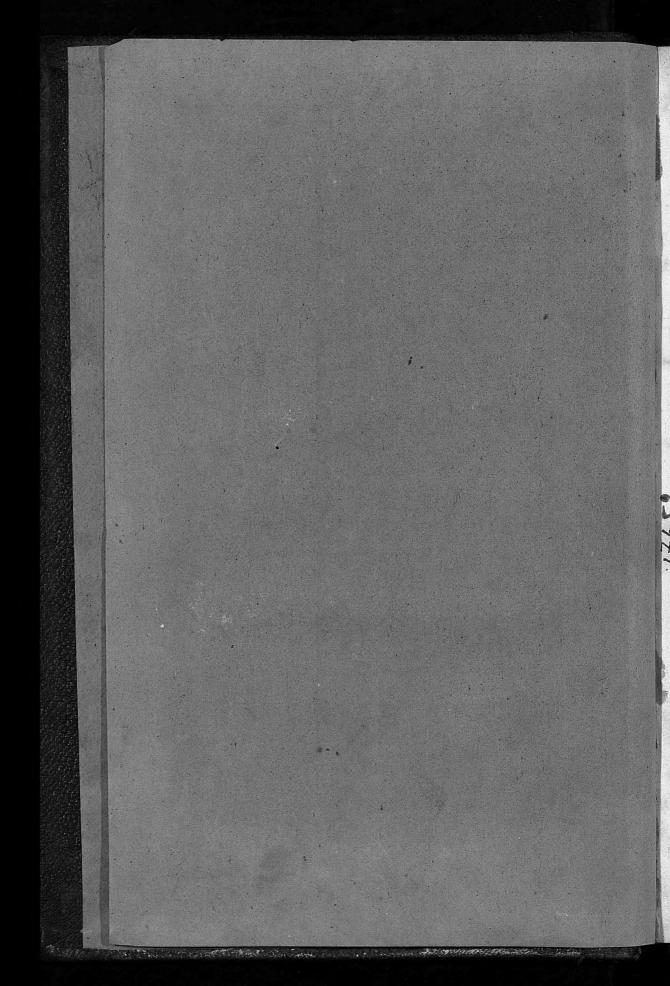

THE STATE OF THE S

THE HE TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P

- aliming trouvillationally accommonated in Again Scott Carrotters

## VI\*).

Воодушевленіе поляковъ и ихъ надежды. — Распоряженія объ укрѣпленіи Варшавы. — Уголовный судъ и индигаціонная коммиссія. — Распространеніе возстанія на простой народъ. — Универсалъ Костюшки объ освобожденіи народа.

Освобожденіе Варшавы и Вильны было поводомъ безпредѣльной радости патріотовъ. Ликовали и пѣли сочиненныя патріотическія пѣсни, прославляли собственное мужество, изумлялись своимъ успѣхамъ, которые, казалось, превосходили все, что помнилось изъ школьнаго ученія о грекахъ и римлянахъ. Воображали, какъ было и тотчасъ послѣ совершенія конституціи 3-го мая, что Польша, недавно находившаяся въ униженномъ положеніи, теперь воскресла и для нея наступаетъ эпоха возрожденія. Костюшко сдѣлался идоломъ революціонной партіи. Какъ всегда бываетъ, что успѣхъ притягиваетъ къ себѣ толпу, и теперь революціонная партія быстро увеличилась. И тѣ, для которыхъ было въ сущности все равно, что бы ни происходило съ отечествомъ, которые въ душѣ предпочитали всему тихое и безмятежное житіе, теперь начали кричать и живописаться революціонною удалью.

Опасности для Польши были отовсюду; русскія силы должны были собраться снова въ большемъ числъ; Пруссія должна была

<sup>\*)</sup> См. выше: Янв. 5 стр.

идти вмъстъ въ Россіей защищать свою добычу. Но поляки составляли для себя разныя надежды. Бухгольцъ въ дни революціи оставался въ Варшавъ и не мъшался въ дъло; поляки воображали, что быть можеть гроза отъ Пруссіи на этотъ разъ минетъ Польшу. Съ Австріей не было явной размолвки. Декаше выражался въ мягкихъ словахъ, и поляки даже стали надъяться, что Австрія будеть за нихъ. Но черезъ нъсколько дней опыть уничтожиль эти обманчивыя надежды. Правый берегь Вислы быль въ рукахъ русскихъ, и потому продовольствіе изъ самыхъ плодородныхъ частей страны не могло доставляться полякамъ; они хотёли въ Галиціи закупать хлібь, но Австрія формально запретила его вывозъ. Отъ Франціи надівлись прямо помощи. Заіончекъ, пробажая черезъ Галицію, склонялъ къ революціи Линовскаго и увърялъ, что Франція пожертвовала восемнадцать милліоновъ на дёло польскаго повстанья и эти деньги уже въ дорогъ. «Трудно найти въ исторіи бол'ве прекрасныхъ началъ, великихъ предпріятій, какъ первыя минуты нашего повстанья — говоритъ очевидецъ Линовскій — всеобщее воодушевленіе удаляло отъ насъ мысль объ опасностяхъ».

Въ Варшавъ только и твердили, что о разныхъ побъдахъ и прошедшихъ и будущихъ, и болъе всего о небывалыхъ. Чуть только прискачеть курьерь изъ лагеря Костюшки, прежде чемъ онъ успъетъ кому-нибудь сообщить въсть, по городу уже разнесется цёлое описаніе битвы и пораженія москалей. Если же случалось, что присылали несколько человекъ русскихъ пленныхъ въ Варшаву, то распространялся слухъ, что вся русская армія положила оружіе и теперь предстоить затрудненіе, что ділать полякамъ съ такимъ огромнымъ числомъ пленниковъ. По приказанію Костюшки установлялась въ Варшав'в военная коммиссія, и во всемъ Мазовецкомъ княжествъ оглашено посполитое рушенье. Кром'в рекрутовъ съ дымовъ, следовавшихъ въ регулярное войско, всё мужчины отъ 15-ти до 50-ти лётъ возраста должны безъ всякаго исключенія быть вооруженными, находиться подъ командою генераловъ дивизій, зависящихъ отъ главнаго командира вооруженныхъ силъ княжества Мазовецкаго, и выступать противъ непріятеля, когда непріятель явится въ краж. Приказано во всъхъ городахъ и имъніяхъ дълать косы и пики для вооруженія народа и ставить по дорогамъ между селеніями столбы, а на нихъ смоляныя бочки: ихъ следовало зажигать, когда непріятель приблизится; но это надлежало делать не иначе, какъ по приказанію м'єстнаго начальства. Горящая бочка будетъ сигналомъ, что посполитое рушенье должно собираться и брать оружіе. Самую Варшаву принялись укруплять. Всёхъ ея

жителей заставляли выходить на работы. Это приняло сейчась праздничный видь. Знатныя дамы и дівицы выйзжали въ каретахь, съ лопатами, кинуть собственноручно нісколько горстей земли. «Прекрасныя ручки, которыхь пальчики, убранные дорогими камнями, дотрогивались только до опахала изъ слоновой кости или до флакончика съ духами, теперь взяли заступь и біжали весело на работу,» говорить очевидець Охоцкій. Не дозволялось носить на себі ни шелка, ни золота. Дамы на работі одівались въ сірыя полотняныя юбки съ чернымь шерстянымь передникомь и въ кафтанчики. На головы надівали соломенныя шляны. Каждая несла съ собою холщевой мізшокъ для дневного припаса. Кто уклонялся отъ работы, на того налагали пеню.

Самъ король, чтобы не навлечь на себя народной злобы, долженъ былъ выбхать за городъ и нёсколько минутъ покопаться заступомъ въ землё. Во время работы гремёла музыка, пили вино, пёли хоромъ патріотическія пёсни. Усерднёе всёхъ работали русскіе плённые, потому что ихъ подстегивали. Сначала ихъ содержали очень дурно; согнали въ домъ коммиссіи, и едва давали изъ жалости соломы на постели, а кроватей не давали вовсе.

Побъда подъ Рацлавицами подъйствовала живительно на все польское войско. Та часть его, которая стояла около Люблина, собралась у Холма, признала Костюшку главнымъ начальникомъ и за неимъніемъ генерала выбрала главнымъ своимъ предводителемъ полковника Гроховскаго. Войска этого было до пятнадцати тысячъ. Обыватели люблинскаго и холмскаго воеводствъ собрались и составили актъ повстанья.

Въсть объ успъхъ Костюшки достигла и до Волыни, и тамъ выказалась вспышка въ небольшихъ отрядахъ. Маіоръ Вышковскій съ десятью эскадронами вышель изъ своихъ квартиръ подъ Старымъ Константиновымъ. Русское войско, квартировавшее въ этомъ крав, заступило ему путь. Онъ долженъ былъ выдержать съ нимъ бой. Вышковскій не только счастливо ускользнулъ отъ русскихъ, но какъ писали въ польскихъ газетахъ того времени, взяль у нихъ даже пушки. Этого последняго можетъ быть и не было, темъ более, что поляки говорять, что эти пушки заклепали, и никто ихъ не видалъ. Вышковскій пробрался въ Галицію, а оттуда прибыль къ Костюшкв. Другой штабъ-офицеръ польской арміи, маіоръ Копець, собралъ несколько отрядовъ подъ Дубномъ и, соединившись съ повстанцами, двинулся на соединеніе съ Заіончекомъ. По ихъ приміру поступиль полковникъ Лозненскій, и увель къ Костюшкі девятьсоть солдать. Русскіе, видя, что имя Костюшки привлекаеть къ себъ польское войско, принялись обезоруживать его и распредёлили солдать по русскимъ полкамъ. Но поляки бёгали изъ русскихъ полковъ и нёкоторымъ удавалось съ трудомъ пробираться черезъ лёса и приставать къ Костюшкё; другихъ за побёги хватали и предавали военному суду. Съ ними поступали неумолимо. Особенно жестоко наказывали тёхъ, которые оказывали сопротивленіе при поимкё. Такимъ образомъ, состоялся приговоръ, произнесенный кіевскимъ кригсгерихтомъ въ августё: двёсти восемьдесятъ человёкъ присуждено колесовать и на колеса тёлеса ихъ положить. Другихъ только вёшали. Многихъ виновныхъ наказывали тёлесно и отправляли во

внутреннія губерній на службу.

На короля повстанцы смотръли подозрительно. Его акцессъ къ тарговицкой конфедераціи, его прежнее расположеніе къ Россіпвсе заставляло подозрѣвать въ немъ способность къ измѣнѣ. Правда, вспоминали и его горячее участіе въ ділі 3-го мая, и только это спасало его отъ народной злобы, но все-таки не снимало съ него упрековъ въ безхарактерности. Черезъ четыре дня послъ даннаго королемъ объщанія оставаться въ Варшавъ, распространился слухъ, будто онъ хочетъ бъжать. Къ нему явился генералъ Макроновскій и Кохановскій. «Мы ув'трены—говорили они—что народное подозрѣніе напрасно, но просимъ дать намъ средство для успокоенія народа. Вчера ваше величество въ сумеркахъ прогуливались по берегу Вислы съ двумя особами; думаютъ, что эти особы помогають вамь убъжать.» — Я — сказаль король — назадъ тому четыре дня ходилъ смотръть, пришли ли плоты съ продовольствіемъ для Варшавы. Меня провожала цёлая толпа народа, а не двое особъ. Я ужъ вамъ далъ слово, что не покину Варшавы. Чего же вамъ еще нужно? — «Мы въримъ вашему слову сказали ему-но народъ недовърчивъ черезъ-чуръ. Онъ хочетъ, чтобы кто-нибудь изъ облеченныхъ народнымъ довъріемъ безотлучно находился въ королевскихъ покояхъ и повсюду сопровождалъ ваше величество.» — Это было бы обидно и оскорбительно сказалъ король — если бы исходило отъ васъ; но вы говорите, что народъ этого хочетъ и иначе не успокоится, -я не противлюсь. - Короля просили, чтобъ онъ чаще являлся посреди народа-Король и на то согласился. Потомъ ему объявили, что народъ считаетъ подозрительными двухъ иноземцевъ, изъ которыхъ одинъ находился близъ короля тридцать, другой десять л'ять. Король этимъ очень оскорбился и увърялъ, что ручается за слугъ своихъ. Самъ король передалъ женъ Макроновскаго, собиравшей пожертвованія въ пользу возстанія, восемнадцать тысячъ злотыхъ. Поляки, которые ознаменовали себя противнымъ духомъ, спѣшили теперь показать свою готовность содъйствовать возстанію. Епископъ Масальскій и бывшій маршаль Мошинскій внесли по 1,800 злотыхъ.

24-го апрыля назначень быль праздникь въ честь освобожденія Варшавы. Торжество происходило въ костель св. Креста. Тамъ проповъдникъ обратился къ королю съ такою ръчью: «Твое царствованіе преисполнено несчастій. Великій добродьтельный народъ, всегда преданный своимъ королямъ, содрогается при воспоминаніяхъ о прошломъ. Актъ повстанья не твое дёло. Гнусная измёна была причиною великихъ бёдствій, и ты, однако, измѣною пріостановилъ оборону края. Теперь наступила последняя эпоха твоего царствованія; теперь окажется: можемъ ли мы, поляки, съ тобою утвердить свое счастіе или должны насть жертвою жестокаго и алчнаго врага, который и насъ и наше имя хочетъ стереть съ земли. Либо участвуя въ народномъ повстаньи, ты вознесещь польскій тронь до прежней его славы и остатокъ дней проведешь въ спокойствіи и довольствъ; либо-паденіе отечества повлечеть за собою и паденіе вашего величества. Приготовься къ тому и другому и затвори уши отъ внушеній, которыми тебя будеть прельщать непріятель; онъ будеть совътовать тебъ отступить отъ народа, а можеть быть и хуже — бойся этихь внушеній. Я знаю твое сердце прибавиль въ концѣ рѣчи проповѣдникъ, чтобы позолотить пилюлю—я увъренъ, что ты ръшился жить и умереть съ народомъ. —Да—сказалъ король — ты не ошибся, я всегда буду съ народомъ, хочу жить и умирать съ нимъ. — Тъхъ, которыхъ всегда приводила въ восторгъ последняя слышанная фраза, удовлетворяли слова короля, но большинство было убъждено, что король былъ недоволенъ революцією и только притворялся. Подозрѣніе къ нему не уменьшалось. Около него оставалась еще гвардія; провизоріальный сов'ять и ей вел'яль выступить въ д'яло, потому что для войны нужно было регулярное войско. Служба въ замкъ поручена народному ополченію. Двое особъ, облеченныхъ народнымъ довъріемъ, жили во дворцъ и слъдили за поступками и сношеніями короля.

Вообще патріоты зам'вчали, что въ столиц'в и во всей стран'в много такихъ, которые не сочувствовали революціи. Оказывалось, что русскіе знали, что происходить въ Варшав'в: ясно было, что тамъ у нихъ оставались друзья и передавали имъ в'єсти. Провизоріальный сов'єть, 11-го (22-го) апр'єля, учредилъ уголовный судъ, который долженъ былъ судить политическія преступленія и всякія покушенія противъ повстанья; 16-го (27-го) того же м'єсяца назначиль на всю Варшаву и на все Мазовецкое княжество денежный поборъ, въ разномъ разм'єр'є, но вообще такой,

что только одни поденьщики платили менће  $10^{\circ}/_{0}$  съ своего дохода, а 17-го (28-го) учредилъ индигаціонную коммиссію: ея обязанностію было ревизовать бумаги, которыя со всей Польши присылались въ провизоріальный совѣтъ для открытія по нимъ измѣны, предупрежденія и уничтоженія заговоровъ, составляемыхъ на нагубу отечества. Она могла арестовать, допрашивать и отсылать, по надобности, въ уголовный судъ, не взирая ни на какія лица. Въ данной ей инструкціи велѣно ей слѣдить и наблюдать надъ людьми дурныхъ убѣжденій, стремящихся возвратить Польшу къ прежнему рабству, устроивающихъ козни противъ повстанья. Эта коммиссія держала свои засѣданія въ ратушѣ.

Главная сила, на которую Костюшко и его соучастники полагали надежду, состояла въ народномъ возстании. Думали, что весь народъ встанетъ и всѣ обыватели принесутъ, для спасенія отечества, послѣдній грошъ. Не такъ дѣлалось, какъ думалось. «Минуты всеобщаго увлеченія были очень коротки, общественный духъ скоро перемѣнился—говоритъ Линовскій—непостоянство и страсти исказили чистоту гражданской доблести, затмили святую цѣль, сбили насъ съ прамой дороги. Огненные универсалы начальника читались съ восторгомъ, но дурно исполнялось то, чего онъ требовалъ. Шляхта прежде всего думала о своихъ привилегіяхъ и выголахъ.»

Краковское воеводство было самое усердное изъ всёхъ въ цёлой Польше, но и оно не доставило Костюшке и десятой доли того, что онъ ожидаль. Онъ требоваль рекруть — ему ихъ не давали; онъ требовалъ запасовъ для вооруженія войска-ему не доставляли; наложены были поборы—ихъ не платили. Сначала Костюшко требовалъ всеобщаго ополченія, потомъ увидёль, что еслибы и возможно было собрать его, то невозможно было прокормить, содержать и вооружить такую громаду — не доставало ни денегъ, ни запасовъ. Этимъ съ перваго раза предводитель раздражалъ владъльцевъ; они видъли въ его распоряженияхъ нарушеніе своей собственности и правъ. Костюшко сталъ потомъ требовать только пятой части населенія; по этому разсчету одно Краковское воеводство должно было поставить ему шестнадцать тысячь контингента, а оно доставило едва до трехъ тысячь. Это народное ополченіе шло совсимь не съ увлеченіемъ, какъ разсказывалось, а по неволь, изъ-подъ палки, шло только тогда, когда паны его выгоняли. Для хлоповъ Ръчь-Посполитая была зданіе не только совершенно чуждое, но и вредное, если они по невъжеству не могли объяснить и высказать этого, то хорошо чувствовали инстинктомъ. Отстоявъ своею кровію ея существованіе, они могли этимъ отстоять только свою многов вковую неволю; всв настолько могли иметь сметки, чтобъ понять хорошо, что они идуть на смерть потому, что паны такъ велять, а паны поднялись оттого, что чують падение своихъ преимуществъ. Если бы въ то время враждебныя Польшъ державы осмълились только пообъщать хлопамъ свободу, во всей Польшъ вспыхнула бы народная революція не въ защиту Річи-Посполитой, а въ пользу иностранныхъ государствъ, хотъвшихъ уничтожить польскую національность. Въ южной Руси, поляки тогда были обязаны только русскому войску, что ихъ не стали поголовно ръзать хлопы, у которыхъ въ душъ не угасалъ духъ Хмельницкаго. Въ то время, когда на Волыни поднялся Вышковскій, одинъ обыватель, въ числъ многихъ другихъ убъжавшій въ австрійскія владънія, писаль: «слава тебъ, Господи, что я вырвался изъ неволи хуже турецкой. Мы каждый день ожидали смерти, потому что быль замысель хлоновь выразать нась; и теперь еще онъ существуеть. Я здёсь безопасень, но боюсь за свою братью обывателей; они въ большой опасности. Сами москали какъ обваренные, чрезвычайный страхъ на нихъ нападаеть, сами въ томъ сознаются». Костюшко между темъ писаль въ русскіе края (въ подлясское воеводство) обывателямь: «внушите смёлость земледёльцамъ; пусть то самое желъзо, которымъ до сихъ поръ воздълывали поля свои, обратять они на выю непріятелей, а вы станьте на челъ ихъ, вспомните о мужествъ отцовъ вашихъ и превзойдите ихъ ревностію и самопожертвованіемъ для блага отечества».

Такая военная идиллія подъ перомъ главнокомандующаго очень не согласовалась съ въстями, которыя приносились обывателямъ о состояніи умовъ народа. Только страхъ сдёлать то, что было въ духъ французской революціи, только боязнь, чтобы вслёдъ за Польшею, и въ сосёднихъ государствахъ не явилось у мужиковъ желаніе освободиться отъ владёльцевъ, останавливали русскихъ и пруссаковъ употребить мёру, которая, безъ сомнёнія, уничтожила бы съ корнемъ всякія затъи на возвра-

шеніе Польшъ независимости.

30-го апрѣля, объявлено посполитое рушенье: кромѣ рекрутъ всѣ должны быть вооружены и готовы къ бою, когда окажется нужно. Но эта была только мѣра на будущее время. Пока думали организовать войско изъ рекрутъ. Въ числѣ другихъ Костюшко поручилъ французу Бернье, служившему лакеемъ у Велепольскихъ, уже ополячившемуся отъ долгаго пребыванія въ краѣ, Ташицкому и братьямъ Иляскимъ набирать рекрутъ; но когда эти господа поѣхали по обывателямъ, то вездѣ встрѣтили пежеланіе, и не могли согнать болѣе двухъ

тысячъ. Чтобы привязать къ себѣ хлоповъ, прибывавшихъ поневолѣ въ лагерь съ косами и топорами, Костюшко прикидывался самъ хлопомъ, надѣвалъ на себя краковскую сермягу, обращался съ ними за панибрата, ѣлъ съ ними, пилъ, и давалъ имъ обѣщанія, что они будутъ свободны отъ обывательскаго ига.

Въ началъ мая, Костюшко снялъ свой станъ у Босутова и вступиль въ сендомирское воеводство; здёсь онъ далъ приказаніе собирать пятую часть населенія и присылать въ лагерь у Поляницъ, на Вислъ: тамъ онъ остановился. Разосланные офицеры должны были доставлять людей вооруженныхъ пиками, карабинами, пистолетами, косами, брать на квитанцій, выданныя изъ скарба, лошадей и разные припасы отъ обывателей. Но въ Сендомирскомъ воеводствъ еще хуже встрътили повстанье, чъмъ въ Краковскомъ. Обыватели смотрели на Костюшку, какъ на своего врага, который пришель обирать ихъ, и, еще хуже, лишать ихъ въковыхъ правъ, составлявшихъ величайшую драгоцънность шляхетскаго званія. Многіе поспъшали оставлять свои дома и бъжали въ Галицію. Другіе поневол' должны были платить деньги и высылать мужиковъ, а сами вздыхали, проклинали свое время, сами не зная, на кого взваливать вину, и молили Бога, чтобы такъ или иначе, только поскорте окончилось бы такое обирательное возстание.

Седьмого мая, подъ Поляницами, Костюшко издалъ знаменитый манифесть объ освобождении крестьянъ въ слъдующемъ

вил'я

«Никогда непріятельское оружіе не было бы страшно для поляковъ, еслибы они были между собою въ единеніи, знали свои собственныя силы и умёли ихъ надлежащимъ образомъ употреблять. Сосёднимъ государствамъ невозможно было побъдить насъ открытою войною, но хитрость, въроломство вотъ ихъ страшныя орудія, которыми они отняли у насъ средства отражать нашествіе враговъ. Продолжительная московская тираннія въ Польшт очевидно доказываетъ, до какой степени эта держава играла нашею судьбою. Она покупала себъ продажныя души, обманывала слабые умы, в роломными об вщаніями льстила предразсудкамъ, ласкала страсти, возбуждала ихъ одну противъ другой, чернила нашу націю передъ иностранцами, все привела въ движение, чтобы насъ погубить, однимъ словомъ употребляла въ дело все, что только могла выдумать адская злоба, соединенная съ самымъ безнравственнымъ въродомствомъ. Во всъхъ обстоятельствахъ, когда поляки брали оружіе противъ московитовъ, — этотъ варварскій народъ могъ ли похвастаться, что онъ одержаль надъ нами хотя одну дей-

ствительную победу? И однако польская храбрость получала оть этого только ту выгоду, что на короткое время облегчала иго, которое побъжденный врагъ налагалъ на насъ снова. Откуда же такіе страшные обороты діла въ Польшів? Отчего народъ стонетъ подъ тягостію несчастій и не найдетъ средствъ покончить ихъ? Оттого, что коварство москалей сильнъе, чъмъ ихъ оружіе; оно губитъ поляковъ поляками. Несчастные поляки долго были раздёлены политическими мнізніями, не соглашались между собою въ началахъ, на которыхъ должны быть основаны свобода и общественный строй. Хотя эта рознь мивній сама по себв невинна, но къ ней приплетались частные виды, вредный духъ несогласія, наклонность связываться съ инострандами и, наконецъ, низкое подчинение ихъ воли. Страданія наши переполнились. Участь Польши решается. Теперь или никогда! Довольно сомнъній, довольно споровъ! Оставьте въ презраніи вадомых изманниковь, подлецовь, которые еще и теперь глухи въ последнему хрипенію умирающей отчизны. Настоящее возстание клонится къ тому, чтобы возвратить Польшъ свободу и независимость. Волъ націи предоставляется ръшить, въ болъе благопріятное время, какую форму правленія угодно ей будеть дать себь. Поэтому, пріостановимь всв пренія о мивпіяхъ; священная и ясная цёль возстанія должпа собрать подъ одни знамена всехъ и соединить между собою тёхъ, которые по многимъ поводамъ были до сихъ поръ несогласны съ нами. Въ этотъ день, въ эту минуту, слъдуетъ намъ показать величайшее соревнование. Непріятель собираеть противъ насъ всю свою силу, грозить намъ оружіемъ, но это средство меньше всего намъ опасно. Важнъе всего то, чтобы мы могли противопоставить значительную громаду свободныхъ людей ордъ пугливыхъ невольниковъ. Не сомнъвайтесь, побъда будетъ за тъмъ, кто сражается за свое собственное дело. Лукавыя козни, которыя насъ до сихъ поръ одолъвали, эти змъи, которыя насъ предательски уязвляли, этотъ в роломный макіавелизмъ, который намъ безпрестанно вредилъ - вотъ что мы должны сделать безсильнымъ. Разобьемъ эти страшныя орудія, постараемся, чтобы всѣ граждане им'вли одно чувство, чтобы грозящій мечь правосудія до-стигаль новсюду до тіхь, которые осмілятся показать двуличность и измѣну.

«Я указываю націи на вѣроломное средство, какое хотять употребить москали для нашей гибели. Они думають возбудить противъ пасъ поселянъ. Они изображають въ преувеличенномъ видѣ произволъ надъ ними обывательской власти, ихъ старинную пищету, обѣщають имъ улучшеніе ихъ участи подъ влія-

ніемъ Екатерины II, и въ то же время подстрекають ихъ грабить обывательскія усадьбы. Обманутые простаки могутъ попасть въ разставленныя съти, какъ часто бываетъ; всемъ известно, какъ москали надъвали свои мундиры на легковърныхъ мужиковъ и обманули ихъ наравнъ съ тъми, которыхъ заставили идти за собою поневолъ. Я сознаюсь, что безчеловъчное обращеніе, которое въ нѣкоторыхъ мѣстахъ терпитъ сельское населеніе, даетъ москалямъ достаточный поводъ безчестить польскую націю. Я часто получалъ жалобы отъ старыхъ солдать и новыхъ рекрутовъ: не только, какъ они показываютъ, ихъ жены и дъти не получаютъ никакого облегчения, но ихъ положение еще отягощается, какъ бы въ наказаніе за то, что ихъ мужья и отцы служать Ръчи-Посполитой. Подобные поступки во многихъ мъстахъ, безъ сомнънія, совершались безъ въдома и желанія обывателей, но у другихъ они могли быть следствіемъ недоброжелательства или иностраннаго внушенія, которое такимъ образомъ дъйствуетъ для того, чтобы охладить патріотическій энтузіазмъ народа. Какъ бы то ни было, человѣколюбіе, правосудіе и общественная польза внушають намъ средства легко и своевременно уничтожить эти злодъйские замыслы. Мы объявляемъ во всеуслышаніе, что народъ долженъ пользоваться покровительствомъ правительства, не только на это время, но это покровительство ему достоить по силъ старинныхъ законовъ, освященныхъ волею націи. Объявляемъ, что всякій обиженный человъкъ можетъ прибъгать къ покровительству порядковыхъ коммиссій, учрежденныхъ въ каждомъ воеводствъ, а оскорбитель и утъснитель защитниковъ отечества будеть наказанъ, какъ врагъ отечества и измънникъ. Мнъ принадлежитъ указать средства достигнуть такого состоянія. Эти средства сообразны съ справедливостію и великодушісмъ народа, дороги для чувствительныхъ душъ и сопряжены съ легкими пожертвованіями личныхъ выгодъ для общественнаго блага. Я поручаю провизоріальному совъту въ Варшавъ, а равно и коммиссіямъ въ воеводствахъ и повътахъ оповъстить настоящій универсалъ и наблюдать возможно-строжайшимъ образомъ надъ его исполнениемъ:

1) Народъ по силъ закона будетъ пользоваться покровитель-

ствомъ правительства.

2) Всякій поселянинъ лично свободенъ, можетъ водворяться гдъ ему угодно, сдълавши въ порядковой коммиссіи заявленіе о томъ, гдъ онъ намъренъ водвориться, заплативъ свои долги, если таковые окажутся, и общественныя подати.

3) Рабочіе дни, которые крестьяне будуть посвящать своимъ владельцамъ, определяются следующимъ образомъ: тотъ, который должень быль работать шесть дней въ недёлю, будеть работать только четыре; тотъ, который работалъ нять, долженъ работать три; работавшій три дня — два; а работавшій два — только одинъ день; тотъ, который работаль только одинъ день въ недёлю, будетъ работать одинъ день въ двё недёли; кто работалъ помѣщику вдвоемъ, тому должны быть сбавлены рабочіе дни вдвойнѣ, а кто работалъ самъ-другъ, тому безъ удвоенія. Такая льгота должна наблюдаться во все время возстанія, до тѣхъ поръ, пока законодательная власть не установить для этого строгихъ правилъ.

4) Мъстныя власти будуть наблюдать, чтобы имущества тъхъ, которые служили Ръчи- Посполитой, не приходили въ упадокъ, и чтобы земля, источникъ богатства, не оставалась безъ разработки, чему должны въ каждой деревнъ содъйствовать, какъ

владельцы, такъ и сельскія громады.

5) Призываемые въ посполитое рушенье освобождаются отъ всякой панщины во все время, въ которое они остаются подъ оружіемъ, но они обязаны возобновить ее съ того времени,

когда возвратятся въ свои жилища.

6) Никакой владёлець не можеть отнять у крестьянина поле, которымь онь владёеть, пока онь исполняеть связанныя съ этимъ повинности, по вышеуказаннымъ правиламъ; чтобы крестьянина лишить грунта, нужно, чтобы владёлецъ доказалъ передъ мёстною юрисдикцею, что крестьянинъ не исполняетъ своихъ обязанностей.

7) Если какой-нибудь повъренный, экономъ или коммиссаръ владъльца нарушитъ настоящее распоряженіе, и начнетъ учинять какое-нибудь утъсненіе крестьянамъ, такой долженъ быть арестованъ, приведенъ въ порядковую коммиссію и отправленъ

въ уголовный судъ.

8) Если какой-нибудь владёлець, что мнё непріятно допустить, прикажеть или самъ начнеть оказывать утёсненія надъ крестьянами, такой должень быть приведень въ судь, какъ виновный въ намёреніи потрясти священную цёль національнаго повстанья.

9) Равномърно, сельское населеніе, пользунсь правосудіемъ и щедротами правительства, должно ревностно работать въ опредъленные настоящимъ предписаніемъ дни, повиноваться законамъ, не пренебрегать сельскою экономіею, напротивъ стараться обработывать землю и обсъменять ее. Такъ какъ выгоды отечества заставляютъ насъ установить это уменьшеніе обязанностей, лежащихъ на народъ, и обыватели принимаютъ его охотно, изъ любви къ отечеству, поэтому необходимо, чтобы земли обывате-

лей не оставались необработанными, и поселяне также не должны отказываться, если ихъ будуть нанимать на работу за надлежа-

щую плату.

10) Чтобы новсюду былъ соблюденъ порядовъ, и чтобы настоящее предписаніе сохранялось въ точности, порядковыя коммиссіи раздѣлятъ воеводства и повѣты на дозоры, такъ, чтобы каждый дозоръ заключалъ не менѣе тысячи и не болѣе тысячи двухъсотъ земледѣльцевъ. Этимъ дозорамъ должно дать имя села или главнаго городка и означить ихъ взаимныя границы, съ соблюденіемъ удобства сообщенія между ними.

11) Во всякомъ дозорѣ будетъ назначенъ наблюдатель, человѣкъ достойный по своимъ способностямъ и честности; кромѣ обязанностей, которыя налагаются на него порядковою коммиссією, онъ будетъ принимать жалобы отъ народа, въ случаѣ притѣсненій, и отъ владѣльцевъ, въ случаѣ неповиновенія со стороны народа, рѣшать споры, а если спорящія стороны не подчинятся его рѣшенію, отсылать ихъ въ порядковую коммиссію.

12) Оказанное народу правосудіе, котораго посл'єдствія онъ увидить въ облегченіи его повинностей, должно одушевлять его еще бол'є къ работамъ, къ возд'єлыванію вемель и къ защить отечества. Если какіе-нибудь гультаи, во зло употребляющіе правосудіе и благод'єдній правительства, будуть отвращать народь отъ работы, возбуждать къ бунту противъ влад'єльцевъ, отговаривать отъ защиты отечества, порядковыя коммиссіи въ своихъ воеводствахъ и пов'єтахъ должны ихъ арестовать и предавать уголовному суду. Порядковыя коммиссіи будуть равном'єрно наблюдать надъ бродягами, которые оставять свои дома и будуть скитаться, арестовать ихъ, и если, по учиненномъ обыскъ о ихъ поведеніи, докажется, что они л'єнивцы и бродяги, употреблять ихъ на общественныя работы.

13) Духовные, какъ ближайшіе наставники, должны внушать народу его долгъ по отношенію къ отчизнѣ, его истинной матери. Они должны ему объяснить, что обработывать земли, какъ собственныя, такъ и владѣльческія, есть такая же служба отчизнѣ, какъ и сражаться и защищать отчизну отъ опустошеній и грабежа непріятельскихъ солдатъ, и что, исполняя обязанности, облегченныя настоящимъ предписаніемъ, они только вознаграждаютъ владѣльцевъ за тѣ земли, которыя отъ владѣльцевъ получаютъ.

14) Духовные обоихъ обрядовъ должны обнародовать этотъ универсалъ въ теченіи четырехъ недёль, съ амвоновъ въ костелахъ и церквахъ. Сверхъ того, порядковыя коммиссіи выберуть сами изъ своихъ членовъ или изъ ревностныхъ къ отечеству обыва-

телей, лицъ, обязанныхъ отправиться во всѣ села и приходы, собирать народъ, читать ему настоящее распоряженіе, объяснять ему, что повстанье имѣетъ цѣлью его благосостояніе, и что онъ, народъ, въ благодарность за такое великое благодѣяніе долженъ заплатить благодарностію и употребить всѣ силы къ защитѣ Рѣчи-Посполитой».

Этотъ универсалъ прошелъ безследно и остался важнымъ въ исторіи только какъ образчикъ, на какія меры решались поляки въ разгаръ политической страсти. Къ опубликованію его не прилагали большихъ стараній; даже въ газетахъ онъ явился не раньше, какъ черезъ мъсяцъ, тогда какъ другіе универсалы Костюшки печатались немедленно. Обыватели были далеки отъ того, чтобы раздёлять желаніе Костюшки облегчить повинности крестьянъ; напротивъ, отправивъ крестьянъ въ войско, они сильнье обременяли ихъ семьи работами, чтобы выручить потерю работниковъ; даже тъ обыватели, которые сочувствовали вполнъ возстанію, и не отказывались проливать собственную кровь за отечество, смотрели на высылку крестьянъ своихъ въ войско какъ на такое съ своей стороны добровольное лишеніе, какимъ было пожертвованіе вещей и денегь. Хлопъ для обывателя не переставаль быть рабочимъ скотомъ, да и нельзя было требовать оть обывателя иныхъ взглядовъ и чувствъ, кромъ тъхъ, которые перешли къ нему отъ отца и дъда и усвоены воспитаниемъ. Достаточные владельцы, когда на нихъ наложили пожертвования. съ спокойною совъстію раскладывали ихъ на своихъ крестьянъ, хотя имели и капиталы. Варшавскій провизоріальный советь, узнавъ о такихъ поступкахъ, запрещалъ ихъ, и даже предписываль въ Мазовецкомъ княжествъ возвратить крестьянамъ то, что у нихъ для этой цъли собрали владъльцы. Въ своемъ универсаль, отъ 25 мая, онъ замъчаеть, что не могь ожидать этого оть благородныхъ обывателей, а темъ более отъ духовныхъ, которые, въ числи своихъ первыхъ обязанностей, должны считать облегчение судьбы угнетеннаго народа. Вообще надобно сказать, что универсалъ 7 мая принесъ возстанію болье вреда, чьмъ пользы. Онъ отбивалъ обывателей отъ возстанія; обыватели боялись, что цёль возстанія отнять у нихъ тё права, въ которыхъ они поставляли самое величайшее достоинство шляхетского званія. Что же касается до польскихъ крестьянъ, то они не выходили изъ тупого терпънія и боязни передъ своими панами: на нихъ дъйствовало то, что скажеть ихъ панъ, и еслибы въ самомъ дёлё смутная эпоха пробудила въ нихъ глубокое чувство желанія свободы, или даровала возможность проявиться на дёлё пробужденному чувству, то, конечно, вмъстъ съ этимъ желаніемъ возникло бы и неразлучное съ нимъ чувство вражды къ панамъ; этотъ универсалъ не могь оживотворить ихъ. Притомъ, по самой сущности дѣла, никакой универсалъ Костюшки не могъ имѣть въ будущемъ великаго значенія. Въ самомъ актѣ повстанья было постановлено, что всѣ распоряженія временного правительства не имѣютъ силы на будущее время, что они могутъ быть уничтожены на первомъ же засѣданіи сейма, который долженъ будеть

собраться по успокоеніи страны.

По примъру Варшавы, высочайшій совъть великаго княжества Литовскаго, независъвшій отъ польскаго, требоваль, чтобы вев мъстныя власти и учрежденія были подвластны исключительно ему. Литва шагнула въ революціи дальше чъмъ Корона, ея высочайшій сов'єть прямо объявиль о своей солидарности съ Францією. «Слушай, народъ литовскій, говорилось въ его универсалъ, что теперь говоритъ тебъ не слабый король со слабъйшаго престола, не своевольная громада, неимъющая ничего кром'в пустого титула народа, а спокойный союзъ благожелательныхъ твоихъ сыновъ, которые долгое время трудились надъ твоимъ освобожденіемъ въ то время, когда ты въ немъ отчаявался; мужественный французскій народъ подаеть теб' дружескую руку, сочувствуеть твоему повстанью, дасть теб'в, кром'в того, помощь всякимъ способомъ. Его доброжелательство основано на взаимныхъ выгодахъ двухъ народовъ, а не на обольстительной и обманчивой политикв, которой жертвою мы были столько разъ. Извъщалось объ учреждении верховнаго уголовнаго суда, который въ 24 часа долженъ судить преступленія противъ повстанья. Постановлялось, что декретъ этого суда можетъ быть только или полнымъ оправданіемъ съ наказаніемъ обвиняющаго, или смертный приговоръ. Установлена была депутація общественной безопасности. Ея обязанность была наблюдать надъ всёмъ тъмъ, что можетъ препятствовать народному повстанью, чтобы не только ничего не дълалось, но даже и не говорилось противнаго повстанью, а виновные будуть немедленно отсылаемы къ суду. Для этой цъли она имъла власть задерживать кого нужно военною силою, производить следствіе. Въ случав, еслибы не было доносителя, процессъ о преступленіи противъ повстанья начинался публичнымъ инстигаторомъ. Кромъ этой грозной депутаціи, Высочайшій Совъть учреждаль еще депутацію снаряженій и депутацію общественной казны. Высочайшій сов'єть приглашаль вс'єхь кь оружію и доставь рекруть, побуждаль шляхту говорить милостивымь словомъ природы къ простому народу и призывать его къ войнъ ради того, что онъ терпить отъ иноземныхъ солдатъ. Не только о вакомъ бы то ни было освобождении, но даже объ облегчении повинностей не говорилось ни слова. Костюшко, узнавъ объ этомъ, очень былъ недоволенъ: объявить, что принимають за образецъ Францію и входить съ нею въ дружескій союзъ въ то время значило вызывать противъ Польши ту бурю, которая давно уже угрожала Франціи, и если эта буря не могла до сихъ поръ ничего сдёлать Франціи, то тёмъ яростнёе должна была напасть на Польшу.

## VIL

Аресты. — Волненія въ Варшавъ. — Казнь Ожаровскаго, Коссаковскаго, Анквича и Забълы. — Организація военно-полицейской силы въ Варшавъ. — Волненіе противъ диссидентовъ. — Образованіе высочайшаго совъта.

Духъ революціоннаго террора разгорался съ каждымъ днемъ болье и болье. 1-го мая, арестовали епископовъ Масальскаго, Скаржевскаго и подканцлера Адама Мощинскаго. Отъ нихъ отобрали вещи, которыя они получили въ подарокъ отъ Екатерины послъ гродненскаго сейма. Масальскій находился въ дворцъ у короля: генераль Мокроновскій обратился къ Станиславу-Августу и просиль отъ имени совъта арестовать его черезъ своего адъютанта. «Мив крайне прискорбно — сказалъ король — что мое жилище не можетъ служить убъжищемъ, но всего прискорбнъе то, что все это делается после того, какъ я самъ былъ свидетелемъ, какъ епископъ старался всъми силами смягчить несчастія, которыя стали поводомъ къ революціи 17-го апрёля. Впрочемъ, я не имъю права арестовать виленскаго епископа». Тогда Мокроновскій арестоваль Масальскаго мимо воли короля: арестованный быль отправлень въ брюлевскій дворець. По его арестованіи, Людовикъ Тышкевичъ такъ испугался, чтобъ къ нему не придрались, что отослаль погребець, который онъ получиль отъ русской государыни, и написаль письмо, въ которомъ увъряль, что онъ сдъланъ быль маршаломъ сейма по неволъ и исполняль свои обязанности такъ, что не долженъ чрезъ то навлечь упреки патріотовъ.

Пронеслись вследъ затемъ вести, что русские жестоко поступали съ жителями; говорили, что Тучковъ, уходя изъ-подъ Вильны, жегъ жилыя местности и дозволялъ солдатамъ неистовствовать надъ жителями. Тоже говорили о Циціанове, который, кроме того, наложилъ на Гродно разорительную контрибуцію; разсказывали о своевольстве отряда маіора Сухозанета, въ Козенцахъ, где ограбленъ былъ королевскій палацъ и москали, угрожая городу сожженіемъ, приказывали чиновникамъ городского магистрата доставлять себе женщинъ для распутства. Ожесточеніе противъ русскихъ вообще перешло и на русскихъ пл'єнниковъ, находившихся въ Варшавѣ, а еще болѣе на посаженныхъ въ тюрьму поляковъ, называемыхъ измѣнниками.

Коллонтай изъ Кракова дъйствовалъ на народъ; его агентъ, Марушевскій, и вообще рьяные демагоги, подъ вліяніемъ примъровъ французской революціи, побуждали народъ требовать казней: это, говорили они, наведетъ страхъ на многочисленныхъ тайныхъ недоброжелателей революціи и прекратитъ ихъ замыслы. Чернь, разжигаемая демагогами, пріобрътала жажду крови. Случилось событіе, ускорившее исполненіе желанія демагоговъ.

8-го мая, въ день королевскихъ именипъ, въ шесть часовъ но полудни, король отправился въ Прагу на прогулку. Въ это время разгласили по Варшавъ, будто русскіе и пруссаки приближаются въ Прагъ. Все заволновалось, заметалось, хваталось за оружіе, ударили по всёмъ костеламь въ набать, забили въ барабаны, кричали: до брони, до брони! и по всемъ улицамъ засновали туда и сюда старые и малые, вооруженные какъ попало и чъмъ попало, кто бъжаль съ ружьемъ безъ штыка, кто со штыкомъ безъ ружья, кто съ пистолетомъ, кто съ коньемъ.... Комедіанты, торгаши, ремесленники, чернорабочіе, евреи и такіе люди, о которыхъ по неопределенности ихъ занятій можно было только сказать, что они топтали варшавскія улицы, и тѣ не отставали отъ другихъ и старались показать свой польскій патріотизмъ. Торопливость была такъ велика, что не одинъ, заряжая непривычное для себя оружіе, ранилъ самъ себя или своего товарища.

Въ это время начали кричать, что русскихъ плѣнниковъ слишкомъ много, что измѣнники хотятъ освободить ихъ и они будутъ опасны для города во время приступа, — ихъ надобно всѣхъ побить вмѣстѣ съ тѣми поляками, которые посажены въ тюрьмы и принадлежать, какъ извѣстно, къ московской партіи. Вдругъ узнали, что короля нѣтъ въ городѣ. Тогда разнеслось въ толпѣ, что онъ ускользнулъ изъ Варшавы и измѣнилъ патріотическому дѣлу. Кинулись догонять короля, но король, узнавъ о волненіи народа, самъ воротился, и на Краковскомъ предмѣстьѣ толпа встрѣтила его восклицаніями: «да здравствуетъ король!» А нѣкоторые прибавляли: «только пусть не убѣгаетъ!»

Много труда стоило успокоить взволнованный городъ. Едва ночью утихло смятеніе.

На другой день узнали, что подъ городомъ нътъ и не было ни русскихъ, ни пруссаковъ; стали разыскивать, кто распускаетъ эти въсти. По наущению Килинскаго стали говорить, что это пущено было тайными сторонниками русскихъ, съ тъмъ, чтобы произвести суматоху и въ суматох в освободить пленных русскихъ и содержавшихся подъ стражею поляковъ. Указывали особенно на камердинера Анквича, будто онъ былъ здъсь одно изъ главныхъ лицъ и цъль его была освободить своего господина.

Громада народа бросилась къ дверямъ дома, гдъ засъдалъ провизоріальный совъть, и кричала: «повъсить Ожаровскаго, Забъллу, Коссаковскаго и Анквича!» Совътъ хотълъ-было уговорить народъ отстать отъ этого требованія, но напрасно. Народъ собрался на Старомъ мъстъ, на рынкъ. Стали толковать, что слъдуетъ обличить и судить немедленно злодбевъ отечества для примбра другимъ. Послали требовать актовъ архива Игельстрома. Уже прежде разбирались эти бумаги; изъ нихъ было видно, что обвиняемыя лица дъйствительно были на пенсіонъ у Россіи. Народъ объ этомъ узналь и хотёль видёть казнь тёхъ, которыхъ считаль виновниками бъдствій отечества. Еще на разсвъть толна поставила четыре висълицы, три на Старомъ мъстъ, четвертую передъ костеломъ бернардиновъ на Краковскомъ предмъстьъ. На висъгицахъ было написано: «казнь измънниковъ отечества».

Провизоріальный сов'ять боялся, чтобы въ случав новаго такого волненія, какое произошло наканунів, толпа не ворвалась въ заседание и не сделала совету принуждения. Это дало бы черни на будущее время смёлость дёлать, что ей угодно, и провизоріальный совъть потеряль бы значеніе самостоятельнаго правительства; лучше было заранъе добровольно уступить въ томъ, что вырвуть насильно въ случав упорства. Приказали вывести четырехъ пановъ и отдать ихъ народному суду. Семидесятилътній Ожаровскій не могь ходить и его принесли въ кресль. Анквичь и Забелло шли вместе, держа въ рукахъ шляпы, и кланялись народу на всв стороны, какъ бы желая смягчить покорностію народное ожесточеніе противъ себя. За ними слідоваль епископъ Коссаковскій, опустивь глаза въ землю.

Привели ихъ въ ратушу, гдв собрался уголовный судъ; показали имъ ихъ росписки въ получении денегъ отъ русскихъ пословъ. Улика была на лицо. Запираться было невозможно, оправдываться тоже. Трое изъ осужденныхъ модчали. Коссаковскій говориль: «Если вы хотите судить за это, судите въ такомъ случат и другихъ; многіе сенаторы и епископы достойны той же самой судьбы, и они такъ же, какъ и мы, брали отъ

русскихъ деньги и служили Россіи».

Это собственно не было оправданіе, а только указаніе на виновность другихъ въ томъ же. Коссаковскій, какъ видно, хотыть посредствомь этой увертки избытнуть немедленной казни,

Томъ I. — ФЕВРАЛЬ, 1870.



затянуть дёло, сдёдать себя нужнымъ для производства суда надъдругими, а между тёмъ обстоятельства могли измёниться. Но разъяренная толпа не слушала ничего, кричала: «на висёлицу измённиковъ»! Приговоръ былъ немедленно подписанъ. Пригласили капуциновъ; они исповёдовали и причастили троихъ приговорен-

ныхъ, потомъ ихъ повели на висълицу.

Ожаровскій, сидя въ своемъ кресль, отъ страха быль чуть живъ и кажется не сознаваль, что съ нимъ происходить. Онъ первый выпиль смертную чашу съ тупымъ спокойствіемъ. Забъло, когда его подвели къ висълиць, началь кланяться, просить народъ о помилованіи, и увъряль, что онъ невиненъ. Ему отвъчали криками: «измънникъ, измънникъ, молчать!» Анквичъ, одътый въ зеленый кунтушъ, съ твердостію окинулъ взорами народъ и началь-было говорить ръчь: «Народъ благородный! Неужели въ тебъ нътъ состраданія?» но его прервали криками: «нътъ состраданія къ измънникамъ!» Тогда онъ, подошедши къвисълицъ, понюхалъ табаку, потомъ равнодушно подарилъ золотую табакерку палачу, сказавъ: «не мучь меня долго»; самъ себъ надълъ на шею петлю и повисъ.

Надъ епископомъ Коссаковскимъ, по сношенію провизоріальнаго совъта съ нунціемъ, совершенъ былъ прежде духовными обрядъ снятія сана; а потомъ уже его повели на особую висълицу на Краковскомъ предмъстъв. Народъ бъжалъ за нимъ, кричалъ, плевалъ на него, рвалъ на немъ одежды, такъ что онъ остался въ рубашкъ и въ холщевомъ исподнемъ платъв. Несчастный просилъ позволенія зайти въ костелъ въ послъдній разъ помолиться, но этого ему не дозволили и повъсили.

«Да здравствуетъ революція»! кричалъ народь, наслаждаясь зрѣлищемъ, какъ измѣнники въ смертныхъ мукахъ кружились въ воздухѣ на роковыхъ петляхъ. Застывшія тѣла ихъ висѣли до вечера. Толны безпрестанно сновали около нихъ и кричали: «такъ слѣдуетъ поступать со всѣми подобными».

Имѣнія осужденныхъ объявлялись конфискованными, но сдѣлано было прибавленіе, что безчестіе, постигшее этихъ преступниковъ, не падаетъ на ихъ фамиліи и потомковъ, если только по-

следніе будуть служить отечеству верно.

Русскіе плѣнные ожидали себѣ кончины, но къ нимъ вошли поляки и сказали: «Москали, не бойтесь, вамъ не будетъ худо. Вы честные и храбрые люди, вы служили своему отечеству и своей государынѣ; еслибы у насъ были подобные вамъ, такъ и вы бы у насъ не были». Съ этихъ поръ положеніе русскихъстало гораздо лучше. Ихъ содержаніемъ завѣдывала особая депутація. Положили выдавать на генерала Милашевича, какъ ране-

наго, 18 злот., а на другихъ генераловъ и бригадировъ по 9, на полковниковъ, подполковниковъ и мајоровъ по 6, на ротмистровъ и капитановъ по 3, на прочихъ оберъ-офицеровъ по 2; на унтеръофицеровъ 15 гр., а на солдата 10 грошей въ день; больнымъ же изъ солдатъ прибавляли еще по два въ день. Съ ними стали обращаться въжливъе, дозволили имъ ножи и вилки и даже нъкоторымъ бумагу. Провизоріальный совътъ назначилъ для нихъ даже священника, Савву Пальмовскаго, и позволилъ устроить

православное богослужение.

Провизоріальный совъть желаль на будущее время пресъчь народныя смятенія и устроиль въ город'є правильное вооруженіе жителей. Вся Варшава под'ёлена была числовымъ способомъ. Пересчитаны годныя въ бою лица отъ 15 до 50-лътняго возраста. На десять назначенъ десятникъ, десять десятковъ составляли сотню, для которой выбирался сотникъ. У тъхъ дворовъ, гдъ приходилась сотня, вколачивался столбъ и назначалась караульня или гауптвахта. На тысячу (или на десять сотниковъ) назначался коменданть и комендантская караульня, а на три тысячи генеральный коменданть и у него караульня. Всъ генеральные коменданты зависёли отъ коменданта княжества Мазовецкаго, у котораго главная караульня была близъ памятника Сигизмунда III. Половина этой вооруженной силы бралась на баттареи и окопы къ работамъ, изъ остальныхъ половина (т.-е. четверть всего числа) ставилась на караульняхъ, а прочіе оставались дома. Въ случай битвы, эта городская милиція должна была ставиться тремя колоннами; первая вооружена была огнестръльнымъ оружіемъ, вторая косами, третья коньями. Тревога должна была дёлаться по распоряженію коменданта княжества Мазовецкаго троекратнымъ выстръломъ у памятника Сигизмунда III, потомъ выстрелами на генеральныхъ караульняхъ. Поэтому, въ каждомъ изъ шести циркуловъ, на которые была раздълена столица, было поставлено по пушкъ. Звонъ въ набатъ запрещень, какъ и битье въ бубны по городу.

Демагоги начали волновать народъ противъ диссидентовъ, и возбуждали противъ нихъ католическій фанатизмъ. «Диссиденты—говорили они—давніе враги свободной Рѣчи-Посполитой, угодники Россіи и Пруссіи, они всему злу починъ дали, пригласили Россію и Пруссію вмѣшиваться въ наши внутреннія дѣла; они получили свои привилегіи и права не отъ Польши, а отъ Россіи, и теперь льнутъ къ нашимъ врагамъ; у нихъ въ церквахъ спрятано оружіе; какъ только русскіе и пруссаки подойдутъ къ городу, они достанутъ свое оружіе, освободятъ русскихъ плѣнниковъ, начнутъ помогать непріятелю и насъ всѣхъ рѣзать».

Отъ словъ и угрозъ недалеко было въ такихъ обстоятельствахъ и до дела. Диссидентовъ стали оскорблять. Провизоріальный совътъ, для успокоенія умовъ, велълъ нарядить слъдствіе и обыскать диссидентские молитвенные дома. Въ нихъ не нашли никакихъ оружейныхъ складовъ, и совътъ огласилъ, что кто впередъ будетъ разсъевать подобные ложные слухи, тотъ будетъ признанъ возмутителемъ общественнаго спокойствія. Но въ то же время спокойные обыватели находили более и более причинъ быть недовольными революціею. Военныя силы, наполнявшія Варшаву, вступали въ столкновенія съ мирными обывателями. Когда возили въ городъ принасы и продукты на торгъ, военные люди останавливали возы, выбирали изъ нихъ припасы, вербовали въ войско людей, которые ихъ везли. Жалобы на такіе поступки въ провизоріальный совътъ не прекращались. Многіе представляли, что они такимъ образомъ въ прахъ разоряются.

24 мая, прибыли въ Варшаву тріумфаторами Игнатій Потоцкій и Коллонтай. Толпы, встрічая ихъ, кричали «вивать», махали платками и провожали къ президенту города. Они должны были занять мъста въ высочайшемъ совътъ, который долженъ быль тотчась открыться. Провизоріальный сов'ять сложиль съ себя власть, принятую только на короткое время, по необходимости устроить какой-нибудь порядокъ въ столицъ. Слагая власть, онъ сдёлалъ публичное заявленіе, приглашавшее всёхъ и каждаго, кто бы оказался недовольнымъ его действіями, выступить

сь жалобою.

Высочайшій сов'єть, по порученію Костюшки, быль устроенъ Закржевскимъ, который остался въ качествъ президента Варшавы. Игнатій Потоцкій, считавшійся великимъ дипломатомъ, несмотря на фіаско въ Пруссіи, ув'єриль всёхъ, что турки начнутъ войну съ Россіею, и Польша заключитъ съ Портою договоръ не кончать войны иначе, какъ по возвращении отобранныхъ провинцій. Въ сущности онъ быль только орудіе Коллонтая. Линовскій сообщаеть, что Коллонтай, им'ввшій тогда большое вліяніе на Костюшку, присвоивъ себ'є отъ него д'єло устройства совъта, помъстиль въ немъ умышленно людей незначительныхъ, чтобъ самому управлять въ совътъ. Членовъ совъта было восемь, и при пихъ 22 помощника, въ числъ которыхъ находились: Килинскій, Вейсенгофъ, Линовскій, Капостасъ, Зайопчекъ. Обязанности совъта предписаны были актомъ краковскаго повстанья, Онъ раздёлялся на отдёлы, сообразно разнымъ вётвямъ управленія, именно: 1) полиціи или порядка (предсъдателемъ былъ Сулистровскій); 2) безопасности (Вавржецкій); 3) правосудія (Мышковскій); 4) финансовъ (Коллонтай); 5) продовольствія (Закржевскій); 6) военныхъ дёлъ (Веловейскій); 7) иностранныхъ дёлъ (Игнатій Потоцкій); 8) наукъ (Яськевичъ). По распоряженіямъ отдёла Безопасности перехватывались и пересматривались письма, подозрительныя бумаги, производились обыски въ домахъ, подвергались слёдствію подозрительные и своевольные люди, арестовались и предавались уголовному суду; онъ наблюдалъ надъ политическими узниками и ихъ содержаніемъ, а также и надъ выдачею паспортовъ. Производство было возложено на индигаціонную коммиссію. Во все продолженіе революціи было множество спрашиваемыхъ и допрашиваемыхъ; въ концё мая число ихъ простиралось до 151, многіе привлекались по пустымъ подозрёніямъ.

Помощники въ височайшемъ совътъ были прикомандированы по отдъламъ и посылались по разнымъ дъламъ въ воеводства и повъты. Когда всъ члены сходились вмъстъ, то президентъ выбирался на каждое засъданіе, и потому постояннаго президента не полагалось. Пяти членовъ на лицо было достаточно для составленія засъданія совъта. Дъла ръшались большинствомъ голосовъ. Голосъ президента перевъшивалъ въ случать равенства голосовъ. У совъта были двъ печати: одна общая, другая отдъльная, на нихъ былъ девизъ: Свобода, Цълость, Независимость

(wolność, całość, niepodległość).

Въ Вильнъ также революціонный терроръ сталь сильнье; въ половинъ мая казненъ былъ бывшій маршалъ виленской конфедераціи Швейковскій, креатура Коссаковскаго. Идя на смерть онъ произнесъ: «говорилъ мнъ Коссаковскій: гдъ они будутъ, тамъ и я буду; такъ и случилось». Осужденъ на смерть воевода инфлянтскій Іосифъ Коссаковскій съ сыномъ и свир'єпый въ оное время Мануцци съ сыномъ, но они укрывались. Всъмъ военнымъ поручено искать ихъ. Вильна устроила у себя муниципальную гвардію, которая простиралась до трехъ тысячь человъкъ. Эта гвардія была вооружена коньями, карабинами, пистолетами, топорами, бердышами. Одиннадцатаго мая быль первый смотръ новосформированной въ Вильнъ городской силы. Ее привътствовалъ и воспламенялъ къ защитъ отечества Михаилъ Огинскій, тотъ самый, который такъ недавно, по свидътельству Сиверса, быль полезень ему на гродненскомъ сеймъ. «Да здравствуетъ отечество, да погибнутъ измѣнники»! кричалъ вооруженный народъ. Высочайшій литовскій сов'єть заявляль, что онъ неотступно подчиняется волѣ Костюшки, что его назначение только временное, и что онъ не намбренъ распространять строгости преследованія на всёхъ, кто только въ былое время даль за себя акцессь къ тарговицкой конфедераціи, но

будетъ казнить тёхъ, которые, находясь въ этой конфедераціи, ознаменовали себя утёсненіями надъ обывателями.

Начертавшіе въ Краков' составь и способъ д'ятельности высочайшаго совъта не дали въ немъ мъста съ одной стороны королю, съ другой мъщанамъ. Можно было ожидать, что пригласять къ председательству на заседанияхъ совета короля, но тогда заправщики дела мало верили ему, какъ и большая часть поляковъ. Что было къ тому поводомъ и почему не допущены были мъщане, можно толковать различно; быть можетъ, самъ Костюшко боялся этимъ допустить вліяніе уличной толпы на заседанія, какъ то было во Франціи. Костюшко не былъ кровожаденъ; это доказывается тымь, что онь не одобряль казней такихъ людей, которые съ патріотической точки зренія вполне были достойны своего жребія. Быть можеть, исключеніемь мішань было намівреніе сдёлать угодное шляхетскому сословію, которое и теперь, какъ всегда, хотъло, чтобы власть и законодательство оставались у него въ рукахъ исключительно. Линовскій приписываетъ это Коллонтаю; несмотря на то, что прежде онъ всегда казался демократомъ и стоялъ за права мъщанъ, онъ теперь нашелъ допущение ихъ неудобнымъ для своей власти. Это недопущение мѣщанскаго сословія оскорбило многих в не только міщань, но и людей крайнихъ убъжденій о равенствъ сословій. «Зачьмъ, говорили, одной шляхть довърили цълость отечества? Развъ мы противились ея уставамъ, развъ мы не платили установленныхъ податей? Кто же продаль отечество, какъ не шляхта? Кто его дълиль два раза, какъ не шляхта? Кто разориль нашу торговлю и ремесленность, какъ не шляхта? А кто началъ революцію? Шляхта? Нътъ; она, правда, составила планъ, но безъ нашей помощи ничего бы не сделала. > Килинскій устроиль клубь и на сходкахъ въ капуцинскомъ монастыръ волновалъ мъщанъ и возбуждаль въ нихъ сильное неудовольствіе противъ шляхты. Опи отправили четырехъ депутатовъ къ Костюшкъ, но начальникъ отказаль имъ. Коллонтай успъль послать впередъ курьера къ начальнику и описать отправленныхъ депутатовъ интриганами и возмутителями порядка.

## VIII.

Мъры высочайшаго совъта въ поддержанію революціи. — Финансовыя распоряженія. — Универсаль въ православному духовенству. — Битва подъ Щекоцинами. — Пораженіе Заіончека подъ Холмомъ. — Взятіе русскими Люблина. — Взятіе пруссаками Кракова. — Волиенія и казни въ Варшавъ. — Вступленіе австрійцевъ. — Охлажденіе къ повстанью.

Высочайшій совъть назначиль всеобщее вооруженіе въ такой пропорціи: съ каждыхъ пяти дымовъ въ городахъ, мъстечкахъ и деревняхъ по рекруту, съ карабиномъ и нъсколькими лядунками, или съ копьемъ длиною въ одиннадцать футовъ, либо съ косою и топоромъ. Рекрутъ долженъ быть убранъ по-крестьянски и имъть съ собою двъ рубахи, сапоги, шапку и простыню изъ грубаго сукна, сухарей на шесть дней и провіанта на шесть мъсяцевъ. Съ пятидесяти дымовъ доставляться долженъ былъ конный рекруть, съ конемъ, стоющимъ не менъе 150 злот., съ сбруею, съ саблею, парою пистолетовъ и пикою, причемъ слъдовало поставлять такихъ, которые умъли ъздить на лошадяхъ, напр. отдать въ рекруты курьера или охотника. Обыватели должны были доставлять рекруть въ порядковыя коммиссіи своихъ повътовъ. Для содержанія войска, каждый дымъ долженъ доставлять 24 фунта сухарей, 8 гарицевъ овса и 24 фунта съна. Сверхъ того всъ жители отъ 18 до 40 лътъ должны вооружаться карабинами, ружьями, саблями, пиками или косами, и каждое воскресенье всякая деревня, мъстечко или городъ должны упражняться въ военной наукъ. Это слъдовало привести въ исполнение въ течение трехъ недъль. Наконецъ, командующій генераль им'єль право, гд'є то окажется нужнымъ, въ городъ, воеводствъ, или землъ, или повътъ, созвать посполитое рушенье. Половина изъ составляющихъ это посполитое рушенье должна будетъ идти на бой немедленно, другая оставаться на хозяйствъ, готовая помогать тъмъ, которые выйдутъ въ походъ. Каждый обыватель обязанъ выходить съ своими крестьянами, а если онъ слабъ здоровьемъ, старъ, или занятъ другою службою, высылать сына на челъ своихъ крестьянъ. Обязанность вооруженія падала и на духовенство, сообразно получаемымъ доходамъ — съ двухъ тысячъ дохода должно ставить одного коннаго въ посполитое рушенье. Наконецъ, шляхта, не имъющая другого дыма, кромъ своего домашняго, должна идти сама лично, или высылать сыновей или братьевъ. Актомъ краковскаго повстанья, распространяемаго и на всю Польшу, возобновлялись всѣ налоги, постановленные и утвержденные бывшимъ конституціоннымъ сеймомъ (между прочимъ и пожертвование десятаго, двадцатаго и тридцатаго гроша съ имъній); земскія имънія облагались процентомъ съ суммъ получаемаго дохода въ такой пропорціи: съ получаемаго дохода въ количествъ отъ ста зл. до 2,000 - десять процентовъ; съ доходовъ отъ 2,000 до 10,000, отъ первыхъ двухъ тысячь-десять, а отъ остальныхъ тысячь-двадцать; съ дохода оть 10,000 до 30,000, съ первыхъ двухъ тысячъ – десять, съ другихъ до 8,000 — двадцать, а съ остальныхъ — тридцать. Тѣ, которые получали въ годъ больше 50,000 злот. должны были платить по 40 процентовъ съ суммы дохода. За предълами пятидесяти тысячъ въ ценности следовало руководствоваться тарифомъ, составленнымъ при наложеніи офяръ (пожертвованія), десятаго гроша. Королевскія столовыя и экономическія имінія, свободныя до сихъ поръ отъ платы офяры, теперь подвергались тому же, по цвиности, выводимой изъ контрактовъ, по которымъ они отдавались въ поссессію. Духовныя имінія должны были платить по 50 проц. отъ суммы доходовъ, превышающихъ 2,000 злотыхъ. Города обязаны были заплатить половину годового съ нихъ побора, и сверхъ того всю сумму платимаго подымнаго не въ счетъ. Нъкоторые города, какъ напр. Вильна, Краковъ, Сепдомиръ, Люблинъ. Брестъ-Литовскій, Ковно, Луцкъ, Новогродокъ, сами им'єли право составить у себя поборъ. Наконецъ, съ королевщинъ, отданныхъ уже въ поссессію, бралось съ пожизненниковъ — три кварты, а съ владъвшихъ подъ иными условіями и выше. Для облегченія позволено было платить вещами, нужными для войска, указанными порядковымъ коммиссіямъ отъ военнаго отдёленія высочайшаго совъта. Все это должно было собираться чрезъ экзакторовь и доставляться въ соотвътственныя порядковыя коммиссіи. Сверхъ того, для большаго доставленія денежныхъ средствъ, высочайшій совыть установиль выпускь билетовь казначейства (skarbowych), стоимостью на шестьдесять миллоновь польскихь злотыхъ, которымъ хотель присвоить въ государстве курсъ наравнъ съ звонкою монетою. Этотъ выпускъ обезпечивался народными имуществами, то-есть королевщинами. Тарговицкая конфедерація уничтожила законы конституціоннаго сейма о королевщинахъ, а теперь они возобновлялись, и чрезъ то число недовольныхъ повстаньемъ увеличивалось теми, которые теряли при этомъ законъ. Такимъ образомъ, для погашения долга, по выпущеннымъ билетамъ, положено было продавать каждый годъ на десять милліоновъ государственныхъ или народныхъ, какъ они теперь стали называться, имфній, допуская къ покупкъ не только поляковъ, но и иностранцевъ, но непремънно христіанской религіи. Такая оговорка была сделана сь тою целью, чтобы не дать перейти множеству земель въ руки евреевъ. Билеты должны были приносить по десяти процентовъ. Кто не захотъль бы принимать ихъ въ обращени, тому заранъе опредълялось наказание денежною пенью. Кромъ того, такъ какъ въ наличности денегъ было мало, то доставлявшихъ продовольствие и вообще вещи, нужныя для войска, принуждали брать вмъсто денегъ ручательства на бумагъ, которымъ усвоивали хождение наравнъ съ звонкою монетою.

Высочайшій совъть опубликоваль манифесть 7 мая объ освобожденіи крестьянь, съ подтвержденіемь, чтобы это приводилось немедленно въ исполненіе. Вмъсть съ этимъ универсаломъ опубликованъ быль другой, касавшійся православнаго духовенства, черезъ которое Костюшко думаль привязать къ Польшъ русскій

народъ.

Универсаль этоть гласиль такь: «Священнослужители! Вы каждый день испытываете, какова судьба людей, живущихь подъ деспотизмомъ. Вы каждый день испытываете, что притворное вниманіе, которымъ васъ обольщаетъ московское правительство, истекаетъ не изъ искренняго уваженія къ вашему сану, а изъ недостойнаго нам'вренія посредствомъ васъ держать народъ въ невол'є; вы знаете, что престоль московскаго государства, укр'єпленый на насиліяхъ, захватахъ, преступленіяхъ и коварствахъ, огорчаетъ ц'елый св'етъ своимъ беззаконнымъ и безчелов'єчнымъ пресл'едованіемъ людей и народовъ, желая всегда поддерживать свои беззаконія святынею религіи, при помощи ея служителей.

«Вы, которымъ повърено просвъщение народа, вы, которые должны заботиться о его счасти, откройте ему глаза, и заботись о его благъ, также какъ и о своемъ собственномъ, убъдитесь, что будучи върными истинному своему отечеству, постоянно удерживая связь съ Польшею, вы содълаетесь достойными правъ и преимуществъ, свободы и всякихъ благодъяній того прочнаго правленія, которое теперь покупаютъ себъ поляки

кровью.

«Такъ, священнослужители! Вы теперь, со всѣмъ народомъ, московскіе невольники, а вмѣстѣ съ нами будете почтенными священнослужителями; ваши обряды, ваша собственность, ваши доходы будуть у насъ имѣть такую же цѣну, какъ и нашихъ собственныхъ священнослужителей. Не думайте, чтобы разница мнѣній и обрядовъ мѣшала намъ любить васъ, какъ братьевъ и соотечественниковъ; напротивъ, мы считаемъ своею главною обязанностію дать вамъ почувствовать разницу грубаго и неправосуднаго владычества, подъ которымъ вы находитесь, и владычества закона и свободы, къ которому мы васъ призываемъ.

Припомните, какое большое довъріе оказаль вамъ варшавскій сеймъ, когда созваль вась на генеральную конгрегацію въ Пинскъ, выслаль къ вамъ изъ своей среды коммиссаровь, позволиль вамъ устроить вашу греко-восточную церковь, приняль съ удовольствіемъ все, что вы сами между собою постановили. Еслибы труды этого достославнаго сейма не были прерваны внезапно, то вы уже имъли бы теперь лучшее содержаніе, свою церковную іерархію, своихъ епископовъ, и не терпъли бы во главъ церкви женщины, что противно св. въръ и правиламъ св. отцовъ. Но будьте увърены,—чего сеймъ не докончилъ, то будеть докончено; мы думаемъ о свободъ греко-неунитскаго обряда и о приличномъ содержаніи его священнослужителей.

«Привязывая вась къ себъ благодъяніями, мы хотимъ при-

вязать васъ, братья наши, къ общему отечеству»!

Костюшко стояль долго подъ Поляницами; въ войско его приходили новыя силы. Прибытіе генерала Гроховскаго изъ-подъ Люблина было важнъйшимъ событіемъ. Кромъ свъжаго войска, онъ привезъ ему еще и восемьдесятъ тысячъ злотыхъ, но извъщалъ, что на возстаніе въ Украинъ, Подоліи, Волыни надежды

нъть, тъмъ болъе, что тамъ находятся русскія войска.

Теперь у Костюшки было до 16,000 регулярнаго войска и около десяти тысячь вооруженных крестьянь. Корпусь Денисова стояль неподалеку противь него въ Сташовъ. Были незначительныя стычки, оканчивавшіяся ничьть. Костюшку безпокоили пожары, видимые издали: это русскіе опустошали селенія, пристававшія къ повстанью. Но какъ силы Костюшки увеличивались, то Игельстромъ боялся за Денисова и даль приказаніе идти къ нему на помощь генераламъ Хрущову и Рахманову. Въ тоже время Игельстромъ послаль къ прусскому генералу Фаврату, командовавшему армією вмѣсто Шверина, просиль его дъйствовать противъ Костюшки вмѣстъ съ русскимъ войскомъ. Фавратъ не только изъявилъ согласіе, но въ квартиру Игельстрома въ Ловичъ прислалъ князя Нассау, который объявилъ, что прусскій король самъ приметъ начальство надъ войскомъ.

Генералъ Денисовъ снядся изъ-подъ Сташова. Костюшко слъдиль за нимъ. Денисовъ сталъ у Щекоцинъ. Влъво отъ него находился корпусъ Рахманова, вправо за семь верстъ Хрущовъ съ своимъ отрядомъ, а еще далъе вправо, у Жарновицъ,

прусское войско, куда прибыль самъ прусскій король.

Костюшко, преслъдуя Денисова, остановился у Ендржеіова, за 28 верстъ отъ Щекоцинъ, гдъ былъ Денисовъ, и за 35 в. отъ пруссаковъ, ничего не зная ни о пруссакахъ, ни о ихъ королъ. Костюшко сталъ у деревни Равки. На другой день, 5 іюня, появились противъ него непріятельскія войска. Онъ отодвинулся къ селу Прибышеву. Ночь замедлила битву. Утромъ 6 іюня, соединенныя силы русскихъ и пруссаковъ напали на поляковъ и окружили ихъ съ трехъ сторонъ. Два генерала, Водзицкій и Гроховскій пали въ битвѣ. Поляки смѣшались, отступили, потерявъ тысячу человѣкъ убитыми и восемь пушекъ. Союзники не стали ихъ преслѣдовать, потому что и въ ихъ дис-

позиціи также недоставало порядка.

За этою неудачею последовала другая. Заіончект вмёстё съ генераломъ Ведельстедтомъ хотёлъ удержать движеніе русскаго генерала Дерфельдена, и сталъ подъ Холмомъ, выбравши позицію на двухъ горахъ. Но русскіе ударили на него изъ двадцати двухъ тяжелыхъ орудій, да изъ тридцати восьми полевыхъ, и послё ияти-часовой канонады разбили. Польскіе гренадеры и пикинеры состояли большею частію изъ непривычныхъ къ битвѣ новобранцевъ; они разбѣжались и въ паническомъ страхѣ выдумали и разгласили, что Заіончекъ измѣнникъ, взялъ отъ москалей подкупъ. Еслибы не храбрая конница полковника Выш-

ковскаго, то у поляковъ отбили бы всё орудія. Заіончекь отретировался къ Люблину и тамъ хотёлъ укръпиться, но увидёлъ, что въ Люблине не было большой охоты поддерживать возстаніе. «Въ засёданіе порядковой коммиссіи—говорить очевидець, бывшій тогда членомь ея-вошель человінь высокаго роста въ байковой волошкѣ съ черною перевязью, и съ гладко причесанными волосами. «Я генералъ Заіончекъ, — сказаль онь. Я не быль счастливъ противъ сильнъйшаго непріятеля подъ Холмомъ, отступилъ, - и думаю биться подъ Люблиномъ. Приготовленъ ли городъ къ оборонъ? Битва можетъ быть и на улицахъ». -- А что же съ нашими домами станется? сказалъ Дедерко, старичекъ, владъвшій деревяннымъ домомъ въ Люблинъ. «А кто вы такой, сказаль Заіончекь, что думаете о своемь домъ, когда отечество требуетъ пожертвованія жизнію и имуществомъ; у васъ нътъ патріотическаго духа, и еще вы у другихъ его забиваете. Я васъ велю заковать въ кандалы и отослать въ Варшаву въ уголовный судъ».—Панъ-генералъ, сказалъ ему Грабовскій, не будемъ осуждать другь друга.— «Это вы меня попрекаете, что я проиграль битву? сказаль Заіончекь. Я буду защищаться въ Люблинъ. Есть у васъ мокрыя кожи для закрытія кровель, есть огнегасительные снаряды»?—Все найдется, закричали всъ, только нужно предводителя. Этимъ они опять кольнули Заіончека. «Прислать бы предводителя, да не зачёмъ. Въ этомъ воеводствъ нътъ патріотическаго духа», сказалъ Заіончекъ и вышелъ. Еще прежде посланный въ Люблинъ и Холмъ

полковникъ Хоментовскій доносиль Костюшкѣ такими словами: 
«члены властей, установленныхъ въ хелмскомъ и люблинскомъ 
краяхъ далеки отъ революціоннаго духа, средства предпринимаются и исполняются лѣниво. Я не засталь никакихъ приготовленій ни къ оборонѣ края, ни къ содержанію войска. Всѣ 
спокойно сидятъ, какъ будто ничего не происходитъ къ отечествѣ, а когда имъ говоришь о вооруженіи крестьянъ, то они 
кричатъ, что это беззаконіе, что тѣмъ нарушается ихъ вольность. Люблинская шляхта приступила къ повстанью только для

вида, чтобы съ ней не обращались по-непріятельски.»

Дъйствительно, люблинские обыватели и прежде показывали усердіе къ тарговицкой конфедераціи и подділывались къ стоявшимъ у нихъ русскимъ войскамъ, даже другъ на друга доносили въ нерасположении къ Россіи и конфедераціи. Когда всныхнуло возстаніе Костюшки, и русское войско оставило городъ, туда прітхаль оть Костюшки Казимиръ-Несторъ Сапта, наговорилъ объ успъхахъ Костюшки, и люблинцы пристали къ повстанью. Ярые патріоты изъ техъ же, которые прежде гнули шеи предъ русскими, въ знакъ патріотизма пов'єсили русскаго деньщика, который, будучи пьянъ, заблудился и остался въ городъ въ то время, какъ выходило изъ него русское войско. Направленіе жителей тотчасъ изм'єнилось на прежній ладъ, какъ только почунли, что возстание совсемъ не такъ сильно, какъ имъ наговориль красноръчивый Сапъта. Самъ городъ Люблинъ, мъсто трибунала, быль запружень адвокатами, поверенными, людьми, которые подъ различными видами терлись около трибунала, и содержали себя крупицами, падавшими отъ тяжбъ знатныхъ пановъ. Такой народъ естественно менъе, чъмъ всякій другой, способенъ былъ увлекаться любовью къ отечеству и жертвовать за него чёмъ бы то ни было. Они готовы были служить возстанію, когда бы оно было сильнье, но тотчась же показывали расположение служить Россіи и кому бы то ни было, когда сила окажется на противной сторонъ.

Теперь Заіончекъ потребоваль отъ люблинской порядковой коммиссіи прислать ему три тысячи вооруженныхъ хлоповъ. Коммиссія исполнила требованіе, но вооруженные хлопы въ первую же ночь всё разбежались отъ Заіончека. Это неудивительно, когда вспомнить, что всё они были малоруссы, и потому естественно, по своимъ стариннымъ народнымъ антипатіямъ, не расположены были подставлять лбы за преуспенніе польско-шляхетской вольности. Заіончекъ подозреваетъ даже порядковую коммиссію въ злоумышленіи, что она прислала ему такую негодную для него толиу нарочно, угождая москалямъ. Едва-ли

коммиссія въ состояніи была прислать ему иныхъ. Впрочемъ, върно и то, что обыватели сообразили, что повстанье не удастся съ такими предводителями, которые передъ ихъ глазами заявляють свое искусство проигрышами въ битвахъ съ русскими, и потому разсуждали, что для нихъ будетъ выгоднъе, если русскіе, которые, по ихъ разсчету, должны взять верхъ, будутъ къ нимъ милостивъе, чъмъ повстанцы. Революція заявляла посягательство на права, которыя для нихъ были священиве всёхъ правъ, —на власть надъ хлопами; Россія же не пугала ихъ ничъмъ подобнымъ, а потому для нихъ, еслибы пришлось выбирать между властью той Польши, какую хотъль устроить Костюшко, и властью Россіи, то выгоднъе было пристать къ Россіи. Припомнить следуеть, что при первомъ распространении въсти о второмъ раздёлё Польши, Холмская земля добровольно изъявила желаніе присоединиться къ Россіи. Теперь покорностью и безучастіемь къ дълу возстанія, обыватели прежде всего могли спасти свои имѣнія отъ разоренія, и дѣйствительно, когда русскіе скоро опять вошли въ край, то щадили ихъ. Городъ Люблинъ быль занять Дерфельденомъ; онъ обощелся съ жителями очень ласково, и хотя наложиль на нихъ контрибуцію, но умфренную, всего 30,000 зл., не допустиль солдать до грабежа и даже не хотълъ принимать подарка отъ города. «Вы, говорилъ онъ, и такъ довольно несчастливы, къ чему вамъ тратиться. Я мало нуждаюсь, я все имбю отъ моей государыни. Довольно для меня, если сохраните меня въ памяти». Русскіе разорили Пулавы, имъніе Чарторыскихъ, и самый великолъпный домъ его ограбили.

Заіончекъ отступилъ къ Курову. Тутъ ему прислали изъ Варшавы двадцать пушекъ. Онъ котълъ снова идти противъ русскихъ, но войско его взбунтовалось; четыре полковника требовали, чтобы онъ отвелъ войско назадъ за Вислу. Проигрышъ
Заіончека подъ Холмомъ, гдѣ онъ въ первый разъ командовалъ
самостоятельно отрядомъ, не внушалъ увѣренности въ его высокомъ дарованіи военачальника. Заіончекъ долженъ былъ уступить и переправиться за Вислу. Куровъ былъ взятъ русскими,
Дерфельденъ пощадилъ его, котя онъ принадлежалъ самому важнѣйшему изъ сторонниковъ революціи, Игнатію Потоцкому.
Дерфельденъ зналъ его лично и уважалъ. Другіе русскіе отряды
не такъ гуманно обходились съ городами и имѣніями, которые
пристали къ возстанію и которыхъ надлежало усмирять. Такимъ
образомъ, въ селѣ Мѣдневицѣ жители убѣжали въ костелъ,
и казаки перерѣзали ихъ тамъ съ женщинами и дѣтьми.

Вследъ затемъ последовала третья неудача для повстанья.

Пруссаки подступили подъ Краковъ. Костюшко оставилъ команду надъ этимъ городомъ молодому генералъ-маіору Винявскому и далъ ему пакетъ, который велѣлъ распечатать только тогда, когда на Краковъ нападетъ сильный непріятель. Городъ укрѣпляли наскоро. Обыватели трудились надъ возведеніемъ оконовъ. Военныя польскія силы въ Краковѣ простирались до семи тысячъ и состояли изъ вооруженныхъ мѣщанъ и новонабранныхъ въ войско рекрутъ. Было у нихъ нѣсколько пушекъ, изъ нихъ шесть большихъ.

3 (14) іюня, пруссаки приблизились. Шпіоны донесли, что ихъ восемь тысячъ. На самомъ дълъ ихъ было съ небольшимъ тысячи три. Винявскій, до техт порт показывавшій большую ревность и трудолюбіе, наблюдая надъ работами и военными упражненіями неопытнаго войска, въ этотъ день распечаталь пакеть и узналь, что въ случав превозмогающихъ силь непріятеля, когда городъ Краковъ надобно будетъ неминуемо сдать, онъ долженъ отдать его австрійцамъ. Винявскій отправился въ Подгурное, принадлежавшее австрійцамъ, гдъ былъ австрійскій генераль Гарненкурь, а надь городомь команду оставиль подполковнику Калькэ. Въ тоже время онъ отправиль курьера къ Костюшкъ — извъстить, что городъ не можетъ держаться противъ пруссаковъ и сообразно волъ главнокомандующаго отдается австрійцамъ. Но австрійскій генералъ Гарненкуръ не имътъ окончательнаго права принять Краковъ на такихъ условіяхъ, на какихъ предлагаль Винявскій, и отправиль курьера въ Вѣну. Винявскій потребовалъ однако отъ Гарненкура объщанія не допускать пруссаковъ до разоренія Кракова, и воротился въ городъ вмёстё съ адъютантомъ австрійскаго генерала; последній предложиль порядковой коммиссіи условія. на которыхъ австрійцы могутъ заступиться за Краковъ.

Эти условія не понравились порядковой коммиссіи; она нашла ихъ оскорбительными для обывательства и невыгодными для города. Напрасно Винявскій говориль: «Малѣйшая проволочка повлечеть за собою печальныя послѣдствія; можно поручиться, что непріятель хочеть брать Краковъ штурмомъ». Чтобы отвратить отъ Кракова гибель, Винявскій самъ поѣхалъ въ прусскій лагерь и тамъ условился сдать городъ на капитуляцію пруссакамъ.

Между темъ вооруженные мещане, хлопы и войско стояли въ оконахъ съ оружіемъ и ожидали, на что решатся командиры. Винявскій воротился изъ прусскаго лагеря и кричалъ: «бетите, оставьте, нетъ спасенія; городъ сдается пруссакамъ»! Изъ оконовъ онъ поскакалъ по улицамъ Кракова съ темъ же злове-

щимъ крикомъ, и первые набранные насильно хлопы, будучи рады, что можно не воевать, побросали свои косы и копья и разбъжались по домамъ. За ними мъщане бросили окопы и бъжали въ своимъ женамъ и дътямъ, а между тъмъ уже ихъжены, услышавъ изъ оконъ своихъ домовъ крикъ Винявскаго, подняли вопль. Наконецъ и мужья и жены, ухвативъ изъ своего имущества что могли, пустились бъжать въ Австрію, кто черезъ мостъ, а кто на лодкъ, а кто вплавь черезъ Вислу. Войско, покинутое въ окопахъ вооруженными мъщанами и хлопами, нъсколько минутъ похрабрилось, а потомъ увлеклось общимъ порывомъ и также пустилось за мъщанами черезъ Вислу, пъхота черезъ мостъ, а конница вплавь. Австрійцы находились уже на другомъ берегу и требовали, чтобы поляки положили оружіе. Говорятъ, будто бы тогда у нихъ отобрали не только оружіе, но у многихъ взяли и деньги изъ кармановъ.

Только небольшая часть городской милиціи съ нѣсколькими мѣщанами вошла въ замокъ и стала отстрѣливаться, когда входилъ непріятель. Но это длилось не долго. Прусскій генералъ Эльснеръ, войдя въ городъ, объявилъ, что жители могутъ быть покойны; пруссаки не станутъ оскорблять ихъ и грабить, и далъ своимъ солдатамъ угрозу строжайшаго наказанія, въ случаѣ, если кому-нибудь изъ жителей нанесена будетъ обида. Оказалось, что всего прусскаго войска было какихъ-нибудь тысячи

три.

Члены порядковой коммиссіи, Чехъ, Дембовскій и Солтыкъ, подали высочайшему совѣту, при описаніи этого событія, донесеніе, обвинявшее генерала Винявскаго въ измѣнѣ и подкупѣ. Говорили, что онъ взялъ съ пруссаковъ золота. Самъ онъ ушелъ въ Австрію. Нѣтъ никакихъ доводовъ, которыми можно бы было подтвердить это обвиненіе. Въ эпохи революцій, когда господствуетъ сильное напряженіе и терроръ, требующій, чтобы всѣ были за революціонное дѣло, всегда дѣйствуютъ сообразно объявленному тогда поляками правилу: кто не за насъ, тотъ противъ насъ. Тогда въ обычаѣ бываетъ обвинять въ измѣнѣ и продажности при всякой неудачѣ. Это тѣмъ естественнѣе было въ Польшѣ, когда въ этой странѣ дѣйствительно порокъ под-купа достигалъ высшей степени.

Костюшко, извѣщая націю о несчастіяхъ, постигшихъ возстаніе, приписывалъ Винявскому измѣну. «Непріятель — писаль онъ — прибѣгнулъ въ прежнимъ своимъ способамъ, которые въ несчастію часто удавались ему. Краковъ сдѣлался добычею измѣны!» Утѣшая поляковъ тѣмъ, что эти утраты не должны приводить сыновъ отечества въ уныніе, Костюшко выражался: «Обы-

ватели! помните, что перван добродътель свободнаго человъка не отчаяваться о судьбъ отечества. Этою добродътелью держалась и возрастала республика. Приномните себъ древніе и новые примъры, какъ народы, будучи на краю гибели, не потеряли мужества, и какъ близкіе къ паденію поб'єждали непріятеля: орда варваровъ напала на Аоинскую республику: аоиняне оставили свое отечество и перешли на Саламинъ; но отвага не оставила ихъ, и они побъдили персовъ и потомъ предписывали законы цёлой Греціи. Аннибаль истребиль четыре римскія арміи; консуль Варронъ послѣ пораженія при Каннахъ съ остатками недобитаго рыцарства воротился въ Римъ, а народъ римскій вышель къ нему на встрвчу и благодариль за то, что онъ не отчаявался въ судьбъ республики. Неудивительно, что такой народъ сделался владыкою света. И въ позднейшихъ векахъ много подобныхъ примъровъ. Генрихъ V, англійскій король, завоеваль всю Францію и назвался королемь французовь, но французы не потеряли мужества и надежды и отбились съ отвагою. Но зачемь чужіе прим'єры? Вспомнимь, въ какомъ ужасномъ положени была Польша во времена несчастнаго, но мужественнаго Яна-Казимира. Шведы, турки, казаки, татары и московитяне со всъхъ сторонъ ударили на нее; не впалъ въ уныніе Чарнецкій, не пришли въ сомнініе храбрые и доблестные поляки, не стали вопить да сожальть, а взялись за оружіе, и освободили край отъ непріятельскаго навзда. Мы теперь въ меньшей опасности, — будемъ ли боязливъе предковъ нашихъ?»

Непріязненныя д'єйствія пруссаковъ вызвали со стороны Костюшки и высочайшаго совъта рышительныя мыры. 12 іюня, Костюшко писалъ: «Войска короля прусскаго, соединясь съ москалями, переступають черезъ тъ границы, которыя сами узурпаторы намъ навязали насиліемъ. Поэтому, даю приказаніе всёмъ комендантамъ регулярныхъ войскъ вступить въ прусскіе и московскіе предёлы и провозгласить свободу и повстанье поляковъ, взывать къ народу, угнетенному и утъсненному ярмомъ неволи, къ соединенію съ нами и къ вооруженію противъ насильниковъ, а также и всемъ охотникамъ и сельскому народу, если онъ можетъ отрываться отъ работъ, вступить не только въ края, отнятые отъ Ръчи-Посполитой, но и въ края, издавна состоящіе подъ прусскимъ и московскимъ владеніями и подавать руку помощи жителямъ, если они пожелаютъ даровать свободу ихъ собственному отечеству. Поручаю всемъ таковымъ командирамъ обходиться по-братски, особенно съ теми, которые для собственнаго счастія окажуть намь помощь. Подъ право добычи могуть поднадать только имущества, принадлежащія прусскому и московскому правительствамъ; именемъ народа, который опредвлиль казнить измѣнниковъ и награждать вѣрныхъ обывателей, каждому предводителю или командиру народной вооруженной силы и посполитаго рушенья, или ихъ наслѣдникамъ, даны будутъ народныя имущества въ награду, называемыя староствами, или же тѣ, которыя будутъ конфискованы у измѣнниковъ; поручаю поспѣшить перенести войну въ упомянутые края, а это тѣмъ удобнѣе, когда наши непріятели, вступивши въ наши края съ своимъ войскомъ, оставили собственный край безъ обороны, или съ небольшимъ войскомъ».

Высочайшій совѣть по этому универсалу написаль свой, объясниль въ немъ несправедливость пруссаковъ и выразился такъ: «Оглашая прусскія присвоенія беззаконными, уничтожаемъ ратификаціи, вынужденныя на разбойничьемъ гродненскомъ сеймѣ, считаемъ воеводства и земли великопольской провинціи нераздѣльными частями Рѣчи-Посполитой, а ихъ жителей поляками и соотечественниками, и приказываемъ всѣмъ обывателямъ, подъ страхомъ конфискаціи имѣній, исполнять тѣ повинности, какія на нихъ возложитъ Рѣчь-Посполитая, и признаемъ измѣнниками отечества, достойными казни, тѣхъ, которые будутъ оказывать послушаніе беззаконнымъ присвоителямъ и наѣзднической власти.»

Объявлена формальная война Пруссіи, приказано Бухгольцу выбхать изъ Варшавы. Бумаги въ посольствъ были осмотръны. Бухгольцъ со всею нѣмецкою разсудительностью и хладнокровіемъ представляль Игнатію Потоцкому весь рискъ такой горячности, но Потоцкій быль непоколебимь и упрямь. Бухгольць, чтобы втянуть его въ беседу, началъ хвалить его образованность, политическій умъ и безкорыстіе. Самолюбіе Потоцкаго было уловлено, и онъ сталъ говорить дружелюбиве, но оставался все съ тъмъ же намъреніемъ во что бы то ни стало возродить свое отечество и сделать его независимымъ. «Вы слишкомъ слабы для этого, сказалъ Бухгольцъ. У васъ мало средствъ вести войну». — «Вы нашихъ средствъ не знаете, сказалъ Потоцкій. Кром'є тіхь, которыя изв'єстны, есть еще другія». Онь, по замъчанію Бухгольца, разумъль здъсь надежду на Францію и отчасти даже Австрію. «Варшаву осадять и возьмуть приступомъ, сказалъ Бухгольцъ, и Польша должна будетъ покориться. Не лучше ли теперь? Тогда хуже будеть». — Потоцкій отвъчаль: «Всв истинные патріоты рышились погибнуть вы такомь случат, но тогда невозможно будетъ удержать варшавскаго народа. Тогда перерѣжутъ всѣхъ плѣнныхъ русскихъ и подозрительныхъ поляковъ!» — «Такой поступокъ необузданной толпы, сказалъ Бухгольцъ, повлечеть за собою мщеніе надъ цѣлою Польшею».—Не пугайте насъ мщеніемъ, сказалъ Потоцкій, Польшѣ нечего болѣе бояться. Хуже того, что сдѣлали, не могуть ей сдѣлать.— «Ну, смотрите сами!» сказалъ ему Бухгольцъ.

Чтобы избавить Бухгольца отъ непріятностей со стороны раздраженнаго народа, назначили конвой, проводить его и членовъ прусскаго посольства до границы. Вслъдъ затъмъ высочайшій совътъ далъ приказаніе, въ вознагражденіе убытковъ, причиненныхъ военными дъйствіями пруссаковъ, взять подъ секвестръ находящуюся въ Варшавъ контору прусской компаніи, поручивъ это

отдёлу Безопасности.

Въсть о поступкъ Винявскаго произвела въ Варшавъ ужасающее впечатленіе. Всё съ уверенностію говорили, что Винявскій измінникъ. За неимініемъ его на лицо, захотіли излить месть на другихъ. 27 числа, нъкто Казимиръ Конопка вошелъ въ окопы и говорилъ работающимъ варшавянамъ речь, жаловался на потачку, которую правительство даетъ измънникамъ, указываль на то, что въ Варшавъ держать много узниковъ, кормять ихъ, а не казнятъ. Слушатели пришли въ раздраженіе. Когда варшавяне разошлись, вечеромъ Конопка собралъ толпу на Старомъ Мъстъ передъ ратушею, и снова сталъ разжигать уличную громаду противъ сидъвшихъ въ тюрьмахъ сторонниковъ тарговицкой конфедераціи, призвавшей русскую помощь, противъ преданныхъ Россіи лицъ, бравшихъ отъ русскаго посодьства деньги, и называль по именамъ такихъ, которыхъ следовало прежде всъхъ казнить. Распаленная его словами толпа разнесла подобныя внушенія по городу. Ночью, въ разныхъ м'ястахъ города, поставили нъсколько висълицъ, между прочимъ на Старомъ Мъстъ, на Краковскомъ предмъстъъ, въ Вержбовой улипъ, у палаца Браницкихъ, на Сенаторской улицъ: онъ построены были стараніемъ кузнеца Себастіана Нанкевича; услыша желаніе вѣшать, онъ повель толпу къ плотнику Высоцкому, собраль рабочихъ, присоединилъ своихъ, напоилъ пивомъ, и такимъ образомъ воздвиглись виселицы.

Утромъ, 27 іюля, толна народа бросилась къ дому президента Закржевскаго, и кричала, чтобы имъ выдали на казнь злодѣевъ отечества. Нѣкоторые вступили къ нему въ домъ и вызывали его къ народу. Закржевскій не сталъ противорѣчить, соглашался, что ихъ требованіе казнить измѣнниковъ справедливо, но представлялъ необходимость въ такомъ случаѣ дѣйствовать путемъ законнаго судопроизводства; обѣщалъ, что судъ приступитъ къ надлежащему разбирательству по этому предмету, и просилъ только дать нѣсколько дней для того, чтобы президентъ и народный со-

вътъ имъли возможность повести дъло правильнымъ порядкомъ. Народъ разошелся. Но не всъ были у президента; въ отдаленные циркулы города Варшавы не успели скоро дойти увещанія Закржевскаго. Оттуда толны бросились на тюрьмы, отворили ихъ, и вывели семь лицъ, почитаемыхъ особенно виновными. Это были Боскампъ Ласопольскій, служившій агентомъ у русскихъ посланниковъ и получавшій жалованье отъ Россіи много лъть; епископъ виленскій Масальскій, князь Антоній Четвертинскій, - оба корифеи тарговицкой конфедераціи; Рачинскій, котораго Игельстромъ назначилъ инстигаторомъ по дъламъ о начинавшемся повстаньи; Грабовскій и П'внтка, считавшіеся русскими шпіонами, и Вульферсъ, бывшій членомъ провизоріальнаго совъта и за что-то обвиняемый въ недоброжелательствъ къ повстанью и въ сношеніяхъ съ русскими. Масальскаго вывелъ изъ тюрьмы брюлевскаго налаца Кльоновскій, настухъ, пьяница; когда онъ тащиль его на висълицу, то биль кулаками въ спину; другіе стали подражать ему и такъ щедро надъляли епископа виленскаго пинками, что онъ уже подлѣ висѣлицы упалъ въ обморокъ: его привели въ чувство все-таки ударами, подсадили на стулъ, а каменьщика Долгерта подсадили на верхъ виселицы, передали ему надътую на шею епископа веревку и онъ завязалъ ее около перекладины, а стоявшіе внизу выбили изъ-подъ ногъ казнимаго стуль. Четвертинскій, вытащенный изъ тюрьмы брюлевскаго налаца, такъ оробелъ, что съ плачемъ и ревомъ целовалъ руки птичнику Дзекунскому, просиль только дать ему хоть несколько минутъ на приготовление къ смерти. Его не слушали и тащили на Краковское предмъстье передъ домъ Браницкаго; сънопродавецъ Ясинскій подсадиль его и когда снурокь оказался коротокь, добавиль его привязаннымъ платкомъ. Стоявшіе кругомъ кричали и раздѣлили между собою одежду его. Повѣшеніемъ Вульферса заправлялъ каменьщикъ Буржинскій; онъ тотчасъ снялъ съ мертваго капотъ и продаль за восемь злотыхъ.

Мимо разъяренной толпы, ликовавшей надъ смертію тѣхъ, которыхъ она признала врагами отечества, проходилъ Маевскій, служившій прежде инстигаторомъ въ маршалковской юрисдикціи. По приказанію высочайшаго совѣта онъ несъ въ судъ бумаги. Его остановили и потребовали у него эти бумаги. Онъ не даваль ихъ. Тогда коновалъ Ставицкій, уже замѣченный въ кражѣ и сердившійся лично на Маевскаго, началъ кричать, чтобы его новѣсили, вырвалъ у барабанщика бубенъ и началъ бить тревогу, заохочивая толпу къ крови. Другой, Петровскій, сидѣвшій верхомъ на висѣлицѣ, билъ въ ладони и кричалъ: «вѣшать, вѣшать!»

Испуганный всёмъ этимъ, Закржевскій, побѣжалъ въ брюлевскій дворець, гдѣ сидѣли другіе узники и русскіе военноплѣнные. Закржевскій сталъ убѣждать толпу, собравшуюся около брюлевскаго дворца. Варшавяне очень любили и уважали его и не только оставили свое намѣреніе убивать считаемыхъ измѣнниками, но понесли на рукахъ своего президента, а другіе въ угоду ему побѣжали и тотчасъ истребили поставленныя висѣлицы, на которыхъ еще не успѣли никого повѣсить. Бывшему маршалу Мошинскому надѣли уже на шею веревку и вели на висѣлицу, когда Закржевскій подбѣжалъ къ брюлевскому дворцу и спасъ его отъ смерти, увѣривъ народъ, что онъ не избѣгнетъ наказанія въ свое время, если окажется виновнымъ. Впослѣдствіи этотъ Мошинскій ловко оправдалъ себя передъ индигаціонною коммиссіею, а по окончаніи революціи писалъ къ Сиверсу, что за ту веревку, которая у него болталась на шеѣ, стоитъ повѣсить ему голубую ленту.

На другой день посл'в казней, высочайшій сов'ять издаль постановленіе, не иначе совершать казни преступниковь, какъ посл'в очевидныхъ письменныхъ доказательствъ виновности и собственнаго сознанія преступника, а постановлять приговоры предоставляль только уголовному суду, долженствующему оканчивать

дела, подлежащія его обсужденію, въ три дня.

Костюшко, находясь въ Голковъ, 18 (29) іюня узналь о происшедшемъ въ Варшавъ и написалъ такое воззвание къ жителямъ Варшавы: «Случившееся въ Варшавъ третьяго дня наполняеть сердце мое горестію и тоскою. Желаніе казнить преступника похвально, но зачёмъ же преступники казнены безъ судебнаго приговора? Зачемъ нарушено уважение къ закону; зачемъ тотъ, кто посланъ къ вамъ именемъ закона, понесъ оскорбление и раны? Зачыт позорно умерщвленъ невинный чиновникъ? Неужели это двло народа, который подняль оружіе противь навздниковь, сь цёлью возвратить себ'в правильную свободу, господство закона и благосостояніе? Опомнитесь, обыватели! Коварныя, злобныя души, въ соумышленіи съ непріятелями, обольстили васъ, взволновали умы; нашимъ непріятелямъ того только и нужно, чтобы у насъ не было правленія, чтобы ваше увлеченіе стало выше закона и всякаго общественнаго порядка; тогда имъ легче будетъ побъдить силу и доблесть вашу; среди безпорядка и смутъ, каждый изъ васъ, не надъясь на безопасность жизни, не можетъ мыслить ни объ общественномъ деле, ни объ общемъ спасеніи. Тогда, но уже несвоевременно, вы узнаете, что васъ обманывали, уразумъете хитрость и обольщение тъхъ лукавыхъ враговъ вашихъ, которые, будучи подкуплены непріятелемъ, внушаютъ вамъ, что у васъ нътъ правительства, домогаясь, чтобы его въ самомъ дълъ не было, и чтобъ вы его сами ниспровергли». Костюшко объщалъ скоро прибыть къ нимъ, порадовать ихъ, и выражался о себъ такъ: «Можетъ быть образъ воина, который каждый день подвергаетъ за васъ жизнь свою опасности, будетъ вамъ милъ, но я не желаю, чтобы какая-нибудь печаль, отпечатавшись на лицъ моемъ, отравила эту минуту; хочу, чтобы радость ваша была полная; хочу, чтобы появленіе мое напомнило вамъ, что насъ должна соединять оборона отечества и свободы». Такое высокое значеніе, какое даетъ себъ самому Костюшко, предъ лицомъ всего народа, вызвано было почитаніемъ поляковъ, доходившимъ, какъ замъчалъ Бухгольцъ, до идолопоклонства. Послъ перваго успъха Костюшку называли не иначе, какъ непобъдимымъ.

Угождая народному ожесточеню противъ измънниковъ, онъ поручалъ высочайшему совъту понудить уголовный судъ заняться неуклонно сужденіемъ содержавшихся подъ стражею, для наказанія виновныхъ и освобожденія невинныхъ. Въ концъ своего отзыва Костюшко приказываль обращаться къ правительству не скопомъ, не съ оружіемъ въ рукахъ, не съ непристойнымъ крикомъ, а спокойно, благоприлично, черезъ посредство своихъ циркуловыхъ начальниковъ; наконецъ, къ такимъ лицамъ, у которыхъ кровь черезъ-чуръ кипъла и руки чесались, и которымъ хотелось кого-нибудь вешать, онъ взываль такь: «о, вы, которыхъ горячая отвага увлекаетъ на мелкую деятельность! Для пользы отечества, обратите вашу горячность противъ непріятелей, прибывайте ко мнѣ въ обозъ, если вы свободны отъ обязанностей, наложенныхъ правительствомъ. Оставьте наблюдать за порядкомъ правительственную власть, а измънники не уйдутъ отъ казни».

Въ тъ же дни (3 іюля н. ст.), какъ бы угождая народному требованію строгости надъ измѣнниками, военный судъ призналъ Винявскаго, за сдачу города безъ выстрѣла, виновнымъ въ нарушеніи присяги и народнаго къ себъ довърія, и приговориль его къ лишенію чести и къ публичной казни чрезъ повѣшеніе, давая право каждой военной командъ исполнить приговоръ, если виновный явится въ отечество, а до того времени осуждалъ повъсить его портретъ на висѣлицъ. Тому же подвергался подполковникъ Калькэ за то, что не арестовалъ возвращавшагося изъ непріятельскаго обоза Винявскаго, а когда въ то время птабъофицеры говорили ему, что лучше потерять жизнь, чъмъ нарушить върность, то сказалъ: «мнъ милъе жизнь». Костюшко на этомъ приговоръ написалъ собственноручно: «Одобряю приговоръ до послъдней буквы и поручаю напечатать его въ газетахъ». Но чтобы никто не оставался ненаказаннымъ, Костюшко вмъстъ

съ тъмъ понуждалъ однако высочайшій совътъ наблюдать, чтобъникто, совершивъ преступленіе, не остался безъ наказанія.

Всявдь затымь уголовный судь послаль требованіе явиться въ судь виновникамь тарговицкой конфедераціи (Щенсному Потоцкому, Браницкому, Ржевускому и другимь) и потомь позваль късуду виновниковъ возмущенія 27 іюля въ Варшавь. Что касается до первыхъ, то призывъ ихъ къ суду быль только одною формою: само собою разумъется, что никто изъ нихъ не могъявиться, чтобы его повъсили.

Поляки заняли Либаву 10 (21) іюня. Городъ обязался уплатить сто тысячъ талеровъ на повстанье, дать и рекрута съ каждаго дома и сто пушекъ. Въ первыхъ числахъ іюня, поляки были обрадованы въстью, что курляндское дворянство и мъщанство постановило актъ присоединенія къ краковскому повстанью, но эта радость очень скоро затмилась отъ другой неожиданной въсти.

Австрійцы, 30 іюня, вошли въ Польшу, и 9 іюля генералъ Гарнонкуръ занялъ Люблинъ и разослалъ полякамъ такого рода прокламацію: «Его императорское и королевское апостольское величество, во внимание къ возникшимъ въ Польшъ безпорядкамъ, которые могутъ имъть вліяніе на безопасность и спокойствіе земель его императорскаго и королевскаго величества, не можетъ болъе оставаться равнодушнымъ, а потому приказалъ мнъ съ войскомъ, находящимся подъ моимъ начальствомъ, вступить въ Польшу, отдаляя такимъ способомъ всякую опасность отъ галиційскихъ границъ и охраняя спокойствіе земель, принадлежащихъ его императорскому и королевскому величеству. Посему чиню въдомымъ настоящимъ универсаломъ, что тъ, которые благоразумно, спокойно и дружелюбно будуть относиться къ моему войску, найдутъ поливишую протекцію и безопасность не только своихъ особъ, но и своихъ имуществъ и имѣній; въ противномъ случав, тв, которые окажутся виновными въ какомълибо сопротивленіи, навлекуть на себя строгость военныхъ пра-

Пока еще эта прокламація не сдѣлалась извѣстною въ Варшавѣ, Декаше выѣхалъ изъ столицы, подъ благовиднымъ предлогомъ посѣтить карлсбадскія воды для поправленія здоровья.

Костюшко, получивъ извъстіе объ этомъ, написалъ Гарнонкуру, что Польша уважаетъ договоры и вступленіе австрійскихъ войскъ не можетъ быть слъдствіемъ вины Ръчи-Посполитой. Многіе изъ поляковъ въ то время, не подозръвая австрійское правительство въ намъреній присвоить польскія земли, думали, что австрійцы ввели свои войска, чтобы защищать Польшу отъ москалей.

Генералъ Мокроновскій, бывшій до того времени комендантомъ Варшавы, получилъ поручение начальствовать дивизией, а на его мъсто назначенъ Орловскій. По мъръ накоплявшихся опасностей, Костюшко деятельне заботился о скорейшемъ собраніи поснолитаго рушенья: нужно было врагамъ Польши внушить правственное уважение къ революции, нужно было показать имъ единодушную волю цёлаго народа отъ мала до велика, а не одной какой-нибудь партіи. Но дело посполитаго рушенья шло какъ нельзя хуже; оно окончательно вооружало противъ революціи обывателей, которые бол'є им'єли склонности полиберальничать на словахъ, чемъ являть подвиги самоотверженія. Множество изъ нихъ, спасаясь и отъ посполитаго рушенья и отъ всъхъ вообще несносныхъ тягостей, налагаемыхъ революцією, повидали свои имѣнія и бѣжали за границу. Высочайшій совѣтъ принужденъ былъ постановить и объявить во всеобщее свъдъніе универсаломъ, что тѣ, которые будутъ уклоняться отъ посполитаго рушенья, и самовольно, безъ въдома и позволенія правительства, убъгать за границу, подвергнутся лишенію не только имуществъ, но даже и гражданскихъ правъ, а находившіеся уже ва границею обязывались возвратиться въ продолжение трехъ мъсяцевъ подъ опасеніемъ того же наказанія. «Кто же будеть сражаться за ваши права, за вашу собственность, когда вы первые ее покидаете? -- писалъ высочайшій совъть. Что сказать о тъхъ, которые вижсто того, чтобы соединиться съ войскомъ, и отправлять службу, которой требуеть отъ нихъ Ръчь-Посполитая, уходять за границу и оттуда спокойно смотрять на свою братію, на ихъ труды и усилія для пользы отечества, - неужели они поляки? У авинянъ въ случав раздвоенія мивній смертная казнь угрожала тому, кто не пристанеть къ той или другой сторонъ; не заслуживають ли по справедливости такой кары и тъ, которые своихъ братій оставляють? Кто не соединится съ тъми, которые присягнули пролить свою кровь за отечество, тотъ или врагъ отечества, или безразличенъ къ нему, но въдь и это преступленіе въ гражданинъ».

Какъ плохо устроивалось посполитое рушенье, показываютъ тогдашнія записки Яна Немиры; 13 іюля онъ пишетъ, что до 12 числа, срокъ, назначенный для пабора посполитаго рушенья, въ Константиновъ не могли собрать и десятой части того, что слъдовало по росписанію; конныхъ кантонистовъ могли взять только пять, а пъшихъ сорокъ, и то съ недостаткомъ въ принадлежностяхъ.

Чтобы подвинуть дёло, Костюшко назначиль особаго коммиссара для надзора надъ посполитымъ рушеньемъ, находившагося въ высочайшемъ совътъ Гораина, поручилъ ему собирать посполитое рушенье въ краж на востокъ отъ Вислы до Гродно и въ Бресть-Литовскомъ воеводствъ, и доставлять дивизіямъ Съраковскаго и Циховскаго, съ правомъ верховной власти надъ всеми порядковыми коммиссіями и надъ начальствомъ, устроеннымъ для посполитаго рушенья. Гораинъ отъ себя поручилъ въ разныхъ мъстахъ заниматься этимъ деломъ офицерамъ, но последние на каждомъ шагу подвергались столкновеніямъ съ обывателями. Такимъ образомъ, въ Бельской земле жаловались на ротмистра Шиповскаго съ товарищами, который насильно забираль людей, оружіе, лошадей, врывался въ обывательские дома, такъ что порядковая коммиссія арестовала его товарищей, выдумавъ предлогъ, будто они не показали ордината (предписанія), и она считала ихъ за своевольную партію, быть можеть и противную повстанью; она находила у нъкоторыхъ ординаты будто бы фальшивыя. Посланный въ Брестъ, Пашковскій доносиль, что брестская порядковая коммиссія уклоняется всёми мёрами отъ обязанности разсылать приказанія по приходамъ для доставленія конныхъ съ пятидесяти дымовъ. Коммиссія выдумывала, будто намерена держаться буквально смысла предписанія высочайшаго совіта о томъ, что устройство посполитаго рушенья возложено на одного Гораина, и она хочеть ему одному отвъчать. «Дурно идуть дъла съ коммиссіями, еще хуже съ обывателями, а народъ, устрашенный, не хочетъ и думать составлять оборонную силу. Я сижу туть какъ на шильяхъ». Такъ писаль Гораинь, оть 21 іюля. 29-го іюля, онь послаль выговорь всему Брестъ-Литовскому воеводству. Видно было, что тамъ вск отдълывались отъ посполитаго рушенья и доставленія рекрутъ.

Въ другихъ мъстахъ происходило почти то же. Костюшко отзывался съ большою похвалою и признательностью о деятельности Гораина, но удивлялся, видя въ отвътахъ порядковыхъ коммиссій явное желаніе д'ялать всякія затрудненія, холодность къ повстанью и равнодушіе къ судьбъ отечества. Куда офицеры ни отправлялись на фуражировки, тамъ поднимались жалобы: офицеры жаловались, что обыватели имъ ничего не хотять давать, а обыватели кричали, что офицеры беруть съ нихъ следуемое

не въ надлежащей пропорціи и делають своевольства.

Въ самомъ войскъ приказанія главнокомандующаго исполнялись дурно; ему льстили, его восхваляли, ув ряли, что готовы во всемъ ему повиноваться, а на самомъ дълъ отлынивали отъ его предписаній и перетолковывали ихъ. Онъ постоянно терпълъ недостатокъ въ средствахъ, потому что экзакторы, обязанные собирать налоги, повсемъстно встръчали противодъйствие со стороны порядковых коммиссій и обывателей. Чемъ энергичнее Костюшко и высочайшій совъть хотьли подвинуть впередь возстаніе, тымь больше оно теряло приверженцевь и тымь удобные открывался путь русскимь задушить повстанье.

## IX.

Битва у Голкова. — Костющко подъ Варшавою. — Осада Варшавы прусскимъ королемъ. — Печальное положение польскаго войска. — Недостатокъ средствъ. — Новый уголовный судъ. — Отступление пруссаковъ.

Силы союзныхъ державъ направлялись въ Варшавѣ. Чтобы предупредить ихъ и не допустить осады столицы, Костюшко приказалъ своимъ отдѣльнымъ дивизіямъ стянуться въ Варшавѣ и самъ пошелъ въ ней. Заіончевъ стоялъ на лѣвомъ берегу Вислы, у Голкова, съ бригадами Мадалинскаго, Вышковскаго и Пинскаго.

Здъсь на него наступили русскіе генералы Денисовъ и Хрущовъ. Битва продолжалась восемь часовъ, съ 5 часовъ вечера до ночи, и потомъ возобновилась на другой день утромъ. Когда казаки стали заходить полякамъ въ тылъ, Заіончекъ отступилъ. Эта стычка прославлена была побъдою. Въ то же время Мокроновскій, подъ Блонею, выдерживаль битву съ прусскимъ генераломъ Эльснеромъ. Послъ этихъ стычекъ Мокроновскій и Заіончекъ соединились съ Костюшкою и подошли къ Варшавъ 11 іюля. Костюшко сталь у Мокотова, Мокроновскій съ противоположной стороны города, у Маримонтской заставы, Заіончекъ у Чистова и Воли. Силы ихъ простирались до двадцати двухъ тысячъ человъкъ, изъ которыхъ только пять тысячъ было конныхъ. Регулярнаго войска было не болбе девяти тысячь, остальное все состояло изъ новобранцевъ. Сфраковскій съ своею дивизіею, простиравшеюся до 5,000, сдълалъ диверсію къ Бресту-Литовскому, а генералъ Цихоцкій ко впаденію Наревы, чтобы стеречь движеніе пруссаковъ.

Поляки двумя днями предупредили своихъ непріятелей. 13 іюля, явились подъ Варшавою пруссаки и стали у Бабья противъ Мокроновскаго, а русскіе у Служева, противъ Костюшки. Раннее прибытіе польскаго войска было полезно для поляковъ тѣмъ, что у Варшавы оставалось свободное сообщеніе съ правымъ берегомъ Вислы, откуда могли пока получать продовольствіе. Двѣ недѣли не было ничего особеннаго, кромѣ передовыхъ перестрѣлокъ между егерями. Въ главномъ обозѣ отправлялось празднество освященія знаменъ для батальона краковскихъ косинье-

ровъ, выдуманныхъ воеводшею брестъ-литовскою, панею Зи-

бергъ <sup>1</sup>).

Въ это время уголовный судъ окончилъ следствие надъ виновниками безпорядка, произведеннаго 28 іюня, и приговорилъ Піотровскаго, Долгерта, Дзекунскаго, Буржинскаго, Кльоновскаго, Ясиньскаго, Ставицкаго къ повѣшенію. Приговоръ былъ исполненъ 15 іюля. Другіе-Романъ Нанкевичь, Дембовскій осуждены на тюремное заключение. Конопку приговорили навсегда удалить изъ отечества; но исполнение этого отложили на дальнъйшее время, а теперь заключили въ тюрьму. Конопка былъ покровительствуемъ Коллонтаемъ; въ началъ Коллонтай на него такъ разсердился, что кричалъ въ совътъ: непремънно Конопку повъсить, но потомъ заступился за него и спасъ отъ смерти. Всей остальной толив сделано внушение и предостережение на будущее время, съ надлежащими угрозами. Для предупрежденія всякаго безпорядка, велено было всёмь обывателямь, у которыхъ было оружіе, взятое изъ арсенала во время изгнанія русскаго гарнизона, снести его въ арсеналъ для правильной раздачи тъмъ, которые будутъ опредълены на защиту города; вдобавокъ, во все продолжение осады запретили звонить въ колокола во всемъ городъ: правительство боялось всякой тревоги, чтобы уличная толпа не повредила дёлу обороны столицы какою-нибудь неблагоразумною выходкою.

Съ 28 іюля начинаются постоянныя военныя действія. Они сосредоточивались преимущественно у предмёстья Воли. Поляки имёли дёло почти съ одними пруссаками. Пруссаки сдёлали нападеніе на Волю, выбили изъ нея поляковъ, овладёли ею; защищавшій ее маіоръ Липницкій быль взять въ плёнъ. Несмотря на то, что онъ быль изъ края, принадлежавшаго Пруссіи, съ нимъ обращались какъ съ плённымъ, и дали ему на честное слово свободу. Воспользовавшись этимъ, Липницкій ушель къ своимъ. Тогда генералъ Шверинъ написалъ Заіончеку письмо, и требовалъ, по военному обычаю, чтобы бёжавшій плённикъ былъ возвращенъ, увёряя, именемъ короля, что ему за то ничего не будетъ. Костюшко, которому донесли объ этомъ, немедленно

приказаль Липницкому бхать въ пленъ.

Генералъ Шверинъ написалъ къ коменданту Варшавы письмо и убъждалъ сдать городъ. На это не было отвъта. 2 августа, самъ король прусскій написалъ къ польскому королю такое письмо:

<sup>1)</sup> Знамена эти имъли такой видъ: на пунцовомъ полъ вышитъ быль въ кругу изъ лавровато вънка снопъ, перекрещенный съ пикою и косою, и покрытый сверху красивою шапкою, съ надписью «живутъ и охраняютъ».

«Расположение войскъ около Варшавы и средства, употребляемыя для ея покоренія, увеличивающіяся по мірь безполезнаго сопротивленія, должны уб'єдить ваше величество, что судьба жителей этого города не подлежить сомненію. Спешу передать ее въ руки вашего величества; скоръйшая сдача города и строгая дисциплина, которую я прикажу соблюдать моимъ войскамъ, назначеннымъ войти въ Варшаву, обезопасять жизнь и собственность всёхъ мирныхъ жителей этой столицы. Отказъ на первое и послъднее предложение нашего генералъ-лейтенанта Шверина, обращенное къ коменданту города Варшавы, непремънно повлечеть за собою и оправдаеть ужасныя крайности, ожидающія незащищенный городъ, вызывающій своимъ упрямствомъ ужасы осады и мщенія двухъ войскъ. Если въ вашемъ положеніи вамъ позволено увъдомить жителей Варшавы о такомъ обстоятельствъ, если имъ позволено быть судьями своего размышленія, я заранъе предвижу, что ваше величество будете ихъ освободителемъ. Въ противномъ случать, мнт останется пожалть о безполезности настоящаго моего поступка, котораго я ни въ какомъ случав не повторю, при всемъ живомъ участіи къ сохраненію вашего величества и всъхъ тъхъ, которые узами крови и долга собраны около вашего величества».

На другой день прусскій король получиль такой отв'ять:

«Польское войско, находясь подъ начальствомъ генералиссимуса Костюшки, отдёляетъ Варшаву отъ стана вашего величества. Варшава не въ такой обстановкѣ, чтобы могла распоряжаться своею сдачею. Въ такомъ положеніи ничто не оправдаетъ крайностей, о которыхъ ваше величество меня предупреждаете, ибо этотъ городъ не находится въ возможности ни принимать, ни отвергать предложенія, сдѣланнаго генераль-лейтенантомъ Швериномъ варшавскому коменданту. Мое собственное положеніе занимаетъ меня менѣе, чѣмъ положеніе столицы, но такъ какъ Провидѣнію угодно было возвысить меня на такую степень, которая позволяетъ мнѣ изъявить вашему величеству братскія чувствованія, то я обращаюсь къ нимъ, чтобы отвратить васъ отъ мысли о жестокостяхъ и мщеніи, противныхъ тому примѣру, какой короли должны оказывать народамъ, противныхъ, какъ я думаю искренно, и вашему личному характеру».

Послѣ этого отвѣта, пруссаки усилили бомбардированіе города. Почти каждый день пускали пруссаки бомбы и гранаты по Варшавѣ, но въ теченіи мѣсяца почти никакого вреда не нанесли, кромѣ того только, что пугали любившихъ болѣе всего спокойствіе мѣщанъ и отвращали ихъ еще болѣе отъ повстанья. Осаждающіе дѣйствовали чрезвычайно плохо. Русскіе дурно

помогали пруссакамъ; у короля не было хорошей артиллеріи, не было и согласія между пруссаками и русскими. Когда намъревались начинать штурмъ, то прусскій король хотъль выставить впередъ русскихъ, а Ферзенъ хотълъ уступить первенство пруссакамъ. Прусскій король сердился на то, что Австрія вмѣшивается въ дѣла Польши, а императрица Екатерина уже заявляла прусскому послу черезъ своихъ государственныхъ людей, что считаетъ справедливымъ, если Австрія получитъ на счетъ Польши вознагражденіе. Екатеринъ очень не нравилось, что прусскій король оставилъ лично поле войны съ Франціею и стоитъ подъ Варшавою. Пруссія желала въ этой суматохѣ прибавить еще нъсколько земель къ недавно пріобрѣтеннымъ польскимъ владѣніямъ. Россія не хотъла дѣлать новыхъ уступокъ Пруссіи, на счетъ Польши.

Такимъ образомъ, стоя подъ Варшавою почти два мъсяца, союзники ничего не сделали, только напрасно потеряли съ обеихъ сторонъ до тысячи человъкъ. Враги по временамъ входили между собою въ дружелюбныя сношенія. Такъ русскій тенераль Хрущовь писаль къ Костюшев и просиль освободить его супругу и дътей, арестованныхъ вмъсть съ прочими русскими въ день возстанія Варшавы. Костюшко исполниль его просьбу, но счелъ за нужное поставить на видъ великодущіе поляковъ и вообще превосходство ихъ надъ своими врагами. «Чувство человъколюбія такъ глубоко укоренилось въ сердцъ поляка, что принуждаеть его на минуту забыть грабежи, опустошенія и пожоги. учиненные по приказанію тирановъ. Ваша жена съ дѣтьми осталась задержанною въ Варшавъ потому, что таковъ удълъ ослъпленныхъ людей, терпящихъ надъ собою власть несправедливыхъ владыкъ, — отвъчать за ихъ злодъянія и погибать за ихъ прихоти. Я возвращаю вамъ ваше семейство. Пусть наше человъколюбіе дасть себя почувствовать и вамъ, и вашимъ соотечественникамъ». Генеральшу Хрущову привезли изъ города въ каретъ съ опущенными занавъсками, а прислугъ завязали глаза, чтобы она, при вытодт изъ Варшавы, не увидала и не замътила укръпленій. Впосл'ядствіи, судьба устроила такъ, что генералу Хрущову довелось везти планнаго Костюшку въ Петербургъ.

Поступовъ Костюшки съ Хрущовымъ далъ смълость и другимъ, и къ Костюшкъ обратились русскіе съ подобною просьбою о своихъ ближнихъ; но Костюшко не былъ къ нимъ такъ внимателенъ, какъ къ Хрущову, и уже при окончаніи осады (3 сентября) издалъ объясненіе относительно этого предмета. «Польское правительство, писалъ онъ, должно обращать вниманіе на судьбу своихъ обывателей. Пусть знаетъ вся Европа, пусть знаютъ и тъ, которые просятъ меня объ увольнени особъ, имъ близкихъ, что московское войско увезло изъ домовъ спокойныхъ обывателей еще предъ началомъ войны, и до сихъ поръ держитъ ихъ въ неволъ, а жены и дъти этихъ невинныхъ жертвъ со слезами прибъгаютъ къ покровительству народнаго правительства и просятъ о мужьяхъ и отцахъ, не въдая о судьбъ ихъ; эти несчастныя особы видятъ въ задержанныхъ здъсь русскихъ единственные залоги безопасности тъхъ, которые безъ причины томятся подъ московскимъ насилемъ. Поэтому я объявляю: какъ скоро будутъ возвращены отечеству обыватели, находящеся въ московскихъ рукахъ, тогда и я отошлю изъ Варшавы плънныхъ обоего пола, не принадлежащихъ, какъ и означенные выше наши соотечественники, къ разряду военноплънныхъ». Подъ поляками, возвращенія которыхъ домогался Костюшко, разумълись аре-

стованные Игельстромомъ предъ началомъ повстанья.

Характеристична переписка Мадалинского съ русскимъ полковникомъ Волковымъ. Польскій полковникъ Добекъ быль взять въ плънъ. Мадалинскій пытался какъ-нибудь устроить его освобожденіе. Мадалинскій быль прежде коротко знакомъ съ Волковымъ, и теперь послалъ къ нему дружественное письмо, а при немъ въ подарокъ десять бутылокъ шампанскаго и арбузовъ. «Какъ мнъ жаль, писалъ онъ, встрътить въ васъ врага, при увъренности въ вашей искренней дружбъ. Сами разсудите, кто изъ насъ виновать; вы ли, которые напали на нашъ край, насилуете наши права, и въ противность всякому уважению къ человъчеству, сожигаете и грабите села, — или мы, охраняющіе противъ на вздниковъ свое отечество? Впрочемъ, это не касается нашей личной дружбы, съ какою я остаюсь къ вамъ». Волковъ благодариль польскаго генерала за его дружеское къ нему обращеніе. послаль ему въ подарокъ турецкій карабинъ, обфщаль стараться о судьбъ Добека, о которомъ извъщаль, что онъ не въ русскихъ рукахъ, а у пруссаковъ, присыдалъ письма взятыхъ въ пленъ польскихъ офицеровъ, свидътельствовавшихъ, что съ ними обращаются хорошо, и зам'вчалъ такъ: «Хотя вы и приписываете намъ грабежи и ножоги селъ, но смѣю увърить васъ, что я съ своей стороны всегда стараюсь о сохранении собственности каждаго, предоставляя остальное добровольно накликанной на себя судьбъ». Въ концъ онъ приписалъ: «Соображаясь съ стариннымъ обычаемъ, металла не слъдуетъ дарить, а мънять на металлъ же, прошу прислать мнъ за карабинъ мъдный грошъ». Мадалинскій написаль ему послѣ того такь: «Очень жалью, что — не имью мъднаго гроша. У насъ въ обозъ только желъзо; мы на него надвемся, и потому посылаю вамъ саблю, которую прошу принять въ знакъ дружбы. Какая ужасная мысль! Можетъ быть, эта сабля на самого меня обратится. Но кого винить? Спрошу я у вашего высокаго ума и у добраго сердца. Мы охраняемъ нашу землю, насилуемую свободу, опустошенныя имънія; виновны не вы, но та, которая вами повелъваетъ. Зачъмъ она не довольствуется неизмъримымъ краемъ, которымъ владъетъ? Зачемъ тридцать летъ проливаетъ потоками кровь вашу, насыпаеть огромные курганы изъ труповъ вашихъ? Зачемъ истребляеть племя ваше, вмёсто того, чтобы сохранять и счастливить васъ? Зачемъ ожесточилась она на поляковъ, народъ единаго съ вами происхожденія? Въдь и вы, и мы, происходимъ отъ однихъ славянъ. Отчего эта великая и очевидная истина не предстанеть вашему разумънію? Зачъмъ, вмъсто того, чтобы убивать насъ, не отдадите намъ нашего? мы вашей собственности не алчемъ. О, еслибы наконецъ пришелъ тотъ свътлый моментъ, когда вы почувствуете, что вашъ народъ, состоящій изъ милліоновъ человъческихъ существъ, не сотворенъ для прихотей, гордости и алчности одной женщины, что люди созданы для того, чтобы любить людей и быть другь другу полезными! Этотъ моменть счастія для обоихъ народовъ, какъ быль бы отраденъ для меня, когда я могъ бы въ уважаемомъ человекъ обнять не наъздника, а друга моего и моего отечества!»

Уже незадолго до снятія осады происходило любопытное объясненіе прусскаго генерала Манштейна съ Заіончекомъ. Генералъ-адъютантъ Манштейнъ прибылъ къ Заіончеку подъ предлогомъ повидаться съ пленнымъ полковникомъ Вульфертомъ, но, какъ видно, былъ посланъ прусскимъ королемъ узнать о духъ поляковъ. «Обстоятельства принуждаютъ насъ воевать, -- говорилъ прусскій генераль, — не нашелся ли бы способъ прекратить нашу вражду?» — Вы могли бы сдёлать предложенія, сказаль Заіончекь, и можно было бы ихъ принять, еслибы они были справедливы. «Съ этимъ вамъ первымъ следуетъ начинать, сказалъ Манштейнъ. Вы знаете великодушіе нашего короля и можете безопасно ему довъриться». Заіончекъ возразиль: «Нужно, чтобы мы находились въ болъе стъсненномъ положении. Притомъ, смъшно было бы съ нашей стороны полагаться на великодушіе государя, который уже нарушиль договорь, заключенный съ польскимъ народомъ. Было время, когда прусскій король внушаль всеобщую привязанность къ себъ польскому народу. Это было въ 1788 году. Тогда онъ могь всего надъяться оть насъ». — «А чего же онъ могь надъяться отъ Польши? > спросиль Манштейнъ. — Она была ревностною и върною его союзницею, и быть можеть, польскій тронь достался бы одному изъ его сыновей. — «Различіе религіи, сказаль Манштейнъ, преградило бы путь къ вашему трону нашимъ принцамъ». — Въ XVIII въкъ, сказалъ Заіончекъ, религія не можетъ служить препятствіемъ, если бы только здравая политика этого требовала. - «А множество друзей московскихь?» зам'єтиль Манштейнъ. — Они уже пошли на висълицу, сказалъ Заіончекъ. Скажите лучше, что вашъ государь предпочелъ навздъ на насъ мирнымъ и выгоднымъ договорамъ. — «Я не мѣшаюсь въ политику, сказаль Манштейнъ, и не могу сказать, что побудило короля нашего къ такому способу дъйствій; но въдь вы, господа, первые открыли непріятельскія действія». — Какъ! сказаль польскій генераль, - развъ не вашъ король напалъ на насъ подъ Щекопиномъ? — «А развъ не первый Мадалинскій переступиль прусскія границы?» замътилъ нъмецъ. Заіончекъ отвъчалъ: - Мадалинскій вошелъ въ край, принадлежавшій издавна Польшь; вашъ король не имъть на него никакого права, а если онъ имъть великодушіе его взять, то у насъ достанеть смелости биться за него до последней капли крови. — «Не все офицеры такъ думаютъ, сказаль Манштейнь, - у насъ есть на то докательство въ бумагахъ, найденныхъ въ карманъ убитаго маіора Зужулинскаго». Заіончекъ отвъчалъ:- Не знаю, что тамъ есть въ тъхъ бумагахъ, но могу присягнуть, что всё такъ думають, какъ н.— «Скажите, перемениль разговоръ немецъ, - какъ вы думаете, могутъ ли французы съ своими началами быть счастливыми?» — Вполнъ въ этомъ убъжденъ, сказалъ Заіончекъ. — «Жаль, что такія мнѣнія распространяются въ Польшѣ», сказалъ Манштейнъ. — Это мое личное убъждение, сказаль Заіончекь. Цёль нашего повстанья возвратить конституцію 3-го мая, которую въ 1792 года всё находили черезъ-чуръ монархическою, а теперь черезъ-чуръ якобинскою. А что, какъ поживаютъ покровительствуемые москали вами? спросиль наконець Заіончекь.— «Очень присмирѣли», сказаль улыбаясь Манштейнъ.

Полякъ могъ замътить, что у пруссаковъ господствуетъ недовъріе къ своимъ союзникамъ и они бы не прочь были войти въ особыя сдълки съ Польшею. Но поляки не могли и не умъли извлечь для себя изъ этого никакой пользы въ данную минуту. Прямодушный и отважный Костюшко былъ вовсе не политикъ.

Въ теченіе осады Костюшко чрезъ высочайшій совътъ сдълалъ нъсколько важныхъ распоряженій по управленію ходомъ повстанья; съ проектированнымъ въ іюнъ выпускомъ билетовъ казначейства только въ августъ стали приступать къ исполненію; опредълили цвътъ и достоинство выпускаемыхъ билетовъ отъ 5 влот. до 1,000 влот. Назначили директоровъ для выпуска билетовъ; изъ нихъ семь было безплатныхъ, а семь получали жало-

ванье; установили для нихъ форму приснги. Такъ какъ долгъ, выражаемый выпускаемыми новыми билетами, гарантированъ былъ королевщинами, опредёденными къ непрерывной продажу, поэтому высочайшій совъть въ августь издаль распоряженіе о порядкь продажи народныхъ имуществъ. Всв средства эти шли очень медленно. Поборовъ не собирали и десятой части. Войско нуждалось сильно. 12-го августа, верховная рада, по приказанію Костюшки, издала воззваніе къ обывателямъ всёхъ земель. «Обыватели! писалъ совътъ, братья ваши бьются за васъ уже шестой мѣсяцъ. Какія у нихъ были одежды и обуви, все поизносилось, порвалось. Приближается осень; воздухъ по ночамъ дълается ръзкимъ, а братья ваши по большей части безъ рубахъ и сапоговъ. Пусть каждый хозяинъ дасть имъ пару рубахъ и пару сапоговъ. Смотрите, что въ другихъ странахъ свободные люди дълають для войска. Подражайте ихъ примъру, и высочайшій совъть отъ себя начинаеть эту обывательскую складчину и приглашаетъ къ этому же обитателей Варшавы черезъ магистрать, а обывателей земель и повётовь черезь порядковыя коммиссіи. Варшавскіе обыватели могуть приносить свои пожертвованія въ домъ краковскаго епископа».

На другой день, 13-го августа, Костюшко написаль такого рода универсаль: «Осенняя пора и непогоды, наставшія раньше, чёмъ можно было ожидать, даютъ себя чувствовать; худо войску безъ шатровъ и почти безъ одежды. Вотъ уже четыре мёсяца, я безпрестанно пишу о плащахъ, а ихъ нётъ, и не знаю, когда дождусь ихъ. Забота о здоровьи воиновъ, боязнь, чтобы лишенія и бёды не сдёлались причиною побёговъ, принуждаютъ меня обратиться къ высочайшему совёту; если нельзя найти плащей хотя бы изношенныхъ, то нашли бы сколько-нибудь хлопскихъ сермягъ, попонъ, оставшихся отъ лошадей, которыхъ, думаю, много въ Варшавё, или простыхъ ковровъ (коцовъ), словомъ, чего бы то ни было, чёмъ можно прикрыться. Кажется, каждому слёдуетъ подумать о жизни воина, осужденнаго терпёть непогоду и холодъ, ради охраненія жизни и собственности обывателей».

Это показываеть, какъ польское обывательство помогало дѣлу возстанія. Всякія сильныя мѣры начальника казались ему невыносимою тягостью и склоняли его въ противную сторону. Ужасное распоряженіе Костюшки 7-го мая не было приведено въ исполненіе нигдѣ; въ іюлѣ, предъ началомъ жатвы, высочайшій совѣть укоряль за медленность владѣльцевъ порядковыя коммиссіи, приказывалъ исполнить распоряженіе 7-го мая и прислать свѣдѣнія о томъ, какимъ образомъ, исполнялись въ имѣніяхъ, вмѣсто обяза-

тельныхъ, наемныя работы гдѣ и сколько дней по условіямъ хлопъ будетъ работать, во сколько можетъ быть оцѣненъ рабочій день, и за какого рода работы; внушалось коммиссіямъ поступать такъ, чтобы ни наниматель, ни наемникъ не имѣли причины жаловаться, напротивъ, чтобы и тѣ и другіе восхваляли настоящее повстанье, которое только приводитъ въ исполненіе то, что уже много вѣвовъ ожидалось. Одной гродненской порядковой коммиссіи принадлежитъ честь присылки требуемыхъ свѣдѣній; во всѣхъ дру-

тихъ воеводствахъ требование отстранялось.

Костюшко заохочиваль правительство къ деятельному судебному преследованію измёны. Уголовный судь началь следствіе надь тарговичанами и участниками гродненскаго сейма. Тѣ, которые принуждали другихъ- насиліемъ или подкупомъ къ тарговицкой конфедераціи, а равно и тъ, которые на гродненскомъ сеймъ подавали проекты о раздёлё края и брали за то вознаграждение отъ Россіи и Пруссіи, обрекались на смерть; другіе, мен'я виновные, которые изъ боязни мирволили силѣ и подавали голоса, благопріятные видамъ союзныхъ дворовъ, наказывались, смотря по мъръ вины, конфискацією иміній, или же только устраненіемь впредь отъ занятія должностей. Разсмотр'вли архивъ, доставшійся посл'в Игельстрома. Русскій генераль сожигаль свои бумаги, видно, плохо: полякамъ достались квитанціи, которыя давали русскому посольству сеймовые послы, получавшіе отъ Россіи ненсіоны, и заниски расходовъ, изъ которыхъ оказывалось, куда и кому давались деньги. Все это публиковалось въ правительственной газетъ и перепечатывалось въ «Народной вольной газетъ». Между прочимъ, извъстили публику и о томъ, что его величество король Станиславъ - Августъ въ 1773 году, въ годъ перваго раздѣла Польши, взяль отъ трехъ союзныхъ дворовъ 6,000 червонцевъ, и кромъ того, на поддержание большинства голосовъ на сеймъ, 6,000. Король, отъ 26 августа, заявилъ отъ себя протестъ и просиль напечатать его въ газетахъ. Король объясняль, что дъйствительно союзные дворы желали, чтобы онъ старался о подготовкъ сеймиковъ и выборъ пословъ, которые бы на сеймъ легко утвердили раздёль, но король не имёль ни малейшаго участія въ сеймикахъ, которые тогда отправлялись подъ страхомъ иноземнаго оружія. Король объясняль, что онъ получиль отъ дворовъ суммы за недоимки, которыя следовали ему за прежніе годы съ королевскихъ имъній, поступившихъ во владъніе государствъ, овладъвшихъ польскими землями.

Коммисаръ, назначенный Костюшкою для княжества Мазовецкаго, Дунинъ, донесъ ему въ концѣ августа о чрезвычайныхъ налогахъ, утъсненіяхъ и всевозможнѣйшихъ несправедливостяхъ,

которыя чинили обыватели крестьянамъ, особенно при раскладкъ повинностей, поборовъ и пожертвованій, наложенныхъ исключительно на дворянство. Высочайшій совъть, по приказанію Костюшки, въ своемъ универсалъ по этому поводу писалъ: «Такое несообразное обращение дворовъ (т.-е. обывательскихъ) съихъ крестьянами, препятствуетъ распространенію того духа, на которомъ народное повстанье можетъ утвердиться. Если тъ руки, которыя должны своимъ трудомъ кормить и охранять насъ, не найдуть въ правительствъ защиты, напрасны будутъ всъ наши намъренія освободить отечество. Высочайшій совъть, проникнутый сознаніемъ этой истины, не только желаеть облегчить тягости, до сихъ поръ понесенныя крестьянами, но и убъдить ихъ, что онъ сильно сочувствуетъ ихъ судьбъ и желаетъ видъть ихъ счастливыми и свободными. Сообразно полученнымъ донесеніямъ, онъ поручаетъ порядковой коммиссіи княжества Мазовецкаго, какъ можно скорбе изследовать несправедливости, нанесенныя крестьянамъ, вознаградить ихъ, донести радъ объ упорныхъ владельцахъ, и последнихъ, по мере ихъ преступленій, отослать въ уголовный судъ. Распоряжения начальника и совъта черезъ-чуръ ясны, чтобы можно было на минуту сомнъваться, какого рода обязанности наложены на владельцевъ, и какія на крестьянъ. На будущее время порядковая коммиссія княжества Мазовецкаго должна наблюдать, чтобы владельцы не раскладывали на крестьянъ того, что положено на нихъ самихъ». Этостараніе отділить принадлежавшее панамъ отъ принадлежавшаго крестьянамъ, было преждевременно и идеально. Оно могло быть умъстно только тогда, когда бы съ теченіемъ значительнаго времени установились и окрупли новыя отношенія между владульпами и ихъ крестьянами, когда и тъ и другіе уже привыкли бы смотръть на себя, какъ на людей равныхъ одни другимъ передъ закономъ. Въ два мъсяца невозможно было установить такихъ отношеній: они образоваться могли только въ продолженіе десятковъ лътъ. Крестьянинъ съ своею работою составляль предметъ дохода помъщика. Когда что-нибудь требовали съ помъщика, топомъщикъ естественно долженъ быль обратиться туда, откуда онъ получалъ прежде свои доходы.

Костюшко недоволенъ былъ уголовнымъ судомъ, и 23 августа въ своемъ универсалѣ обвинялъ его такъ: «Судъ уголовный, установленный для наказанія виновныхъ, вдаваясь въ продолжительныя юридическія формальности, не оказываетъ необходимой во времена революціи поспѣшности относительно примѣрнаго наказанія виновныхъ и увольненія невинныхъ. Невинные могутътерпѣть отъ промедленія судопроизводства, а нерасположенные

жъ революціи, находя въ этомъ поблажку себъ, могуть питаться надеждами на возможность затъвать новыя преступленія». Поэтому онъ уничтожаль этоть судь, и вмёсто его устроиль военный судь, назначивь въ него генераль-лейтенантовъ Заіончека и Мадалинскаго, генералъ-мајоровъ Тошицкаго и Лажневскаго, и шесть другихъ лицъ меньшихъ чиновъ. «По причинъ непреложной необходимости спасать отечество, вск обыватели призваны къ посполитому рушенью, - объяснялъ Костюшко свой поступовъ, — а чрезъ это призвание всѣ должны считать себя воинами, поэтому и подчиняться военному суду». Отдёлу Безопасности предписывалось усилить свою дентельность, открывать людей, нерасположенныхъ къ повстанью, заводящихъ съ непріятелемъ сношенія, распускающихъ угрожающія фальшивыя въсти, противящихся распоряженіямъ начальства, и доставлять таковыхъ въ военный судъ. «Наше отечество погибало отъ продажныхъ измънниковъ и отъ подлецовъ, пресмыкающихся передъ непріятелемъ. Оно не можеть иначе возстановиться, какъ посредствомъ истребленія вредныхъ членовъ народа», такъ выражался Костюшко.

Этоть новый судь показаль свою деятельность темь, что осудилъ на смертную казнь холмскаго епископа Скаржевскаго. Ему вменили въ вину то, что онъ, присягнувъ конституціи 3 мая, передался тарговичанамъ, сдёлался советникомъ конфедераціи, на гродненскомъ сеймъ безропотно стояль на томъ, чтобы дълать угодное двумъ дворамъ, побуждалъ принять проектъ, предложенный прусскимъ королемъ, внесъ въ Избу проектъ о принесеніи Сиверсу благодарности за участіе въ дълахъ Пруссіи, и старался провести постыдный союзный договоръ съ Москвою. Панскій нунцій представляль, что св. отцу уже и такъ больно, что на польскихъ епископовъ падаетъ смертная казнь за измену народу, и что онъ будеть въ этомъ видеть преследованіе религіи. Поэтому Костюшко изм'єнилъ смертную казнь на въчное тюремное заключение. Эта гуманность вооружила противъ Костюшки ревностивишихъ революціонеровъ въ Варшавв: жричали и даже собирали подписи къ протестации. Это очень огорчило Костюшку, а неблагопріятели Коллонтая представляли ему доводы, что все это делается по интригамъ этого хитраго человека, который хочеть захватить въ свои единственныя руки верховную власть. За два дня передъ осуждениемъ Скаржевскаго, смертный приговоръ постигь главныхъ составителей тарговицкой конфедераціи, важнівшихь ея совітниковь: Щенснаго Потоцкаго, Ржевускаго, Ксаверія Браницкаго, Юрія Вьельгорскаго, Антонія Злотницкаго, Адама Мощенскаго, Яна Сухоржевскаго, Яна Швейковскаго и Франца Гулевича; но такъ какъ ихъ достать было невозможно, то опредёлили на 29 день сентября повёсить черезъ палача ихъ портреты или подписи, если портретовъ не найдутъ. Не лишнее здёсь замётить, что уваженіе къ высокимъ именамъ до того укоренилось въ полякахъ, что въ это время нашлись голоса, разсуждавшіе, что Щенсному Потоцкому, Браницкому и другимъ слишкомъ богатымъ и важнымъ панамъ слёдуетъ оказать вниманіе, потому что они за собою имёютъ большую партію, и простить ихъ, если они загладятъ свои прежнія преступленія сочувствіемъ къ повстанью.

Начинались дожди, приближалась осень, въ прусскомъ войскѣ появились болѣзни. Пруссаковъ побуждало оставить осаду Вар-

шавы вспыхнувшее повстание въ Великой Польшъ.

## X

Возстаніе въ Великой Польшь. — Взятіе русскими Вильны. — Дальньйшее охлаж-

Начало возстанію Великой Польши положиль каштелянь куявскій Митвескій. Цталь его была во что бы то ни стало заставить прусскаго короля отойти отъ Варшавы; онъ боялся, чтобы ему, какъ носились слухи, не привезли къ Варшавъ лучшей артиллеріи. Мнёвскій могь сперва только восемьдесять человёкь обывателей склонить къ вступленію въ заговоръ, потомъ онъ назначилъ собраніе военныхъ, но когда на условленномъ мъстъ они должны были собраться, то не оказалось ихъ болье тридцати человькъ. Эта горсть, подкръпленная патріотами-обывателями, напала въ Брестъ Куявскомъ на маленькій прусскій гарнизонъ, состоявшій всегоизъ сорока человъкъ. Прусское правительство было увърено, что Великая Польша не осмълится поднять мятежа, и потому не считало нужнымъ держать въ новопріобретенныхъ земляхъ много войска. Несмотря на свою малочисленность, прусскій гарнизонъ защищался упорно и быль побъждень въ Брестъ только тогда, когда поднялись люди, служившіе у канониковъ тамошняго капитула, и увеличили собою число повстанцевъ. Послъ этого успъха Мнъвскій овладёль прусскимъ транспортомъ съ военными запасами, который плыль по Висле до Варшавы, для доставки въ королевскій лагерь. Затемь возстаніе вспыхнуло въ другихъ городахъ Великой Польши. Въ Сърадзъ, 23 августа, собралась небольшая толпа жителей въ лъсъ и условилась напасть оттуда на прусскую команду, находившуюся въ городъ. Пруссаки защищались

одиннадцать часовъ и сдались. Поляки овладели магазиномъ и казною, и въ тотъ же день огласили приступление Сърадзьскаго воеводства ко краковскому повстанью, а со взятыхъ въ пленъ пруссаковъ потребовали присягу, что они не будутъ болъе биться съ поляками, и отослали ихъ всёхъ съ прусскими чиновниками на границу Силезіи. Затёмъ возсталъ Калишъ; тамъ вооружилось ивъсти мъщанъ: они свергли съ себя прусскую власть; но имъ не долго удавалось. Такое же возстаніе началось и въ Равскомъ воеводствъ. Прусскій король далъ приказаніе полковнику Шекули идти на повстанцевъ съ малымъ отрядомъ кавалеріи. Этотъ полковникъ отличался большою суровостію, и водиль подъ висьлицу не только мужчинъ, но и женщинъ. Въ Піотрковъ прусская власть выдала (1 сентября) манифесть, объявлявшій, что каждый, схваченный съ оружіемъ, безъ различія званія будеть повъшенъ; менъе виновные осуждены будутъ на работы, а подозрительные заключены въ тюрьму. Кто будеть знать о замыслахъ къ повстанью и не донесетъ, того постигнетъ смертная казнь безъ следствія.

Эти извъстія о повстаньи перепугали прусскаго короля. Онъ опасался болье всего, чтобы повстанцы не пересъкли ему пути сообщенія съ Берлиномъ, и это побудило его поспъшно снять

осаду.

Въ Литвъ, между тъмъ, патріотическому дълу быль нанесенъ роковой ударъ. Послъ удачнаго дъла въ Вильнъ, вся Литва кинулась въ повстанье съ горячечною поспъшностію. Туземный механикъ Заливскій устроиль въ Вильні литейный заводъ, на которомъ делали оружіе, и тамъ смастерили одиннадцать пушекъ; болъе не могли сдълать, форму у нихъ разорвало. Вездъ, гдъ только позволяло отсутствие русскихъ военныхъ силъ, составлялись ополченія и вступали въ стычки съ русскими. Всъ эти стычки были неудачны, но поляки старались утъшать себя разсказами о своемъ мужествъ въ этихъ битвахъ и о множествъ погибшаго непріятеля, и жаловались на звърство русскихъ солдать. Литовскій высочайшій сов'ять написаль прокламацію въ русскимъ солдатамъ, гдъ обвинялъ за ихъ жестокости не ихъ самихъ, а ихъ командировъ и особенно Тучкова, которымъ особенно были недовольны. Но между польскими генералами въ Литвъ происходило несогласіе и соперничество. Ясиньскій, признанный начальникомъ возстанія, быль слишкомъ молодъ; старшіе генералы находили для себя унизительнымъ повиноваться ему. Тогда Костюшко прислаль Вьельгорскаго, брата того, который быль однимь изъ видныхъ участниковъ тарговицкаго со-103а. Этотъ генералъ не имълъ ни дарованій, ни умънья вести

войну, и притомъ былъ слабаго здоровья. Онъ выступилъ изъ Вильны съ войскомъ, оставивъ въ городъ комендантами генераловъ Павла Грабовскаго, Мейена и Гурскаго. Въ это время, 8 іюля, подступилъ къ Вильнъ съ войскомъ русскій генералъ Кноррингъ. Недоброжелатели Вьельгорскаго распространили про него слухъ, будто онъ, выступивъ изъ Вильны, сообщилъ тайно Кноррингу, что теперь удобно взять городъ, и получилъ за то деньги.

Городъ былъ обведенъ ретраншаментами со многими баттареями, отъ оврага, который находится выше воротъ Острой Брамы
до реки Виліи. Русскіе, послѣ кровопролитнаго штурма, ворвались за эти ретраншаменты и расположились на высотахъ, окружающихъ городъ. Входъ въ предмѣстье былъ открытъ. Кноррингъ
послалъ трубачей требовать сдачи, но поляки не допустили ихъ
до города, стрѣляли по нимъ и одного ранили. Послѣ этого, на
другой день въ семь часовъ утра, Кноррингъ отправилъ Тучкова
съ двумя пушками подъ прикрытіемъ егерскаго батальона къ
Острой Брамѣ, чрезъ предмѣстья, съ порученіемъ разбить ворота, а состоявшій подъ командою Зубова полковникъ Діевъ, съ
пѣхотнымъ казанскимъ полкомъ и двумя пушками, отправленъ
по другой улицѣ къ Зарѣчной Брамѣ, также для отбитія тамошнихъ воротъ. Противъ Тучкова, у Острой Брамы, защищаль

городъ Мейенъ, противъ Діева — Гурскій.

Проходъ по предмёстьямъ быль чрезвычайно затруднителенъ; изъ домовъ, съ крышъ, съ чердаковъ стреляли изъ ружей и бросали каменьями въ русскихъ. Русскіе подъ градомъ пуль двигались впередъ и пошли на объ стороны, но скоро должны были податься назадъ. Кноррингъ посладъ имъ на помощь нарвскій пъхотный полкъ подъ начальствомъ полковника Миллера. Тогда русскіе опять пошли впередъ и съ большими усиліями достигля до воротъ, но увидъли, что ворота окружены наскоро сдъланнымъ каменнымъ больверкомъ. Къ ихъ счастію поляки оставили небольшое отверстіе; черезъ него прошли русскія войска, овладъли больверкомъ и разметали его, потомъ ударили изъ пушекъ по затвореннымъ воротамъ: затворы раздробились и обрушились. Поляки сосредоточили всъ свои силы у Острой Брамы, и русскіе, съ потерею, еще разъ подались назадъ. Храбрый полковникъ Діевъ былъ убитъ какимъ-то монахомъ съ башни у Острой Брамы. Другой полковникъ, Короваевъ, ворвался въ Заръчье, но также быль убить. Поляки хвастались своимъ мужествомъ въ отражении приступа, но по ихъ собственному сознанию онъ обощелся имъ не дешево. Бомбы повредили много домовъ; нъ которые разрушены до основанія; пострадаль монастырь бернардиновъ: Заръчье сожжено.

375

a-

0-

07

p-

и. а-

ии

a-

y.-

ГЪ

хъ на

Ba

КЪ

30-

Съ

нъ

га-

ЛЪ

тъ;

po-

BM-

ІЛИ

Kiŭ

гда

ГЛИ

an.

ИЛИ

ла-

екъ

ись.

yc-

poi

960

OMB

ОНЪ

HŠ.

rap-

Послѣ этого неудачнаго приступа русскіе оставили не только Вильну, но и тотъ ретраншаментъ, за который перешли съ такимъ усиліемъ, и стали въ пятнадцати верстахъ отъ города. Поляки тѣшили себя и другими стычками въ Литвѣ, приписывая своей сторонѣ побѣду. Къ большему ободренію національнаго духа, носились отрадные слухи, будто въ Константинополѣ народъ скопомъ приходилъ къ сераю султана, принуждалъ его заступиться за поляковъ и объявить Россіи войну.

Русское войско, стоявшее подъ Вильною, усилилось между тъмъ отрядомъ генералъ-маюра Германа. Предпринято вторичное нападеніе на городъ. На помощь повстанцамъ, въ Вильну прибылъ, 9 августа, польскій генералъ Хлевинскій съ подкръпленіями. Вьельгорскаго уже тамъ не было. Артиллеріею командо-

валь Казимирь-Несторь Сапъга, знаменитый ораторъ.

11 августа, въ 7 часовъ утра русскіе начали аттаку и овладъл ложементомъ, который простирался отъ оврага, отдълявшаго городскую стъну отъ ретраншамента выше Острой Брамы, и шедшаго чрезъ Богухвальскую гору до входа на равнину на Погулянкъ. На Богухвальской горъ устроили баттареи, и начали палить въ городъ, а генералъ-мајоръ Бенигсенъ натискомъ кавалеріи истребиль собравщуюся на Погулянкѣ непріятельскую пѣхоту. Это произвело такой страхъ въ Вильнѣ, что польскія войска стали выступать изъ города черезъ Зеленый мостъ за Вилію. Русскіе непрестанно палили въ городъ съ высотъ. Предмъстья облиты были пламенемъ. Уже въ самомъ городъ повреждены были зданія и картечью убивали людей. Собравшись на совътъ, жители ръшились отдать городъ побъдителю. Для этого употребили они въдъло находившагося подъ арестомъ генерала Еленскаго. Генералъ этотъ, получивъ приказаніе Костюшки идти съ татарскимъ полкомъ въ Вильну, ослушался и сказалъ: «если король или военная коммиссія мнѣ велить идти, я пойду, а Костюшки я не знаю». Такая выходка могла произойти оттого, что Еленскій еще не зналь назначенія и признанія Костюшки главнымъ начальникомъ возстанія. За это онъ уже нісколько мъсяцевъ сидълъ подъ арестомъ въ Вильнъ. Теперь ему отдали саблю и послали вмёстё съ трубачемъ просить милости у русскихъ отъ имени городской ратуши.

Генералъ Кноррингъ объщалъ городу совершенную амнистію. Городъ сдался. Русскіе входили въ него. «Я увидалъ, пишетъ Тучковъ, по объ стороны дороги къ предмъстью, двъ толпы народа. Одна, состояла изъ людей обыкновеннаго роста, другая казалась толпою карловъ. Первая находилась на правой сторонъ и тамъ были: грекороссійское духовенство, обыватели, исповъду-

ющіе нашу религію, и вообще не участвовавшіе въ мятежѣ; другая состояла изъ поляковъ: они стояли на колѣняхъ». Послѣдніе потому показались Тучкову карлами. Русскій генералъ соскочилъ съ лошади, поцѣловалъ крестъ, поднесенный ему русскимъ игуменомъ, потомъ опять сѣлъ на лошадь и обратившись къ полякамъ, сказалъ: «Императрица Екатерина объявляетъ вамъ прощеніе. Вставайте»! Всѣ закричали: виватъ! Поляки бросились за русскими генералами и офицерами и униженно цѣловали имъ стремена.

Въ монастыръ св. Духа отправлено благодарственное молебствіе, и троекратный залиъ изъ восьмидесяти пушекъ возвъстилъ,

что Вильна покорена оружіемъ россійской имперіи.

Варшавскій высочайшій совъть, узнавь о такомъ великомъ ударѣ для возстанія, написаль утьшительное воззваніе къ литвинамъ, и ободрялъ ихъ патріотическій духъ. «Пусть — писалъ онъ тиранъ, перевъсомъ вооруженной силы занявши столицу литовской провинціи, выдаетъ свои приказанія, пусть именемъ своей владычицы объщаетъ прочное правленіе, а на непослушныхъ мечетъ перуны, - неужели эти обольщенія тронуть сердце поляковь? Неужели, много разъ испытавши обманъ, вы развъсите уши передъ объщаніями ея посланниковъ? Не города насъ защищають отъ непріятельскихъ ударовъ, не стѣны намъ твердыня и оборона; въ насъ самихъ непреоборимое обиталище свободы и независимости. Перси-наше предствніе, руки-щить и оборона». Совъть объявляль измённикомь, достойнымь кары, того, кто въ Литве вступить въ какую-нибудь юрисдикцію или администрацію, учреждаемую русскими, или вообще станеть входить съ русскими въ дружелюбныя сношенія, хотя бы его имьнія были заняты русскими войсками.

По отступленіи прусскаго короля отъ Варшавы, высочайшій совѣть, по истинно польскому обычаю, хотѣль прежде всего устроить празднество, и его прославленнымъ героемъ долженъ быль быть Костюшко. Обратились къ нему. Главнокомандующій отвѣчаль, что онъ оставляеть на волю высочайшаго совѣта избрать время и способъ для устройства такого празднества, но ему самому дѣло препятствуетъ принять въ немъ участіе. «Смѣю надѣяться, — писалъ онъ — Богъ, освободившій столицу, освободитъ и отечество; тогда, какъ обыватель, а не какъ должностное лицо, я буду благодарить Бога и дѣлить со всѣми всеобщую радость». Праздникъ этотъ, какъ видно, не состоялся, вѣроятно по нежеланію Костюшки принять въ немъ участіе. За то высочайшій совѣтъ написалъ велерѣчивое и длинное посланіе великополянамъ, прославлялъ ихъ за подвиги, за смѣлость, а въ отместку

прусскимъ властямъ, которыя угрожали казнить безъ следствія участниковь въ повстаньи, приказываль въ Великой Польшъ хватать, арестовать и вышать всякихъ гражданскихъ прусскихъ чиновниковъ, отплачивая такимъ образомъ за повъшенныхъ поляковъ. Самъ Костюшко ставилъ въ примъръ великополянъ, и написаль воззвание къ волынцамъ, которые до сихъ поръ ничъмъ не показали сочувствія къ повстанью, оставаясь какъ будто неизмѣнно върными своему первому нерасположению къ замысламъ четырехлътняго сейма. «У великополянъ — писалъ онъ — не было войска, а составился святой заговоръ, и въ одинъ день въ семи воеводствахъ уничтожили наъздниковъ и уже на нъсколько тысячь умножили свою силу». Это была патріотическая ложь. «А вы, волыняне, — продолжалъ начальникъ — вы до сихъ поръ остаетесь въ гнусномъ спокойствіи. Что это? или вамъ отечество стало уже чужимъ, или святая вольность болъе не привлекаетъ вась? или духъ мужества, который жаромъ своимъ охватилъ сердца всёхъ воеводствъ, въ вашемъ воеводствъ совершенно погасъ?» Обывательскій польскій духъ еслибъ и тлёдъ въ сердцахъ волынскихъ поляковъ, то все-таки ему трудно было блеснуть. Суворовъ съ двадцатью пятью тысячами готовился идти черезъ Волынь на Польшу, а туземный русскій народъ, какъ и прежде, болъе склоненъ былъ вспомнить давно прошедшую, казацкую борьбу съ Польшею, чемъ подставлять лобъ за Речь-Посполитую. Тогдашній губернаторъ Берхманъ, сообщая Суворову о духѣ, господствовавшемъ на Волыни и въ Украинъ, говоритъ: «Пріобыкши жить въ непозволительныхъ оборотахъ, они хотъли бы играть роль въ прежнемъ многовластномъ и безначальномъ правленіи, не довольствуются нынѣ въ тишинѣ подъ сѣнію милосердаго престола ея императорскаго величества пользоваться своею принадлежностію и оную законно пріумножать. Самоуправіе, происки, право сильнъйшаго заграждены, а сіе было первое преимущество дворянства, слъдовательно порядокъ и правильное повиновение законамъ въ новомъ правлении кажется имъ угнетеніемъ или по крайней мірь отнятіемъ знатной части старой ихъ неогражденной вольности. По разнымъ моимъ развъдываніямъ со времени пребыванія здісь, и по неусыпнымъ примівчаніямъ, утвердительно могу сказать, что изъ чиновныхъ подданныхъ нътъ почти ни одной души, искренно намъ преданной; мелкую же шляхту, живущую на дискреціи богатаго дворянства, пріобыкшую следовать всегда, безъ дальнихъ разсужденій, всякимъ вдохновеніямъ, льстящимъ хоть мало ихъ состоянію и легкомыслію, врожденному сему народу, потерявшему съиздавна съ

порядкомъ и первобытный свой нравъ, мало надёяться можно, котя (она) теперь довольно себя слыветъ, и кажется забываетъ мечтательное свое благополучіе, три дни только ежегодно во время сеймиковъ внушаемое. Въ противоположеніе тому предстоятъ гораздо выгоднейшія средства, требующія однако къ прочному ихъ утвержденію времени и преобразованій. Сіе относится до крестьянъ, которые конечно къ намъ привержены, но не безъизвъстно, что знатная часть народа лишена вездѣ средствъ къ изъявленію настоящихъ своихъ расположеній. Они до крайности тъснимы польскими помъщиками своими, при всемъ недремленномъ правительства стараніи; не териятъ ихъ душевно, и ожидаютъ только той минуты, въ которую они могутъ, оставя уніатскій обрядъ, насильно ими принятый, обратиться въ православную греко-россійскую въру, искони праотцами исповѣдуемую».

Несчастія въ Литв'в казалось наверстывались надеждами на возстаніе въ Великой Польш'є; на первыхъ порахъ отъ него ожидали много. Но на это нужны были деньги, а ихъ давали мало. Костюшко ръшился прибъгнуть еще къ одной крайней мъръ и, десятаго сентября, приказаль высочайшему совъту издать повельніе забрать на дело спасенія отечества всё суммы, хранимыя въ серебръ и золотъ въ магистратахъ и всякихъ городскихъ юрисдикціяхъ, въ воеводствахъ и повътахъ, подъ какимъ бы то ни было видомъ, хотя бы на удовлетворение вредиторовъ; всъ духовныя сокровища, лежащія въ различной монеть или въ вещахъ въ монастыряхъ, костелахъ, капитулахъ, коллегіатахъ, суммы, хранящіяся у частныхъ лицъ, превышающія количество тысячи червонныхъ, суммы купеческія, назначенныя для удовлетворенія кредиторовъ и остающіяся невыплаченными по причин' перерыва торговыхъ сообщеній съ заграницею. Всв лица, у которыхъ на дому сложены чужія имущества, должны, подъ страхомъ отвътственности собственнымъ имуществомъ, донести объ этомъ порядковымъ коммиссіямъ въ теченіе семи дней. Взятыя такимъ образомъ сокровища отдаются скарбовому отдёлу высочайшаго совъта, который въ обмънъ за нихъ будетъ выдавать пятипроцентные билеты. Вмёстё съ тёмъ, высочайшій совёть объявляль, съ цёлію усиленія войска, на спасеніе отечества, обывательскій ваемъ съ процентами, по  $6^{\circ}/_{0}$  со ста, на что давалась вкладчику облигація, которую онъ всегда, если захочеть, можеть вымѣнять на  $5^{\circ}/_{\circ}$  билеть, съ причетомъ за лишній проценть, значущійся на облигаціи.

На объявленное посполитое рушенье уже перестали полагать надежду, оно только раздражало обывателей и простой народъ. 18

сентября, начальникъ приказалъ уничтожить посполитое рушенье, и тамъ, гдѣ оно уже начало собираться, распустить его по домамъ, а вмѣсто него усилить рекрутскій наборъ и собрать еще по прежнимъ правиламъ съ десяти дымовъ одного пѣшаго, и съ пятидесяти дымовъ одного коннаго рекрута, съ тѣмъ, что снаряженіе ихъ будетъ на казенный счетъ, и порядковымъ коммиссіямъ выплатится, для передачи кому слѣдуетъ, за всѣ необходимыя при поставкѣ рекрутъ съ оружіемъ вещи, по назначенной таксѣ. Городъ Варшава, въ видахъ недавно понесенныхъ жителями большихъ трудовъ и утратъ во время осады, освобож-

дался отъ поставки рекрутъ.

Но энтузіазмъ ослабъваль. Обыватели не видъли успъховъ оть повстанья, а видъли и чувствовали только одно собственное разореніе. Если они не хотъли находиться подъ властію иноземныхъ государей, то все-таки идеалъ ихъ былъ не иной, какъ старая шляхетская Польша, а Костюшко сулиль имъ какую-то другую, имъ чуждую Польшу, съ основами, которыя пахли французскою революцією, которой одно имя ужасало сердца добродушныхъ католиковъ, привыкшихъ жить для святой церкви на счеть хлопа, созданнаго для того, чтобы въчно ходить въ ярмъ. Для воспитанныхъ въ польскихъ понятіяхъ, равенство было чтото богопротивное, разрушающее всякія основы порядка, и не даромъ революціонное польское правительство, перенявъ у французовъ революціонный девизъ: liberté, égalité, fraternité, замънило слово «равенство» (égalité) словомъ «цълость»; подобіе польской революціи съ французской было ясно, какъ ни старались его закрывать, и потому не мало было такихъ, которые изъ двухъ золъ для своего отечества готовы были избирать меньшее, и скоръе покориться, лишась сеймиковъ и сеймовъ, русской императрицъ, которая по крайней мъръ оставляла за ними драгоценное право власти надъ хлопомъ и возможность жить обычною католическою жизнію, чёмъ разориться до послёдняго, ради возсозданія такой Польши, гдь они должны потерять свои шляхетскія преимущества въ угоду новомоднымъ идеямъ и даже, быть можеть, подвергнуть самую религію той опасности, какой она уже подверглась тамъ, откуда приходили въ Польшу идеи, потрясавшія въковыя привычки ея общественной жизни.

Въ то время, какъ Костюшко требовалъ исполненія своего универсала 7 мая, и грозилъ карою тімь, которые возлагали на крестьянъ то, чего революціонная власть требовала отъ нихъ самихъ, къ нему посылались жалобы на своеволіе пановъ отъ такихъ общинъ, которыя и по прежнимъ правамъ могли искать

на панахъ управы, и которыхъ прежде всего должны были уважать паны, приспособляясь сколько-нибудь къ новому строю вещей. Такимъ образомъ, Богуфалъ, уполномоченный въ гродненскомъ повътъ, сообщилъ Костюшкъ просьбу мъщанъ города Соколки, которые пользовались нъкогда свободными правами, а впослъдствіи превращены были аристократическимъ правительствомъ въ убогихъ хлоповъ королевской экономіи. Они превосходно исполняли разныя повинности, положенныя на нихъ уполномоченными повстанья, но экономическое правленіе гоняло ихъ на панщину. «Такимъ образомъ, не только крестьянъ утъсняютъ, но и дълу повстанья препятствуютъ», —говорилъ Богуфалъ. Это было не въ одномъ мъстъ, а почти вездъ, по извъстію современниковъ.

Провозгласивъ освобождение крестьянъ, Костюшко думалъ найти со стороны хлопской громады сильную опору революціонному движенію противъ равнодушія, эгоизма и двуличности обывателей. Но хлопы ненавидъли повстанье не меньше, если не больше, самихъ обывателей. Объ освобождении народъ не зналъ и не върилъ ему, даже тамъ, гдъ и слышалъ о немъ; отъ панскаго ига онъ не видель никакого облегченія, а повстанье только увеличило его тягости; оно тащило у хлопа последнюю лошадь, последнюю корову, опустошало его ниву, сожигало или разоряло его усадьбу, тянуло сыновей или самого ховяина на бойню, - за что, онъ, самъ не зналъ, и понять не могъ. Отчизны у него не было, какъ ея никогда не бываетъ у невольника. Рѣчь-Посполитая не представляла ему ничего такого, за что стоило бы ее сохранять и защищать. Состояніе его не могло сдёлаться хуже, когда ея не будеть, напротивь оно скорже могло улучшиться; въ повстаньи онъ видёлъ одну свою близкую бёду и ничего отраднаго въ будущемъ. Какъ мало Польша сочувствовала своему повстанью, показываетъ то, что силы вооруженнаго народа были далеко не тъ въ натуръ, какими предполагались на бумагъ. Онъ были не только малы, — онъ были ничтожны въ сравнении съ тъмъ, чъмъ они должны были сдёлаться, еслибы въ самомъ дёлё въ Польшё было воодушевленіе и всеобщая ясная потребность спасать Ръчь-Посполитую. Посполитое рушенье могло поставить до четырехсоть тысячь защитниковъ отечества, а ихъ число едва доходило до сорока тысячь, и ть, по скудости средствь, содержались крайне плохо и безпрестанно бъгали. Въ столицъ, гдъ сосредоточивалось риторическое геройство, не только не уничтожалось, но расширялось то тайное нерасположение къ повстанью, которое замёчалось въ мъщанствъ при самомъ началъ революціи, когда мъщане съ ужа-

сомъ испытали, какъ дорого она обходится, и какъ далекъ ея жонецъ. Патріоты замічали это и усиливали свой терроръ. Варшава совершенно потеряла свой прежній разгульный, веселый характерь. Только и ръчи было, что о тайной измънъ, о предательствъ; одинъ указывалъ на другого, другъ на друга возбуждали подозрѣніе, каждый день появлялись афиши, взывающія къ открытію тайныхъ недоброжелателей повстанья; б'ёдные изъ зависти кричали на богатыхъ; каждый день уголовныя следствія да суды, и только благоразумію и прямодушію Костюшки и его друзей Варшава обязана темъ, что въ ней, какъ въ Нариже, не полились потоки крови. Если такое напряженное состояніе возбуждало и раззадоривало записныхъ друзей революціи, то оно естественно располагало громаду жителей къ желанію избавиться отъ тревогъ и возвратиться къ какому бы то ни было спокойствію. Явно всё хвалили Костюшку; одинъ передъ другимъ старался выставить свой патріотизмъ, великодушную готовность жертвовать и состояніемъ и жизнію за отечество, а въ глубин'в сердца многіе только того и ожидали, чтобы либо русскіе, либо пруссаки скорве вошли въ столицу и спасли ее отъ революціоннаго обирательства и террора.

Костюшко, слыша, что ропоть усиливается по всей Польшѣ съ каждымъ днемъ, принужденъ былъ, 13 (24) сентября, написать успокоительный универсалъ. «Знаю — писалъ онъ, — что обывательскія имѣнія очень терпять, но помните, что всѣ непріятности — мимоходныя, а свобода будетъ продолжительна и дастъ намъ рядъ спокойныхъ и счастливыхъ дней. Поручаю порядковымъ коммиссіямъ успокоивать обывателей и увѣрить ихъ, что временное правительство не желаетъ нарушать ничьей собственности, напротивъ, хочетъ ее уважать и защищать. За все, что обыватели доставляли, будетъ имъ немедленно заплачено; наконецъ, если теперь много такихъ тягостей, которыя чувствительны обывателямъ, то по окончаніи войны и по освобожденіи отечества собранные представители народа установятъ такое правленіе, какое только окажется удобнѣйшимъ для безопасности и благоденствія».

Вследь затемь, высочайшій советь 18 (29) сентября издаль универсаль, въ которомь объявляль, что усиленные поборы соберутся съ обывателей только одинь разь, а боле повторяемы не будуть, и обыватели обязаны будуть вносить только то, что было прежде постановлено сеймомь. До того же времени существовало постановлене, чтобы обыватели платили наложенные на нихъ поборы не иначе, какъ на половину звонкою монетою; теперь дозволяли платить теми билетами, которые предположили выпускать. Такимъ образомь,

видно и начальникъ и высочайшій совъть пришли къ тому убъжденію, что не следуеть раздражать обывателей, а напротивъ надобно пріобрътать ихъ расположеніе. За то они отнеслись строго къ тъмъ, которые находились въ чужестранной службъ. 11 (22) сентября, Костюшко объявилъ: «Съ огорченіемъ и удивленіемъ вижу, что множество поляковъ не стыдятся сражаться противъ собственнаго отечества, омывая оружіе въ крови соотечественниковъ, находясь преимущественно въ прусской службъ. Объявляю: если, отъ настоящаго дня черезъ мъсяцъ, полякъ, находящійся въ непріятельской службь, будеть поймань, то подвергнется суду и казни, какъ измънникъ и врагъ отечества». Черезъ нѣсколько времени (4 октября) высочайшій совѣтъ принужденъ быль громить и тёхъ, которые вообще находятся за границею и уклоняются отъ участія въ повстаньи. Уже два раза, 6 іюня и 7 іюля, имъ было приказано возвратиться, но воззваніе высочайшаго совъта осталось безъ послъдствій. Этого мало; послъ того еще множество обывателей бъжало изъ Польши; на этотъ разъ назначили новый терминъ возврата, къ 15 января 1795 г., подъ опасеніемъ конфискаціи имуществъ. Недостатокъ финансовъ страшно препятствоваль патріотическому ділу, но нельзя сказать, чтобы у поляковъ тогда совсемъ уже не было средствъ; именно тѣ паны, которые уѣзжали за границу, имѣли ихъ достаточно, а другіе, хотя не удалялись изъ отечества, но припрятали свои сокровища.

Н. Костомаровъ.

## ОБЩИНА-СОБСТВЕННИКЪ

He can for they continue to the configuration

## ЕЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦІЯ.

Изучая исторію бытового развитія земледъльческихъ поселеній въ Россіи иностранцевъ, мы можемъ легко доискаться такой сельско-общественной организаціи, въ состав'я которой массы нашихъ крестьянъ, независимо отъ національности, въры, обычаевъ и въ полномъ согласіи со всёми сущими и грядущими силами и усовершенствованіями ново-европейской культуры, являлись-бы людомъ политически-самостоятельнымъ, граждански-полноправнымъ и экономически-обезпеченнымъ. А только такое сельское населеніе можеть и должно служить главнъйшею, самою существенною основою для всякаго нормально развивающагося государства. Это убъждение наше не встрътить конечно возражений; даже наиболье закореньные приверженцы разныхъ крыпостническихъ поползновеній тщательно драпируются нынъ въ либеральные, хотя, къ сожальнію, въ одни лишь слишкомъ общіе принципы. Но, работая надъ своимъ кореннымъ обновленіемъ, общество и, во главъ его, законодательство должны направить всъ свои заботы къ тому, чтобы парализовать всякія вольныя и невольныя извращенія сущности и цізи преобразованій, а для вполні успівшнаго действія въ этомъ отношеніи необходимо прежде всего окончательно уяснить себъ ту почву, на которую насаживаются извъстныя начала, тъ корни, которыми эти начала могутъ и должны укрупиться въ почву, и наконецъ, ту охранительныя условія или гарантіи, при которыхъ изъ этихъ корней появятся

ростки, способные впоследствии дать и желаемый плодъ. Общая всъмъ наукамъ цъль та, чтобы, разлагая явленія физическаго и нравственнаго міра на ихъ составные элементы, доискаться основныхъ элементарныхъ законовъ, взаимодъйствіемъ которыхъ обусловливается всякое явленіе, какъ прямое, необходимое последствие известныхъ причинъ. При этомъ мы видимъ, что разъ открытый нами законъ делается уже навсегда покорнымъ слугою человъка, работая на него въ самыхъ различныхъ примъненіяхъ къ человъческой дъятельности, въ разнообразнъйшихъ формахъ и комбинаціяхъ. Соціологіи, какъ наукъ о человъческомъ обществъ, присуща та же цъль; иначе она не заслуживала бы названія науки. Но соціологія и до сего времени еще пребываеть въ младенчествъ, въ области ея повсюду нагромождены кучи сырого матеріала, мусора и обломковъ; ея отдёльныя составныя части лишены пока еще общихъ связующихъ и руководящихъ нитей; словомъ, соціологія не доискалась еще нормальной комбинаціи элементарных законовь человъческаго общежитія, той комбинаціи, которая не фиктивно только, а въ д'я ствительности была-бы способна прочно гарантировать человъчеству, въ массъ, хотя-бы наименьшую долю его естественныхъ, прирожденныхъ правъ. И вотъ сюда-то должна-бы дружно направиться вся интеллектуальная сила общества, въ той уверенности, что закрепощеніемъ себе не личности человека, а законовъ природы, мы создадимъ такое обиліе средствъ жизни и наслажденія, что ихъ хватить на всьхъ отъ мала до велика, для знатнаго и убогаго.

Озираясь на западный цивилизованный міръ, мы на первыхъ порахъ пожалуй могли-бы подумать, что человъчество и теперь уже благоденствуеть: столько въ его высшихъ сферахъ кажущагося свъта, наружнаго лоска, даровыхъ средствъ и заманчиваго благоприличія. Но вглядываясь глубже въ практику жизни, мы изъ сферы кажущагося благоденствія переходимъ постепенно въ болье обширную сферу полусвыта, полупорядка, скудости средствы и усиленнаго, большею частію слишкомъ своекорыстнаго труда, а затемъ уже и въ обширнейшую область мрака, хаоса, нищеты, безустанной работы, не знающей ни отдыха, ни справедливаго возданнія. Само собою понятно, что, опускаясь изъ одной сферы человъческой пирамиды въ другую, низшую, мы должны быть очень осторожны и крайне внимательны, иначе эрвніе измънить намъ и мы легко станемъ спотыкаться на каждомъ шагу, а наконецъ ослъпнемъ и вовсе. И къ сожалънію, такова участь весьма многихъ, совершающихъ этотъ путь, не говоря уже о тъхъ, которые, оставаясь неподвижно во главъ пирамиды, пы-

таются умственнымъ окомъ проникать въ бытовыя условія низшихъ сферъ, анализировать ихъ и выводить тъ основные законы, при воздействи которыхъ свётъ, правда и благоденствие широкимъ потокомъ могли-бы охватитъ всю пирамиду, съ ея основанія до вершины. Но, —и опять-таки къ сожальнію, иные слишкомъ не рѣдко забываютъ, что «сытый голоднаго не разумѣетъ», что человъку вообще, при всей его развитости и образованности, очень часто не дано способности вдумываться, войти вполив въ чуждую ему обстановку, въ условія быта непривычнаго или даже антипатичнаго; что, наконецъ, даже люди, одаренные способностію глубокаго анализа, въ силу преобладающихъ свойствъ своей природы, въ силу такъ-называемаго соображающаго способа мышленія, готовы мірить все на свой аршинь, налагая на анализируемое явленіе печать своей индивидуальности, не всегда конечно върную. Поэтому-то намъ кажется, что изслъдованіе, подобное предпринятому нами, должно имъть главнъйшею цълью непосредственное воспріятіе (перцепцію) анализируемыхъ фактовъ, ихъ добросовъстную установку и върную классификацію, а также возможное ихъ обиліе и разнообразіе, такъ какъ, по темъ или инымъ свойствамъ нашей индивидуальности, было-бы слишкомъ рисковано, и во всякомъ случав ненаучно, разсчитывать на безусловную непогрѣшимость своихъ собственныхъ выводовъ и заключеній.

Намъ кажется, что такая, избранная нами позиція, отъ которой исходя и на которую опираясь, мы предпринимаемъ наше изысканіе, принадлежить къ позиціямъ наиболее благопріятнымъ для сущности дъла, для того, чтобы нашъ трудъ не оставался вовсе безслъднымъ. Позиція эта находится въ ближайшемъ соприкосновеніи съ дъйствительною жизнію народной массы, гдь глазь наблюдателя, не парализованный ни избыткомъ свъта сверху, ни густотою мрака снизу, способенъ болже или менже ясно различать и здесь, и тамъ, и около себя, наконецъ, всѣ явленія жизни, ихъ взаимодъйствіе, ихъ цъли и послъдствія. Вооруженные, такимъ образомъ, фактами дъйствительной жизни, мы скоро увидъли, что и наука не всегда даетъ намъ средства къ разрѣшенію тѣхъ противоръчій, которыя возникають на каждомъ шагу даже въ бытъ нашихъ колоній. Мы должны были также уб'вдиться, что иныя изъ такъ-называемыхъ основныхъ непогрешимыхъ научныхъ положеній находятся въ прямомъ, непримиримомъ разладъ съ потребностями и чаяніемъ низшихъ классовъ; что другія изъ этихъ положеній, будучи на самомъ дёлё непогрёшимыми, извращаются до неузнаваемости въ ихъ практическомъ приложени, и что вообще въ итогъ, въ теоріи и на діль, ніть ни строгой

связи, ни сознательно разумнаго взаимодействія хотя-бы главнейшихъ факторовъ народнаго быта. И при такомъ-то шаткомъ положеній соціальной науки по отношенію къ животрепещущимъ запросамъ жизни наступила у насъ пора коренныхъ реформъ, пора труда кипучаго до болъзненности, грандіознаго до восторга. Съ отменою крепостного права русское общество встрененулось оть въковой летаргіи; воспрянуло все живое, все благородное, но возстали въ тоже время и эгоизмъ, рутина, словомъ, всѣ наименъе одобрительные, плотоядные инстинкты, ръшившіеся до-нельзя отстаивать прежніе порядки, при которыхъ имъ жилось такъ хорошо. На всёхъ пунктахъ завязалась крайне упорная борьба, и въ самый разгаръ этой борьбы ковались, одна за другой, наши реформы. Понятно, что при такихъ условіяхъ нельзя было ожидать всесторонней, окончательной отдёлки частностей. Но тамъ, гдё лозунгомъ реформы служить поговорка: «куй жельзо, пока оно горячо», — нельзя задумываться надъ деталями; благо были-бы спасены главнъйшія условія болье разумнаго общественнаго устройства, даны необходимыя средства для окончательныхъ додълокъ впослъдствіи, когда сама жизнь заявить на нихъ свои требованія, уже какъ логическій выводь укореняющихся въ почвѣ основныхъ началъ новой общественной организаціи.

Въ такомъ именно положеніи находится у насъ и дѣло крестьянской реформы. Вернуться назадъ положительно нѣтъ возможности. Это сознается, конечно, даже противниками реформы, которыхъ вольныя и невольныя усилія клонятся поэтому къ тому, чтобы сбивать теченіе дѣлъ съ нормальнаго пути, въ особенности по разнымъ частнымъ, но капитальнымъ вопросамъ, требующимъ нынѣ окончательнаго разрѣшенія для завершенія крестьянскаго устройства. И главнѣйшіе изъ этихъ вопросовъ слѣдующіе:

1) Признавать-ли угодья крестьянскаго надёла собственностію коллективною, т.-е. сельскаго общества, или же личною— каждаго отдёльнаго домохозяина?

2) Къмъ замънить отжившихъ свое время мировыхъ посредниковъ и въ какія вообще взаимныя отношенія поставить администрацію и крестьянское самоуправленіе?

3) Отмѣнить-ли волостной судъ вовсе, или же только преобразовать его примѣнительно къ общимъ основаніямъ современнаго судоустройства?

4) Совершенно-ли отмѣнить, или только преобразовать

систему подушныхъ налоговъ?

Строго-последовательное, вполне согласованное съ бытовыми условіями и уроками исторіи, разрешеніе этихъ вопросовъ при-

ведетъ къ тому, что наши крестьяне въ дъйствительности и навсегда-окажутся состояніемъ политически-самостоятельнымъ, граждански-полноправнымъ и экономически-организованнымъ; тогда какъ противное этому разръшеніе низведетъ реформу почти до нуля и мало-по-малу замънитъ прежнюю личную кръпостъ крестьянъ капитало-кабалою, подъ давленіемъ которой и политическая самостоятельность, и гражданская полноправность являются для массъ рабочаго люда только злою мистификаціею.

Въ виду четырехъ вопросовъ, только-что указанныхъ нами, всѣ остальные вопросы въ области сельскаго устроенія отступають на второй планъ. Поэтому-то и насъ долженъ по преимуществу занимать вопросъ о поземельно-общинной организаціи;

детали не представять за тъмъ затрудненій.

И

ю

0

e-

Ι-

ľЬ

M

Для администратора-рутинера не можеть не казаться страннымъ, какимъ образомъ въ нашихъ колоніяхъ сбежавшіяся съ разныхъ концовъ толны низшаго закала людей съумъли воспользоваться правами самоуправленія и добиться благопріятных результатовъ безт непосредственнаго вмёшательства въ ихъ дёла административнаго попечительства, безъ права административныхъ лицъ держать «въ ежевыхъ» выборныхъ старостъ и старшинъ, подъ страхомъ наложенія на нихъ, единоличною властью, разныхъ «исправительныхъ» каръ, хотя-бы только въ родъ ареста до 7-ми дней. Еще болъе страннымъ покажется ему широкая, почти средневъковая карательная власть общинъ, идущая рядомъ съ полнымъ безправіемъ въ этомъ отношеніи чиновъ административнаго попечительства, которымъ, помимо судебнаго приговора общины, нельзя поучать отеческою розгою или иною исправительною мѣрою хотя-бы самаго последняго, простого колониста. Было же туть, особенно въ началъ поселенія, на лицо достаточное число всякаго рода негодяевъ и развратниковъ, съ которыми, казалосьбы, не стоило гуманизировать и пускаться въ разныя формальности!

Но, съ другой стороны, и администраторт-либералз-гуманист невольно замътитъ: «странно, какимъ образомъ колонисты, владъя весьма неръдко огромными состояніями и во множествъ случаевъ проживая постоянно внъ колоній—во всъхъ мъстахъ имперіи, не оставляютъ своихъ общинныхъ союзовъ, которые, по закону, не имъютъ даже права отказать въ увольненіи своихъ членовъ?! Казалось-бы, что колонисту выгодно избавиться, чъмъ скоръе тъмъ лучше, отъ такого, повидимому, трудно выносимаго общиннаго гнета надъ личностію, гнета, вооруженнаго не только правомъ надзора за частною жизнію и хозяйственною дъятельностію членовъ общины, но и страшною ка-

рательною властію: публичною работою, арестомъ, позорною вы-

ставкою у столба, колодками, рогатками, розгами»?!

Наконецъ, оба администратора должны-бы обратить одинаковое вниманіе на порядока непосредственных сношеній между колонистскими окружными приказами и ихъ мъстнымъ попечительствомъ, а также на роль «смотрителя колоній», какъ ближайшаго мъстнаго органа послъдняго. Вникая въ подробности этихъ отношеній, наши администраторы, быть можеть, нашли-бы здёсь исходную точку для правильнаго разрѣшенія вопроса о мировыхъ посредникахъ, а виъстъ съ тъмъ представилась-бы имъ, въ должномъ свътъ, и существенная важность нъкоторыхъ обязанностей главныхъ колонистскихъ попечительствъ, какъ-то: принятія и водворенія поселенцевъ, на основаніи постановленныхъ правилъ, на земляхъ, отведенныхъ и впредь отводимыхъ подъ колонизацію; охраненія всёхъ дарованныхъ и впредь даруемыхъ поселянамъ выгодъ, правъ и преимуществъ; попеченія о хозяйствъ и домостроительствъ, и поощренія из усовершенствованію земледълія, садоводства и скотоводства, и ко разведению фабрикъ, свойственныхъ климату и мъстной возможности (ст. 37 и 38 уст. о кол.). Кстати замътимъ здъсь, что не разъ уже, и притомъ съ различныхъ сторонъ, раздавались у насъ голоса о пользъ и потребности въ учреждении такого центральнаго управления, которое главною, или даже исключительною своею заботою имѣло-бы одни интересы разумной колонизаціи, земледівлія и промышленности, и во всёхъ высшихъ правительственныхъ советахъ отстаивало-бы эти интересы противъ всъхъ вольныхъ и невольныхъ попытокъ ихъ нарушенія какими-либо мърами или распоряженіями других в органовъ администраціи. Съ своей стороны, мы присоединяемъ къ этимъ голосамъ и свой голосъ, темъ охотнее и ръшительнъе, что едва-ли не одно изъ главнъйшихъ и самыхъ благотворных условій д'єятельности колонистских в попечительствъ заключалось именно въ обязательномъ для нихъ радении о хозяйственныхъ и промышленныхъ нуждахъ колоній. Вполнъ соглашаясь такимъ образомъ съ г. Вешняковымъ, когда онъ говорить, что «тоть государственный человъкь, на долю котораго выпало-бы исполнение этого дёла, снискаль-бы себ'в тёмъ полное право на ту признательность потомства, на которую (еще въ 1833 г.) указываль графъ Мордвиновъ графу Канкрину», мы однако не можемъ не прибавить, что попеченія о хозяйственно-промышленной дъятельности нашихъ сельскихъ хозяевъ дъйствительно принесуть ожидаемую громадную пользу только въ такомъ случав, если, параллельно съ центральнымъ хозяйственнымъ управленіемъ и его мъстными органами, окончательно,

и именио въ нашемъ смыслъ завершится дъло устройства нашихъ крестьянъ.

Далье, юристъ-представитель нашего гражданскаго кодекса, вдумываясь въ организацію колонистской поземельной общины, быть можеть, вполнъ сознаеть глубокій смысль протестовь со стороны среднев вкового крестьянства западной Европы, когда это крестьянство, съ непримиримою ненавистію въ душъ и съ оружіемъ въ рукахъ, возставало противъ «докторовъ римскаго права», требуя безусловной замёны ихъ «докторами имперскаго права» и возвращенія крестьянству его «древнихъ правъ». На бытовыхъ условіяхъ колоній нашъ юристь должень уб'єдиться, что понятія Рима о «полной личной собственности», особенно въ сферѣ поземельнаго владѣнія, о «наслѣдованіи» въ землѣ и имуществахъ, о «народномъ самосудъ» и т. д. были весьма своеобразны и далеко не соотвътствуютъ тому гражданскому праву, на которомъ народная масса основываетъ и только можетъ основать свою экономическую обезпеченность, свою гражданскую и политическую полноправность. И это убъждение приведеть нашего юриста, быть можеть, къ тому, что онъ перестанетъ ратовать противъ волостного суда, а напротивъ займется вопросомъ о реорганизаціи этого суда въ соотвътственности съ основными правилами новаго судоустройства и мъстными бытовыми условіями. Ставь же на эту дорогу, по всей въроятности окажется и вполнъ возможнымъ дать нашему судебно-мировому институту такое устройство, которое более соответствовало-бы мъстнымъ пространственнымъ, денежнымъ и интеллектуальнымъ средствамъ нашихъ губерній и увздовъ, облегчая даже и удовлетворительное разръшение вопроса о мировыхъ посредникахъ.

Финансисть, въ свою очередь, будучи заинтересовань въ наибольшей простотъ и возможно меньшей отяготительности его фискальнаго аппарата, обрадуется открытію, что «поголовная» подать (но только не съ душь, а съ работниковъ) и «круговая порука», эти enfants terribles нашихъ почтенныхъ экономистовъ-фермеровъ, оказываются напротивъ дътьми не только очень милыми, но и безусловно необходимыми какъ для фиска, который, говоря откровенно, едва-ли когда обойдется безъ податной солидарности плательщиковъ, такъ главнымъ образомъ и для рабочаго, безгимущественнаго люда, котораго политическая самостоятельность, гражданская полноправность и экономическая обезпеченность базируются, съ одной стороны, именно на поголовномх участии въ несеніи податной тяги, а съ другой—именно на круговой солидарности сообщинниковъ. Сознавая, что всякая дъйствительная обязанность является не насилемъ един-

Ъ

**I** 

Ъ

T-

I-

ственно только въ такомъ случай, если этой обязанности соотвётствуеть не менйе дойствительное право, и что слёдовательно фискальныя требованія непремінно обусловливають соотвітствующую имъ политическую правоспособность, финансисть нашъпридеть къ совершенно логическому заключенію, что настоянія экономистовь уничтожить какъ мірскую поземельную собственность, такъ и естественный принципь ея — податную солидарность, неминуемо повлеклибы за собою возрожденіе древне-рускаго класса «гулящихъ людей», которые должны ускользать отъ фиска, лишая его весьма выгодной и притомъ вполнів раціональной податной единицы, самихъ же себя политической полноправности, а затёмъ въ большинствів, de facto, и гражданской правоспособности.

Точно также представители политико-экономической науки должны безусловно признать полную несостоятельность тёхъ quasi-научныхъ, фермерскихъ воззрѣній, которыя С.-Петербургское Общество сельскихъ хозяевъ привели къ извѣстному 1) вердикту противъ общинной поземельной собственности, вердикту, съ такимъ апломбомъ заявленному, какъ непогрѣшимый выводъ «западной» науки и стольтней практики русскаго «И. В. Э. Общества». По нашему мнѣнію, этотъ вердиктъ есть худшій изъ худыхъ аттестовъ этому почтенному учрежденію, вполнѣ уясняющій почти безслѣдное вѣковое существованіе послѣдняго въсмыслѣ практическихъ успѣховъ нашего народнаго хозяйства.

Наконець, законодательная власть, послёдовательно подводя общіе итоги, не можеть не придти къ окончательному заключенію, что базисомъ крестьянскаго устроенія должна быть именно общинная поземельная собственность, но что нашу общинусобственника слёдуеть преобразовать во организмо юридическій.

Такимъ образомъ, мы стали лицомъ къ лицу съ тѣмъ вопросомъ, изслѣдованію котораго, по преимуществу, посвященъ нашъ посильный трудъ.

Многое, и даже слишкомъ многое уже высказано по поводу этого вопроса; но мы не намфрены вступать въ лабиринтъ многоразличныхъ мнфній за и противъ общинной поземельной собственности. Замфтимъ только, что для подробнаго разбора всей безконечной путаницы этихъ мнфній было бы необходимо, по меньшей мфрф, еще то шестое чувство, которое такъ кстати открылъ Тиндаль. Несмотря на живое участіе нашихъ лучшихъ представителей науки и литературы, спорный вопросъ объ общинной позе-

<sup>1)</sup> С.-Петербургскія Вѣдомости, 1866 г. № 346: «Краткій очеркъ» и т. д. Н. М. Сольскаго.

мельной собственности и до настоящаго времени не приведенъ еще къ положительному разръшенію: спорившія стороны разошлись, тщетно истощивъ весь запасъ своихъ аргументовъ, не разубъдивъ одна другой и не добившись даже взаимныхъ уступокъ. Впрочемъ, вдесь неть ничего особенно непонятнаго. Сущность аргументаціи противниковъ общины ниже всякой критики въ смыслѣ политическомъ и юридическомъ. Они, повидимому тоже нуждансь въ «шестомъ чувствъ», не хотять или не могутъ понять тъхъ неисчислимыхъ въ пользу общественнаго самоуправленія последствій, тёхъ ничёмъ незамёнимыхъ административно-фискальныхъ удобствъ и гарантій, которыя неразрывно связаны съ привнаніемъ со стороны закона полной имущественной правоспособности за коллективною личностію, обществомъ, общиной. Они не признають, или не понимають всей важности порядковь, при воторыхъ, въ сферъ имущественныхъ и фискальныхъ интересовъ, м органы государства, и его подданные соприкасаются преимущественно только въ качествъ юридическихъ лицъ. Они, наконецъ, отвергають политико-экономическую и даже правовую разумность ст. 514 зав. гражд., отрицая возможность безсрочного или «въчнаго» отделенія отъ права собственности его составной частиправа потомственного «владенія или пользованія», какъ особаго права, встръчаемаго во французскомъ «emphytéose», нъмецкомъ «Erbpacht», польскомъ «въчномъ чиншъ» и, въ заключение, въ правъ нашего общиннаго колониста-хозяина. По мнънію доктринеровъ-экономистовъ и «докторовъ римскаго права», собственникъ, отръшаясь отъ права владенія или пользованія въ пользу другого лица, хотя бы и на определенных условіяхъ, но навсегда, перестаеть быть собственникомъ: желая оставаться имъ, онъ-де можетъ распорядиться своимъ правомъ владенія только срочно. Но почему же это такъ?.. Почему же эта срочность должна стпснять личный произволь землевладёльца въ его правъ распораженія именно этою составною частію его вотчинныхъ правъ?.. Положимъ, что А, какъ землевладълецъ, передаль свое поземельное владине, по договору, въ потомственное пользование В и С. Развѣ акты, укрѣпляющие за А его собственность, теряють оть этого свою силу и развъ, на основаніи этихъ актовъ, земство, напримѣръ, не признаетъ за А правъ ценза, или А не можетъ перепродать свое право собственности? Итакъ, гдъ же «научное» основание этой пресловутой срочности, обязательность которой для землевладёльцевъ еще никому изъ «имущихъ» не приходилось именовать ни «стъсненіемъ права собственности», ни «опекою», ни «регламентаціею» и т. п. эпитетами. А почему?.. потому что эта обязательная для собственника сроиность его договоровь, о передачь «права пользованія или владынія собственностію» имысть единственно и исключительно лишь политическій характерь. Срочность эта своего рода 
«круговая порука» собственниковь, при помощи которой они, 
въ сферы поземельнаго владынія, путемь столь хорошо извыстнаго «срочно-аренднаго» винта, эксплуатирують рабочую массу 
въ пользу немногихь избранныхь, удерживая за этимь же меньшинствомь и постоянное и болые или меные безусловное преобладаніе надь массою. Крайнимь фокусомь этой «круговой поруки» 
представляется поземельный майорать.

Рѣшительный поворотъ, наступившій у насъ съ 19-го февраля 1861 г., не можетъ не кончиться тѣмъ, что въ Россіи масса народная сдѣлается такимъ же вотчинникомъ, съ тѣми же вотчинными правами и обязанностями по отношенію къ государству, какимъ до сего времени являлось одно меньшинство. Иначе говоря, русскій народъ, во всей его совокупности, малопо-малу, по прежнему, обратится въ одну земскую массу, регулируемую сверху обще-государственнымъ режимомъ, а снизу общественнымъ, земскимъ самоуправленіемъ, основаннымъ на гражданской и политической равноправности всѣхъ и каждаго.

Таковъ, по нашему мнѣнію, долженъ быть конечный исходъ предпринятыхъ у насъ реформъ. И безъ этого убъжденія приходилось бы смотрѣть на нашу ломку, какъ на работу безъ смысла и сознанія.

Но разсматривая, съ этой точки зрвнія, Положеніе 19-го февраля 1861 г., намъ кажется, что оно не вполнѣ соотвѣтствуетъ тѣмъ конечнымъ результатамъ, которые имѣетъ въ виду преобразовательное законодательство. Съ одной стороны, крестьянская реформа носитъ осязательно несомнѣнный признакъ того, что право государственное сознательно стремится стать выше вотчиннаго права, чтобы такимъ образомъ окончательно занять подобающее ему мѣсто во главѣ государственнаго организма. Съ другой же стороны, государственное право, отрѣшаясь отъ вотчинныхъ воззрѣній и пріемовъ, не съумѣло на первыхъ порахъ вполнѣ уяснить себѣ свою задачу, допустивъ въ устройствѣ крестьянъ такое смѣшеніе основныхъ правовыхъ понятій и такія существенныя недомольки въ частностяхъ, что распутать возникающія отсюда недоразумѣнія и выяснить ихъ практическія послѣдствія можетъ только самый пытливый анализъ.

Основнымъ организмомъ общественнаго устройства поселянъ, какъ по крестьянскимъ положеніямъ, такъ и по уставу о колоніяхъ, является «сельское общество». Что же законъ разумѣетъ подъ сельскимъ обществомъ?.. «Колонисты каждаго селенія, от-

въчаетъ ихъ уставъ, составляютъ мірское онаго общество, которое, обще съ другими подобными же селеніями, образуетъ въ свою очередь округь (волость)». «Крестьяне, говорить общее положеніе 1861 года, составляють, по дпламт хозяйственнымт, сельскія общества, а для ближайшаго управленія и суда соединяются въ волости». Затъмъ уже, и у колонистовъ, и у крестьянъ, «въ каждомъ сельскомъ обществъ и въ каждой волости завъдывание общественными дълами предоставляется міру и его избраннымъ», на основаніяхъ, изложенныхъ въ уставъ и положеніяхь. Здісь сразу поражаеть нась, сь одной стороны, полная логичность устава о колоніяхъ, а съ другой — явная непоследовательность крестьянского положенія, которое въ одномъ случав (ст. 17) лишаеть сельское общество, именно въ качествв хозяйственной единицы, собственныхъ органовъ «ближайшаго управленія и суда», относя эти органы исключительно въ «волости», но туть же (въ той же самой статьв) прибавляеть, что «завъдываніе общественными дълами» не только въ каждой волости, но и въ каждомъ сельскомо обществи, предоставляется «міру и его избраннымъ», какъ будто бы «ближайшее управленіе и судъ» не касаются вовсе «общественныхъ и хозяйственныхъ» дъль и возлагаются притомъ не на «избранныхъ отъ міра», а на какіе-то иные, невыборные чины! Но это, по меньшей мъръ странное, смъшение понятий вполнъ объясняется тъмъ отрицательнымъ отношеніемъ, въ которое, какъ увидимъ ниже, становятся крестьянскія положенія къ своей же «хозяйственной» единицъ, къ сельскому обществу, какъ поземельному собственнику. Поэтому, не останавливаясь на настоящемъ обстоятельствъ, замътимъ только, что въ этомъ первомъ коренномъ отступленіи отъ устава о колон. кроется, по нашему убъжденію, и первая коренная ошибка крестьянской реформы. Прямымъ последствіемъ этой ошибки являются: неестественный и практически непригодный малый составь волости (отъ 300 до 2,000 рев. душъ), невозможность организовать волостной судъ въ двухт судебных инстанціяхь, дороговизна волостной администраціи и вообще матеріальное и интеллигентное слабосиліе волости, парализующее въ свою очередь силы и развитіе сельскаго общества, какъ по преимуществу хозяйственнаго организма. Очевидно, что наша крестьянская волость не можеть служить тъмъ же естественно нормальнымъ звеномъ между сельскимъ обществомъ съ одной, и увздною земскою единицею съ другой стороны, какимъ представляется колонистская волость въ 6-12 и даже болбе тысячь рев. муж. пола душъ.

«Сельское общество, читаемъ далъе въ ст. 31 и 32 поло-

женія 1861 года, составляется изъ крестьянъ, водворенных на земль одного помпицика (курсивъ въ законъ): оно можетъ состоять либо изъ цълаго селенія (села или деревни), либо изъодной части разно-помъстнаго селенія, либо изъ нъкоторыхъ мелкихъ, по возможности смежныхъ, и, во всякомъ случав, ближайшихъ между собою поселковъ (какъ-то: выселковъ, починковъ, хуторовъ, застънковъ, односелій или отдъльныхъ дворовъ н т. д.), владоющих всеми угодьями или нъкоторыми изт нихт сообща, или же имъющих другія общія хозяйственныя выгоды. Крестьяне имъній, въ коихъ числится не болье 20 рев. муж. нола душъ, если крестьяне эти живутъ въ селеніи, принадлежащемъ разнымъ владельцамъ, или хотя и въ отдельныхъ разнопомъстныхъ поселкахъ, но не въ дальнемъ одни отъ другихъ разстояніи, соединяются въ одно сельское общество, либо присоединяются къ другимъ обществамъ, съ согласія сихъ последнихъ». Эта редакція, какъ само собою разумвется, уже по наступленіи 19 февраля 1870 года, окажется анахронизмомъ. Съ устраненіемъ отъ крестьянъ непосредственныхъ отношеній «помѣщика», единственною основою сельскаго общества останутся: владъніе «всьми или хотя нъкоторыми угодьями» и «другія общія хозяйственныя выгоды». Итакъ, общее землевладьніе и общіе хозяйственные интересы — воть нормальный фундаменть сельскаго общества. Поэтому, казалось бы, что, принявь это исходное начало, законодательству оставалось направить всё свои усилія именно къ тому, чтобы вездів и повсюду этотъ общественный фундаменть организовался также, какъ устраиваются всвфундаменты въ целомъ міре, т.-е. какъ одно, неразрывно-силоченное цёлое, въ томъ конечно уб'єжденіи, что рыхлый песокъ или даже буть, но буть, не скрыпленный «неприкосновенною» общею связью, не могуть служить надежнымъ фундаментомъ, особенно для такого громаднаго зданія, какимъ представляется русское государство.

Всѣ бытовые и хозяйственные интересы крестьянъ, а слѣдовательно и ихъ общественная организація, самымъ тѣснымъ, вполнѣ неразрывнымъ образомъ связаны съ землей: за какую бы сторону поселянскаго быта мы ни взялись, всегда окажется, что корни ея сидятъ крѣпко въ землѣ, и къ ней же возвращаются всѣ отпрыски этихъ корней. И вотъ почему именно за крестьяниномъ признано безусловное право на земельный надѣлъ. Впрочемъ, права этого и нельзя было не признать за крестьяниномъ уже въ силу 514 ст. зак. гражд., такъ какъ вотчинники, оставивъ за собою право собственности, уже давнымъдавно сами отрѣшились въ пользу крестьянъ отъ права владѣ-

жазалось бы, что при такихъ условіяхъ наша крестьянская реформа, опредѣляя поземельные порядки крестьянъ, могла имѣть задачею главнѣйшимъ образомъ одно: перенести вотчинное право казны и помѣщика на коллективную личность — общину, внутреннія же по землѣ правовыя отношенія сообщинниковъ организовать уже въ силу не частнаго, а государственнаго права.

Не то встрвчаемъ мы въ крестьянскихъ положеніяхъ. Допуская «сельское общество», какъ коллективную личность, но
въ смыслѣ какой-то своеобразной, не совсѣмъ понятной хозяйственной единицы, и отличая пріобрѣтенныя «крестьянскимъ
обществомъ или крестьяниномъ» въ собственность «земли мірского надѣла» отъ земель, ими же пріобрѣтепныхъ въ порядкѣ
частнаго укрѣпленія, общее положеніе 1861 года стремится,
какъ увидимъ ниже, подчинить и тѣ и другія угодья, по праву
владѣнія и распоряженія, одинаково и вполнѣ праву частному,
предоставляя и обществу, и отдѣльнымъ крестьянамъ безпрепятственно «отчуждать оныя, отдавать ихъ въ залогъ и вообще
распоряжаться ими, съ соблюденісмъ общихъ узаконеній, установленныхъ на сей предметь для свободныхъ сельскихъ обывателей».

Напротивъ, уставъ о колоніяхъ подчиняетъ тому же частному праву однъ лишь земли, пріобрътенныя колонистами частнымо же порядкомъ, путемъ частнаго же укръпленія. Что же касается угодій «мірского над'єла», то опираясь на право государственное и руководствуясь политико-экономическими соображеніями, вполнъ оправданными опытомъ, уставъ о колоніяхъ создаль особое мірское поземельное право, которое оказалось настолько благопріятнымъ для сельскаго быта, что наиболже интеллигентныя колонистскія общества всячески хлопочуть о томъ, чтобы тому же праву подчинить и частное землевладъніе свое, состоящее внѣ мірского надѣла. Мірское поземельное право основного хозяйственного единицею признаетъ не сельское общество, а поселянскій дворг - хозяйство, для котораго дъйствительно нътъ надобности установлять особыхъ «ближайшихъ управленія и суда», но въ то же время не требуется и особаго «міра съ его выборными», такъ какъ здёсь вступаютъ въ свои права начала семейныя и порядки наследованія, опредъляющие правовыя по имуществу отношения членовы семьи. Такимъ образомъ, уставъ о колон., въ силу того же государственнаго права и въ полномъ соотвътствии съ насущными интересами народныхъ массъ, призналъ возможнымъ и необходимымъ, во-первыхъ, прерогативы вотчинника на мірской на-

дёль присвоить одной только коллективной личности, общинъ равноправных поселянь, за исключениемъ однако права на самопроизвольное отиуждение общиной своихъ вотчинныхъ прерогативъ, такъ что «мірской надълъ» образовалъ здъсь своего рода мірской майорать; во-вторыхь, освободить сообщинниковъ изъ-подъ гнета «обязательной срочности», этого классическаго винта частнаго поземельнаго права, постановивъ нормальный порядокъ, на основании котораго право потомственнаго владенія или пользованія угодьями мірского надела переводится, въ частности, на отдельныхъ членовъ общины собственника; въ-третьихъ, комбинировать эти порядки и прерогативы общинысобственника такимъ образомъ, что отдельный членъ общины, какъ непосредственный, на определенныхъ условіяхъ, эксплуататоръ на себя извъстнаго, неизмъннаго количества мірскихъ угодій, является и полнымъ распорядителемъ-не права собственности, а лишь права потомственнаго пользованія или владёнія его дворомъ-хозяйствомъ (который онъ только въ этомъ смыслъ продаетъ, закладываетъ, передаетъ по завъщанію или инымъ путемъ, и даже дробитъ, но не ниже нормальнаго minimum'а, при чемъ вообще и «неимущему» сообщиннику гарантируется тотъ minimum общинныхъ выгодъ, которымъ гарантируется minimum его политической и гражданской полноправности и экономической обезпеченности, и благодаря которому въ колонистской общинъ не могутъ возродиться ни древнее рабство, ни близнецъ его новоевропейскій пролетаріать, эти выжимки изъ-подъ срочноаренднаго пресса частнаго права); и въ-четвертыхъ, вооружить общину-собственника всёми органами самоуправленія и самосуда, завершая эти порядки въ округъ или волости, какъ второй инстанціи общественнаго самоуправленія поселянъ и естественно посредствующаго звена между сельскимъ обществомъ и уфзднымъ земствомъ. Такимъ образомъ, даже и въ хозяйственномъ смыслъ, колонистская община является вполнъ юридическимъ организмомъ, и только въ округъ или волости собственно хозяйственные регулятивы доводятся уже до minimum'a, переходя зд'єсь по преимуществу въ отправленія спеціально-ассоціаціонныя и государственныя.

Но возвратимся къ нашимъ доктринерамъ - экономистамъ. Только указанный нами отрицательный взглядъ на правовую и политическую стороны общиннаго вопроса, только взглядъ на наши бытовыя условія, сложившійся путемъ воспріятія чуждыхъ этому быту элементовъ, давалъ противникамъ общины возможность довольствоваться своими исключительно фермерскими возэрѣніями. И они выступали тѣмъ самоувѣреннѣе, что въ ихъ,

повидимому, пользу говорять какъ быстрые успъхи въ седьскомъ хозяйствъ тамъ, гдъ срочно-уравнительные передълы крестьянскихъ земель уступили мъсто подворно-участковой собственности свободнаго поселянина (хотя и здёсь далеко не вездё, какъ увидимъ ниже), такъ и относительная отсталость хозяйства нашихъ крепостныхъ или полусвободныхъ крестьянъ-общинниковъ. Объгая по возможности всесторонняго анализа общинной поземельной собственности, какъ принципа политическаго и гражданскаго, и постоянно указывая одною дланью на востокъ, другою на западъ, наши экономисты этого разряда окончательно ув тровали въ полную непогр тшимость ихъ выводовъ. Напротивъ, ихъ противники, не зная такого corpus delicti, который осязательно и наглядно подтверждаль бы ихъ возраженія выводамъ экономистовъ, мало-по-малу умолкли, хотя главнымъ образомъ только вследствіе «не зависевшихъ» отъ нихъ обстоятельствъ.

Крестьянское дъло взяла въ руки сама законодательная власть; всь недоразумьнія, вся путаница понятій, выказавшіяся въ обществъ и печати, цъликомъ вошли въ стъны канцелярій и правительственныхъ совътовъ, чему примъровъ видимъ не мало. Начиная съ 19-го февраля 1861 года, изданъ извъстный рядъ крестьянскихъ положеній, циклъ которыхъ въ ближайшемъ будущемъ имъетъ быть пополненъ еще нъсколькими «мъстными положеніями». Вообще же говоря, черную работу по устройству крестьянь нужно считать почти оконченною; настала пора додълокъ начисто, подведенія общихъ итоговъ, пора дъйствительнаго сліянія нашихъ сельчанъ всёхъ возможныхъ и невозможныхъ наименованій въ одно «сельское состояніе», подчиняющееся одному праву, одному закону, равному для всёхъ вообще и для

каждаго въ отдельности.

Но, прежде чемъ начать эту отделку, не полезно-ли положительнымъ образомъ провърить прочность зданія въ его грубомъ видъ, начиная съ фундамента и не исключая всъхъ частностей его? Не желательно-ли строго-критически вглядъться въ это зданіе, снявъ предварительно всѣ временные лѣса и подпорки, убравъ весь лишній мусоръ и хламъ?... Дъло, кажется, вполнъ заслуживаетъ такого вниманія. И сдълавши это въ отношеніи крестьянскаго устройства, мы, взамінь огромнаго тома крестьянскихъ положеній, получимъ въ конців концовъ относительно весьма небольшую книжку, подъ наименованіемъ сельскій или, если угодно, сельско-судебный уставт, книжку, которая должна составить для крестьянь своего рода евангеліе, обнимать въ основных, категорически формулированныхъ, чертахъ всю ихъ посемейно-общинную организацію и быть вполнъ до-

ступною пониманію простого челов'вка.

Мы не можемъ, конечно, войти здёсь во всё подробности дъла, но постараемся, въ наиболъе существенныхъ положеніяхъ новаго крестьянскаго устройства, сдёлать краткій анализъ собственно ихъ поземельныхъ распорядковъ. Во всъхъ положеніяхъ 19-го февраля 1861 года, мы прежде всего встръчаемся съ основнымъ началомъ, по которому «земля, отведенная въ крестьянскій надёль, на основаніи уставной грамоты, предоставляется, подъ названіемъ мірской земли, за установленныя повинности, въ постоянное пользование сельского общества». Здёсь, въ полномъ согласіи съ ст. 514 зак. гражд. 1), право постояннаго пользованія, опредёляемое ближайшимъ образомъ уставною грамотою, передается отъ вотчинника-помъщика сельскому обществу, которое можеть затёмъ сдёлаться и само вотчинникомъ, т.-е. полныма собственникома отведенной ему земли, или по соглашенію, или на основаніи установленныхъ правилъ. Отсюда, если остаться на почет частного права, прямой выводъ тотъ, что сельское общество, сдълавшись полнымъ собственникомъ, станетъ и къ государству, казнъ, фиску, и къ своимъ собственнымъ отдёльнымъ членамъ въ такія же правовыя по землѣ отношенія, въ какихъ находился прежній вотчинникъ-пом'вщикъ.

Казалось бы, что, оставаясь вполнё послёдовательнымъ, нужно было постановить, что сельское общество, пріобрёвшее въ собственность поземельныя угодья на основаніяхъ, въ положеніяхъ изложенныхъ, именуется обществомъ собственникомъ. Такъ и сдёлано въ общемъ положеніи, слова котораго мы привели здёсь буквально поставивъ только: «сельское общество, общество - собственникъ», вмёсто употребляемыхъ положеніемъ терминовъ: «крестьяне» и «крестьяне - собственники». Усвоеніе именно этихъ, а не нашихъ, терминовъ имёстъ, какъ намъ кажется, цёлью получить какъ бы правовое основаніе (не научное, конечно), въ силу котораго «мірская» земля, и внутри общины, исключительно и вполнё подчиняется частному праву, и каждому члену сельскаго общества присвоено право требовать, чтобы «изъ состава земли, пріобрётенной въ общественную собственность, былъ ему выдёленъ, въ частную собственность, участокъ, соразмёрный съ

<sup>1)</sup> Въ этой статъв сказано: «Но когда частный владвлецъ, удержавъ за собою право собственности по укрвиленію, отделить отъ него владвніе и передастъ или уступить оное другому по договору, дарственной записи или другому какому-либо акту, тогда сіе отдельное владвніе составляеть само по себе особое право, коего пространство, пожизненность, или срочность определяется темъ самымъ актомъ, комът оно установлено».

долею его участія въ пріобр'єтеніи сей земли», или же, взам'єнъ участка натурою, стоимость его въ деньгахъ, по взаимному со-

глашенію, или по оцънкъ.

Какъ болъзненно затрогивается здъсь община, какое обширное поле открывается здёсь для хищническихъ инстинктовъ личнаго стяжанія, это сознаеть, повидимому, и законодательство, поспѣшившее туть же замѣтить, что «разборъ могущихъ возникать въ сихъ случаяхъ споровъ предоставляется увздному мировому събзду». Ясно, что указанное право отдельныхъ членовъ общины-собственника есть не иное что, какъ своего рода «брешъбаттарея» нашихъ экономистовъ, направленная въ самое сердце общины, именно какъ поземельнаго собственника, такъ что, по мнънію экономистовъ, мірская земля должна обратиться не въ общинную собственность, какъ требуютъ того ихъ противники,

а въ чисто географическій терминъ, въ миоъ.

Но кто же изъ сообщинниковъ будеть въ состояніи и съумъетъ воспользоваться этимъ правомъ? Конечно, лишь ничтожное меньшинство, именно тъ «кулаки-міровды», которые и безъ того слишкомъ часто, свыше мъры, сосуть потъ и кровь большинства своихъ сообщественниковъ, а теперь, съ этимъ носыме правомъ въ рукахъ, окончательно стопчутъ себъ подъ ноги и «мірскую землю», этотъ до сего времени единственный оплоть противъ ихъ стажаній. И тогда-то, по ув'єреніямъ экономистовъ, Русь покроется сътью цвътущихъ фермъ, сельское хозяйство воспрянеть отъ летаргіи, сбросить рутину и т. д.! Не думаемъ однако, чтобы последние 7 — 8 летъ не успели отрезвить многихъ наивныхъ экономистовъ-утопистовъ, отрезвить по крайней мъръ настолько, что они не окажутся, по прежнему, тлухо-слеными къ заявленіямъ действительной жизни, сборникъ которыхъ мы представили въ книгъ «Наши колоніи». Напротивъ, мы увърены, что знаменательные факты бытовой жизни народовъ, обнаружившіеся даже за этоть лишь краткій періодъ времени и у насъ, и на западъ Европы, не могли остаться совершенно безследными, по крайней мере въ отношени такихъ изъ экономистовъ, которые неспособны злорадствовать въ виду неудачь, постигающихъ наше освобожденное изъ личной кръпости крестьянство.

Повидимому, нъсколько благопріятнъе обстановлено землевладеніе бывшихъ «казенныхъ» или государственныхъ крестьянъ, которыхъ новыя о нихъ положенія ео ірѕо причисляютъ къ разряду «крестьянъ - собственниковъ». Казалось бы, что здёсь уже ничего не могло быть последовательнее, какъ еслибы прежнее вотчинное право казны передать общинамь; но и вдёсь употребленъ терминъ «крестьяне собственники» и тщательно объгается терминъ «община-собственникъ». И это, какъ надо полагать, допущено въ томъ предположени, что, по мъръ очищения крестьянскаго надъла отъ «оброчной подати» и перечисления его въ разрядъ земель, этой подати неподлежащихъ, «мірская» поземельная собственность должна будетъ и здъсь подчиниться тому же общему положению 19-го февраля 1861 года, т.-е. дъйствию той же брешъ баттареи, о которой мы упомянули выше; спрашивается: какое же именно значение могутъ имъть «владънныя записи» и «люстраціонные акты» въ смыслъ укръпления за кре-

стыянами ихъ мірского землевладенія?...

Къ сожальнію, мы и здысь еще не видимъ того прочнаго устройства или улучшенія быта крестьянь по земли, которое было и остается существенною задачею крестьянской реформы. И главнымъ образомъ мы думаемъ, что настоящій способт превращенія внутреннихъ поземельныхъ распорядковъ общины изъ обычныхъ въ юридическіе, т. е., способъ разчлененія сельско общественнаго устройства, весьма неудачень, повернувь прямо на дорогу, по которой идя, plebs rustica, этотъ наиболъе охранительный элементь древняго Рима, мало-по-малу терялъ свою земельную собственность, а съ нею и свои муниципальные порядки и консервативную политическую силу. И земля, и богатства, и власть, въ силу исключительно частного права, постепенно стягивались въ руки оптиматовъ, а прежній plebs rustica—въ составъ plebs urbana, capite censi, являясь здёсь уже элементомъ не силы и охраненія, а напротивъ, главнъйшимъ орудіемъ и источникомъ тъхъ трагическихъ послъдствій, которыя привели римскую имперію къ соціальному разстройству и политическому паденію. По той же дорогь, какъ выше указано, давно шель и самый Западь, хотя конечно въ нъсколько иныхъ формахъ и комбинаціяхъ. Ядро же римской имперіи-Италія, и до настоящаго времени, болье другихъ странъ, испытываетъ особенно роковыя бъдствія главнымъ образомъ по причинь отсутствія въ ней организованнаго plebs rustica, который служиль бы противов всомъ противъ инстинктовъ плебса городского.

Первый несомнъннъйшій признакъ всякаго улучшенія бытового права — это положительная ясность, строгая опредълительность закона, а этихъ то существенныхъ признаковъ мы не встръчаемъ въ крестьянскихъ по юженіяхъ, какъ встръчаемъ въ опредъленіи поземельныхъ правъ колонистовъ. И въ самомъ дълъ, что могло бы быть яснъе, опредълительнъе положенія: «всъ отведенныя подъ поселеніе колонистовъ земли присвоены имъ въ неоспоримое и въчно потомственное владъніе, но не въ личную кого-либо,

а въ общественную каждой колоніи собственность». Или: «посему, какъ далее сказано въ уставе о колон., колонисты не могуть ни малъйшаго участка изъ земель ихъ, подъ какимъ бы то видомъ ни было, безъ воли учрежденнаго надъ ними начальства, ни продавать, ни уступать и никакихъ на то криюстей совершать, дабы оныя земли никогда въ постороннія руки достаться не могли». Это последнее правило, впрочемъ столь же ясное какъ и первое, очевидно отзывается «попечительствомъ», этимъ третьимъ предметомъ ужаса у нашихъ экономистовъ. Но еслибы выкинуть здёсь слова «безъ воли учрежденнаго налъ ними начальства», замёнивъ эту чиновничью опеку попечительствому закона, и еслибы вмёсто «колонисты» сказать «община-собственникъ», обративъ этимъ путемъ «мірской надёлъ» въ безусловный «мірской поземельный майоратъ», то разв'в такой законъ повредилъ-бы свободному хозяйственно-имущественному развитію нашихъ крестьянъ?... Даже безт нашихъ поправокт, т.-е. при лишь условномъ «мірскомъ майоратскомъ началъ», приведенный законъ во всякомъ случав не помъщалъ нашимъ колонистамъ достигнуть такого обезпеченнаго благоустройства, какого трудно прінскать даже на запад'я Европы. Не могъ законъ этотъ служить и препятствіемъ ни къ продажамъ и переуступкамъ хозяйственныхъ участковъ между однообщественниками, съ полученіемъ хозяиномъ-продавцомъ по меньшей мірь полной стоимости хозяйства со всёми его угодьями и улучшеніями, ни къ введенію въ колоніяхъ ипотекарной системы и вообще разумнаго поземельнаго кредита. Напротивъ, мы готовы думать, что именно это ограничение общинъсобственниковъ въ правъ отчужденія своихъ земель и способствовало здёсь скорейшему и столь успёшному введенію системы ипотекъ. Нынћ, и давно уже, наилучше организованныя колонистскія водворенія вовсе не нуждаются въ подобномъ попечительномъ законъ, какъ впрочемъ вообще колонисты не могутъ нуждаться и въ правъ продажи своихъ земель, если напрягають вев силы для пріобретенія новых земель десятками тысячь де-

Но таково-ли положение нашихъ крестьянъ въ смыслѣ какъ экономическаго устройства, такъ и интеллектуальнаго развития? Кто же рѣшится утверждать, что наши безграмотные крестьяне не нуждаются въ законодательныхъ гарантияхъ несравненно болѣе чѣмъ крупные, высокообразованные землевладѣльцы, которые однако не считаютъ излишнимъ для себя ограничениемъ ни «обязательную срочность» ихъ поземельныхъ договоровъ, ни поземельный майоратъ, испрашиваемый ими, напротивъ, какъ «осо-

бан милость»?... Подражая нашимъ экономистамъ, мы одной рукой укажемъ на наши крестьянскія общины, а съ другой — нанаши же общины-майораты колонистскіе, но отнюдь не на Занадъ, отъ поземельныхъ условій котораго сознательно отворачивается общинникъ-колонистъ, русское же крестьянство, въмассъ, инстинктивно открещивается. Этого не могутъ не знать
только тъ, которые, имъя уши, не слышутъ, и имъя глаза, не
видятъ. (Нъсколько важныхъ фактическихъ указаній о значеніи
«неотчуждаемой общинной земли» читатель найдетъ въ книгъ

«Наши колоніи» стр. 133—139 и 302—304).

Ставя, какъ выше объяснено, общинную поземельную собственность подъ роковые удары кулаковъ-міробдовъ, законодательство не могло конечно имъть целью - подорвать въ самомъ корнъ сущность громадной реформы. Очевидно, оно имъло лишъ въ виду ввести въ среду самой общины начала личнаго почина, вызвать въ пей легальнымъ путемъ мирную борьбу двухъ началь, личнаго и общиннаго, и такимъ образомъ побудить нашихъ общинниковъ въ усиленной самодъятельности умственной, гражданской и экономической. Именно въ этой, а не въ иной цъли законодательства убъждаетъ насъ новъйшее царанское положеніе, по словамъ котораго «земля, состоящая въ надёлё поселянъ, ни вполнъ, ни частію, не можеть, ни въ какомъ случаъ, поступить въ окончательное распоражение землевладъльца, а образуеть неприкосновенную землю поселянскаго надъла, предназначенную для постояннаго обезпеченія быта всего земледъльческаго сословія. Вообще, зам'єтимъ кстати, по краткости, ясности и полной последовательности, мы должны отдать полнуюсправедливость прежде всего положенію царанъ (6 сентября 1868 г.), а затъмъ положенію трехъ югозападныхъ губерній. Всв же остальныя положенія отличаются чрезвычайною сбивчивостію, доходящею въ великороссійскомъ до апогея, такъ какъздёсь преобладаеть забота объ устройствё большихъ и малыхъ брешъ-баттарей противъ общинной поземельной собственности.

Если окончательному, безповоротному закрѣпленію за «цѣлымъ земледѣльческимъ сословіемъ» земель крестьянскаго надѣла принадлежить наше полное, искреннѣйшее сочувствіе, то съ другой стороны не можемъ не содрогаться, раздумывая отѣхъ крайне печальныхъ послѣдствіяхъ, къ какимъ неминуемо приведетъ реформа, если не будетъ исправлена роковая ошибка въ самомъ способъ, усвоенномъ въ законодательствѣ какъ для замѣны общинныхъ передѣловъ наслѣдственно-участковою системою,

такъ и для упроченія посл'єдней.

«Обыкновенно, говорить Блунчли 1), ставять вопрось такъ: индивидуализмъ или соціализмъ; индивидуальная свобода или централизованная власть?... Но, по нашему убъжденію, ошибка кроется уже въ самой постановкъ вопроса, который всегда выдигаеть только одну сторону, скрывая въ тоже время другую. Вся логическая и практическая опасность заключается здъсь въ односторонности обоихъ принциповъ, на взаимной связи которыхъ заждется истинное право». Мы крайне далеки отъ того, чтобъ заявлять себя поклонникомъ Блунчли; но въ этихъ немногихъ словахъ выраженъ, по нашему мнѣнію, вполнѣ тотъ общій основной законъ, котораго правильное примѣненіе ведетъ народы неуклонно по пути дъйствительнаго, прочнаго прогресса. Напротивъ, отрицаніе или хотя бы только ненормальное практикованіе этого же закона есть своего рода mala fide судьбы того народа, который постигается такимъ несчастіемъ.

Но что же имжетъ общаго этотъ ваконъ съ вопросомъ о. крестьянской поземельной собственности?... спросять иные. Намъ жажется, отвётимъ мы, что основной процессъ, открываемый какъ въ мірѣ физическомъ и экономическомъ, такъ и въ области политико-соціальных интересовъ, повсюду одинъ и тотъ же: взаимодействие и ассоціація разнородныхъ элементарныхъ силъ. Этотъ процессъ, одинаково повторяющійся въ органической и неорганической природь, въ человъкъ и его имущественныхъ интересахъ, состоитъ изъ непрерывной цепи построеній параллелограмма силь, словомь, изъ непрерывнаго ряда попытокъ — въ той или иной комбинаціи достигнуть устойчивости и равновъсія, не жертвуя, такъ сказать, легальною самобытностію какого бы то ни было изъ действующихъ агентовъ. Но абсолютной устойчивости, безусловнаго равновёсія нёть и быть не можетъ; абсолютное равновъсіе равно полной парализаціи силь, а эта парализація, будучи лишена всякихь видимыхъ признаковъ жизни, есть смерть. Следовательно, жизнь и ея проявленія обусловливаются прежде всего постоянною, никогда не прерывающеюся борьбою основныхъ элементовъ, ассоціировавшихся въ организмъ. Безъ этой борьбы не было бы жизни ни индивидуальной и общественной, ни нравственной и экономической.

«Но, говорить Руссдорфъ<sup>2</sup>), природа въ тоже время и философъ, мысль котораго развивается въ идеяхъ гигантскихъ, неизмъримыхъ; для изолированнаго ограниченнаго принципа здъсь

<sup>1)</sup> Russische Fragmente, von Fr. Bodenstedt. 1862. Band II, pag. 42.

<sup>2)</sup> Die gesammten Naturwissenschaften von Dippel, Gottlieb etc. Band II, pag. 3-5.

нътъ мъста; постоянно открывается новый циклъ, циклъ болъе обширный, но въ тоже время и менте сложный, менте искусственный, въ которомъ исчезаетъ прежняя спутанность. Въ неорганической природъ открывають живыя, физіологическія силы; элементы представляются одушевленными способностію своеобразной, живой самод'вятельности, и нев'всомые агенты великой природы — свътъ, теплота и электричество — заявляютъ себя главнъйшими двигателями органической жизни. Даже въ физіологіи мы теперь уже не отказываемся признавать только такіе аналитические выводы или законы, которые, по меньшей мерт приблизительно, имъютъ характеръ физикальный, т.-е. ту наглядность и ясность, которыя вносятся въ естествознание мърою и въсомъ. Поэтому, лучшіе наши мыслители и въ области физіологіи именують свои достов'єрныя, научныя изследованія просто физическими, и, по моему мнѣнію, если неуклонно слѣдовать по этому направленію, не далеко то время, когда начнеть выработываться физіологія космоса, такъ что для науки и сферы познаванія повсюду будеть одна лишь жизнь и ничего мертваго».

Итакъ, спросимъ мы въ свою очередь читателей, могутъ ли человъкъ и общество, послъднее какъ личность коллективная, отръшиться отъ воздъйствія на нихъ физической природы? И можетъ ли, въ свой чередъ, земля-территорія не подчиниться тому же основному закону, который господствуеть, проникаетъ и поддерживаетъ самобытность и саморазвитие общества, занимающаго эту территорію?... Следовательно, нормальнымъ основаніемъ для истиннаго права можетъ служить только тоть именно законь землевладенія, въ которомь заключается правильная комбинація двухъ элементарныхъ началъ — общиннаго и личнаго. Но общество немыслимо безънъкотораго ограничения личнаго произвола каждаго изъ его сочленовъ, или, иными словами, общество только и мыслимо тамъ, гдъ общественному началу гарантируется извъстное главенство надъ началомъ личнымъ, также какъ существование государства обусловлено извъстными прерогативами государственнаго права предъ частнымъ. И вся трудность соціальной задачи заключается. главнымъ образомъ именно въ томъ, чтобы для каждаго общественнаго организма, начиная съ поселянскихъ двора и общины, и кончая государствомъ, найти и установить закономъ тъ демаркаціонныя линіи, которыми опредёляются какъ взаимныя права и обязанности государства, коллективныхъ обществъ, общинъ и отдельныхъ дворовъ, такъ и взаимныя же права и обязанности ихъ составныхъ частей или личностей. Для правильнаго же разръшенія этой, до крайности сложной задачи, необходимо постоянно имѣть въ виду, что, какъ уже замѣчено, абсолютное равновѣсіе силь въ организмѣ равнялось бы парализаціи силь, застою, смерти. Не допускать общественной организаціи до подобнаго результата, опять есть прямая обязанность законодательства, такъ какъ колебательное, въ опредѣленныхъ закономъ, строго обусловленныхъ свойствами даннаго организма границахъ, движеніе двухъ главныхъ агентовъ общества, т.-е. началъ общиннаго и личнаго, есть весьма существенное условіе его прогрессивнаго саморазвитія, его самобытной жизни или самоуправленія, точно также, какъ колебательное движеніе земной оси по отношенію къ солнцу составляетъ одно изъ существенныхъ условій обитаемости и органической жизни нашей планеты.

Но объяснимъ нашу мысль примъромъ, которымъ пусть послужитъ молочанскій меннонитскій округъ, подробно описанный въ книгъ «Наши колоніи». Населеніе раздѣляется здѣсь на слѣдующіе, въ принципъ, безусловно равноправные классы (стр. 154):

1) владъльцевъ 65-ти десят. двора 1290 | 1612 хозяевъ,

2) » 32½ » 322 3) Anwohner'овъ съ ½ дес. усадьбою

и 12 д. надъла 1304 1493 Anwohner'а

4) » безъ надъла 189)

5) Работниковъ, не имѣющихъ ни усадебной осѣдлости, ни полевого надѣла,

но платящихъ поголовный окладъ, 1304 Einwohner'а. Главный органъ общественнаго самоуправленія—это, какъ извъстно, сельскій сходъ, на который въ настоящее время допускается одинъ представитель отъ каждаго двора. Слъдовательно, 1304 работника политически-безправны, что конечно положеніе ненормальное и требуетъ исправленія. Затъмъ остаются у насъ Wirthe и Anwohner'ы, численное отношеніе которыхъ указываетъ въ тоже время и политическую силу каждаго класса, по вліянію на дъла общественнаго самоуправленія. Кромъ того ясно, что воззрънія и интересы обоихъ политически-полноправныхъ классовъ далеко не вполнъ тождественны, и что интересы политически-неполноправныхъ работниковъ несравненно ближе совпадаютъ съ интересами Апwohner'овъ, стремящихся подвинуться въ званіе Wirth'а, хозяина.

При настоящемъ численномъ отношеніи, на сходѣ первенствуютъ хозяева, которые могли бы довести свое первенство даже до полнаго господства (до <sup>2</sup>/<sub>3</sub> голосовъ на сходѣ), допустивъ раздѣлъ своихъ 65-ти-десятинныхъ дворовъ на дворы половинные, а затѣмъ, смотря по обстоятельствамъ, частью и на четвертные,

т.-е. до прайняю предпла дробленія, допускаемаго въ колоніяхъ. Anwohner'ы въ этомъ отношеніи безсильны, такъ какъ число ихъ можетъ увеличиваться только путемъ пріобретенія от хозпест же новыхъ малыхъ усадебъ.

При такой постановкѣ дѣла, хозяева—своего рода консерваторы, Anwohner'ы—умѣренные прогрессисты, Einvohner'ы—радикалы, въ смыслѣ демократическомъ. Исключенія есть, конечно,

но въ общемъ наша характеристика върна.

Теперь, чтобы оживить сходъ, въ смыслъ легальнаго прогрессивнаго самоуправленія, необходимо усилить въ немъ прогрессивный элементь, придавь къ нему нъкоторый проценть радикаловъ, т.-е. представителей отъ рабочихъ. Правовымъ основаніемъ служать здісь общинная поземельная собственность, поголовный налогь и круговая порука. Итакъ, законг постановляеть: «взрослые работники, не владъющіе ни усадебною осъдлостью, ни полевымъ надъломъ, но платящіе поголовный окладъ, посылають на сходь по одному выборному оть каждыхъ 10-ти человъкъ сихъ работниковъ». Такимъ образомъ, мы получимъ 1612 хозяевъ противъ 1613 An- и Einwohner'овъ. Хозяева, желая удержать за собою преобладаніе, могуть, какъ сказано, дробить свои хозяйства до извъстнаго нормальнаго minimum'a, но къ этой мірь они прибытають вообще крайне неохотно, да она къ тому же является и безполезнымъ палліативомъ, такъ какъ число окладныхъ рабочихъ постоянно растетъ путемъ нарожденія. Поэтому-то остается одно: пріобр' тать по м р надобности новыя земли и выдёлять на нихъ неудобный въ коренномъ поселени избытокъ An- и Einwohner'овъ, а этого-то именно и нужно было добиться послёднимъ, которые, водворившись особымъ обществомъ-собственникомъ, сразу обращаются въ хозяевъ-консерваторовъ.

Такимъ образомъ, процессъ этотъ можетъ продолжаться до того времени, когда и негдъ и не отъ кого будетъ пріобръсти новыя земли. Но тогда уже, и въроятно гораздо ранъе этого отдаленнаго періода, на нашихъ общинныхъ поляхъ будетъ работать паръ, излишки же общинныхъ рабочихъ силъ будутъ заняты на общинныхъ же паровыхъ фабрикахъ, заводахъ и т. д. Во всякомъ случаъ, загадывать не будемъ; все это явится само собою, соображаясь съ обстоятельствами и бытовыми потребностями. Разные «всемірные культиваторы», наборщики-автоматы, воздухоплавательныя и подводныя лодки и т. д. и т. д. хотя до сего времени все еще для практика почти одно лишь «мечтаніе пустое», но недалеко то время, когда эти и подобныя имъ мечтанія человъческаго генія получатъ такое же обширное зна-

ченіе, какое на нашихъ глазахъ вытребовало себѣ дѣло желѣзно-дорожное. Паръ уничтожитъ мелкое ручное земледѣліе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и мелкую поземельную собственность, также безпощадно, какъ въ свое время поглотилъ и продолжаетъ поглощать всѣ цеховыя ручныя мастерства и промыслы. Но для нашей поземельной общины эта грядущая сила пара не страшна; наша община съумѣетъ овладѣть ею и обратить ее въ свою пользу, тогда какъ весь классъ мелкихъ собственниковъ потеряетъ изъ-подъ себя почву и обратится въ общую массу капитало-кабальнаго, безпріютнаго пролетаріата.

Вотъ то колебательное движение въ общинъ, о которомъ мы упомянули и которымъ обусловливается возможность общиннаго саморазвития и самоуправления, безъ опеки и вмъшательства административныхъ властей. И понятно само собою, что тоже условие необходимо приложить и къ личному составу волостного

схода.

Но теперь, быть можеть, и нашихъ доктринеровъ-экономистовъ посътитъ сомнъніе не на самомъ ли дъль они напрасно ратовали и противъ общинной поземельной собственности, и противъ поголовнаго налога, и наконецъ противъ круговой поруки? Они, быть можеть, поймуть также ту, повидимому, странную игру въ великодушіе, которая разыгрывается на Молочні между хозяевами съ одной, An- и Einwohner'ами съ другой стороны, когда первые, обезпечивая за последними различныя общинныя выгоды, отвергають однако ихъ настоятельныя требованія допустить и ихъ тоже къ несенію повинностей («Наши колоніи», стр. 211 — 222). Не вполнъ ли объясняется этимъ примъромъ и извъстная мысль Лассаля, когда онъ, отстаивая одновременно и принципъ «всеобщаго народнаго голосованія» и систему «пропорціональнаго подоходнаго обложенія», добивался передачи въ руки народной массы того податного винта, которымъ распоряжается въ настоящее время поземельная и денежная аристократія?..... Наконецъ, не д'влаются ли зд'всь вполн'в понятными и слова А. Леонгарда, когда онъ говоритъ: «Петру Великому нужно было, — а это-то онъ и сделаль, — перевернует податной рычагь Солона, ухватиться за его новоклассическій конецт, для проложенія обще-равноправія во всемг человическом состави иосударства» 1). Впрочемъ, кажется, и нъкоторыя изъ нашихъ земствъ съумъли отлично направить этотъ податной винтъ, раздёливъ земли на разряды, включивъ въ первый разрядъ есть

<sup>1) «</sup>Нъсколько словъ о нашихъ финанс. учрежденияхъ». А. Леонгарда. Спб. 1869, стр. 16.

крестьянскія земли, а владёльческія преимущественно во 2 и 3 разряды. Обложивъ первый разрядъ относительно весьма высокимъ окладомъ, они, т.-е. земства, съумъли главную тягу земскихъ сборовъ навалить на крестьянъ, «объливъ» болъе или менъе всъ прочія земли. Но не долженъ ли подобный порядовъ тоже повести къ Лассалевской пропагандъ?! Объ этомъ не мъшало бы нашимъ земскимъ дъятелямъ подумать заблаговременно, пока крестьянство наше еще не окончательно разорено и придавлено.

Та же самая «игра въ великодушіе», а также возникавшія за последнее время частныя жалобы относительно стесненія хозяевами, при ръшительномъ преобладании ихъ въ нъкоторыхъ обществахъ, права An-и Einwohner'овъ на безплатный выпасъ скота, относительно стремленія техт же хозяевь не допускать слитія полевого надёла Anwohner'овъ съ ихъ мірскимъ надёломъ и т. д., подаютъ, какъ кажется, достаточный поводъ желать еще нъсколько спеціальныхъ гарантій собственно въ пользу Einwohner'овъ, такъ какъ ихъ насущные интересы очевидно еще не вполнъ обезпечены при настоящемо личномъ составъ сельскаго схода. Именно, мы признаемъ положительно необходимымъ, независимо отъ указаннаго выше представительства отъ Einwohner'овъ на сельскомъ сходъ, постановить еще:

1) На мірскія надобности, и въ томъ числѣ на составленіе постояннаго фонда на предметы устройства избытка населенія, сверхъ сборовъ съ предметовъ обложенія, община вправъ, приговоромъ не менъе двухъ третей поселянъ, имъющихъ право быть на сходь, установлять и дополнительный поголовный налогь, но съ тъмъ ограничениемъ, чтобы въ этому налогу были уравнительно привлекаемы непремённо всё работники общины, отъ 18-ти до 60-ти лътъ включительно, и чтобы годичный мірской окладъ работника ни въ какомъ случав не превышалъ рабочаго оклада въ пользу казны (или же того оклада, какой получится по разверсткъ на работниковъ годичнаго итога уплачиваемой обществомъ подушной подати).

2) Къ безплатному выпасу на общественномъ выгонъ, общество отъ каждой семьи, не исключая и проживающихъ на наемныхъ квартирахъ безземельныхъ, обязано безпрепятственно допускать не менте двухъ головъ крупнаго скота, или же соотвътственное число мелкаго (считая каждые 5-ть штукъ мел-

каго скота за одну голову), и

3) Вст сборы съ предметовъ обложенія и вообще вст повинности, за исключениемъ одной лишь общей рекрутской, относятся до однихъ домохозяевъ, владъющихъ угодьями мірского надъла. Какъ скоро положительное законодательство усвоить себъ эти нормы, тогда уже въ колонистской общинъ окажутся окончательно гарантированными наиболъе насущные интересы встах классовъ населенія, и общинное самоуправленіе не можетъ не работать надъ своимъ саморазвитіемъ съ полнымъ успъхомъ, если, конечно, нормальному теченію дълъ не помъщаетъ грубое

насиліе извиб — фискальное, юридическое или иное.

Теперь читатель, съ книгой «Наши колоніи» въ рукахъ, можеть и самь достроить себь ту придическую поземельную общину, которую мы рекомендуемъ, какъ нормальный общественный организмъ нашихъ крестьянъ. «Но,-приходилось намъ слышать, - почему мы такъ усердно рекомендуемъ нашимъ младшимъ братьямъ общинное построеніе, когда сами для себя заботимся о преобладании личности? Не будеть ли это коварно съ нашей стороны? Вы указываете намъ на колоніи нѣмцевъ у насъ; но не состоитъ ли ихъ преимущество главнымъ образомъ въ томъ, что колонисты наши собственно дъти той Европы, которой порядки вы рисуете такими мрачными красками»? На вопросы эти отвътимъ вопросами же. Рекомендуя общинное построеніе, разв'є мы не имбемъ въ виду обстановить необходимыми гарантіями именно личность «младшихъ братьевъ»?... Если же мы не заботимся, а напротивъ возстаемъ противъ преобладанія личности надъ общиннымъ принципомъ, то это не потому ли только, что иного итт способа обезпечить за личностью «младшаго брата» хотя бы той ничтожной доли благь, которая для насъ съ вами, любезный оппоненть, по отношенію ка самима себъ, показалась бы уже конечно не благомъ? И не въ томъ ли вся бъда, что преобладанія личности мы искали до сего времени главнымъ образомъ, или даже исключительно, только для самихъ себя, а не для массы тружениковъ?... А примъръ колоній не важенъ ли въ нашемъ вопросв именно потому, что колонисты — дъти той Европы, но дъти, бъжавшія отъ тамошнихъ стъспеній и нашедшія себъ у насъ общественную организацію, которую сами же прославляють теперь, какъ идеаль земледъльческаго устроенія? Спрашивается: на чьей же сторонъ коварство и противъ кого именно? Или, съ точки зрѣнія и государственной пользы, и собственныхъ интересовъ младшихъ братьевъ, ихъ «мірской поземельный майорать» оказывается менъе полезнымъ, нежели «единоличный майоратъ» для частныхъ землевладёльцевъ, которые, по словамъ Милля, «обогащаются, такъ сказать, во время сна, ничего не делая, ничемъ не рискуя, ничего не сберегая»?... Итакъ, поселянскій дворъ, не подлежащій дробленію ниже

извъстнаго minimum'a и вполнъ огражденный, въ этомъ отношеніи, закономъ; закономъ же определенная невозможность стятивать въ однъ руки два или болъе нормальныхъ двора; рядомъ съ земледъльческими дворами извъстное число ремесленно-промысловыхъ усадебъ; наконецъ, болъе или менъе значительное число тёхъ и другихъ дворовъ, состоящихъ въ потомственномз пользовании ихъ хозяевъ и неразрывно связанныхъ по землъ принципом общинным въ одно мірское общество-собственника, воть въ существеннъйшихъ чертахъ то ядро кръпкой, богатой и благоустроенной юридической поземельной общины, которая является краеугольнымъ камнемъ всёхъ хозяйственныхъ и интеллигентныхъ успъховъ нашихъ южныхъ колонистовъ. По самой сущности этой организаціи, хозяева составляють здісь своего рода поземельную аристократію, въ составъ которой могутъ удержаться только земледъльцы-спеціалисты и около которой ассоціируются спеціалисты же ремесленники, промышленники и торговцы, а также некоторый проценть безземельныхъ работниковъ. Эти послъдніе, численно увеличиваясь постояннымъ приливомъ въ ихъ разрядъ большей части всего вновь нарождающагося населенія цёлой общины и представляемые на сходахъ чрезъ своихъ выборныхъ, число которыхъ должно сообразовываться исключительно съ численностью рабочаго класса, т.-е. постепенно и неуклонно возрастать, являются тёмъ рычагомъ, благодаря которому подворные хозяева, ради собственныхъ интересовт, побуждаются къ заботь объ устройствъ избытка населенія вив общины. И эта забота удовлетворяется уже въ волостной организаціи. Сельское общество, въ настоящемъ составъ, ассоціируя свои средства, смотря по надобности, въ волостяхъ значительнаго размъра (до 6 — 15 тыс. рев. муж. пола душъ), выводить наслоивающійся вокругь общинно - земледъльческаго ядра избытокъ населенія на сторону, въ состав'в такихъ же общинъ, на земли, вновь пріобрътаемыя на счетъ волости. Слъдовательно, здёсь общинно-земледёльческій организмъ, такъ-сказать путемъ естественнымъ, рождаетъ организмы совершенно однородные съ нимъ по плоти, крови и конструкціи. И понятно само собою, что дёло это не всегда можеть обойтись безь пособія акушера, особенно тамъ, гдѣ общество не готовилось къ кризису заблаговременно. Впрочемъ, и въ такихъ случаяхъ главнъйшія усилія родовъ требуются, конечно, не отъ акушеровъ (закона - государства), получающих в напротивъ свой законный гонорарій, а отъ самой общини-родильницы, при посредствъ волостныхъ банковъ.

Западъ Европы, въ силу историческихъ судебъ, утерялъ сель-

ско-ассоціаціонный по земл'є принципъ и естественное основаніе его — мірскую или общинную поземельную собственность. Но Европа, какъ въ свое время и Римъ, осталась вполив последовательна: вмёстё съ общинною поземельною собственностію, она уничтожила и сельскую «муниципію» или, въ нашемъ смысль, сельское общество, какъ самостоятельный органъ государственнаго организма. Она обращаетъ нарождающееся населеніе безповоротно въ мелкихъ, срочныхъ арендаторовъ, а затъмъ уже и въ составъ бездомнаго пролетаріата — capite censi, plebs urbana — со всёми ужасающими аттрибутами этой среды. Оба класса сельскаго и городского пролетаріата не иное что, какъ прежніе крупостные рабы; это — экономическое рабство, облеченное только въ новую, боле современную форму, рабство, изъ котораго почти единственный выходъ есть или соціальный переворотъ, или выселение изъ родины навсегда, въ края съ территоріальнымъ просторомъ. Правда, западный простолюдинъ — арендаторъ или пролетарій — de jure вполнѣ свободенъ и граждански полноправень; но кровавый трудь его безжалостно эксплуатируется капиталомъ во всъхъ видахъ. На долю несчастнаго труженика достаются одни жалкіе объёдки, не всегда достаточные даже для спасенія его отъ голодной смерти; и благо, и б'єды раба западнаго поземельнаго строя ни до кого, въ особенности, не касаются. Всъ, предоставленныя ему, «личныя» права приводять его лишь къ болъе ясному сознанію всей тягости его положенія, нисколько не содъйствуя изміненію діла къ лучшему. Безвыходно удрученный нравственной и матеріальной нищетой, онъ фактически и безнадежно лишенъ всякой возможности дать своимъ правамъ дъйствительное примънение. Съ актами и хартіями въ рукахъ на личную свободу и полное гражданское равноправіе, пролетарій цивилизованнаго Запада или умираеть съ голоду, или ссылается въ каторгу за кусокъ хлъба, украденный имъ только ради спасенія себя и семьи своей отъ голодной смерти, и никому нътъ дъла ни до безвременной погибели его, ни тъмъ менъе до благовременнаго и прочнаго устройства его судьбы. Принимаемыя со стороны государства и частныхъ обществъ мъры къ предупреждению пауперизма въ массахъ пролетаріата оказываются, въ конц'є концовъ, только жалкими палліативами, нисколько не останавливающими ужасныхъ, но логическихъ выводовъ историческаго хода развитія—въ целомъ 1).

<sup>1)</sup> Ассоціацій по системамъ Шульце-Делича, Лассаля и др., задавшихся организацією ремесленныхъ и промысловыхъ силь и труда, мы не касаемся, какъ элементовъ по преимуществу городскихъ, а не сельско-земледоплъческихъ, у которыхъ главную-

Въ виду этого, самъ собою представляется вопросъ: заслуживаеть ли безземельное населеніе, и въ томъ числ'є батраки нашихъ колоній, названія пролетаріата въ западно-европейскомъ смысль?... Конечно, нътъ. Во-первыхъ, въ составъ безземельнаго населенія колоній мы находимъ немалое число людей капитальныхъ, иногда даже милліонеровъ; извъстный богачъ Фальцъ-Фейнъ въ своей колоніи числится въ разрядъ безземельнаго класса. Во-вторыхъ, безземельный колопистъ вообще вполнъ равноправенъ со всеми своими однообщественниками не только лично, по состоянію и общественному имуществу, но, во принципъ, и по праву на мірскую поземельную собственность. Въ-третьихъ, устраняемый временно отъ земледельческихъ занятій на земляхъ общественнаго владенія, безземельный колонисть, въ черть мірского надъла, сохраняетъ за собою преимущественное право на производство всякаго рода ремеслъ, промысловъ и торговли, а существующій запросъ ділаеть эти занятія выгодными. Къ тому же общество обезпечиваетъ за безземельнымъ своимъ членомъ и его потомствомъ необходимое воспитание въ церкви и школъ, помощь и призрвніе на случай неурожаевъ, болвзни, старости и т. д, такъ что гордая фраза: «нищихъ въ колоніяхъ нѣть», фраза, стереотипно встръчаемая во всъхъ отчетахъ о состояни колоній, есть не фикція, а несомнівная истина. Наконець, въ-четвертыхъ, если указанными источниками не обезпечивается уже вся масса безземельнаго класса, въ такомъ случав избытокъ ихъ, како свои люди, выдъляется метрополією на сторону; здъсь уже каждая, выдълнемая изъ кореннаго водворенія, семья дёлается въ свою очередь полноправнымъ членомъ новой земледельческой общины. И мы вполнъ увърены, что не очень далекое будущее укажеть, кто пойдеть дальше по пути экономическаго прогресса и гражданственности: западъ ли Европы, съ его исключительно личнымъ землевладъніемъ, пауперизмомъ и пролетаріатомъ, съ его summum jus—summa injuria, или Россія, съ ея лично-общинной поземельной собственностью, которая, совмъстно съ болье или менье крупнымъ фермерскимъ хозяйствомъ, должна, рано или поздно, окончательно вытеснить у насъ и обычную крестьянскую общину, и мелкую поземельную собственность, основанную на исключительно личномъ началъ. Таковъ, при нормальной организаціи нашихъ по-

роль играеть земля и ен отношение къ труду. Потребность въ промыслово-ремесленных ассоціаціяхъ широкихъ размъровъ у насъ еще дѣло будущаго; пока удовлетворяеть этой потребности первообразъ ихъ—артель, условія которой такъ глубоко укоренились въ карактеръ пашего работника, благодаря воспитательному вліянію все того же поземельно-общиннаго быта.

земельныхъ распорядковъ и при свободной конкурренціи, будетъ неминуемый результать указываемаго нами экономическаго строя. Что лично-общинное повемельное устройство сдёлается у насъ нормальнымъ, увъренность эту мы почерпаемъ не изъ одного только анализа результатовъ нашей колонизаціи. Прежде всего увъренность эта основана еще на сущности нашего новъйшаго ваконодательства, требующаго только тёхъ исправленій и дополненій, на которыя нами указано выше. Но странно, насколько положенія 19 февраля 1861 г. интересовали всёхъ и каждаго, настолько же, повидимому, последующія меропріятія по поземельному устройству крестьянь 1) прошли какъ бы незамъченными. И не одинъ разъ мы спрашивали себя: гдъ же причина такого равнодушія къ практическому разръшенію того капитальнаго вопроса, который въ столь недавнее время составляль предметъ самыхъ оживленныхъ споровъ въ литературъ и самомъ

обществъ?... Споръ велся, какъ извъстно, исключительно только о двухъ комбинаціяхъ крестьянскаго землевладінія: одной, основанной безусловно на личномъ началъ и требующей обращения каждаго крестьянскаго семейства въ полнаго, хотя бы мелкаго, землевладъльца, и другой, идеаломъ которой является наша обычная община. О томъ, что искомая форма поселянскаго землевладънія можеть и, по нашему убъжденію, должна состоять ез комбинаціи общиннаго принципа, какт начала преобладающаго, ст принципомъ личнымъ, но подначальнымъ, — объ этомъ можно бы найти болье или менье положительныя указанія только у противниковъ нашихъ, теоретиковъ-экономистовъ, у Кошелева, Самарина, Кавелина и др. Но въ этомъ случав, какъ и во многихъ другихъ отношеніяхъ, наши научно-ученые споры нисколько не отличаются отъ западно-европейскихъ: какъ здъсь, такъ и у насъ, споръ велся <sup>2</sup>) объ однихъ и тъхъ же тезисахъ. И на Западъ, и у насъ другъ другу противостоятъ двъ партіи, отстаивающія въ крестьянскомъ вопрось одна-бегусловно-личное, полное землевладеніе, другая — безусловно общинный принципъ. Но если на Западъ такая постановка вопроса логически вытекаетъ изъ политико-соціальнаго строя общества, то нельзя сказать этого въ отношении быта нашихъ крестьянъ. Объ этомъ различій въ бытовыхъ условіяхъ заявлено нашимъ законодательствомъ

¹) Собр. узак. и расп. прав. 1866 г. № 104, и 1867 г. №№ 48 и 95.

<sup>2)</sup> Своего рода интересь представляють въ этомъ отношени происходившие въ 1865 г. дебаты съёзда сельскихъ козяевъ, въ С.-Петербургѣ, появившіеся особымъ изданіемъ: «Съфздъ и т. д., по случаю столютняго юбилея И. В. Э. Общества». Спб. 1866 г., стр. 145-200.

еще съ 1861 года; но едва ли многіе на сущность этого факта. обратили должное вниманіе. Правда, всѣ видять, что законодательство наше въ деле поземельного устройства крестьянъ не придерживается безусловно ни одной изъ двухъ спорныхъ системъ крестьянскаго землевладънія—ни общинной съ ен подушными передълами, ни личной. Всякому ясна и причина этого: представители двухъ столкнувшихся системъ, упорно держасъ каждый своего возгренія, не находили такого modus vivendi, который одинаково удовлетворяль бы требованіямь обоихъ началь. Результатомъ является единственно возможный въ подобныхъ случаяхъ компромиссъ такого рода, чтобы, не насилуя исторически сложившихся формъ крестьянского землевладенія, предоставить самому населенію искать ту нормальную комбинацію, которую не могло установить законодательство, хотя последнее ясно даетъ понять, что оно склоняется на сторону участковой системы. Казалось бы, что именно теперь, когда само законодательство аппеллировало въ жизни, должна была особенно усерднозакипъть работа нашихъ экономистовъ, ученыхъ и практиковъ. А между темъ вышло на оборотъ; какъ адепты личнаго начала, такъ и почитатели обычной общины успокоились, повидимому, вполнъ. Первые остаются, конечно, въ упованіи, что участковая система законодательства тождественна съ полнымъ личнымъ землевладениемъ, и что за начальнымъ шагомъ не замедлитъ последовать другой, более решительный въ томъ же направлении. Вторые разсчитываютъ, повидимому, на испытанную косность нашихъ общинниковъ, въ увъренности, что число ихъ-легіонъ, и обычай - несокрушимъ.

Только въ подобныхъ заключеніяхъ мы находимъ удовлетворяющій насъ отв'ять на вопрось о кажущемся безучастіи общества и литературы къ новъйшимъ мърамъ поземельнаго устройства крестьянъ. Но, какъ сказано, адепты и личнаго, и обычнообщиннаго землевладёнія не съумёли, повидимому, ни оцёнить по достоинству, ни даже замътить, что рекомендуемая законодательнымъ путемъ участкован система, будучи понята правильно, имъетъ въ основани своемъ тотъ же спорный общинный принципъ, въ формъ «мірского» надъла, уставныхъ грамотъ, владенных записей, люстраціонных актовъ и т. д.; что эта система тамъ, гдъ она реформою была найдена уже до извъстной степени развившеюся, есть нёчто весьма близкое къ той поземельной комбинаціи, мощь которой испытана въ нашихъ южныхъ колоніяхъ. Благодаря заявленіямъ действительной жизни, основныя положенія участковой системы высказались наиболъе категорически, и, замътимъ кстати, не безъ осязательной,

не разъ уже засвидътельствованной пользы для крестьянъ, въ мъстномъ положении трехъ юго-западныхъ губерний: Кіевской, Волынской и Подольской. Тамъ 1) читаемъ между прочимъ: «Съ переходомъ въ другое сословіе или другое общество, крестьянинъ теряетъ право на пользование мірскою землею того общества, изъ котораго онъ вышелъ. Усадебные и полевые участки земли коренного и дополнительнаго надъла, въ настоящемъ ихъ составъ, остаются въ пользовании крестьянскихъ семействъ, владъющихъ ими, за установленныя повинности, безо всякаго, со стороны общества, вмпшательства вз распоряжение сими участками, пока причитающіяся ст нихт повинности отбываются хозяевами исправно. Право потомственнаго пользованія, въ отношеніи къ размъру участковъ, ограничивается следующими правилами: 1) одинъ домохозяинъ, въ предълахъ одного сельскаго общества, не можеть содержать болье двухъ усадебъ, или двухъ пъшихъ участковъ изъ коренного надъла, съ принадлежащими къ нимъ усадъбами; 2) раздёлъ участковъ между наследниками допускается съ темъ ограничениемъ, что ни одна изъ выдёляемыхъ частей не должна заключать въ себъ менъе пътаго надъла наименьшаго размъра, въ томъ селении существующаго 2). При сдачь участковъ мірской земли (выморочныхъ, оставшихся праздными за выходомъ крестьянъ изъ общества и т. д.) преимущество дается хозяйствамъ, вновь образующимся посредствомъ семейныхъ раздъловъ или перехода огородниковъ и бобылей (Anwohner'овъ и Einwohner'овъ) въ разрядъ и вшихъ хозяевъ (Anwohner'овъ съ малымъ полевымъ надъломъ). Выборъ хозяина изъ числа соискателей, въ указанномъ порядкъ, дълается по приговору сельскаго схода».

Сравнивая это положение съ порядками лично-общиннаго моземельнаго устройства нашихъ южныхъ колоній, мы находимъ между ними только два, но за то весьма существенныя, различія. Одно изъ нихъ отмѣчено нами курсивомъ. Оно состоитъ въ томъ, что крестьянинъ-хозяинъ распоряжается на своемъ участкѣ совершенно независимо отъ общества или схода, тогда какъ въ колоніяхъ всѣ участковые хозяева, образуя по землю общинное ядро сельскаго общества, распоряжаются каждый въ чертѣ своего двора-хозяйства самостоятельно лишь въ тѣхъ именно предѣлахъ, въ какихъ личный произволъ не нарушаетъ установленной большинствомъ хозяевъ общей системы хозяйства. Если въ коло-

<sup>1)</sup> Ст. 76, 77, 87, 90 и др.
2) Наименьшій пішій надыль 4½ до 10½ дес., слідовательно, высшій размірть нормальнаго двора колеблется между 9-ю и 21 дес.

ніяхъ сходъ хозяевъ, большинствомъ голосовъ, можетъ — de jure, установить во всякое время введение любой системы севооборота, или иного усовершенствованія, и предпринять соотв'єтственный тому передёль полей и подворныхъ паевъ, то, напротивъ, для престыянь, участковыхь хозяевь, такой возможности не существуеть, такъ какъ у нихъ самая благая, самая полезная общая мъра можетъ легко потерпъть крушение объ единоличный, невъжественный произволь одного или нъсколькихъ хозяевъ. Иными словами: колонистская участковая община, по систем в хозяйства, составляеть одну нераздельную единицу, въ которой частный произволъ подчиняется волѣ большинства; крестьяне же, на оборотъ, будучи лишены хозяйственной солидарной связи, зависятъ отъ добровольнаго, взаимнаго соглашения. Но какъ не легко подобное соглашение, это доказываетъ, между прочимъ, то общеизвъстное обстоятельство, что при полюбовномъ размежевании въ селеніяхъ однодворцевъ и малороссійскихъ казаковъ, положительно нельзя добиться даже въ сущности очень удобнаго устраненія такихъ неустройствъ, которыя очевидно и для всякаго осязательно вліяють разорительно на всёхь вообще и на каждаго въ отдёльности. Успёхи колонистского лично-общинного хозяйства на лицо; оправдается ли система единоличного хозяйствованія у крестьянъ — покажеть болье или менье близкое будущее. Мы, со своей стороны, не ожидаемъ отъ этой системы прочныхъ успѣховъ ни по хозяйству, ни по общественному благоустройству, особенно тамъ, гдъ закономъ заблаговременно не нормированы порядокъ и условія разд'яла поселянскаго двора, захвать въ одн'я руки мірской земли путемъ закупа подворныхъ надёловъ, и мёры устройства участи новыхъ поколъній. Не говоря уже о рибенсдорфскихъ и бъловъжскихъ колонистахъ, насъ убъждаетъ въ этомъ еще и примъръ с.-петербургскихъ колоній. Здысь раздылы двора и семействъ давно уже не допускаются; соотвътственно тому прекратились и передълы угодій общественнаго землевладвнія. Въ то же время (что необходимо принять во вниманіе) полевыя угодья сдёлались вдёсь равно-качественными: болота осущены, прогалины, рвы и вообще низкія м'яста выравнены, л'ясная поросль уничтожена и тщательно преследуется, камни изъпочвы выбраны и выбираются, дренажная канализація приведена систематически къ концу и ее остается только поддерживать, унавоживаніе производится болье или менье тщательно, такъ что только въ этомъ «боле или мене» заключается ныне разница въ паяхъ одного хозяина отъ паевъ другого. При такихъ условіяхъ подворный надёлъ получиль для каждаго хозяйства значение почти полной личной собственности, темъ более, что

неограниченное право продажи, заклада и вообще отчужденія земельнаго участка, имѣетъ практическое значеніе только для поселянина-мота, но отнюдь не для благонадежнаго хозяина, любимая мечта котораго обращена не на отчужденіе, а на распро-

странение своего земельнаго владения.

Такое положеніе діла содійствовало къ боліве и боліве замітному развитію въ с.-петербургскихъ колонистахъ личнаго начала и къ соотвітственному ослабленію въ ихъ наклонностяхъ мірского, ассоціаціоннаго принципа, для естественнаго дальнійшаго развитія котораго недостаеть здісь волостной организаціи. Въ петербургскихъ колоніяхъ мы не находимъ ни взаимнаго застрахованія, ни ссудо-сберегательныхъ кассъ, ни общественныхъ капиталовъ, ни покупныхъ за счетъ цълыхъ обществъ земель; на пріобрітенныхъ же отдільными хозневами или товариществами земляхъ поселенцы устраиваются обрубными участковыми дворами, которые, при сохраненіи нынів дійствующихъ законовь о наслідованіи, будутъ дробиться безъ конца, приведутъ потомство нынітшнихъ зажиточныхъ владівльцевъ въ нищету, а затімъ уже къ безземелію и батрачеству, или мелкому арендаторству.

Въ то же время намъ представилась однако возможность лично на мъстъ убъдиться, что въ старыхъ с.-петербургскихъ колоніяхъ, гдъ общинный принципъ поддерживается закономъ, дренированіе полей, осушка болоть, очистка полей оть булыжника и лъсной поросли и т. д. подчинены, по мірскимъ приговорамъ, твердымъ правиламъ, несоблюдение которыхъ влечетъ за собою денежные штрафы. Кром'я того, и здёсь хозяева заняты вопросами: о сгруппировании полевыхъ паевъ двора, по возможности, въ сплошныхъ поляхъ обрубными подворными участками; о введеніи взаимнаго страхованія, банка и т. д. И всѣ эти предположенія осуществятся, какъ скоро появятся и здісь бол'є обширные волостные союзы и большинство хозяевъ подпишеть соотвътственный приговоръ, что даже въ общинъ изъ 100 и болъе хозяевъ состоится во всякомъ случав скорпе, нежели соглашение по тымь же предпріятіямь какихь-нибудь 20-30, смежно живущихъ, мелкихъ собственниковъ.

Другое различіе между двумя подворно-участковыми системами, колонистскою и крестьянскою, состоить въ томъ, что крестьянское положеніе относится слишкомъ палліативно къ вопросу объ устройствъ батраковъ и бобылей, или безземельныхъ. Но эта пальятивность, обусловленная до времени конечно безправностію батраковъ въ политическомъ и общинно-имущественномъ отношеніяхъ, а также матеріальнымъ безсиліемъ крестьянскихъ

обществъ, сдёлала вопросъ о батранахъ уже теперь очереднымъ въ западномъ краж. И чтобы удовлетворительно устранить встржчающіяся затрудненія, на первый разт неизб'єжна скор'єйшая и дъйствительная матеріальная помощь правительства; иначе излишекъ батрачьяго населенія вновь накопить здёсь массу безпокойнаго матеріала. На будущее же время, если батраки будуть гарантированы, какъ Einwohner'ы колоній, окажется и здёсь возможнымъ оставлять на отвъть волостных общество значительную долю жертвъ въ пользу устройства молодого поколѣнія. При этомъ не следуетъ конечно упускать изъвиду, что участки огромнаго большинства нынёшнихъ хозяевъ края сразу перейдуть въ руки ростовщиковъ, тотчаст послъ объявленія этихъ хозяевъ полными собственниками на правъ частномъ, и что мало-по-малу все тамошнее крестьянство останется или безъ земли, или же при одной лишь субарендв или срочной поссессіи, а действительнымъ собственникомъ явится - кулакъ-капиталъ въ лицъ еврея-корчмаря и т. д.

Чрезвычайно интересень въ этомъ отношеніи отзывъ 1) одного изъ мѣстныхъ мировыхъ посредниковъ, который въ 1864 и 1865 гг., занимаясь повѣркою повинностей и опредѣленіемъ выкупныхъ платежей крестьянъ-собственниковъ въ сѣверо-западномъ краѣ, ближайшимъ образомъ ознакомился съ существующимъ тамъ подворнымъ хозяйствомъ. Отвѣчая на очередной вопросъ Имп. Вольн. Экон. Общества: общинное ли, или подворное владѣніе (въ смыслѣ полной собственности) болѣе благопріятствуетъ развитію сельско-хозяйственной производительности? г. Тихѣевъ (фамилія

посредника) говорить следующее:

«Подворное владение часто смешивають съ колоніальнымь, что служить причиною невернаго пониманія вопроса. При подворномь владеніи крестьянскій надель делится между домохозяевами на шнуры не только по тремь полямь, но и по всёмь видоизмененіямь добротности почвь. Шнуры эти узкими лентами тянутся по всёмь направленіямь. Весьма поучительно и интересно взглянуть на плань крестьянскаго надела въ западномь крае: участокь домохозяина, средняя величина котораго простирается до 15 десятинь, состоить изъ 20 и более, въ разныхь местахь разбросанныхь, шнуровь. Такимь образомь, крестьянскій надель каждаго селенія, не связанный общиннымь началомь (по хозяйствованію?) представляеть пора-

<sup>1)</sup> Събздъ сел. хоз. въ С. Петерб. въ 1865 г., по случаю столът. юбилея Имп. В. Э. Общества. Спб. 1866 г. стр. 202—209.

жающую чрезполосность, которая со временемъ должна достигнуть такихъ размъровъ, что всякое улучшение въ сельскомъ хозяйствъ станетъ невозможнымъ. Перейти отъ общиннаго владънія къ подворному — значить закрѣпить навсегда послѣдній передёль, который стремился безобидно для всёхъ членовь общины разделить угодья, такъ что каждая душа иметть до 30 полосъ. Разбивая крестьянскій надёль подворно, нёть возможности надълить каждаго члена общины колоніально, т.-е. наръзать ему угодья во одномо обрубь 1): стремление къ безобидности породить нѣчто въ родѣ послѣдняго подушнаго передѣла, навсегда закрѣпитъ его и разомъ явится чрезполосность въ самомъ обширномъ смыслъ этого слова. При общинномъ владъніи чрезполосности нъть, потому что хозяиномъ является міръ; хорошо-ли, дурно-ли онъ хозяйничаетъ, — это иной вопросъ; но чрезполосности нато. Савдовательно, чтобы сравнивать въ сельско-хозяйственномъ отношении общинное землевладение съ подворнымъ, необходимо прежде всего имъть въ виду, что участковое владение есть чрезполосность, что колоніально крестьяне не могуть владъть землей. Каждое слово, сказанное за или противъ общиннаго начала, имъетъ смыслъ только въ такомъ случав, если въ основаніи лежить ясное пониманіе, что такое подворное владеніе. Легко говорить о недостаткахъ общины, когда многіе, при словахъ «подворное владеніе», составляють себе идеальное понятіе о томъ, какъ каждый крестьянинъ сидитъ особнякомъ, окруженный всъми потребными для него угодьями, замкнутыми въ одинъ обрубъ» ден по в предоставления

Рѣшивши, что обрубное или колоніальное хозяйство (въ томъ смыслѣ, какъ оно существуетъ въ западномъ и привислинскомъ краяхъ) невозможно для крестьянъ и не подозрѣвая затѣмъ ни ошибочности пониманія термина «владѣніе» въ смыслѣ полной личной собственностии, вотчиннаго права, ни существованія иной сельско-поземельной комбинаціи, кромѣ обычно-общинной и подворно-участковой нашихъ крестьянъ, г. Тихѣевъ сравниваетъ эти два вида съ точки зрѣнія успѣховъ сельско-хозяйственной промышленности. Основными условіями этого успѣха онъ совершенно правильно признаетъ: 1) чтобъ поземельная собственность сложилась при благопріятныхъ условіяхъ такъ, чтобы всѣ угодья, входящія въ составъ ея, тяготѣли къ хозяйственному центру и составляли одно нераздѣльное цѣлое; 2) чтобъ человѣкъ, ведущій хозяйство,

<sup>1)</sup> Авторъ разумбеть здёсь не наши колоніи, а исключительно тоть видь владёнія, который въ западномъ и привислинскомъ краяхъ называется «колоніальным».

чувствовалъ себя прочнымъ на землѣ, потому что результаты земледѣльческаго труда проявляются не тотчасъ же, а съ теченіемъ времени; чтобъ владѣніе или пользованіе землею не было подвержено случайностямъ, при которыхъ каждый человѣкъ, вслѣдствіе произвола, можетъ быть вытѣсненъ съ земли, и 3) необходимы трудъ и капиталъ (и, прибавимъ, знаніе), для воздѣлыванія и улучшенія почвъ.

«Возможенъ-ли — спрашиваетъ г. Тихъевъ — успъхъ сельскохозяйственной промышленности при ирезполосности, неминуемо

вызываемой подворнымъ владеніемъ»?...

«Раздробленность поземельной собственности, — отв'ячаеть онъ, — стъсняя свободу пользованія ею и мъшая всякому улучшенію въ хозяйству, побудила всу германскія государства, за исключеніемъ Австріи, предпринять въ началъ текущаго стольтія обширныя работы сепарированія земель, имьющія цьлію хоть въ нъкоторой степени уничтожить чрезполосность. До сихъ норъ продолжаются эти колоссальныя работы, поглощающія много труда и денегъ. Въ Россіи пигдъ раздробленность угодій не достигла такихъ размёровъ, какъ на северо-и юго-западе, где крестьяне владъють вемлею подворно. Малороссійское межеваніе обходится вемлевладъльцамъ ежегодно въ 168,000 руб. Тъснимый чрезполосностію, землевладёлець повсюду съ готовностію откликается на призывъ правительства, заботящагося объ успѣхахъ хозяйства; но скоро онъ утомляется тяжестію и трудновыполнимостію работъ по разграниченію къ однимъ м'єстамъ, и приходить къ заключенію, что чрезполосность есть неизлечимая бользнь сельскаго хозяйства. Можно времению помочь дёлу, но радикальное исцеление невозможно. Чрезполосность можеть не быть только тамъ, гдъ крестьяне владъють землей общинно, или тамъ, гдв они земли вовсе не имъютъ».

«Ясно, —продолжаеть г. Тихъевъ, —что при подворномъ владъніи и трехпольномъ хозяйствъ, каждый отдъльный крестьянинъ неразрывно связанъ съ своими односельцами. Онъ можетъ сравнительно лучше воздълывать свой участокъ, лучше удобрить поля, получать высшіе урожаи; но, какъ бы способенъ и предпріимчивъ ни быль онъ, ему нельзя приступить къ какому бы то ни было нововведенію, потому что каждый шагъ впередъ возможенъ только сообща всъмъ населеніемъ деревни, а никакъ не отдъльному домохозяину. Попытки, напримъръ, разводить клеверъ давно уже усматриваются у крестьянъ съверо-западнаго края; но онъ разводится только въ тъсныхъ предълахъ огородовъ, потому что въ противномъ случать онъ будетъ вытравленъ скотомъ. Бросить трехпольную систему и перейти къ иному способу не могутъ собственники-крестьяне, владъющіе землею подворно, — слъдовательно, чрезполосно въ полномъ смысле этого слова. Все виды удучшенія вемель: дренажъ, проложеніе открытыхъ канавъ, орощеніе, регулированіе береговъ, осущеніе болоть, возділываніе песчаныхъ пространствъ, - однимъ словомъ всѣ нововведенія, неминуемо вызываемыя прогрессивнымъ движеніемъ сельско-хозяйственной промышленности, возможны только на болбе или менъе обширныхъ пространствахъ земли, слъдовательно невыполнимы, если эти обширныя пространства состоять въ раздробленномъ, чрезполосномъ владъніи мелкихъ собственниковъ. Общинное владыние землею есть то же чрезполосность, но только не владинія, а общиннаго пользованія 1). Хозяиномъ всёхъ общественныхъ земель является міръ, который можетъ быть и плохо хозяйничаеть и туго поддается нововведеніямь, но все же поддается, чему представлено много доказательствъ при обсуждении вопроса объ общинъ. Крестьяне, владъющіе землею подворно, хозяйничаютъ каждый самъ по себъ; между ними нътъ ничего связующаго, кром' опутавшей ихъ ругины и страшнаго злачрезполосности, непозволяющей имъ разстаться съ этой ругиной. Еслибы въ основаніи всёхъ сужденій, высказанныхъ въ последнее время по вопросу объ общинь, лежало близкое знакомство сь подворнымъ владеніемъ, то было бы понятно, что какъ при общинномъ началъ каждая отдъльная личность находится въ рукахъ міра, такъ при подворномъ владініи масса крестьянз-односельцевт находится вт рукахт каждаго отдъльнаго крестьянина-собственника, не подчиняющагося сходу въ своихъ хозяйскихъ дълахъ».

И вотъ эти-то двъ крайности съумълъ обойти такъ счаст-

ливо уставъ о колоніяхъ.

Въ сверо-западномъ крав, поясняетъ г. Тихвевъ, въ отношеніи спокойнаго пользованія земельной собственностію при
томъ и другомъ видѣ крестьянскаго землевладѣнія, слѣдствіемъ
подворной системы является батрачество, т.-е. масса безземельныхъ крестьянъ. Каждый батракъ въ былое время сидѣлъ на
землѣ; слѣдовательно, онъ обезземеленъ. Громадное число нынѣ
существующихъ обезземеленныхъ крестьянъ, по мнѣнію г. Тихѣева, служитъ лучшимъ доказательствомъ того, до какой степени не прочно положеніе хозяина при подворномъ владѣніи
землею. Крестьяне обезземеливались или волею помѣщика, или

<sup>1)</sup> Мы заметили уже несогласное съ 514 зав. гражд., понимание термина «владение».

волею самихъ крестьянъ. Первому виду лишенія хозяйствъ положенъ предёлъ высочайшимъ манифестомъ 19 февраля; но за то второй видъ выступаетъ впередъ. До 1861 года, помъщикъ слёдиль, чтобы каждая семья была исправной выполнительницей инвентарной повинности и не дозволяль крестьянамъ самовластно изгонять другъ друга съ хозяйствъ. Помъщикъ только по личнымъ соображеніямъ передвигалъ крестьянъ съ мъста на мъсто, отобранные у домохозяевъ участки отдавалъ въ аренду шляхтъ и евреямъ, уничтожалъ цёлыя деревни, обращая ихъ въ фольварки, поголовно приписысая все населеніе батраками къ другимъ домохозяевамъ. Съ 19 февраля 1861 по 1 мая 1863 года крестьяне сидёли прочнёе на землё: помёщикъ обезземеливать не могъ; крестьянамъ не было разсчета, потому что инвентарная повинность господствовала въ полной силъ. Высочайшимъ указомъ 1 марта 1863 года, всё обязательныя отношенія крестьянъ къ помъщику были прекращены съ 1 мая; оброки уставныхъ грамотъ понижены на 20%, повърочныя коммиссіи отврыли свои действія и крестьяне увидали, что обременительные оброки повсемъстно замъняются выкупными платежами, основанными не на произволъ, но соотвътствующими добротности выкупаемыхъ земель. Крестьяне тотчасъ же пришли къ заключенію, что каждый лишній человъкь на земль тягость для остальныхъ членовъ семьи. Такъ, въ шести волостяхъ Ошмянскаго убзда (въ которыхъ г. Тихбевъ производилъ повбрку повинностей въ 1865 г.), послъ 1-го мая 1863 года, слъдовательно въ теченіи двухъ лѣтъ, обезземелено 180/о всего числа крестьянь, обезземеленныхь помъщиками въ промежутокъ времени отъ составленія инвентарей до 1861 года, следовательновъ 20 лътъ. «Понятно, замъчаетъ г. Тихъевъ, что въ будущемъ, вивств съ увеличениемъ народонаселения, число безземельныхъ крестьянъ увеличится такъ, что на землъ останется меньшинство крестьянскаго населенія. Стремленіе обезземеливать уже и вънастоящее время достигло до крайнихъ предбловъ безнравственности: братъ гонитъ брата, дъти не задумываются изгонять старика-отца, отецъ отказывается кормить и гонитъ заболъвшаго сына; однимъ словомъ, каждый членъ семьи рискуетъ быть изгнаннымъ съ хозяйства».

Разница между колонистскимъ бытомъ и этими порядками очевидна, и чтобы окончательно убъдиться въ этомъ, достаточно вспомнить порядки наслъдованія у колонистовъ 1), которыми такъ

<sup>1) «</sup>Наши колоніи» стр. 131—139, 157—160, 190—229 и след.

заботливо ограждается обезпеченное существованіе даже калівть и другихъ неспособныхъ къ работі членовъ семьи, а также жалобы меннонитовъ-хозяевъ на самовольное оставленіе сыновыми отповскаго хозяйства.

«Такой порядокъ вещей (продолжаетъ г. Тихъевъ) не можетъ благопріятствовать успіху сельско-хозяйственной промышленности. Каждый крестьянинъ хорошо понимаетъ непрочность своего положенія на земль и боится затрачивать капиталь на хозяйство. Если при общинномъ началѣ успѣхъ земледѣлія замедляется передёлами угодій, то при участковомъ владёніи онъ замедляется несказанно болбе ежеминутною для земледбльца опасностію лишиться земли. Крестьянское общественное хозяйство дъйствительно страдаетъ всябдствіе частыхъ передъловъ; но это зло можеть быть искоренено установленіемъ постоянныхъ, бол'ве продолжительных сроковъ передъла. Воспретить же крестьянамъ изгонять другь друга съ земли нътъ возможности, потому что жизнь въ одной хатъ, преисполненная ссоръ и въчной колотни, невыносима. Разд'яль возможень въ р'ядкихъ случаяхъ, именно: когда каждая отдълившаяся часть будеть не менъе 10 десятинъ; на къ тому же раздёль всегда вредить успёху крестьянскаго хозяйства. Положение батраковъ темъ более ужасно, что они лишены усадебной осъдлости, а потому обречены на въчное батрачество, на страшную нужду подъ старость лътъ, едва не на толодную смерть. Между тъмъ, сознание въ своемъ правъ на получение части отповской земли до такой степени въблось въ батрацкое населеніе, что вызываеть постоянно выражаемое неудовольствіе и ожесточеніе противъ всего окружающаго. Такимъ образомъ, при отсутствіи общиннаго начала, слагается населеніе враждебное правительству, обреченное на постоянную нужду и сознающее свое право на лучшую участь, это-пролетаріать, готовый воспользоваться всякимъ возникающимъ безпорядкамъ. Батрачество, вызванное участковымъ владеніемъ, не только не можеть быть поддержкою земледёлія, но неминуемо должно въ будущемъ задерживать его преуспънне. Батрачество есть источникъ смуть, а земледеліе любить тишину, спокойствіе. Батрачество пораждаетъ развратъ, уничтожаетъ семью, вызываетъ множество нороковъ, а земледъліе требуетъ труда честнаго, добросовъстнаго труда, выполняемаго съ любовію».

«Участковое владёніе, свидётельствуетъ г. Тихѣевъ далѣе, вызываетъ неподвижность населенія. Бѣлоруссъ, литвинъ, жмудякъ тяжелы на подъемъ, между тѣмъ какъ великорусскій крестьянинъ не стѣсняется ни временемъ, ни разстояніемъ, лишь бы былъ въ виду върный заработокъ. При подворномъ владънии временное удаленіе съ хозяйства равносильно отреченію отъ него: стоить отлучиться крестьянину на годь, и его после не признають не только владельцемь земли, но не пустять и въ хату. Между темъ великорусскій крестьянинъ ничемъ не рискуеть: онъ идетъ далеко и надолго, зная, что онъ членъ общины, владъющей землею, что его дома ждуть хата и хозяйство въ полномъ ходу. Деньги, заработанныя на сторонъ, хоть и частію, но все же поступають на улучшение общественной вемли. Благосостояніе семьи возрастаеть, лишняя скотина заводится, удобреній больше, следовательно урожаи выше. Если и не благопріятень исходъ заработковъ, то все-таки избытокъ народонаселенія выдълнется на сторону, равновъсіе возстановляется и легче прокормиться остающимся на мъстъ семьямъ и потребной для хозяйства скотинъ. При подворномъ владъни иныя условія: крестьяне сидять на мість, какь бы тяжело имь ни было. Эта неподвижность неминуемо вредить успъху сельско-хозяйственной производительности, потому что население лишено той бывалости, которою отличается великорусскій крестьянинь; приливь денегь со стороны невозможенъ; меньшая часть продуктовъ земледълія поступаеть въ продажу; скота содержится менье; меньше капиталы поглощаются землею».

Не находимъ-ли мы здёсь полное объяснение главнёй шихъ причинъ того страшнаго положения малороссийскихъ казаковъ, на которое указывалъ Капнистъ въ исходё тридцатыхъ годовъ? 1)...

«Наконець, усивхъ сельско-хозяйственной промышленности зависить отъ труда и капитала, говорить г. Тихъевъ. Земледъліе требуетъ труда, выполняемаго съ любовью, труда сознательнаго. Любить земледѣліе можетъ только консервативное населеніе, въ которое глубоко пустили корни религіозныя убѣжденія, преданность къ престолу и семейныя начала. Любить земледѣліе можетъ человѣкъ, покойный за свою участь, а не батракъ, работающій изъ-за куска хлѣба, которому грозитъ подъ старость едва не голодная смерть, не крестьянинъ, котораго въ былое время загоняли палкой на барскія поля. Общинное начало благопріятствуетъ консервативному настроенію крестьянскаго населенія; оно благопріятствуетъ труду покойному, потому что каждый членъ общины обезпеченъ. Крестьянинъ-общинникъ идетъ работать къ крупному землевладѣльцу не вслѣдствіе гнетущей его

<sup>1) «</sup>Наши колоніи», стр. 146—147.

нужды, а потому, что работа для него выгодна, потому что она есть подспорье, а не исключительное средство къ жизни. Свободный трудъ крестьянина-общинника будеть всегда выше обязательнаго труда батрака въ северо-западномъ крае. Нужда можетъ заставить работать, но не можеть возбудить любовь въ труду. Община всегда располагаетъ большими капиталами для улучшенія земледілія. Общинное начало, какт уже было сказано, содъйствуетъ выдъленію избытковъ населенія на сторону, что увеличиваеть благосостояние остающагося на мъстъ населения и привлекаеть капиталы со стороны. Хозяиномъ при общинномъ началъ является міръ, который располагаетъ конечно большими средствами сравнительно съ каждымъ отдельнымъ собственникомъ участковаго владёнія, а потому и всякое нововведеніе въ хозяйствъ, всякое предпріятіе, требующее большихъ средствъ, возможнье для крестьянь, связанныхъ общиннымъ началомъ, и невыполнимо для крестьянъ мелкихъ собственниковъ, хозяйничающихъ каждый особнякомъ».

Изъ вышесказаннаго г. Тихъевъ заключаетъ, что подворное владеніе вызываеть следующія последствія, препятствующія развитію сельско-хозяйственной производительности: 1) чрезполосность въ самомъ обширномъ значении этого слова; 2) непрочность положенія престьянина на земль; 3) батрачество, лишенное усадебной осъдлости, раздраженное противъ правительства и склонное сочувствовать всякому безпорядку; 4) неподвижность населенія. вызывающая отсутствіе заработковъ на сторонъ, и 5) уменьшеніе крестьянских в капиталовъ. «Крестьяне сверо-западнаго края, говорить онь, владеють землею подворно; они обречены исключительно на земледельческое занятие вследствие невозможности конкуррировать съ евреями на иныхъ путяхъ заработковъ; запалная Европа, съ более совершеннымъ хозяйствомъ, ближе, а между тъмъ земледъліе и хозяйственный бытъ крестьянъ находятся на несравненно низшей степени развитія, нежели въ великорусскихъ губерніяхъ. Плохія постройки, тощій скоть, плачевное состояніе огородовъ, плохо воздъланныя и мало удобренныя поля; обиліе брошенныхъ безъ обработки мъстъ въ шнурахъ, все это поражаетъ человъка, привыкшаго къ виду великорусскихъ селеній. Жалкое состояніе крестьянскаго хозяйства въ свверо-западномъ край есть, прежде всего, следствие подворнаго землевладения.

Если-бы мы не знали подворно-общиннаго поземельнаго устройства нашихъ колоній и если бы г. Тихъ́евъ не высказываль убъжденія, что наша обычная община, съ ея уравнительными передълами земли, способна удовлетворять всѣмъ требова-

ніямъ улучшеннаго хозяйства, то намъ оставалось бы только преклониться предъ его красноръчивыми, фактическими доводами, тъмъ болъе, что кромъ одностороннихъ теоретическихъ воззръній и трескучихъ фразъ, чуждыхъ практическаго смысла, мы, за последнія 6-7 леть, мало слышали собственно по вопросу о форме крестьянскаго вемельнаго владенія какъ со стороны общества, такъ и въ литературъ. Но едва ли внимательный читатель нуждается въ поясненіи, что единственно в рная помощь, которая можеть быть оказана крестьянству западнаго края, заключается прежде всего въ томъ, чтобы избытокъ батраковъ былъ надъленъ вемлей по примъру колонистовъ, т.-е. въ составъ новыхъ земледъльческихъ общинъ, и эти поселенія, какъ равно остающееся на мъстъ население, получили такое же общинно-поземельное устройство, какое оправдалось въ лучшихъ нашихъ колонистскихъ водвореніяхъ. Свободныхъ земель у насъ не покупать; если бы ихъ не находилось на мъстъ, то развъ нътъ у насъ Кавказа, Сибири и т. д.?... Нужны, правда, деньги, которыми ни крестьянство, ни правительство не особенно богаты; но для неумолимой необходимости, какъ въ данномъ случав на войну противъ страшнаго врага — пауперизма, деньги должены найтись. Что-же касается до установленія у крестьянь западнаго края подворно-общинныхъ порядковъ нашихъ колонистовъ, то это дъло вовсе нетрудное. Если бы «мірскому надълу» присвоить то значеніе, которое ему подобаеть, т.-е. значеніе «мірской собственности», а за люстраціонными и иными актами, опредёляющими границы и количество угодій, была признана сила вѣчнаго договора, то оставалось-бы только, соответственно колонистскимъ порядкамъ, дополнить и частію измѣнить мѣстныя крестьянскія положенія и люстраціонныя правила. И это тімь удобніе сділать, что, кром' одного лишь вотчиннаго права общества-собственника, всв остальныя частныя правила поземельнаго устройства наилучше организованныхъ нёмецкихъ колоній имёются уже въ мъстныхъ положеніяхъ 19-го февраля 1861 г. (за исключеніемъ великороссійскаго); но изложены они здёсь безъ системы и должной взаимной связи, какъ-бы безъ яснаго сознанія всей жизненной важности ихъ. Правила эти просвъчиваютъ отчасти и въ указахъ последующаго времени. Такъ, въ указе 24-го ноября 1866 г., о позем. устр. госуд. крестьянъ 36-ти великор., малорос. и новорос. губерній, говорится, что община можеть разділить свои земли на постоянные подворные наследственные участки и соотвътственно качеству и количеству сихъ участковъ распредълить между домохозневами государственную оброчную подать; но тутъ же упоминается, что «при раздробленіи участковъ подворнаго владенія посредствомъ продажи, даренія, перехода по наследству и по другимъ случаямъ, опредъляется, на основании имъющихъ быть изданными для сего правилъ, какая часть оброчной подати причитается на каждую долю участка». Предоставляется ли общинъ-собственнику право, не отказываясь отъ правъ собственника мірской земли, усвоить систему подворнонаследственнаго пользованія или владенія (статья 514 зак. гражд.), оправдавшуюся такъ блистательно въ колоніяхъ?.. Остается ли на обществъ отвътственность за исправное отправление казенныхъ и земскихъ податей и повинностей такими изъ крестьянъ, которые, продавъ свои земельные участки стороннимъ лицамъ, сдълаются батраками и несостоятельными членами общества?.. Ограничатся ли ожидаемыя особыя правила одною фискальною стороною, т.-е. однимъ распредъленіемъ между дворами оброчной подати, или правила эти войдуть несколько глубже въ дъло и постараются предотвратить какъ пагубное для крестьянскаго хозяйства измельчение участковъ, такъ равно и ненормальное стягиваніе въ одн' руки угодій мірского владенія?.. всъ эти вопросы, какъ и многіе иные, возникающіе изъ существа дъла, остаются неразъясненными. При такихъ условіяхъ поземельный вопросъ для общинниковъ представляетъ дилемму: или разбить поземельную общину и, сдёлавшись подворно-личными собственниками, вступить въ область недоразумъній, загадокъ и случайностей за себя и свое потомство; или же путаться въ старыхъ порядкахъ, переходъ отъ которыхъ къ участковой собственности до того круть и рисковань, что нельзя надъяться, чтобы осмотрительная община ръшилась на этотъ шагъ, развъ вынудять ее къ тому удары кулаковъ-міровдовъ. Далве, въ правилахъ 31-го марта 1867 г. (§ 30) о выдачъ тъмъ же крестьянамъ-общинникамъ владенныхъ записей, постановлено между прочимъ, что «споры 1) между отдъльными домохозяевами по праву владенія состоящими въ действительномъ ихъ пользованіи четвертными землями, наслъдственными подворными участками шли усадебными землями, неподлежащими передплу, разръшаются на основании ст. 95-100 общаго полож. о крест. 19 февраля 1861 года».

<sup>1)</sup> А этими спорами уже 150 лёть запружены всё наши судебныя и административныя инстанціи, снизу до верху. Вообще же бытовая исторія «четвертных» владвій» такъ поучительна, что разработкой ея можно-бы оказать обществу и законодательству немалую услугу. После нашихъ колоній, такая исторія можеть послужить другимъ весьма острымъ орудіемъ противъ теоріи экономистовъ и «докторовъ римскаго права».

Здёсь, равно какъ въ указанныхъ уже выше законоположеніяхъ, мы видимъ стремленіе законодательства оградить цёлостность поселянскаго двора-хозяйства. Но эта цёль достигается только въ прямой ущербъ кредиту крестьянина, лишеннаго возможности ввести въ своемъ обществъ инотечную систему колонистскихъ общинъ. Съ другой стороны, волостной судъ, на основаніи общ. положенія 1861 г., принимаеть къ своему разбирательству только дёла цёною иска или спора до 100 руб. Но можетъ-ли дворъ во 100 рубл. быть названъ хозяйствомъ? Свыше же этой предъльной цифры, волостной судъ принимаеть къ своему разбирательству тяжебныя дёла не иначе, какъ по взаимному соглашенію самих тяжущихся. Такое соглашеніе принадлежить однако ко крайне рыдкимо исключеніямо, а потому понятно, что всв споры о дворв-хозяйств в стоимостію свыше 100 руб., т.-е. безъ малаго всѣ споры этого рода, должны будуть подлежать вёдёнію даже не мирового института (ст. 31 п. 1 уст. гражд. судопр.), а окружныхъ судовъ и судебныхъ палать, для которыхь, при отсутствіи иныхь положительныхь опредъленій закона, обязателенъ порядокъ раздъловъ и наслъдованія, установленный въ ч. І т. Х зак. гражд. А это обстоятельство равносильно повальному дробленію двора помимо всякихъ хозяйственныхъ соображеній; оно лишаетъ вообще мелкое землевладение даже всякой судебной защиты, какъ о томъ уже заявляла наша періодическая печать въ отношеніи крестьянъ подворных собственников Малороссіи, да и мы сами убъдились, принявъ на себя лично веденіе подобнаго діла въ нетербургскихъ судахъ потому только, что наши обнищавшие довърителисобственники не находили повъреннаго, который согласился бы принять на себя веденіе ихъ «безспорнаго» иска убытковъ по хозяйству.

Въ виду всего сказаннаго, поселянскій дворъ едва-ли можетъ быть оставленъ безъ законодательныхъ гарантій: или нужно расширить вѣдомство волостного суда, какъ допущено это для гминныхъ судовъ привислинскаго края, вѣдающихъ вст споры по наслъдованію и раздъламз движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ крестьянъ; или же слѣдуетъ постановить особыя правила 1), обязательныя въ этомъ отношеніи и для общихъ судовъ.

Вотъ на какихъ данныхъ и соображенияхъ основана наша увъренность, что время и сила обстоятельствъ сами собою при-

<sup>1)</sup> Проекть такихъ правнят, см. «Наши колоніи», стр. 241 и слёд.

ведуть къ повсемъстному введенію у насъ той лично-общинной системы поселянскаго хозяйства, плоды которой мы видимъ въ нашихъ южныхъ колоніяхъ. И мъра эта тымъ болье необходима и желательна, что только этимъ путемъ органически завершится окончательное и безповоротное сліяніе съ имперією западныхъ

губерній и даже привислинскаго края.

Лично-общинная поземельная комбинація, т.-е. община-собственникь, мірскія земли которой раздёлены на тягло-вытевые дворы-хозяйства потомственнаго владёнія или пользованія отдёльныхъ хозяевъ, и основаніи закона или мірского приговора (ст. 514 т. зак. гражд.), и съ ограниченіями, установленными равнымъ образомъ приговоромъ или закономъ (тамъ же ст. 394, 545, 546, 547, 548, 555, 1324, 1632 и 1633), сохраняетъ вполнѣ всѣ политико-соціальныя достоинства нашей обычной общины и воспринимаетъ въ себя личное начало именно лишь въ той мѣрѣ, насколько оно необходимо здѣсь для устраненія существенныхъ недостатковъ обычной общины: малой прогрессивности и косности въ хозяйствѣ, а также излишней и, при извѣстныхъ условіяхъ, даже пагубной эластичности.

Объ исключительно личномъ началъ, какъ идеальной основъ крестьянскаго поземельнаго устройства, мы не желали бы даже распространяться. По нашему мненію, для неубедившихся еще въ полной несостоятельности для массы крестьянъ этого начала, казалось бы достаточнымъ обратиться къ ближайшему изученію причинъ стращнаго положенія въ первую половину текущаго стольтія казаковъ-собственниковъ Малороссіи. Оно обнаружилобы, что Капнисть, въ извъстномъ докладъ своемъ, коснулся сущности дела только со стороны административно-фискальной, тогда какъ главный корень зла лежалъ не столько въ административной неурядиць, сколько въ условіяхъ соціальныхъ, по преимуществу же въ полномъ отсутствии правильной общинно поземельной организаціи. Но еслибы и этого прим'єра было мало, то адепты личнаго начала пусть займутся еще изследованіемъ грустнаго положенія другого разряда крестьянъ-собственниковъ, а именно однодворцевъ или четвертныхъ крестьянъ. Здъсь представится имъ широкое поле для всесторонняго анализа за целыхъ дватри въка, а въ результатъ окажется почти всеобщее батрачество и «что ни дворъ, то тяжба», какъ отвътилъ намъ одинъ изъ мъстныхъ мировыхъ посредниковъ, на вопросъ о хозяйственномът положени (этихъ крестьянъ, пот питродот, ждат помеда)

Только по установленіи законодательствомъ указанныхъ гарантій, мы ръшились-бы совътовать нашимъ общинникамъ, пе-

редѣляющимъ свои земли, а съ ними имущество по душамъ, устранить этотъ способъ передѣла и раздѣла навсегда, сохраняя за собою однако право собственности и отрѣшаясь въ пользу отдѣльныхъ членовъ своихъ только отъ права владѣнія на такихъ же приблизительно основаніяхъ, какъ это существуетъ въ колоніяхъ.

Нътъ сомпънія, что поземельное владъніе есть одинъ изъ тъхъ видовъ собственности, въ отношени которыхъ законодательство обязано руководствоваться по преимуществу консервативными, охранительными началами. Именно здёсь, какъ нигде въ иномъ мъстъ, примънимо извъстное правило, выработанное опытомъ исторіи: новый порядокъ вещей долженъ возникать не иначе, какъ на исторической почвъ, на основахъ того, что выработано жизнію, а не на развалинахъ ея прошедшаго и настоящаго. Другими словами: есть различіе глубокое между системою преобразованій, которая на місто прежняго, отживающаго свой въкъ, воздвигаетъ лучшее, болъе отвъчающее потребностямъ времени, и системою преобразованій, которая съ корнемъ вырываетъ старое во имя кабинетной доктрины. Въ первомъ случат, перемъны совершаются изнутри народной жизни: это есть собственно развитіе, требуемое каждым горганизмом з, слъдовательно и государственнымъ; во второмъ – перемъны берутся извнь, изъ сферы отвлеченностей: это не развите, а насильственный перелома, переворота.

Только въ смыслъ перваго изъ этихъ двухъ положеній, законодательство можеть и, по нашему мненію, должно-бы касаться поземельнаго устройства крестьянь. Но если status quo этого устройства требуеть полнаго вниманія, то, съ другой стороны, данный строй не долженъ служить препятствіемъ для прогрессивнаго движенія законодательства, стремящагося, на м'єсто прежняго, отживающаго свой въкъ, воздвигнуть нъчто безусловно лучшее, вполнъ оправданное опытомъ предшествовавшаго времени. Съ этой точки зрвнія, мы не можемъ себв объяснить, почему въ положеніяхъ 19-го февраля 1861 г., и въ последующихъ, касающихся поземельнаго устройства крестьянъ, законодательныхъ актахъ не сделано никакого различія между двумя видами общиннаго передела земель: подушныма, и повытно-тяплыма, тогда какъ это различіе имбеть самое существенное, и притомъ не только фискальное, но прежде всего и экономическое значеніе. Первый видъ передёла читателю изв'єстень; это повальное измельчение земель, рабочихъ силъ, всего поселянскаго инвентаря и достоянія; всё экономическія соображенія и гарантіи хозяйственнаго успъха здъсь до такой степени шатки и условны, что практика не въ силахъ ни уловить, ни осуществить ихъ на дълъ. Каждый прогрессивный шагъ дается нашей обычной общинъ слишкомъ медленнымъ, т.-е. слишкомъ дорогимъ путемъ.

Но совершенно иное дъло - повытно-тяглый общинный раз-

дѣлъ угодій.

Извъстно, что подъ ферулою кръпостного права самыми благоустроенными помъстьями были имънія оброчныя, въ которыхъ оброки оплачивались по тягламъ, а земли и угодья раздавались отъ экономій, или д'єлились на міру повытно. Уже въ укази 21-го марта 1727 года мы видимъ, что учрежденной тогда коммиссіи вмінялось, между прочимь, въ обязанность, разсмотръть, что «удобнъе и сходнъе» съ пользою народа: налогъ-ли съ душъ, «или съ двороваго числа, съ тяголт или съ земли?». Изъ этихъ словъ указа видно, какъ при чисто фискальныхъ отношеніяхъ къ народу и правительства, и вотчинниковъ вообще, они мало-по-малу теряли понятіе объ истинномъ значеніи выти или обжи, этой нормальной хозяйственной единицы или двора-хозяйства, съ его угодьями, и какъ помнилось только тягло, какъ податной окладъ съ выти. Такимъ образомъ, выть и тягло получили на практикъ почти тождественное значение. Но иначе смотрълъ на это дъло крестьянинъ, для котораго вся сила заключалась именно въ выти, а тягло являлось — только ея неизбъжнымъ, болъе или менъе тягостнымъ, придаткомъ.

Не одному, конечно, изъ нашихъ читателей приходилось слышать примъненныя къ воззрѣніямъ «барина-вотчинника» слова крестьянь, примърно въ слъдующемь родъ: «я ужъ съ двадцати лътъ сижу на тяглъ» (выти); или «нашъ баринъ добрый: у него двухдушныя тяглы; не такь какъ у NN, который все норовить сажать на тяглы однодушныя». Наконецъ, встречались и случаи, что крестьянинъ, представитель однодушной семьи, ходатайствуя самъ о томъ, чтобы дали ему выть или наложили тягло, подкрепляль это ходатайство словами: «скотинки и иного добра у меня довольно; Богъ милостивъ — справлюсь». Если не по собственному опыту, то уже изъ этихъ словъ крестьянина всякій долженъ бы убъдиться, что термины «тягло, выть» означаютъ въ поселянскомъ быту опредъленную, нормальную фискально-хозяйственную единицу, однимъ словомъ, нъчто если не вполнъ тождественное, то во всякомъ случат весьма близкое къ «дворухозяйству» нашего колониста, съ тою лишь разницею, что цвлостность этой единицы ограждали, въ одномъ случай положительный законъ, а въ другомъ — произволъ вотчинника или по-

мъщика; въ обоихъ же случаяхъ, и законъ, и воля благоразумнаго владельца руководствовались почти исключительно одними лишь экономическими соображеніями. Колонисты дошли до замъчательнаго благосостоянія, но и оброчные крестьяне, не взирая на свое относительно безправное положение и безграмотность, жили несравненно лучше крестьянъ, состоявшихъ на барщинъ, передълявшихъ земли и уплачивавшихъ сборы по душамъ. Фактъ этоть общеизвёстень и особыхь доказательствь оть нась не требуеть. Но сохранился-ли этоть порядокь и после 1861 года, а также, въ какомъ соотношении съ приростомъ душъ или тяглъ состоить въ настоящее время тягло-выть, объ этомъ намъ не удалось добиться положительных свёдёній. Надёясь, впрочемь, возвратиться въ заявленному нами факту впоследствии, мы ограничиваемся до времени однимъ замъчаніемъ: тугой прирость у насъ крестьянскаго населенія вообще и бывшаго крепостного въ особенности, право вотчинника перечислять крестьянъ во дворъ и избытокъ земель, дававшій возможность образовывать новыя дополнительныя тягло-выти, по мфрф увеличенія личнаго состава крестьянскихъ семействъ или произвольного сажанія однодушныхъ семей на двухдушныя тяглы, все это приводитъ къ заключенію, что въ лучшихъ пом'єстныхъ, нын'є свободныхъ селахъ, экономическое значение тягла или выти, въ смыслъ поселянскаго двора-хозяйства, еще и досель должно быть ньчто совершенно независимое отъ увеличенія числа душъ крестьянскаго общества; если же зависимость эта, въ принципъ, существуетъ на практикъ, то она едва-ли оказываетъ особенно чувствительное вліяніе на постепенное умаленіе того количества угодій, которымъ въ данной мъстности болъе или менъе издавна опредѣлялась тягловая выть 1). Заключеніе это подтверждается еще тъмъ, что у бывшихъ кръпостныхъ крестьянъ тягловая выть установилась въ разифрф двухдушевого надъла. И не отсюда ли взята норма, установленная въ ст. 125 и 126 мъстнаго положенія 19 февраля 1861 года для губерній великор., новор. и бѣлороссійскихъ?

Если-бы тягло-вытевой раздёлъ крестьянскихъ угодій существоваль, или обязательно былъ введенъ у нашихъ крестьянъобщинниковъ, какъ порядокъ общій, нормальный, и если-бъ законъ привелъ этотъ способъ внутренняго распредёленія общинныхъ угодій въ хозяйственную систему, постановкою повытнаго

<sup>1)</sup> Ближайшее изследование этого вопроса на местахъ было-бы крайне интересно, и особенно въ нашихъ северныхъ губернияхъ.

двора въ тъ же юридическія условія, въ какихъ находится дворъхозяйство нашего немецкаго колониста, то неть сомнения, что и въ велико-ново-и бълорусскихъ губерніяхъ хозяйственные результаты крестьянь уже теперь были-бы не тв, какіе, къ сожаленію, встречаются у нихъ на каждомъ шагу; словомъ, мы вскорь увидьли-бы хотя какой-нибудь положительный успыхь, а не регрессъ въ хозяйствъ поселянъ. Администраціи и суду, какъ по сіе время попечительству въ колоніяхъ, оставалось-бы только слыдить неуклонно, чтобы законодательныя гарантіи, въ пользу ивлостности изъ рода въ родъ повытнаго двора, не были нарушаемы ни обычнымъ правомъ наследованія, ни произволомъ крестьянъ-хозяевъ, ни распоряженіями выборнаго начальства и приговорами сходовъ. Съ другой стороны земство, находя опору въ постепенномъ улучшени матеріальной состоятельности крестьянъ-хозяевъ, нашло-бы у нихъ и болъе средствъ, и болъе сочувствія въ стремленіяхъ къ улучшенію народнаго образованія, безъ чего нельзя ожидать ни особенно быстрыхъ, ни вполнъ прочныхъ успъховъ при какой бы то ни было хозяйственной комбинаціи.

Что касается насъ, мы положительно не видимъ существенныхъ препятствій къ принятію законодательствомъ подъ свое особенное покровительство именно повытно-общинной системы хозяйства, тѣмъ болѣе, что приступлено уже къ окончательному и повсемѣстному переложенію оброчной подати съ душъ на землю, сообразуясь съ доходностію послѣдней. Но этого мало; мы глубоко убѣждены, что единственно только указываемый нами путь возможент и раціоналент въ дѣлѣ поземельнаго устройства крестьянъ, такъ какъ онъ вполнѣ совпадаетъ съ охранительными условіями, которыхъ, не говоря уже о другихъ соображеніяхъ, слѣдуетъ держаться въ этомъ дѣлѣ, хотя-бы затѣмъ только, чтобы «развитіе», требуемое крестьянскимъ землевладѣніемъ, не приняло характера «насильственнаго перелома, переворота», угрожающаго нашимъ общинамъ при настоящемъ положеніи дѣлъ.

Не лишнимъ окажется, быть можетъ, поближе взглянуть еще и на причины, почему тѣ же однодворцы-собственники, поселенные, согласно ихъ желанію, на самарско-ставропольскихъ земляхъ, на обрубныхъ подворныхъ участкахъ 1), съ правомъ майоратства, долгое время не мирились съ своею новою осѣдлостью, перепутывали свои надѣлы смѣщеніемъ дворовъ къ одному мѣсту и т. д. Наконецъ, не мѣшало бы приверженцу мельой крестьянской собственности, основанной исключительно на

<sup>1)</sup> Св. зак. т. XII, ч. 2, уст. о благоустр. въ каз. сел., ст. 104-115.

личномъ началѣ, вникнуть поглубже въ смыслъ заявленій, дѣлаемыхъ представителями нашихъ передовыхъ государствъ. Такъ, 
предсѣдатель вашингтонскаго сената, радикалъ Веньяминъ Уэдъ ¹), 
путешествуя въ 1867 г. по западнымъ штатамъ, въ Канзасѣ 
произнесъ энергическую рѣчь противъ мотовства и праздности, 
обусловливаемыхъ, по его мнѣнію, неравномѣрнымъ распредѣленіемъ собственности между различными классами населенія. «Теперь—сказалъ онъ между прочимъ—когда мы порѣшили съ вопросомъ о невольничествѣ, конгрессъ не можетъ взирать хладнокровно на страшное неравенство, существующее между человѣкомъ трудящимся и человѣкомъ неработящимъ».... «Спустя нѣсколько лѣтъ—прибавилъ Уэдъ— у насъ образуется партія новаго распредѣленія собственности».

Мы вполнъ въримъ въ пророчество Уэда, но не надъемся, чтобы затронутый имъ вопросъ могъ быть разръшенъ безъ кроваваго кризиса, болъе опаснаго и страшнаго, нежели только-что поконченная рабовладъльческая война: и порукою служитъ пре-

обладание въ Америкъ индивидуального начала.

Если же Американскіе Штаты еще далеки отъ указываемаго кризиса, благодаря имфющемуся у нихъ территоріальному простору, то совершенно въ иныхъ условіяхъ находится Великобританія. Здёсь дёло идеть уже не о будущихъ только затрудненіяхъ: ирландскій вопросъ не допускаетъ ни отсрочекъ, ни палліативовъ. Поэтому особенный интересъ возбуждають отношенія къ этому вопросу аристократическаго правительства и слова одного изъ его представителей, лорда Стэнли, сказанныя въ Бристолъ на банкетъ «консервативной ассоціаціи». Указавъ на ненормальное положение церкви и землевладения, какъ на главнъйшіе источники золь Ирландіи, бывшій англійскій министръ иностранныхъ делъ продолжаетъ такъ: «то, чего хочетъ ирландскій крестьянинъ, заключается не въ вознагражденія за всъ улучшенія, которыя производились имъ на арендуемой земяв, но от безплатном превращени его из ежегоднаго арендатора въ собственника обработываемой имъ земли. На такое требованіе, я полагаю, не можеть согласиться ни одинь британскій законодатель ни при каких обстоятельствахъ (?). Если такой принципъ хорошъ для Ирландіи, то онъ хорошъ и для Англіи. Мало того, допустивъ эту операцію однажды, ее нужно будеть повторить безконечное число разъ, потому что арендаторъ, обратясь въ собственника, получитъ, конечно, право от-

<sup>1) «</sup>С.-Пет. Вѣдом.» 1867 года № 183.

давать ее въ наймы другимъ; у ирландцевъ это случится навърное, и вотъ у васъ окажется новый классъ срочныхъ арендаторовъ и въ тёхъ же условіяхъ, въ какихъ другіе существовали прежде, съ тою только разницею, что вы удалили тъхъ землевладъльцевъ, которые находились въ хорошемъ положении, и замъстили ихъ другими, людьми нуждающимися и, слъдовательно, взыскательными (не въ родъ ли нашихъ кулаковъ-будильниковъ?). Не должно забывать еще того, что при системъ безчисленныхъ мелкихъ собственниковъ у васъ повторятся и усилятся наизлёйшія бёдствія Ирландіи прежнихъ дней. Я разумпью прайнее дробление земельных участков и, слыдовательно, безконечное размножение нищихъ. Каждый землевладълецъ, дурной ли, или хорошій (но крупный?), старается, въ силу своихъ интересовъ, положить предёль этому стремленію дёлить участки до крайне малыхъ величинъ; отнимите это препятствіе, и въ 20 лътъ у васъ будетъ двойное населеніе, и каждый крестьянинъ будетъ существовать исключительно своимъ участкомъ земли, то-есть, картофелемъ, а если случится неурожай его, то вы опять придете къ голоду 1847 года» 1). Итакъ, по словамъ лорда Стэнли, ирландскій крестьянинь быль когда-то собственникомъ земельнаго участка (plebs rustica); но, подчиняясь обычаю и пользунсь отсутствиемъ закона, полагающаго нормальный предълъ обычаю и личному произволу, потомство ирландскаго крестьянина-собственника допустило крайнее дробление своего насл'вдственнаго участка, что было причиною «наизл'вишихъ бъдствій Ирландіи». Край сталь питаться однимь картофелемь, нищенство размножилось до безконечности, несоразмърно усиливая городской пролетаріать (plebs urbana), и наконець крестьянинъ, окончательно обезземеленный, или оставлялъ родину, или вымираль съ голоду, или же, изъ-за права питаться при благопріятныхъ условіяхъ картофелемъ, делался кабальнымъ срочнымъ мелкимъ арендаторомъ, требующимъ теперь безплатнаго обращенія его вновь въ земельнаго собственника. Конечно, лордъ Стэнди, благоразумно умалчивая объ уничтожении при порабощеніи Ирландіи существовавшихъ тамъ поземельныхъ клановъ, сь своей точки зрвнія отвергаеть спасительную силу юридическаго общиннаго принципа, задатки котораго лежали въ основъ клана. Онъ признаетъ одну только личную, полную собственность; иного принципа по землевладенію для него не существуеть. Вследствіе того, достопочтенный лордъ совершенно правъ

<sup>1) «</sup>С.-Пет. Вѣд.», № 16, 1868 г.

и логиченъ, усматривая въ поземельномъ вопросъ Ирландіи безконечный круговороть, фазисы котораго одинь хуже другого. Однако, онъ едва ли на столько же логиченъ, прозорливъ и разуменъ, когда, въ надеждъ выбраться изъ этого фатальнаго круговорота, онъ предпочитаетъ закръпостить ирландскихъ крестьянъ въ качествъ срочныхъ арендаторовъ и высказываетъ свою увъренность, что «ни одинъ британскій законодатель ни при какихъ обстоятельствахъ» иначе не поступитъ. Спрашивается: дъйствительно ли верно предположение, что «обстоятельства» будутъ всегда во власти британскаго законодателя, что, рано или поздно, такъ или иначе, ирландскій крестьянинъ не заставить признать свою волю?... Въдь привели же «лентовщики», «Молли-Магайры» и др. неуловимыя артельныя организаціи народнаго отчаянія и теперь уже къ абсентеизму, грустныя последствія котораго устуинтъ только радикальной реформъ ? 1). И въ самомъ дълъ, не есть ли феніанизмъ уже самъ по себ'в одинъ изъ многочисленныхъ, вловещихъ симптомовъ той соціальной революціи, которая, по прорицательствамъ некоторыхъ мыслителей Запада, грядеть въ будущемъ, грозя переворотомъ всему тамъ существующему?... Безъ сомнѣнія, было бы и гуманнѣе, и разумнѣе, и политичнее, по вопросу о поземельномъ устройстве Ирландіи обратиться къ той же соціальной реформ'ь, какую совершила у себя Россія.... Вопросъ только въ томъ: допустить ли, способна ли вообще добровольно допустить такую мфру британская поземельная и денежная аристократія, т.-е. само правительство?...<sup>2</sup>). Не дасть ли въ этомъ случав «образцовая» конституція Англіи та-

<sup>1)</sup> Желательно, чтобы экономисты наши вдумывались поглубже и посерьезные въ безпощадную логику фактовъ, сообщаемыхъ въ книгь: Realities of Irish Life; by В. S. Trench. Но предваряемъ — не увлекаться при этомъ ненаучною мыслыю тёхъ, по мнёнію которыхъ склонность къ демонстраціямъ, агитаціямъ, вооруженнымъ бунтамъ, убійствамъ изъ-за угла, поджогамъ и т. д. есть прирожениюе свойство ирландца и едва ли не всей кельтической расы. Мнёніе это столько же несостоятельно, какъ и предположеніе въ славянской крови какихъ-то исключительныхъ, лишь ей принадлежащихъ особенностей.

<sup>2) 12-</sup>го (24-го) февраля 1868 г., въ палату быль внесень биль о «tenant of rights», который предлагаеть: всё арендиме договоры въ Ирландіи между землевладыцами и арендаторами заключать письменю; устроить особые суды, съ самой несложной процедурой, для разрёшенія могущих возникнуть споровь между заключившими контракть сторонами, и давать законныя вознагражденія со стороны землевладыца арендатору, за сдёланныя имь на фермё улучшенія. Не правда ли, довольно жалкій, и притомъ крайне сложный и дорогой палліативь? Но болёе отъ тогдашняго британскаго правительства нельзя было и ожидать. Посмотримъ, что скажеть Гладстонь.

кую же осъчку, какую недавно дала баварская по поводу выбора своего президента? Впрочемъ, не вся же англійская интеллигенція

одного мижнія съ лордомъ Стэнли.

«Когда говорится о священных правахъ собственности, — разсуждаетъ Дж. Ст. Милль по тому же вопросу объ Ирландіи, то слёдуетъ помнить, что качество «священности» не вполнъ относится къ поземельной собственности. Земля не создана человъкомъ. Она составляетъ наслъдіе всего рода человъческаго. Отдача ен въ частную собственность оправдывается только требованіями общей пользы. Частное владъніе поземельною собственностію должно быть вполнъ подчинено общимъ началамъ государственной политики. Начало собственности даетъ владълцамъ ненарушимое право не на землю, но единственно на вознагражденіе за ту часть вемли, которой ихъ лишаетъ государство въ видахъ общественной пользы. Государство можетъ поступить со всею этой собственностью, какъ поступаетъ, когда строится желъзная дорога, или прокладывается новая улица».

Эта теорія британскому обществу настолько же чужда, насколько она близко знакома намъ, русскимъ, обязаннымо только ей освобожденіемъ изъ крепости крестьянь съ землей. Другой англичанинъ (авторъ брошюры: Russia, Central Asia and Britisch India. London, 1865), предусматривая возможность непосредственнаго сосъдства, въ Средней Азіи, владъній Россіи и Англіи, говоритъ между прочимъ: «Для всъхъ, видъвщихъ благопріятные результаты крестьянской поземельной собственности въ Европъ и цънящихъ этотъ принципъ по его благимъ послъдствіямъ въ общественномъ, нравственномъ и религіозномъ быту народа, присоединеніе такой державы, какъ Россія, къ д'єлу свободнаго крестьянства будетъ могущественной поддержкой въ Азіи. Освобожденіе крипостных въ Россіи основано на надили крестьянъ землей и, что удивить многихъ въ Англіи, каждая русская деревня составляеть маленькій муниципалитеть, самостоятельный міръ, гдѣ сельскіе старшины отправляють правосудіе въ деревенскихъ распряхъ. Превосходная школа для самоуправленія! Русскіе крестьяне, при своей наклонности къ передвиженію, неизбіжно разсіноть сімена этого улучшенія везді, гді только появятся; они ободрять азіатскаго поселянина въ его сопротивленіи этой пагуб'є, грызущей Авію, феодализму, и приведутъ на память индусскому крестьянину его собственную, прекрасную систему сельскаго устройства, которая столь долго поддерживала благосостояніе Индіи 1). Но едвали-ли авторъ

<sup>1)</sup> Прежняя система сельскаго устройства въ Индіи имела въ основе принципъ

брошюры вполнъ сознательно уяснил себъ, что восхваляемый имъ принципъ, какъ и развиваемая Миллемъ теорія, не иное что, какъ наше родное начало общиннаго землевладенія, подчиненное праву государственному, а не частному, какъ бы следовало по теоріи экономистовъ. Різкое противорічіе этого начала съ вышеприведенными словами лорда Стэнли очевидно для всякаго. Нынъ уже и «Times» находить, что неудачность церковнаго билля, неудовлетворившаго ирландцевъ, должна побудить правительство и нардаменть «обратить самое серьезное вниманіе на вопросъ поземельный и разрѣшить его раціональнье, чьмъ быль разр'вшень вопрось церковный». Но если доводы Милля, Уэда и даже почтеннаго органа лондонскаго Сити, недостаточно убъдительны въ глазахъ западно-европейскихъ и американскихъ капиталистовъ и землевладъльцевъ-законодателей, то, напротивъ, мы съ своей стороны не можемъ не признать, что къ обычной нашей общинъ слъдуетъ относиться гораздо внимательнъе, чъмъ это многими принято у насъ. Община, безъ всякаго сомненія, носить въ себъ искони присущую народнымъ массамъ идею соціально-государственнаго устроенія и гражданственности, и иде'в этой едвали можеть быть отказано въ общечеловъческомъ ел значеніи. Развить же общину окончательно до совершеннъйшей практической организаціи, такимъ образомъ, чтобы къ избытку оборонительныхъ силъ ея присоединилась еще способность правильнаго, самобытнаго и безконечнаго саморазвитія, вотъ въ чемъ заключаются, по нашему мненію, и заслуга и задача Россіи; воть къ чему идеть и должно идти наше законодательство.

А. Клаусъ.

общинный, утерянный тамы подъ владычествомы англичаны. Очервы стат. по Кольбу В. Покровскаго, стр. 17—19.

# ИЗДАЛЕКА И ВБЛИЗИ

поввоть.

#### VI.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВАГО ВИЗИТА.

Часовъ въ десять вечера, семейство Карповыхъ сидѣло въ залѣ. Хозяинъ, по обыкновенію, заложивъ за спину подушку, закрывъ глаза, сидѣлъ на диванѣ и время отъ времени сдвигалъ свою ермолку то на одну сторону, то на другую. Онъ дѣлалъ это всякій разъ, когда его занимали какія-нибудь новыя мысли. Въ настоящее время онъ думалъ о томъ, какое направленіе слѣдуетъ дать возникающимъ отношеніямъ къ графу, и къ чему можетъ повести знакомство съ нимъ?

Его практическій умъ рѣшилъ, что «пѣшій конному—не товарищъ»: графъ—особа высшаго полета, между тѣмъ какъ Карповъ передъ нимъ человѣкъ маленькій, скромный землевладѣлецъ, мѣдными пятаками составившій себѣ нъкоторое состояніе; хотя совѣсть подсказывала ему, что его состояніе поспорить съ любымъ графскимъ. Какъ бы то ни было, Карповъ не находилъ ничего общаго между собою и графомъ, и рѣшился ни на волосъ не измѣнять своей обыденной жызни, даже въ такомъ случаѣ, еслибы его сіятельству вздумалось влюбиться въ его дочь: не покупать лишняго вина, исключая лиссабонскаго, которое постоянно подавалось къ столу, не одѣвать лакея лучше того, какъ онъ одѣтъ всегда, т.-е. съ потертыми локтями на старомъ фракъ и не совсѣмъ бѣлыми, нитяными перчатками.

Успокоившись на такомъ ръшени, старикъ открылъ глаза и съ ласковой улыбкой посматривая на свою дочь, разглядывав-

шую съ своей тётей «Иллюстрацію» за большимъ круглымъ столомъ, началъ отбивать ногою тактъ подъ фортепьянную игру своей жены и припѣвать: «рыба-акъ не шуми!» (хозяйка играда отрывокъ изъ «Фенеллы»). Вдругъ на улицѣ залаяли собаки и черезъ минуту у самаго подъѣзда раздалось дружное фырканье лошадей.

- Наши прібхали! въ одинъ голось вскрикнули дамы. Въ залу вошелъ Василій Егорычъ, за нимъ Новоселовъ.
- Вотъ мы и отъ графа! возвъстилъ первый. Ну что, что?... наперерывъ спрашивали дамы.
- Погодите, дайте перевести духъ...
  Пили ли чай? спросилъ старикъ.
- Пили у Андрея Петровича, сказалъ юноша, указывая на Новоселова: мы къ нему заъзжали, верстъ пять крюку сдълали.
  - А у графа объдали?
- Какъ же! у его сіятельства и об'єдали, и завтракали и шампанское пили.
  - Вотъ какъ! Значитъ онъ вамъ былъ радъ?
  - Еще бы! произнесъ молодой человъкъ, доставая сигару.
- Ну? разсказывай по порядку, сказали дамы, садясь всѣ на диванъ противъ разсказчика, который стоялъ среди залы.
  - Вася! что, красивъ онъ? спросила Александра Семеновна.
- Чрезвычайно! если хотите, до тошноты красивъ... въ вашемъ вкусѣ! Ну-съ! пріѣзжаемъ, началъ Василій Егорычъ, закуривъ сигару:—камердинеры въ бѣлыхъ жилетахъ встрѣчаютъ насъ у подъѣзда. Спрашиваемъ: «дома графъ?» — Дома.—Доложите ему: сосѣди по имѣнію.

Хозяйка обратилась къ Новоселову, сидъвшему у окна:

- Послушайте, Андрей Петровичь: вы явились въ этомь самомъ костюмъ?
  - А то въ какомъ же? возразилъ Василій Егорычъ.
- А я думала, что вы завдете въ себъ домой, переодънетесь...
- Ну, ладно! по платью встръчають, а по уму провожають... не такъ ли Андрей Петровичъ? возразиль старикъ.
- Оказалось, папаша, графъ васъ знаетъ, продолжалъ Василій Егорычъ: когда, говоритъ, онъ былъ предводителемъ, онъ вздилъ къ моему отцу.
- Я его помню! подхватиль старикь: ему было тогда лѣть двънадцать...
- Начались разговоры: на долго-ли? какъ и что? Зашла ръчь о Петербургъ, о заграничной жизни и т. п. Графъ быль очень разговорчивъ. Я замътилъ, что пріъздъ нашъ былъ кстати...

Графъ водилъ насъ по саду, по оранжереямъ; ну, ужъ садъ!... просто итальянская вилла! Показывалъ намъ памятникъ изъ каррарскаго мрамора, сооруженный его предками надъ одной собакой... показывалъ даже огромнаго медвъдя, котораго онъ недавно купилъ за пятьдесятъ рублей у медвъжатниковъ.

— На что же онъ ему?

— Должно быть для сильныхъ ощущеній... Словомъ, графъ, какъ видно, жестоко скучаетъ. О Петербургѣ вспоминаетъ съ отвращеніемъ: эти Берги, Деверіи и т. п. ему ужасно надоѣли; разсказывалъ, какъ у кассы, въ большомъ театрѣ, когда въ афишахъ значилось, что будетъ пѣть Патти, двухъ любителей задавили до смерти. Чортъ знаетъ, что въ самомъ дѣлѣ творится!..., Представьте себѣ: несмотря на всѣ увеселенія, въ Петербургѣ свирѣпствуетъ такая пустота, что однажды (разсказывалъ графъ) во время зимы два знакомые ему витязя ѣздили, ѣздили по Петербургу, наконецъ спрашиваютъ лихача: «послушай! что возъмешь свезти насъ въ поле и тамъ заблудиться?

— Какъ заблудиться? спросили дамы.

— Очень просто: какъ плутають въ полъ?... Всъ захохотали.

Ну что же лихачъ?

— Лихачъ, разумъется, сообразиль въ чемъ дъло, говоритъ: «заплатите мнъ двъсти рублей за лошадь и ступайте, куда знаете: мнъ, говоритъ, пока жизнь не надоъла; у меня жена, дъти... А съ вами заблудишься, да и замерзнешь...»

— Значить, графь рушился навсегда поселиться въ имуніи?

спросиль старивы дот за вадред мерте же выполно и

- Навсегда. Ужъ если, говорить, очень скучно будеть въ деревнѣ, то проѣдусь за границу, или куда-нибудь въ Бомбей, но ужъ никакъ не въ Петербургъ. Или, напримѣръ, такіе курьёзы разсказываль: «зайдешь, говоритъ, куда-нибудь въ ресторанъ только и слышишь: «дюжину устрицъ! Sterlet à la minute, бутылку шампанскаго!» Заглянешь въ афиши тамъ «въ Большомъ театрѣ «Золотая рыбка», въ Александринскомъ «Всп мы жажедемъ любеи», у Берга «Студенты и гризетки», еще какіято греческія богини. А ужъ какая скука царитъ въ аристократическихъ гостинныхъ; надобно имѣть желѣзное терпѣніе, чтобы выносить ее: разговоровъ никакихъ, исключая той же Патти, la belle Helène, да обычныхъ сплетней...»
- Удивительный, въ самомъ дѣлѣ, городъ! замѣтилъ старикъ: сколько денегъ поглощаетъ... А вишь чѣмъ занимаются? Ищутъ, гдѣ бы заблудиться?...
  - Графъ показывалъ намъ свои ученыя принадлежности,

говориль разсказчикь: микроскопь, минералы, колбы. Въ кабинеть зашла рычь, гдь находится минераль хризоберилль? Графъ сказаль, что въ Зеландіи; Андрей Петровичь объявляеть, что хризобериллъ вмёстё съ изумрудомъ находится у насъ на Урале. Графъ такъ и вытаращилъ глаза: ему показалось, что къ нему прівхаль самь академикь Кокшаровь... Да! туть замічательныя вещи были; я вамъ разскажу, какой ученый разговоръ велъ Андрей Петровичъ съ графомъ, когда мы гуляли по саду. Графъ началь съ того, что онъ погрузился въ естественныя науки, такъ какъ онъ однъ и могутъ дать положительное знаніе. На это Андрей Петровичъ замътилъ, что не будь естественныхъ наукъ, мы бы долго еще летали въ эмпиреяхъ, упиваясь музыкой собственнаго красноръчія, трактуя объ идеальности въ реальномъ и, подобно Рудинымъ и Лаврецкимъ, ударяя по струнамъ женскихъ сердецъ. Съ этимъ графъ совершенно согласился. Пошли разсужденія объ эгоизм'є, на тему:

Каждый себя самолюбьемъ измучиль, Каждому каждый наскучиль,

что всв чего-то ждуть, словно не ныньче, завтра наступить сввтопреставленіе... Графъ спрашиваль: «въ чемъ же секреть?» А воть въ чемъ, сказалъ Андрей Петровичъ: если мы будемъ понимать эгоизмъ такъ, какъ понимали до сего времени, то мы не только ничемъ не будемъ отличаться отъ вандаловъ, но даже просто отъ акулъ, которыя темъ только и занимаются, что пожирають слабъйшихъ себя: тогда нечего и думать о прогрессъ, о которомъ мы болтаемъ съ утра до ночи; тогда и самая жизньто человъческая сдълается невозможною. «Что же дълать? Какъ выдти изъ этой пропасти?» спрашивалъ графъ. Заняться самоисправленіемъ, былъ ему отвътъ: отцы наши могли себъ благодушествовать, подвергая всякаго рода экспериментамъ своихъ ближнихъ; теперь эти развлеченія мало кого удовлетворяютъ оттого, что всё начали сознательно относиться къ окружающему и нётъ сомнинія, что если общество не исправится, оно задохнется отъ скуки, — этой современной моровой язвы. Я съ своей стороны добавиль, что кажется уже пришель судья милосердый — отдылить козлищь отъ овець, пшеницу отъ плевель... не все-то намъ порхать по цвъткамъ... Графъ сильно задумался. Наконецъ онъ спросиль: «въ чемъ же должно заключаться самоисправленіе?» Тогда мы передъ нимъ выдвинули соху.

— Что это? какія глупости! воскликнули дамы: неужели вы

не могли обойтись безъ вашей дурацкой сохи?...

— Нельзя, нельзя! mesdames! этотъ инструменть краеуголь-

ный камень общественнаго благосостоянія... А по вашему если человъкъ носить pince-nez, такъ и надо разсуждать съ нимъ объ однихъ сильфидахъ? Вы видите, что сильфиды ему надоъли! что же остается ему предложить кромъ сохи андреевны!

- Оставь свои глупости! перебила хозяйка: скажи лучше,

что же онъ, къ намъ объщался прівхать?...

— На этихъ дняхъ непремѣнно пріѣдетъ... Какъ изволите видѣть, милостивыя государыни, порученіе ваше мы исполнили; за это вы должны благодарить насъ, заключилъ Василій Егорычь.

- Merci, merci...

— Андрей Петровичъ, обратилась хозяйка къ Новоселову: какъ вы нашли графа?

— Мнъ кажется, онъ человъкъ со всъми достоинствами...

— Короче—bel homme! подхватиль молодой Карповъ; впрочемъ онъ добрый малый... Теперь я поведу рѣчь о томъ (про графа кажется уже довольно), что съ завтрашняго же дня я устраиваю во флигелъ лабораторію, пора приниматься за дѣло; потомъ мы съ Андреемъ Петровичемъ рѣшили на счетъ васъ, сударыня, — обратился Василій Егорычъ къ сестрѣ: — мы хотимъ сдѣлать такого рода предложеніе: не угодно ли вамъ брать уроки по какой-нибудь отрасли знанія у меня или у Андрея Петровича? Намѣрены ли вы чѣмъ-нибудь заняться, кромѣ вашихъ куколъ и собачекъ? Мнѣ кажется, вамъ скоро наскучать дѣтскія игры...

— Да я готова, воскликнула Варвара Егоровна: кто-жъ тебъ

сказаль, что я только способна играть въ куклы?

— Пожалуйста не обижайтесь. — Василій Егорычъ поцѣловаль сестру. — Теперь позвольте спросить, какой предметь вы желаете изучать?

— Я право не знаю, — сильно покраснъвъ, сказала дъвушка.

— Хотите я вамъ буду читать гигіену — умѣнье сохранять свое здоровье? предложилъ Новоселовъ.

— Съ удовольствіемъ, отвѣтила будущая ученица.

— Ахъ, Basile! чего ты не затъещь? возразила мать: скажи ради Бога къ чему эти уроки? Въдь она читала много: напримъръ, «Хижину дяди Тома», Островскаго, Тургенева, мало ли кого?

— Ну, пусть играетъ въ куклы, сказалъ молодой человъкъ.

— Матар я съ удовольствиемъ готова поучиться чему-ни-

— Maman, я съ удовольствіемъ готова поучиться чему-нибудь...

Въ это время старикъ обратился къ Новоселову:

— Ничего! Займитесь съ нею... какъ сохранять здоровье, всякому надо знать... А то, признаться, мнъ доктора наскучили.

Надо дёлать такъ, чтобы обходиться безъ нихъ; я вёкъ цёлый прожиль безъ всякихъ лекарствъ...

- А вы мнъ, Егоръ Трофимычъ, позвольте у васъ брать

уроки сельскаго хозяйства, сказаль Новоселовъ.

— Съ большимъ удовольствіемъ, отвѣтилъ старикъ: вы какъ думаете на счетъ хозяйства? у насъ тутъ свой университетъ.

Хозяйка поднялась и объявила, что отправляется на верхъ; она пригласила съ собой сына, чтобы онъ разсказалъ ей коечто про графа.

- Черезъ полчаса я буду во флигель, сказалъ молодой Кар-

повъ Новоселову: если соскучитесь, приходите.

### VII

# весъда въ кабинетъ.

Дамы съ Василіемъ Егоровичемъ отправились наверхъ; старикъ повелъ Новоселова въ свой кабинетъ, приказавъ слугъ за

жечь ламиу.

Въ кабинеть на стънахъ висъли фамильные портреты, связки ключей отъ кладовыхъ, барометръ, сабли съ портупеями и цълый рядъ старыхъ картузовъ, которые когда-то носилъ Карповъ; на столъ лежали конторскія книги, очки, мъшечки съ образцами овса и гречихи, молитвенники. Въ переднемъ углу, украшенные вербами, помъщались образа въ золотыхъ кіотахъ, внутри которыхъ хранились бархатныя шапочки отъ святыхъ мъстъ, вънчальныя свъчи и аномаліи хлъбныхъ злаковъ: двойные, тройные и даже семерные колосья ржи и пшеницы.

— Прошу покорно, сказаль старикъ, указывая гостю на ди-

ванъ и самъ располагаясь въ вреслахъ.

Новоселовъ закурилъ сигару и началъ:

— Мнѣ, Егоръ Трофимычъ, хочется поближе познакомиться съ положениемъ сельскаго батрака. Сколько вы платите своимъ рабочимъ въ годъ?

— Цена разная, сказаль старикь, искоса поглядывая на собеседника: впрочемъ никакъ не боле тридцати пяти рублей

въ годъ... харчи мои...

— А одежда?

Ужъ это ихъ дъло! какъ они хотятъ...

Наступило молчаніе.

— Да зам'ятьте, продолжаль старикъ: изъ этихъ тридцати ияти рублей крестьянинъ долженъ заплатить подушныя, пастушныя, пожарныя, мостовыя; сверхъ того одёть, обуть себя, про-кормить дётей...

— Такъ, задумчиво проговорилъ Новоселовъ.

— Что-жъ дѣлать? Такая цѣна вездѣ: оттого-то всѣ мужики и разорены. Придеть время платить подати, мужикъ начнетъ метаться какъ угорѣлый; нанимается на заработки—за какую угодно плату; ужъ тутъ его бери руками. Ошалѣетъ совсѣмъ: ты ему даешь пять рублей за обработку десятины, а онъ проситъ четыре съ полтиной... Что говорить, сказалъ старикъ, вздохнувъ: положеніе безвыходное... Вотъ вамъ и воля, которой вы добивались, господа прогрессисты.

— A нъть-ли между вашими мужиками такого господина, который вовсе не имъетъ земли, слъдовательно не знаетъ ни по-

душныхъ, ни пастушныхъ.

— Есть такой мужикъ: его вовутъ Андреяшкой. Онъ отказался отъ надъла, выпросилъ у міра мъстечко для избы и живетъ одинъ съ женою. Поутру придетъ къ моему старостъ и спрашиваетъ работы. Ему нътъ дъла, кормлена ли лошадь, которую ему даютъ; сломалась соха, давай другую. Такихъ бобылей стало появляться не мало, особенно въ послъднее время. Да по-моему, Андреяшка—философъ. Вы что же, Андрей Петровичъ, хотите завести работниковъ?

— Сохрани меня Богъ, сказалъ Новоселовъ: — въдь, по вашимъ словамъ, я имъ долженъ платить по тридцати пяти руб-

лей въ годъ?

- Разумъется. Иначе какая же вамъ будетъ выгода? Такъ что же вы намърены дълать? спросилъ Карповъ, пристально глядя на гостя.
- Удалиться отъ зла и сотворить благо; другими словами продать землю.

— Какъ?..

— Непремънно...

— Послушайте, Андрей Петровичъ: я право никакъ не могу върить тому, что вы говорите. Извините за нескромный вопросъ: чъмъ же вы будете жить? Деньги, которыя вы получите за ваше имъніе, конечно пролетять, служить вы не хотите, на что же

вы разсчитываете?

— Дёло вотъ въ чемъ, добрёйшій Егоръ Трофимычь: признаться сказать, надоёли мнё эти родовыя наши имёньица, съ которыхъ мы получаемъ доходъ, не помышляя о томъ, какими путями онъ достигаетъ нашего кармана... а главное—пользы-то намъ отъ него мало... хочется мнё хлебнуть горькой чаши, которую пьетъ нашъ народъ.

— Значить, хотите быть мужикомъ?

— Гдё мнё объ этомъ мечтать—изнёженному баричу, просто потёшить себя хочется: опротивёлъ мнё нашъ пресловутый, незаслуженный комфортъ; попробую надёть мужицкій армякъ...

Старикъ засмънлся и вдругъ воскликнулъ:

— Да вы, я вижу, шутите мужицкимъ армякомъ-то? Знаете ли, на что вы ръшаетесь?

— Знаю...

— Нътъ, не знаете... Вы, батюшка, съ позволенія сказать, мелко плаваете! Хотите я вамъ разскажу, что такое мужицкая жизнь?

— Сдълайте одолжение. Я васъ предупреждалъ, что мнъ хочется поближе познакомиться съ положениемъ нашего крестья-

нина.

— Эй, человъкъ! подай намъ вина! крикнулъ старикъ. Слуга подалъ лиссабонское. Собесъдники выпили по бокалу.

(У Карпова и къ простой водкъ подавались бокалы).

— Слушайте, почтеннъйшій Андрей Петровичь; я буду кратокь, но выразителень, — такъ началь старикь, наполнивь снова бокалы. Представьте себъ мужицкую избу, — старикъ низко раввель руками, желая представить убогую хижину: вонь... мерзость... тараканы... Старикъ отплюнулся: н-нътъ, вы не знаете мужицкой жизни; я вамъ ее обрисую...

— Обрисуйте, пожалуйста.

— Выпьемъ! сказалъ старикъ. Я, батюшка, около сорока лътъ трусь около этого народа: я его изучилъ не по книжкамъ, какъ вы..! Про лътнюю пору я вамъ не буду говорить; вы ее болъе или менъе знаете; а я начну съ зимы, когда вы въ своемъ Петербургъ слушаете Патти, а у насъ въ трубъ своя Патти запъваетъ.

— Вы разскажите, что я буду дёлать зимою, живя въ крестьянской избё?

— Я къ тому-то и веду. Прежде всего надо встать съ пѣтуховъ, часа въ три утра, чтобы задать всей скотинѣ корму... слышите? а кормъ надо съ вечеру изготовить въ вязаночкахъ; потому въ три часа утра некогда его искать на гумнахъ; темно, да еще пожалуй на волка наткнешься, у насъ же волковъ пропасть, примите къ свѣдѣнію (они ходятъ по дворамъ—ловятъ собакъ)... На разсвѣтѣ опять принимайся за кормъ; тутъ надо идти въ одонья и отрывать его изъ-подъ снѣгу. Потомъ разносить этотъ кормъ по двору, по закутамъ; а замѣтьте, дверей вездѣ пропасть; иную отворишь—она изъ пятки вывернулась,—надо чинить, а то выскочитъ скотина. Далѣе, придете въ избу—

отдохнете, да поговорите съ бабами о томъ, когда начать — морозить таракановъ!... Вотъ вопросъ! А не забудьте, на дворъ опять реветъ скотина, проситъ опять ъсть!...

- Да вёдь сейчась дали...

— Что жъ такое что дали? вёдь кормь-то не питательный солома; скотина обереть колосокь, да и опять кричить.

- Ну, а въ продолжении дня?

— Въ продолжени дня? Извольте послушать, какая музыка пойдетъ: надо избу отчистить отъ снъгу, потому въ окнахъ темь; на дворъ вырубить ледъ изъ корыта, обить бочку и ъхать за водой. Потомъ бочка завязла, сидитъ въ сугробъ; глядь, и завертка допнула. Однимъ словомъ, вавилоняне что-ль строили памятникъ, когда было смъшеніе языковъ?... вотъ тоже самое столнотвореніе идетъ и въ мужицкомъ быту... Я очень хорошо знаю, что вы фантазируете: вамъ мужикомъ не быть, это я напередъ скажу; тъмъ не менъе я подробно описываю вамъ мужицкую жизнь, чтобы вы не относились къ ней легкомысленно... Да! мужикъ нашъ—это, я не знаю, какая-то скала! гдъ намъ! Старикъ махнулъ рукой.

— Но вы объщались разсказывать, такъ продолжайте, ска-

залъ Новоселовъ.

- Что-жъ разсказывать? Что разсказывать про адъ вро-

мѣшный!... съ грустью проговориль старикъ.

— Вы мнѣ, Егоръ Трофимычъ, объщались читать лекціи по сельскому хозяйству: вотъ, что вы теперь передаете, это-то я и

жедаль сдышать отъ васъ.

— А весна!... продолжаль старикь, покачавь головой: всѣ больны, скотина безь корму... хлѣба нѣтъ... Или воть, самое простое обстоятельство, напримѣръ, сошникъ наварить. Мужикъ приходить къ кузнецу; оказывается, что кузнецъ заваленъ работой; значить, прошатался задаромъ. Въ другой разъ идетъ; кузнецъ говоритъ: «еще не брался за твою работу». Ну, наконецъ справленъ сошникъ. Мужикъ выѣхалъ пахать, прошелъ нѣсколько бороздъ—хлопъ! палица пополамъ; надо ѣхать въ городъ; а тутъ на встрѣчу верховой съ извѣстіемъ: мировой судья требуетъ въ свидѣтели. Мужикъ ѣдетъ за двадцать верстъ къ мировому; а тамъ объявляютъ, что дѣло отложено до пятницы; ступай назадъ! Да что тутъ разсказывать! Ясно какъ день, что вы забрали въ голову пустяки, Андрей Петровичъ... Извините за откровенность.

Новоселовъ молчалъ. Старикъ посмотрълъ на него и сказалъ:

<sup>-</sup> А вамъ, знаете, что нужно?

— Что?

— Жениться, да обзавестись семейкой... воть чего вамъ не-

- Гдв намъ мечтать о такомъ счастіи...

- Отъ чего же? съ участіемъ спросиль старикъ.

- Въдь надо, я думаю, понравиться какой нибудь барышнъ а это вещь невозможная. Нашимъ барышнямъ нравятся каменные дома, да люди, получающіе хорошіе оклады жалованья; а у меня нъть ни того, ни другого. При томъ, какая же дура пойдеть за человъка, у котораго идеалъ соха и армякъ? Вотъ, еслибы я проповъдовалъ теплую лежанку, охотницъ нашлось бы много.
  - Такъ, стало быть, вы все-таки решились пахать?

— Непремънно!

- Ну, батюшка, вы неизлечимы.

— Пожалуй, что и такъ. Прибавьте къ этому, дескать всякій по-своему съ ума сходить. Покойной ночи.

— До свиданія.

# VIII.

# привадъ графа.

Черезь нізсколько дней, слуга Карповыхь объявиль барину, сидівшему за письменнымь столомь въ кабинетів: «графъ ідеть!» Съ тімь же извістіємь онъ бросился въ дівичью и вскорів во всемь домів, среди суматохи и бітотни, на разные голоса раздавалось: «графъ ідеть! ідеть! ідеть! Оля! Груша!...»— «Подайте мнів сюртукь!» кричаль баринь, снимая съ себя камзоль.

Все, что было въ домѣ, припало къ окнамъ и, затаивъ дыханіе, стало высматривать, какъ къ крыльцу подъѣзжала четверня вороныхъ, запряженная въ щегольскую коляску; на козлахъ красовался кучеръ въ форменномъ кафтанѣ и старый камердинеръ въ ливреѣ и шляпѣ съ позументами. Съ невыразимымъ наслажденіемъ, любуясь на это зрѣлище, хознйка говорила своей горничной: «Грушка! да смотри, смотри»...

— Вижу, сударыня! просто на рѣдкость!...

На верху Александра Семеновна, въ какомъ-то упоеніи говорила, отходя отъ окна:

— Оля! мив душно! подай капли!...

— Чортъ бы всёхъ побралъ, кричалъ баринъ, съ трудомъ всовывая руку въ сюртукъ:—изволь исполнять бабъи прихоти...

- Оля! маши на меня въеромъ, опустившись на кушетку,

говорила Александра Семеновна

Одътый по послъдней модъ, въ шармеровскомъ фракъ, въ черныхъ, узенькихъ панталонахъ съ лампасами, въ бълыхъ перчаткахъ, съ проборомъ на затылкъ, графъ явился въ залу.

Лакей доложиль, что господа скоро выйдуть. Графъ началь

поправлять передъ зеркаломъ свою прическу.

Вошель, въ свътломъ клътчатомъ жилетъ и въ длиннополомъ сюртукъ, хознинъ. Графъ быстро сбросилъ съ глазъ pincenez и отрекомендовался.

— Прошу садиться, сказаль старикь, утирая на лицъ поть,

Зашуршали платья и въ залъ явились дамы.

Это мол жена.... мол свояченица, сказаль старикь.

Графъ, ловко придерживая шляпу, сдѣлалъ реверансъ съ глубокимъ поклономъ, при чемъ его pince-nez заблестѣлъ и за-качался какъ маятникъ.

Всѣ усѣлись. Со стороны дамъ послѣдовали одинъ за другимъ вопросы, на которые графъ не зналъ какъ отвѣчать. Малопо-малу бесѣда приняла плавное теченіе. Старикъ распространился о покойномъ отцѣ графа; спросиль о его матери, которой досталась седьмая часть отъ мужнина имѣнія, и получилъ извѣстіе, что она постоянно живеть за границей.

— Такъ вы теперь сами приглядываете за хозяйствомъ? ска-

зальинаконець старикь. зидов Камок актей общовом иг

— Да.... нельзя, знаете.... правда, управляющій у меня честный малый.... но свой глазъ все-таки необходимъ.... Графъ очаровательно улыбнулся.

поджатили дамы.

— A много у васъ нынешній годъ въ посеве спросиль старикъ.

— Десятинъ около трехъ тысячъ, если не больше....

— Слава Богу!...

— Скажите, графъ, спросила хозяйка: въдь вы бывали за границей?

— Едва ли не всю Европу объездилъ, почтительно накло-

нившись, произнесь графъ.

— Разумъется, были въ Италіи?

— Чудная страна! какой климать! да притомъ Италія, — какъ вамъ извъстно, страна искусствъ....

— А Флоренція — я воображаю, что это такое!...

— Это скоръе — женственный городъ.... внаете ли, мягкость какая-то во всемъ.... въ природъ и въ людяхъ.... Тамъ этого нъть, какъ у насъ въ Петербургъ всякій косится другь на

друга.... тамъ все это поетъ.... плащъ черезъ плечо.... шляпа на бекрень.... Да вообще городъ замъчательный самъ по себъ: напримъръ Lung'Arno.... il giardino di Boboli.... palazzo Pitti..... chef-d'oeuvre!

— А въ Андалузіи вамъ не случалось быть? въ свою очередь

спросила Александра Семеновна.

— Въ Андалузіи я былъ провздомъ, съ матерью; она любить Испанію... тамъ такая природа, что право чувствуещь себя несчастнымъ при мысли, что родился на безпріютномъ, мрачномъ съверъ....

— Ахъ! именно безпріютный... мрачный сѣверъ.... — И не скучали за границей? спросиль хозяинъ.

— Уже впоследствии.... действительно началь скучать....

- Ilo Poccin?

— Мм-да.... если хотите....

— Само-собою разумѣется, подхватила Карпова: вы родились въ Россіи.... очень естественно.... да вѣдь всѣ, живущіе за границей, жалуются на тоску по родинѣ.... А кажется, чего бы тосковать?

Графъ вздохнулъ, промолвивъ:

— Что дѣлать! видно ужъ человѣкъ такъ созданъ.

Наступило молчаніе. Всѣ какъ будто хотѣли перевести духъ послѣ обильной умственной пищи, которою угостили себя.

— Ваши молодые люди дома? обратился графъ въ хозяйкъ.

- Они во флигелъ.... я за ними пошлю. Иванъ! Вошелъ слуга. Сходи во флигель и скажи господамъ, чтобы они пожаловали сюда.
- Молодой баринъ у себя-съ, доложилъ лакей, а Андрея Петровича кажись нъту....

— Гдѣ же онъ?

— Они давеча собирались пахать....

Всѣ навострили уши и засмѣялись.

- Ступай, узнай! (лакей вышель). Вёдь Андрей Петровичь, нашь знакомый, —чудакъ страшный, поспёшила объяснить Карпова: явилась у него фантазія—labourer la terre.... vous comprenez, monsieur le prince.... mais certainement c'est une idée fixe....
- Вашъ сынъ и вашъ знакомый говорили мнѣ объ этомъ, улыбаясь сказалъ графъ: конечно, я не спорю, въ этой мысли есть много хорошаго.... гуманнаго даже, и вообще современнаго.... но съ другой стороны, какъ хотите.... Графъ пожалъ плечами: вѣдь это такой трудъ.... такой подвигъ, для котораго, мнѣ кажется, надо родиться героемъ....

— Просто утопія!... подхватила хозяйка: люди молодые.... жаждуть діятельности.... а развернуться не надъ чімъ.... ну и

составили теорію станую про Мановтомин он отран авий -

- Впрочемъ чтожъ? я готовъ! воскликнуль графъ: чтожъ? пахать землю въ гигіеническомъ отношеніи полезно.... Я совершенно согласенъ, что намъ работа нужна.... у насъ движенія мало.... Но предлагать для этой цёли соху!!!. Дёло въ томъ, что у насъ, къ несчастію, есть общественное миёніе деспотъ, предъ которымъ всякій болёе или менёе преклоняется.... Дёло другое, еслибы мы жили гдё-нибудь на необитаемомъ островъ....
  - Они оба дома! возвъстиль слуга: чъмъ-то занимаются....

— Такъ я къ нимъ пойду. Надъюсь, это недалеко отсюда?

спросиль графъ.

— Вамъ хочется въ нимъ? сказала хозяйка, поднимаясь. Иванъ! проводи ихъ сіятельство. Графъ! завтракать съ нами.... надъюсь, вы не откажете намъ въ этомъ удовольствіи...

— Avec plaisir... au revoir.... Графъ удалился.

— Ахъ какая прелесть!... нарасп'явъ возопили дамы, всплеснувъ руками: какъ милъ!... charmant!... il est beau!

— Оля! подай мнв вверъ.... Какой bel homme!...

Восхищансь дорогимъ гостемъ, дамы разошлись по своимъ комнатамъ. Старикъ отправился по хозяйству:

#### TX

## лекція.

Въ сопровожденіи слуги Карповыхъ и своего камердинера, графъ шелъ черезъ садъ во флигель. Садовникъ съ лопаткою върукъ и бабы, половшія клубнику, отвъсили ему низкій поклонъ. Лакей, забъжавъ впередъ, отворилъ калитку. Графъ увидалъ длинное зданіе съ двумя подъъздами.

— Такъ они здёсь живуть, сказаль онъ.

— Такъ точно! — подтвердилъ Иванъ: а энто вонъ ихнія сохи.... прибавилъ онъ, указывая къ воротамъ.

— Какъ?! воскликнулъ графъ.

— Дъйствительно-съ! осмълюсь доложить, они дня съ четыре пашутъ... Сначала по зорямъ... такъ какъ днемъ жарко— а вчера въ самый жаръ пахали...

Графъ смотръль на сохи съ темъ выражениемъ, которое

обличало болье, чымь ужась.

— Да-съ, продолжаль лакей, замътивъ дъйствіе своихъ словъ:

они шибко занялись.... потому соха не свой брать! она всё руки отвертить.... особливо вто тбезъпривычви.... внагольда аступлян

— Имъ никто не помогаеть? спросиль графъ.

— На счеть пахоты-съ? Никто!... они какъ есть безъ всякой прислуги.... молодой баринъ двв палицы сломали, а Андрей Петровичь подсекли-было ноги лошади... Богь дасть, привыкнуть, заключиль слуга.

Черезъ минуту онъ ввель графа въ большую свътлую комнату, среди которой стояль Василій Егорычь, одётый въ блузу, держа въ рукахъ пробирный цилиндръ и стеклянную палочку.

— Ба, ба!... воскликнуль химикь: — я-было только хотыль идти въ домъ. Здравствуйте, графъ.

— Чёмъ это вы занимаетесь?

— Делаю анализъ почвы.

Графъ при помощи pince-nez пристально взглянулъ на цилиндръ...

— Это я осадиль магнезію, объясниль Василій Егорычь: видите, какой получился осадокъ?

— Это магнезія?

— Она.

— А съроводорода сюда не нужно? спросиль графъ.

— На что же? Онъ испортить все дело.
— Значить, почва хорошая?

- Ну, нътъ! возразилъ химикъ, становя цилиндръ на окно: во-первыхъ, хлористый барій никакой мути не производить... лаписъ осадка не делаетъ... соляная кислота шипенья не производить... Словомъ, почву надо удобрять известью, сфрной кислотой и поваренной солью... воть какова земелька-то! да и фосфорных в солей очень мало...-Ну-съ, разсказывайте, какъ вы «поживаете?» медвёдь живъ? на сенту, на простатиров это не проде
- Ничего... на дняхъ скинулъ было съ себя ошейникъ... поправили... Гдѣ же Андрей Петровичъ?

— Онъ въ сосъдней комнатъ. Пойдемте къ нему.

Василій Егорычъ отвориль двери и ввель графа въ другую комнату, въ которой за столомъ сидели Новоселовъ и Варвара Thefre og the Test and all the gray Егоровна.

— Честь им'єю рекомендовать, — моя сестра, сказаль Василій

Егорычъ Дввушка встала и сдвлала вниксенъ.

— Я, кажется, вамъ помъшалъ, началъ графъ, смотря на тетрадку съ карандашемъ, лежавшую передъ барышней.

— О! нисколько! объявилъ Новоселовъ. Не угодно ли при-

състь!

- Андрей Петровичъ читаетъ моей сестръ гигіену...

- Да у васъ сильно процевтаеть наука! объявиль графъ, держась за спинку стула и приготовляясь садиться: если нозволитертиры важь важется упоминаль, что от ... самудоп укристратил

Вы сделаете намъ большую честь... но мы уже на половинъ дороги, сказалъ Новоселовъ.

Графъ сълъ, сказавъ дъвушкъ, которая слегка отодвинула свой стуль: «mille pardon; mademoiselle»:

- А вы не слыхали новость, графъ, сказалъ Карповъ: Анпрей Петровичь продаеть свою вемлю и удаляется въ пустыню...

The Kake Soryalize of orbin Runnick ground and for the contractions

Кое-куда... впрочемъ это еще не скоро.

— Какъ жаль! вы останьтесь съ нами, Андрей Петровичъ...

-Объ этомъ мы поговоримъ; позвольте мив кончить лекцію. Василій Егорычь также сёль послушать. Новоселовь объявиль: — предупреждаю васъ, графъ, что наша беседа ничего новаго не представить для вась, все это вы тысячу разъ слыхали...

Ахъ, напротивъ... я увъренъ... я такъ мало знаю...

«Вотъ въ чемъ дело, обратился учитель къ своей ученице:

«Въ природъ, какъ я упомянулъ, разлита творческая сила; возьмите растеніе, кристаллъ какой-нибудь, мускулъ — все это созидалось вследствіе творческой силы; изъ зерна является растеніе съ листьями и цвъткомъ, наши пищеварительные органы изътржаной мукитум вють сдвлать кровь до віндин водна додж

«Люди богатые вдять кровавые ростбифы, другими словами, тотовую кровь вливають въ свою собственную, такъ что желудку не надъ чемъ и призадуматься; за то привывшій въ ростбифамъ желудовъ станетъ въ тупикъ передъ ржанымъ хлъбомъ, а какая-

нибудь редька повлечеть за собою смерть

«Такъ какъ человъкъ существо всендное, то и богатые люди прибъгають къ спаржъ, трюфелямъ, салату, фруктамъ. Но у нихъ, какъ наука доказала, болъе половины пищи остается неусвоенною организмомъ, потому что богатые люди по большей части ничего не дълаютъ...

«Такимъ образомъ, если хотите имъть исправный желудокъ, во-первыхъ, не балуйте его изысканной пищей, а во-вторыхъ, не-

пременно работайте пои вноше в

«Въ этомъ направлении и идите: не хотите простудиться, привыкайте къ холоду; ибо въ настоящее время стало извъстно, что радикальнымъ средствомъ противъ жабъ и катарровъ — служить холодная вода, точно также какь отъ объяденія-діэта и трудъ.

«Вообще, природа все нужное даеть тьмъ, которые прибъгають къ ея помощи, и преследуетъ нарушителей своихъ законовъ. Звърей она одъла въ шерсть, лошади дала копыто, между тъмъ, тунеядца-прежде времени лишила волосъ, надълила подагрой и т. д. Я вамъ кажется упоминаль, что въ природъ существуеть правда; во имя этой правды неумолимая природа жестоко наказываеть всёхъ, считающихъ ее не за мать свою, а за врага, отъ котораго надо скрываться; въ силу этой правды человъчество, хотя и медленно, идетъ впередъ

«Наши цивилизованные люди всё мёры употребляють для того, чтобы удалиться или, върнъе, скрыться отъ природы. За то посмотрите, какъ эта псевдоцивилизація изнёживаеть, разслабляеть и извращаеть людей, дёлаеть ихъ трусами, жалкими

отребьями.!! โดยสุดเลื อุธีแรก สวาจารสถานา และ โดยเละ โรยเลี้ -«Послъ сказаннаго вамъ не трудно убъдиться, что надобно любить природу; а она на каждомъ шагу учить насъ умфренности, труду, самоусовершенствованію, наконецъ тому, что жизнь не есть праздникь, а высокій и тяжкій подвигь. в положить оче

«До сего времени мы не знали цены ничему, а какъ скоро исторія втащила нась въ колею общечеловъческой культуры, мы и забъгали какъ клопы (насъкомое паразитное), ошпаренные киdienie. etgateanen mutoit-nederin myengal --. emontan

«Задача цивилизаціи состоить не въ томъ, чтобы жить на чужой счеть, подставлять другь другу ногу (чего не делають даже самыя низшія сравнительно съ нами животныя, и притомъ гораздо болъе способныя въ общественной жизни, нежели мы, напримъръ пчелы, муравьи и пр.); а въ томъ, чтобы блага природы распредёлить между возможно большимъ числомъ людей, чтобы путемъ науки выяснить тунеядцу, что отъ жирнаго куска, который онъ схватиль у ближнихъ, испортится желудокъ, его постигнутъ разныя бользни, а льнь и праздность доведуть TO CMEPTHON TOCKY, DARRO , ASSERTAGE , ASSERTING AND STATE

> Върь, ни единый песь не взвылъ Тоскливъе лънтяя,

говорить одинь поэть. Словомъ, кусокъ, отнятый у ближняго, тунеядецъ схватитъ себъ на погибель. Вы слыхали крестьянскую пословицу, что чужое добро впрокъ нейдетъ; эта пословица справедлива болве, чемъ думають. Тотъ же поэть въ одномъ мъстъ товорить: чото потовотори ав ост тупетод ав глай.

> Роскошны вы, хлѣба заповѣдные Родимыхъ нивъ — Цвътутъ, ростуть колосья наливные, A H TYTE MUBE! ". Others (II to

Ахъ, странно такъ и созданъ небесами, Таковъ мой рокъ, Что хлъбъ полей, воздъланныхъ рабами Нейдетъ мнъ впрокъ!

Тунеядцамъ пища служить отравой; вся жизнь ихъ не что иное, какъ патологическій процессь; ихъ фешенебельныя квартиры — больницы, гдѣ въ сильномъ ходу геморрои, желудочные катарры, изнуренія, разслабленія, «укрѣпляющіе эликсиры, питательные шоколады», сверхъ всего этого хандра и непомѣрная скука.... Никто изъ этихъ госпедъ не можетъ сказать, что его не грызетъ какой-то червякъ, который —

Въ сердцѣ уняться не хочетъ нивакъ, Или онъ старую рану тревожитъ Или онъ новую гложетъ!»

— Какую глубокую правду вы говорите, Андрей Петровичъ! воскликнуль графъ: позвольте пожать вамъ руку! Я не знаю, какимъ свътомъ!... Графъ не договорилъ и взялся за голову, какъ будто хотълъ оттуда вытряхнуть что-то.... Представьте себъ, продолжалъ онъ: у меня есть одинъ знакомый въ Петербургъ, богачъ страшный. Само собою разумъется, какихъ-какихъ благъ онъ не испробовалъ въ своей жизни: онъ прежде времени облысъть и согнулся, такъ что не можетъ сидъть прямо, а поднявши ноги вверхъ.... этотъ человъкъ обыкновенныхъ блюдъ уже не можетъ ъсть: сидя спиной къ своему повару, онъ приказываетъ ему изготовить напримъръ дупеля, но такъ, чтобы эта птица ни подъ какимъ видомъ не походила на самое себя: «Положи, говоритъ, въ него мозговъ, трюфелей».... вообще чортъ знаетъ чего.... Что-жъ бы вы думали? на этихъ дняхъ получаю извъстіе, что этотъ господинъ хотълъ застрълиться....

Новоселовъ продолжалъ: «Несмотря на роскошь, которой окружены эти несчастные, они покоя себъ не видятъ: то устремятся за границу, то опять на родину и т. д. Жизнь для нихъ не имъетъ ни малъйшаго смысла. Вотъ къ чему можно придти въ

наше время. Привожу слова другого поэта:

Подъ бременемь безплодныхъ лътъ, Изнылъ мой духъ, увяла радость, И весь я сталъ ни то ни съ. И жизнь подъ часъ такая гадость, Что не глядълъ бы на нее!

«Итакъ, обратился Новоселовъ къ Варварѣ Егоровнѣ: теперь мы съ вами узнали, отъ чего происходить вся эта кутерьма. Въ подтвержденіе сказаннаго приведу слова евангелія».

Учитель взяль лежавшую на стол'в книжку съ золотымъ распятіемъ на переплеть, и съ разстановкой прочиталь слъдующее: «Блюдите и хранитеся отъ лихоимства: яко же не отъ избытка кому животь его есть отъ именія его: душа больши есть пищи и тело одежды. Продадите именія ваша и дадите милостыню. Сотворите себъ влагалища не ветшающа, сокровище не оскудъемо (то-есть, займитесь самоисправленіемь, добавиль учитель): да будуть чресла ваши препоясана и свътильницы горящім (равумъется правственный міръ человъка). Блажени раби тін, ихъ же пришедъ Господь обрящеть бдящихъ. Аще же речетъ рабъ въ сердцъ своемъ: коснитъ господинъ мой пріити, и начнето бити рабы и рабыни, ясти же и пити и упиватися. Прівдетъ господинъ раба того въ день, въ онь же не чаетъ и въ часъ, въ-онь же не въсть (припомните Судію милосердаго, о которомъ говориль Василій Егорычь). Той же рабь біень будеть много». Запишите эти тексты въ свою тетрадку, сказалъ Новоселовъ дъвушкъ: — еще присоедините слова апостола: «не трудивыйся да не ясть». На томъ мы пока и остановимся.»

Слушатели сидъли въ раздумьи. Графъ раза два вздохнулъ, устремивъ взоръ въ уголъ аудиторіи и играя брелоками на своихъ часахъ. Василій Егорычъ обратился къ сестръ съ такими

словами:

- Ну, что же ты, убъдилась въ необходимости труда?

Еще бы! промолвила дввушка.

— Это главное! Я радъ, что изъ тебя не выйдетъ сахарная барышня.... Тебя можеть быть занимаеть вопрось: кто эти дармобды, о которыхъ говорилось въ лекціи?

Дармовды — это мы всв!... Положимъ, наши предки Римъ

спасли; да мы что сдълали такое?... Не правда ли, графъ?

 О! безъ сомнѣнія!... тономъ передового человъка сказалъ графъ.

— Вотъ мы когда заговорили о дъль-то! объявиль Василій Егорычь. Всв встали изъ-за стола. — Что называется, добрались по самаго корня....

— Въ настоящее время, подтвердиль графъ: когда, такъ-

сказать, всв въ какомъ-то напряжени.... чего-то ждуть....

— И мечутся отъ скуки, добавилъ Карповъ. Графъ засмъялся. Новоселовъ обратился къ Василію Егорычу:

— Какъ бы мнв найти покупателя на свою землю?

— Найдутся, не безпокойтесь! Я сегодня скажу отцу, не купить і линонь? Запраправ за аксеть

Андрей Цетровичъ хочетъ последовать словамъ евангелія: «продадите имънія ваша», замътиль графь, з сего сідо меров

\_\_ «И дадите милостыню», прибавиль Новоселовы

— Что же, вы хотите буквально исполнить эти слова? спросиль графълмизестия

— Я хочу одну половину имънія продать, а другую отдать

мужикамъ.

Графъ окинулъ съ ногъ до головы проповъдника, и взглянулъ на его учениковъ, какъ бы приглашая ихъ разъяснить слова своего учителя:

Василій Егорычь, скрестивь руки, началь:

— Да что-жъ, графъ?... помочь крестьянамъ слъдуетъ! Мы ъдимъ устрицъ, гомаровъ, а мужики — лебеду. Мы отъ праздности едва не на стъну лъземъ, а у мужиковъ рубаха отъ поту не просыхаетъ....

— Да я— не спорю... я нимало на это не возражаю.... напротивъ, я убъжденъ, что этимъ только путемъ и слъдуетъ идти въ

настоящее время, возразиль графъ.

— Когда на то пошло, давайте, господа, всѣ послѣдуемъ евангельскому ученію: я скажу отцу, чтобы онъ отдаль въ мое распоряженіе мою наслѣдственную часть; вы, графъ, конечно также заявите ваше сочувствіе крестьянамъ. Вѣдь ваша мать не можетъ запретить вамъ располагать своимъ имуществомъ, какъ вы вздумаете....

Само собою разумъется, сказалъ графъ.

- Зпачить, остается сказать: да здравствуеть разумъ! воскликнуль юноша: воть она, наконець, Америка-то! а мы искали выхода! воть гдв наше спасеніе!... пусть тамъ прогрессисты ломають головы надъ экономическими и разными современными вопросами, воображая, что мужиковъ можно просвещать тогда, когда у нихъ желудокъ набитъ мякиной. Нътъ! сперва надо дать челов вку перевссти духъ, а тамъ и книжку подкладывать. Знаете ли что, господа? Если наше ръшение состоится (я въ этомъ и не соми валось), откроемъ школы для народа и сами возьмемся его учить, только не латинскому языку, какъ того желають просв'вщенные друзья народа, а естествознанію. Земли у насъ бездна. и земли давно выпахалась, скотоводства нътъ, удобрять почву нечьмь; шестьдесять милліоновь людей задыхаются въ курныхъ избахъ, питаясь мусоромъ и не имъя никакого понятія о сохраненій здоровья. А мы, образованный классь, б'єсимся отъ скуки, прикидываемся благожелателями родины, разсуждаемъ по-потугински, что Россін гвоздя не выдумала и сидимъ сложа руки гдвнибудь за границей. Между тъмъ, съ русскихъ земель получаемъ денежки, этимъ мы ничуть не брезгаемъ!... Еще за хлъбъ за соль ругаемъ русскій народъ неисправимымъ холопомъ! Какіе мы

сыны отечества?!.. что мы для него сдёлали хоть бы за то, что оно вспоило, вскормило насъ? Мы выучились à la Онъгинъ, Печоринъ, Рудинъ — прикрывать міровыми вопросами и возгласами о гражданской дъятельности свои любовныя интрижки, какими-то исполинскими замыслами объяснять свое тунеядство?... Итакъ, господа, выступимъ на честный путь.... Если не имъли совъсти отцы наши, изъ этого не слъдуетъ, чтобъ и въ насъ ея не было.... Подълимся съ несчастнымъ народомъ, чъмъ можемъ.... Не все-то намъ вздить на его спинъ!...

Слуга возвъстилъ, что завтракъ готовъ. Онъ предложилъ графу

зонтикъ, сказавъ, что ваходитъ туча дана вет д

Въ комнатъ становилось темнъй и темнъй; въ отворенныя окна повъзло прохладой. Зашумълъ вътеръ. Молодые люди вышли изъ флигеля.

### X

# неожиданный случай.

По дорогъ неслась столбами ныль; вътеръ кружилъ солому, пухъ, и несъ къ ръкъ холсты, за которыми бъжали бабы. По темному небосклону змъйками скользили молніи. Слышались глухіе, замирающіе раскаты грома.

Въ саду шумъли и волновались кусты сирени, бузины, яблони, съ которыхъ надали плоды. По направленію къ пасъкъ, стоявшей на краю сада, летъли съ полей пчелы; къ калиткъ съ люльками за плечами бъжали поденщицы, прикрываясь кафтанами. Садовникъ закрывалъ парники соломенными щитами.

Близъ барскаго дома съ хлѣбнаго анбара, подъ который вперегонку спѣшили куры, сорвало нѣсколько притугъ и отворотило уголъ повѣти. По застрѣхамъ слетались воробьи и, недавно кру-

жившіяся подъ небосклономъ, ласточки.

Удары грома слышались одинь за другимъ. Наконецъ закашаль крупный дождь и вскоръ хлынулъ страшный ливень. Въвоздухъ, кромъ сплошной водяной массы, сопровождавшейся необыкновеннымъ шумомъ, ничего не было видно.

Вдругъ молнія, сдёлавъ нёсколько ослёпительных зигзаговъ, быстро упала внизъ и вслёдъ затёмъ раздался оглушительный

ударъ грома; застонала земля и дрогнули зданія.
Сидъвшіе въ отворенномъ сараъ, кучера сняли шапки и на-

божно перекрестились....

- Не обойдется безъ гръха, замътиль одинъ изъ нихъ.

Вследъ за ударомъ хлынулъ проливной дождь.

— У насъ случай быль, разсказываль одинь изъ кучеровъ: пель по дорогъ мужичекъ съ косой; а тучка небольшая зашла надъ самой его головой. Вдругъ грянуль громъ, и мужикъ потихоньку, потихоньку, словно нагибался.... и упалъ.... Мы все это видъли....

Когда на небъ сквозь легкія облачка выглянуло солнце, горничная прибъжала въ конюшню и объявила графскому кучеру, чтобы онъ закладывалъ лошадей. Опуская въ карманъ трубку,

жучеръ сказаль:

— Будь коть свътопреставленіе, — ни на что не посмотрить: что-бы часокъ погодить? Теперь коляску испачкаемъ на отдълку.

— Видно объдать не останется, сказаль другой.

— Господа упрашивали его, отказался... говорить, дома есть дъла..., объяснила горничная и ушла въ домъ.

— Какія дела? возразиль графскій кучерь: —никаких тамь

дъловъ нъту; одна забава — медвъдь....

Лошади были поданы. На крыльц'в происходило прощаніе Карповых съ графомъ.

— Не забывайте насъ, графъ, говорили дамы: прітіжайте на

Ильинъ день; отправимся въ лъсъ....

— Непремѣнно, если не задержить что-нибудь. А вы, господа, обратился графъ къ молодымъ людямъ: пріѣзжайте безъ всякихъ церемоній....

— Какъ жаль, графъ, что вы не остались объдать....

— И дорога грязна, сказаль старикъ.

— Дорога почти высохла.... дождь шель не долго....

Коляска плавно покатилась отъ барскаго дома.

Небо было чисто, лишь кое-гдѣ неподвижно стояли бѣлыя облака. Подъ лучами ярко свѣтившаго солнца, все вдругъ ожило и встрепенулось: трава, которую съ наслажденіемъ щипали животныя, листья деревьевъ — покрылись яркою зеленью. Въ воздухѣ запѣли птицы; послышалось жужжанье пчелъ, стремившихся въ поле.

На сель, при громкомъ пъніи пътуховъ, среди выгона, бабы разстилали холсты. За околицей, въ мокромъ кафтанъ, босикомъ, мужикъ вель за поводъ клячу, запряженную въ соху, на которой звеньла палица, болтаясь между сошниками. Завидъвъ коляску, мужикъ издали снялъ шапку и свернулъ лошадь въ сторону, графъ кивнулъ пахарю головой.

Въ пол'в наперерывъ весело расп'ввали жаворонки. Мимо жоляски потянулись хл'єба; въ н'єкоторыхъ м'єстахъ колосья ржи

Душевное расположение графа не совсёмъ гармонировало съ окружающей природой; его отъёздь изъ дома Карповыхъ, какъчитатель видить, былъ поспёшенъ — и причиною этого было то обстоятельство, что во время завтрака молодой Карповъ съ энтузіазмомъ заговорилъ о пожертвовании земли крестьянамъ. Такимъ поворотомъ дѣла графъ не очень былъ доволенъ. Впрочемъ, къ удовольствію графа, рѣчь молодого Карпова была замята старикомъ, нашедшимъ энергическую поддержку въ лицъ дамъ. Отъе ъхавъ на нѣсколько верстъ-отъ дома Карповыхъ, графъ принялся равсуждать: аменивно учень и молото Тапилотон влозир мо-отъ

— Удовдетворить ли меня эта философія: «продаждь имфніе и раздай нищимь?» Успокоить ли она неугомонный пыль моихь сомньній, мучительную жажду чего-то осмысленнаго, върнаго, яснаго? Неужели последнія слова науки совпадають съ ученіемь евангелія.

сін Камердинеръ доложильница від виначи відо принов.

— Ваше сіятельство! а громовой ударь не прошельния ромьнайте насъ, графу, гонорили зами: пойбалайте насъ, графу, гонорили зами:

Камердинеръ указаль на дымъ вдалекъ Графъ привстальни посмотръдъ впередъти от в запастрон и это дани иссират ---

ажиль Кажется недалеко отве Погоредова, сказаль онвыми поред

— Да это оно и горить! съ увъренностію воскликнуль графъ.

- Такъ и есть, подтвердиль кучеръ: смотри, какъ лижетъ.... все гразгорается подтверского диде стоим осмо обоф!

отлико Пощель! прикнуль графъ. бего опци местул адой лим.

труппами стояль народъ. Мужики садились верхами на лошадей.

въ послъдней деревнъ; подъ названіемъ Сорочьи гивзда; подть барскаго дома — суетился господинъ въ соломенной шляпъ и громко кричалъ: «живъй! живъй запрягайте!»

- Mesdames! обратился господинъ къ дамамъ, стоявшимъ на балконъ, и кивнулъ головой на графскій экипажъ: «monsieur le prince».... Дамы навели на графа бинокли. подото ин избата и манени аткио индектительно
- Проворнъй, кричалъ господинъ въ шляпъ на пожарную команду, выдвигавшую изъ саран бочки информации в помарную
- понати внанку!

— Mesdames! Семенъ Игнатьичъ! ѣдемте!

Вскоръ загремъ́ли гайки, заскрыпъли немазаныя колеса, — и пожарная команда вмъ́стъ съ господами устремилась на пожаръ.

Съ горы открылось Погорълово, объятое яркимъ пламенемъ; въ дыму виднълись черныя шапки пепла... слышался глухой, нескончаемый шумъ народа, трескъ огня и разрушавшихся зданій....

надо всёмъ этимъ звучалъ благовёсть въ набатъ.

Коляска прівхала на пожаръ. Надъ нікоторыми избами въ дыму виднівлись люди съ граблями, попонами, веретьями, которыми прикрывались соломенныя крыши. Близъ самыхъ избъ толпились массы народа; крюками тащили бревна, ломали стропила, провозили бочки съ водой; вырывавшееся изъ оконъ пламя нещадно обхватывало зеленыя деревья, стоявшія у домовъ; въ народів раздавался отчаянный крикъ:

— Скоръй, воды! воды!...

Толпа мужиковъ схватила за узду лошадь, запряженную въводовозку и тащила ее въ разныя стороны.

— Твоя сгоръла! Не спасешь! моя занялась...

поворанивай! дорогу заняли!

Въ другомъ мъсть кричали:

— He noman! Silver upsile an array a rayungary virture of anomary

-CA L AT HERNAR SAUCIETY MONOGO PROPERTY AND A CONTROL OF THE LEARNING TO THE TARK

Изъ съней одной избы тащили мертваго мужика и, проби-

раясь сквозь толпу, несли его на воздухъ.

По направленію къ выгону народъ выносиль свое имущество; несли бороны, сохи; кто везъ сани, бабы вытаскивали гребни, ухваты, прядки; одинъ мужикъ, потерявъ всякое сознаніе, несъвъ полѣ своего кафтана осколки кирпичей. Среди убогаго имущества, обнявъ свою дочь, голосила мать:

er ar a virtual de minima estadil ar e e como per estil (com) de l'improve de la company de la compa

«Остались мы съ тобой безпріютныя!»....

- fortantini, - pri on presentantini on t**H. Venencein.** amort La complete della displace di sono di tropo di tropo di complete di sono di complete di

## ЧЕХИ

въ 1848 и 1849 годахъ.

## III \*).

Положеніе двять въ Моравіи и Силезіи. — Рейхсрать въ Ввив: составъ его и положеніе партій; рвшеніе врестьянскаго вопроса и проекть конституціи. — Неловкость положенія чешских депутатовь. — Венгерскій вопрось въ рейхсрать. — 6-е октября — Положеніе сейма. — Волненіе Ввин усиливается. — Чехи удаляются. — Взглядъ чеховъ на собитія и отношенія къ нимъ. — Елачичъ и австрійское правительство. — Рейхсрать перенесень въ Кромерижъ. — Императоръ Францъ - Іосифъ. — Впечатльніе, произведенное его вступленіемъ на престоль. — Проектъ конституціи. — Бой съ министерствомъ отъ 6-го января (1849 г.). — Конецъ сейма. — Последнія попытки чешскихъ депутатовъ. — Эпилогъ: Карлъ Гавличекъ. — Общій выводъ.

Мы видѣли, что у чеховъ движеніе политическое усложнялось примѣсью національныхъ тенденцій, и въ то время какъ чисто чешскіе края становились безусловно подъ диктатуру Праги, тдѣ чешскій элементъ совершенно одержаль верхъ надъ нѣмецкимъ, хотя отнюдь его не насиловалъ, въ сѣверо-западныхъ нѣмецкихъ окраинахъ является недовѣріе, оппозиція и протестъ. Изъ Хомутова (Котоtац), городка хебскаго округа (по-нѣмецки Еддег), отправленъ былъ въ Прагу депутатъ разузнать, не грозить ли нѣмцамъ какая опасность; а жители Жатца (Sazz) прислали цѣлый протестъ противъ дѣйствій народнаго комитета, видя въ нихъ стремленіе чеховъ оторваться отъ Австрійской имперіи, на что комитетъ далъ имъ удовлетворительное объясненіє; наконецъ въ тѣхъ краяхъ произведены были повсе-

<sup>\*)</sup> См. выше: янв. 86 стр.

4 E X H . 1306 L

мѣстно выборы во Франкфуртъ, отвергнутые во всей чешской землъ и даже большинствомъ нѣмцевъ въ Прагъ.

Въ Моравіи и Силевіи дёло усложнялось еще больше.

Въ Моравіи, кром' національной борьбы внутри ея, явилось еще тяготъніе къ двумъ совершенно противоположнымъ центрамъ: одни тянули къ Прагъ, другіе къ Вѣнъ. Города, промышленность, торговля и чиновничество здёсь были по преимуществу нѣмецкіе, слѣдовательно моральная сила была на сторонъ нъмцевъ и могла бы притянуть страну къ Вънъ почти безъборьбы, еслибъ въ тоже время здёсь сельское населеніе, болёе зажиточное, чемъ въ Богеміи, не было упорнее и не успело уже оказать нъкоторое давленіе на города. Именно, славянскій элементъ здёсь относился къ нёмецкому, какъ 3: 1. Между дворянствомъ также былъ довольно сильно развитъ духъ автономіи. Понимая, что въ собраніи, состоящемъ изъ представителей однихъ славянскихъ земель, они будутъ имъть больше значенія, чемъ въ томъ, где будуть участвовать все австрійскія вемли, они также склонялись на сторону Праги, а не Въны Вследствие этого мы встречаемь здёсь борьбу, въ которой господствующій элементь представляють німцы, а славяне являются въ оппозиціи, но довольно сильной. Имъ много помогають чехи и славянское общество въ Вене. по водине и вестионе вене

Мартовскія событія выразились здёсь тёмъ, что два главные города Моравіи, Брно (Brünn) и Оломуцъ (Olmütz), начали пересылаться адресами, посланіями и депутаціями то съ Вѣной, то съ Прагой. При этомъ Брно, гдѣ населеніе на половину нѣмецкое и на половину славянское, больше тяготѣло къ Прагѣ; тогда какъ Оломуцъ, гдѣ славяне составляли только одну четверть, совершенно отрѣшился отъ славянства, чему особенно содѣйствовалъ существовавшій тамъ университеть, который быль какъ бы филіальнымъ учрежденіемъ вѣнскаго.

Въ Силезіи дѣла были еще сложнѣе, а славяне были еще слабѣе. Когда-то вся Силезія вмѣстѣ съ Моравіей и Лужицами составляла часть земель, принадлежавшихъ чешской коронѣ. Но послѣ войнъ Маріи-Терезіи съ Фридрихомъ ІІ, самая большає часть ея отошла къ Пруссіи, а Лужицы были подѣлены между Пруссіею и Саксоніею, и за Австріею остались только два округа Опавскій (Тгораи) и Цешинскій (Teschin). Въ первомъ народъ говоритъ видоизмѣненнымъ чешскимъ нарѣчіемъ, а во второмъмѣстное нарѣчіе составляетъ переходъ къ польскому языку. Въполитическомъ отношеніи славяне Опавы тянутъ къ Прагѣ, а славяне Цешина къ Польшѣ. Но здѣсь нѣмецкій элементъ еще сильнѣе, чѣмъ въ Моравіи, и кромѣ тяготѣнія къ Вѣнѣ является

тяготъніе въ Пруссіи, и послъднее чуть-ли не сильнъе, чъмъ первое. Поэтому національное движеніе было здъсь почти незамътно.

Въ объихъ этихъ земляхъ законнымъ порядкомъ, т.-е. черезъ начальство, вездѣ было объявлено, что императоръ даруетъ своему народу конституцію и сзываеть сеймы. По этому случаю въ церввахъ, а въ иныхъ мъстахъ на площадяхъ, отслужены были молебны, оканчивавшіеся торжествомъ и приличными случаю різчами. Потомъ составлялись адресы императору, въ которыхъ выражалась благодарность и преданность, какъ династіи, такъ и идев единства Австріи, и подавались петиціи, подобныя всёмъ другимъ. Жители Брно въ этомъ случав поступили насколько оригинально: имъя въ своемъ городъ самую ужасную австрійскую тюрьму, Шпильбергъ, они прежде всего просили вице-губернатора Брно, гр. Лажанскаго, ходатайствовать предъ императоромъ объ освобождени всёхъ находившихся тамъ политическихъ преступниковъ. Просьба была уважена, и больше сотни преступниковъ, итальянцевъ и поляковъ, выпущены были на божій світь. Это быль истинный праздникь въ ціломъ городі, и лучшимъ деломъ нельзя было ознаменовать первые дни своей свободы, какъ освобожденіемъ людей, страдавшихъ за идею и народное дъло 1). Во внутренности, въ сельскомъ населени движеніе выразилось также темъ только, что крестьяне отказались отъ обязательныхъ работъ и отъ повиновенія панскому начальству. Въ одномъ мъстъ (близь Простейова) по жалобъ мъстнаго начальства для приведенія крестьянь къ повиновенію явился отрядь гусарь; но крестьяне не впустили ихъ въ свое селеніе; а послъ нъкоторыхъ переговоровъ гусары были впущены и вмъсть съ крестьянами отправились на панскій дворъ, прогнали тамошнее начальство, овладели погребами и кладовыми и предались пированью до поздней ночи. Попивши и повыши вдоволь. всв разошлись по своимъ мъстамъ, и больше ничего не было.

Того раздвоенія между сословіями, тёхъ интригь, какія мы встрівчаемь въ Прагів, здісь совершенно не было. Діло шло такь ладно, что 5 іюня въ Брнів открыть быль сеймь. Въ сеймів засівдали уже депутаты отъ крестьянь, и 19-го іюня різшень быль вопрось, на какихъ основаніяхъ должны прекратиться обязательныя крестьянскія работы и всякія личныя отношенія къ помінщикамъ. Проекть быль вполнів изготовлень и поднесень на

<sup>1)</sup> Когда потомъ австрійское правительство начало ссылать арестованных и плінных итальянцевъ въ разныя міста чешской и моравской земель, тогда здісь всі оказывали имъ самый радушный пріемъ, и составлена была подписка для пожертвованій въ ихъ пользу.

утвержденіе императору. Мы не станемъ говорить о немъ, потому что особеннаго онъ въ себъ ничего не заключаль и не имълъ никакого значенія, такъ какъ впослъдствіи правительство ръшило этотъ вопросъ совершенно независимо отъ сеймовъ. Замътимъ только, что въ основаніе былъ положенъ выкупъ, какъ личной работы, такъ и поземельнаго участка, сообразно съ качествомъ почвы и по свойству работъ — конной, воловьей или пъшей, разсчитанной по оцънкъ одного дня; лица, владъвшія однимъ дворомъ безъ поля, освобождены безъ всякаго вознатражденія, а также и тъ, которыя имъли земли не больше трехъмъръ, освобождались отъ платы тотчасъ, какъ только прекратятся тосударственныя повинности, лежавшія на самихъ владъльцахъ

за эти работы и участки.

До 14-го іюня въ Брив было совершенно тихо, и вся особенность отъ прежняго порядка выражалась только свободой слова и непосредственными сношеніями съ Прагой и съ Въной. Иногда только раздавались кочичины; въ августинскомъ монастыръ разбили окна, да на фабрикъ Попра произведены безпорядки, принесшіе фабриканту нікоторые убытки. О «святодушныхъ событіяхъ» въ Прагъ здъсь почти ничего точнаго не знали, потому что пражскія газеты стали опять выходить только съ 18-го іюня; тёмъ менёе извёстно было, что Прагу бомбардирують, что тамъ идеть бой, и это темное извъстіе произвело въ Брив какое-то неопредъленное, смутное движение. Именно 14-го іюня, послъ 5 час. вечера собралась большая толпа народа, большею частію состоявшая изъ рабочихъ и женщинъ, дътей и молодежи, и пошла по улицамъ. Въ сторонъ шли за ними многочисленныя толпы рабочихъ и мъщанъ, которые, повидимому, готовы были въ случав нужды поддержать первую толпу. Эти люди направились къ пекарямъ и съ угрозами потребовали, чтобъ они выдали собравшемуся народу весь готовый запась хлёба; другіе требовали и депетъ. Пекаря, насколько могли, удовлетворили это требованіе. На другой день толны были многочисленнъе и грознъе; онъ напали на мучниковъ и продавцевъ хлъба. Тогда выступила власть, сначала уговорила народъ разойтись, объщая исполнить его требованіе, потомъ сдёлала нісколькоарестовъ, при чемъ, было употреблено въ дъло войско, но все обошлось безъ убійствъ и даже безъ пораненія. Тъмъ все и кончилось. Что это было за движение, мы не находимъ объясненія въ современныхъ изв'єстіяхъ, зам'єтимъ только, что въ Брн'є, городъ по преимуществу фабричномъ, всякое потрясение Австріи вызываетъ движение рабочихъ противъ хозяевъ. Въ 1861 г. мнъ привелось видъть тамъ такое ожесточение рабочихъ, что многие

изъ нихъ явно грозили повъсить нъкоторыхъ фабрикантовъ. Этимъ Брно значительно отличается отъ Праги, гдъ по преимуществу движение бываетъ національное.

Этимъ мы можемъ ограничиться относительно Моравіи и Силезіи, и будемъ снова следить за д'ятельностью чеховъ на

имперскомъ сеймъ въ Вънъ заправания в коле двусти в менто у

Въ правительствъ произошла перемъна: Пиллерсдорфъ вышелъ изъ министерства; мъсто его, какъ предсъдатель, занялъ Вессенбергъ (министръ иностран. дъль); другіе министры были: докторъ Александръ Бахъ (юстиціи), Латуръ (военный), Краусъ (финансовъ), Горнбастль (торговли) и Шварцеръ (публичныхъработъ). Нъмцы были очень недовольны цълымъ составомъ ми-

нистерства и не ожидали ничего добраго.

Предварительныя засъданія рейхсрата начались еще 18-го іюля, хотя многихъ депутатовъ недоставало, особенно чешскихъ. Здъсьподнять быль вопрось о томъ, считать-ли выборы чешскихъ депутатовъ законными, такъ какъ они произведены во время осаднаго положенія. Впрочемъ, выборы эти для чеховъ были очень благопріятны, потому что главные представители ихъ народныхъ стремленій всё попали въ сеймъ; выбраны были даже некоторые,. сидъвшіе еще въ тюрьмъ, напр., Браунеръ. По поводу этого вопроса сейчасъ произошло столкновение между чехами и нѣмцами... Представитель последнихъ, депутатъ жатецкаго округа въ Богеміи, Ленеръ, позволилъ себъ нъсколько ръзкихъ выходокъ противъ-Ригера, оподозривая его и его партію въ какой-то сдёлкі съправительствомъ, основываясь единственно на томъ, что выборы, несмотря на осадное положение, были благопріятны для чеховъ. Ригеръ протестовалъ и требовалъ удовлетворенія, и подобнымъпрепираніямъ не было конца:

Выборъ предсёдателя сейма былъ также въ пользу чеховъ: выбранъ былъ вёнскій адвокатъ др. Шмидтъ, умёренный нёмецъ, и вице-предсёдатель Штробахъ. Чехи заняли правую сторону, а нёмцы лёвую. Въ центрё засёдала цёлая когорта министровънастоящихъ и бывшихъ. Торжественное открытіе сейма императоромъ или однимъ изъ эрцгерцоговъ назначено было на 26-е

іюля, но, кажется, не последовало вовсе.

По составу сейма можно было ожидать, что много времени и много усилій потратится на безполезныя препиранія, всявдствіє взаимнаго предуб'єжденія двух'є противных сторонь, и при самомъ начал'є д'єло доходило до того, что н'єкоторые депутаты готовы были удалиться изъ сейма. Впрочемъ, д'єла все-таки подвигались впередъ. 31-го августа, прошелъ на сейм'є проектъуничтоженія препостного права и вс'єхъ соединенныхъ съ нимъ

**4EXM**. 11893 8 657

отношеній на основаніи выкупа поземельнаго надёла, разм'єръ котораго и вообще подробныя условія поручено было опредѣлить особой коммиссіи; всь повинности, лежавшія на крестьянской земль относительно пом'вщика, и личныя услуги тотчась же прекращаются, но за некоторыя помещики должны получить вознагражденіе; за право собиранія по л'єсу дровъ, пастьбы, равно и другія права крестьянъ пользоваться на господскомъ участвъ должны помъщики получить вознагражденіе; а пом'вщики отступаются отъ своего права пастьбы по крестьянскимъ залежамъ и стернищамъбезъ вознагражденія; патримоніальные суды и другія учрежденія остаются на время до заведенія подобныхъ учрежденій земскихъ и государственныхъ, и содержатся на счетъ государства. Проектъ этотъ быль вполнъ принятъ министерствомъ и 7-го сентября подписанъ императоромъ, при чемъ вмъсто прежняго титулованья: «Мы, Фердинандъ II, божіею милостію императоръ» и проч. стояло: «Мы, Фердинандъ I, конституціонный императоръ австрійскій».

Проекть этоть быль тотчась же обнародовань, несмотря на то, что онъ быль далеко необработанъ и представляль только одни основанія, на которыхъ должно было совершиться окончательное уничтожение крипостных отношений. И время было поторопиться, потому что сельское населеніе, не видя, чтобы что-нибудь дѣлалось въ его пользу въ продолжении почти 5 мъсяцевъ со времени объявленія конституціи, начало недов'трять правительству; особенно усилилось недовъріе у чешскихъ крестьянъ послъ пражскихъ іюньскихъ событій. Съ одной стороны народу непріятно было заведенное вездѣ военное управленіе, съ другой — панскіе чиновники, желая застращать крестьянь, чтобъ хоть напоследяхъ попользоваться ими, распространяли слухъ, что прежнее состояніе продолжится. Поэтому одинъ изъ чешскихъ депутатовъ, патеръ .Янъ Сидонъ, въ засъданіи 24-го августа, изложиль передъ сеймомъ положение дълъ въ провинции и между прочимъ говорилъ: «Вы «скажете мнь: что было до марта настоящаго года, то послъ много улучшилось. Нисколько! эта бюрократія не признаеть никакихъ конституціонныхъ принциповъ. Старая система до сихъ поръ тосподствуеть во всей силь, съ тымь только различиемъ, что она теперь ръзче выдается и стоить въ большемъ противоръчи съ требованіями времени». Далье онъ представляеть, въ подтвержденіе своихъ словъ, цълый рядъ случаевъ, изъ которыхъ видно, что чиновничество, обнадеженное признаками реакціи, подняло голову и возвратилось въ старымъ порядкамъ, а крестьяне все больше «ожесточались.

Такимъ образомъ, обнародывая неполный актъ освобожденія

крестьянь, правительство спасало себя оть хлопоть съ сельскимъ населениемъ съ на опистем вистем вис

Другимъ важнымъ актомъ сейма былъ проектъ конституціи, который былъ уже почти готовъ къ 1-му октября, но еще не разсмотрѣнъ сеймомъ.

Во глав'в основных правъ, конечно, стояла личная полноправность и безопасность, и свобода самоопредёленія и духовнаго и матеріальнало развитія; государство должно помогать этому, и требовать отъ каждой личности уступки правъ не больше, какъ сколько необходимо для достиженія цёли. «Совокупность гражданъ — говорится въ § 3, — составляеть народъ; вс'в государственныя власти происходять отъ народа, и исполняють свое дёло такъ, какъ то опредёлено въ конституціи».

Въ Вънь, между тъмъ, настроение умовъ было весьма неуснокоительное. Народъ зорко и съ недовърјемъ следилъ за всьмь, что двлалось въ сеймь. На правую сторону, т. - е. на чеховъ, смотръли, какъ на людей, предавшихся правительству подъ какимъ-то тайнымъ договоромъ. Этому подало поводъ то, что правительство объявило амнистно за святодушные дни и только некоторыхъ, считавшихся главными виновниками, людей большею частію не занимавшихъ важнаго общественнаго положенія, предало суду присяжныхъ. Въ сущности амнистія эта ровно ничего не значила. Дано было прощение людямъ, вовсене нуждавшимся въ немъ; а скоръе еще они могли требовать удовлетворенія за напрасное долговременное содержаніе въ тюрьм'в... Нъмцы смотръли, однако, на это иначе, и чешскимъ депутатамъне разъ делались оскорбленія въ сейм'в, а на улицахъ чисто тровила опасность. Еще большее недовольство началось тогда, когда пришло въ сеймъ отъ Елачича требование выдачи денегь на жалованье войску и присылки ему еще войска для подавленія мадыярь, а отъ последнихъ явилась депутація съ жалобой на Елачича. Лъвая сторона требовала, чтобъ мадъярская депутація допущена была въ сеймъ для изложения ея жалобъ, а правая отвергала это, называя такое допущение депутатовъ отъ совершенно отдельнаго мадыярскаго сейма незаконнымъ. Правая сторона одержала верхъ, потому что съ нею заодно былъ весь центръ; лъвая страшно ожесточилась. Мадьярская депутація не была допущена въ сеймъ, но нашла самый горячій отзывъ во всемъ населеніи Віны и въ большинстві депутатовъ лівой стороны.

Теперь въ сеймъ шли дебаты о томъ, дать Елачичу денегъ и войско, или нътъ. Нъмцы и поляки были противъ, чехи—за. Бой быль упорный; правая сторона въ этомъ случаъ оказывалась слабою; министры не знали, что дълать. Ихъ вывела изъ

затрудненія изворотливость Ригера. Онъ съумель представить это дело, какъ исключительное, отъ котораго зависитъ спасеніе целости государства, и потому предложилъ передать его на волю министровъ, а сейму перейти къ очереднымъ дъламъ. Предложеніечего одержало верхьцый уджав эйнецикици рольный ответый

Часть войска, по распоряжению министра Латура, отправилась изъ Въны на помощь Елачичу, какъ сказано было въ приказв, для подавленія возстанія мадыры и для охраненія славянь оть ихъ насилій. проположно ден боло подолжно в в операти.

Мадыярская депутація находилась еще въ Вене, когда отправлялось войско на помощь Елачичу. Она обратилась съ жалобой къ целому населенію Вены, и дело удалось. Толпа пришла въ ярость и кинулась на квартиру Латура. Его застали дома. Нъсколькими ударами ножа онъ быль убить; потомъ съ него сорвади платье, и изсвченный и обнаженный трупъ вытащили на улицу, гдъ и повъсили на фонарномъ столбъ. Это былъ первый насильственный поступокът въ Вѣнѣ со стороны народа: То было 6-го октября пот из ведине и техняной боль и пот пр

Министру Баху угрожала та же участь, но онъ, переодевшись, бъжаль и тъмъ только спасся. Императоръ, незадолго передъ темъ вернувшійся въ Вену, опять должень быль убхать съ своимъ дворомъ, и въ этотъ разъ отправился въ Оломуцъ.

Члены сейма еще до этихъ происшествій начали брать отпуски подъ разными предлогами, такъ что противъ этого сделаны были со стороны другихъ депутатовъ протесты, а теперь и подавно большинство думало о томъ только, какъ бы благонолучно убраться. Чехамъ, особенно главнымъ ихъ вождямъ, оставаться не было никакой возможности, хотя должно заметить, что нъмецкие депутаты крайней либеральной партіи, вмъстъ со студенческимъ легіономъ, приняли на себя обязанность охранять ихъ отъ всякаго насилія. Но какія могли быть сов'єщанія, когда зданіе сейма, окруженное вооруженными толпами, находилось въ осадномъ положени? Поэтому чехи, за весьма немногими исключеніями, удалились; а нізмцы и поляки продолжали засізданія.

Изъ Праги, по первому извъстію о вънскихъ событіяхъ, отправлена была депутація для разузнанія діль. Прежде всего она увидълась со своими депутатами, а потомъ пришли для свиданія съ нею и члены нёмецкой партіи, въ числе которыхъ явились даже лица, больше всёхъ ратовавшія противъ чеховъ. Они старались увърить послъднихъ въ безопасности ихъ депутатовъ. Шуселка увърялъ, что это борьба не національная, что противъ народности славянской они не имѣютъ ничего; что это борьба демократіи противъ той реакціи, которая стала на пути либеральнымъ реформамъ и произошла вследствіе интригъ аристократіи; что они не желають ни крвико-централизованной Австрійской имперіи, ни присоединенія къ Германіи, а цёль ихъ образовать федерацію на самыхъ либеральныхъ началахъ. Теперь, кажется, настало полное примиреніе между партіями. Къ сожаленію, это было уже поздно. Движение на улицахъ съ часу на часъ становилось грознъе. Народъ требовалъ, чтобы противъ Елачича приняты были мёры, а мадыярамъ чтобъ дана была помощь. Въ Вёнё уже устроился республиканскій комитеть, который приняль въ свое завъдывание управление городомъ. Однажды публицистъ республиканской партіи, Таузенау, вступиль въ сеймъ и объявиль, что народъ угрожаетъ ему, если онъ не объявитъ Елачича бунтовщикомъ и измѣнникомъ отечества. Сеймъ исполнилъ это требованіе, и отправиль депутата Прато въ лагерь Елачича, съ требованіемъ, чтобъ онъ сложилъ съ себя званіе главнокомандующаго, на что Елачичь отв'втиль, что «онь не нуждается ни въ какихъ приказахъ нынъшняго имперскаго сейма, а пришелъ сюда въ интересахъ цёлой монархіи и ожидаеть только приказаній императора, которому вполнв преданъ».

Въ это время шла рѣзня славянъ — хорватовъ, сербовъ и словаковъ — съ мадъярами. Война приняла совершенно народный характеръ и велась со страшнымъ ожесточеніемъ съ объихъ сторонъ. Въ то время, какъ Вѣна объявляла Елачича бунтовщикомъ и измѣнникомъ отечества, чехи въ назначеніи его главнокомандующимъ видѣли явленіе благопріятное для славянства, и газета «Славянская Липа» такъ отозвалась на это назначеніе: «Наконецъ начинаетъ выяснивать. Правительство наше, до сихъ поръ не рѣшавшееся, къ какой сторонѣ примкнуть, втайнѣ строившее намъ разныя козни, силою обстоятельствъ вынужденное принять опредѣленное направленіе, стало во главъ славянскаго движенія».

Такіе странные, совершенно противорѣчившіе дѣлу, выводы изобличають, до какой степени чехи увлеклись оптимизмомъ. Стоило только взглянуть на составъ тогдашняго министерства, въ которомъ не было ни одного лица, сколько-нибудь наклоннаго къ славянству, чтобъ убѣдиться, что дѣло шло не объ интересахъ славянства, а чисто объ интересахъ династій и абсолютной монархіи. Къ сожалѣнію, этому заблужденію предалось все тогдашнее общественное мнѣніе чеховъ и раздѣлялось главными его политическими вождями; даже радикальные либералы, заявлявшіе, что свобода должна быть обезпечена прежде, чѣмъ народность, увлекались торжествомъ національности, за которымъ въ перспективѣ виднѣлось уже подавленіе свободы, воен-

ное самоуправство и т. д. Въ это время Гавличекъ, поставленный своею либеральною партіею въ число консерваторовъ, такимъ же консерваторомъ оказался и по отношению къ правительству, и дъйствительно быль слишкомъ далекъ отъ того, чтобъ видъть въ немъ славянскую политику. Когда общество «Славянской Липы» совъщалось о томъ, какъ чехамъ держаться по отношению къ Вънъ, Гавличекъ, не видя никакой возможности оказать ей какую-нибудь помощь, предлагаль по крайней мёрё обратиться съ просьбою къ императору, чтобъ Вѣна пощажена была отъ произвола военной силы. Большинство однако было противъ того, и Ригеръ, представитель этого большинства, выразился объ этомъ такъ: «Мы убъждены въ томъ, что это бой народный изъ-за равноправности всъхъ народностей, и потому бой этотъ долженъ быть доведенъ до конца. Та сторона, которая вызвала на бой, должна быть сломлена; въ противномъ случав мы очутимся въ томъ же загонъ, въ какомъ были до этого. Войско должно побъдить, чтобъ обезоружить не студенческие легіоны, а толны бунтовщиковъ, состоящія изъ рабочихъ, которыхъ должно выгнать изъ Вѣны. Наше спасеніе соединено съ выгодами династіи, и мы поэтому не будемъ противъ того, что оно употребляеть войско для достиженія своихь цілей; да это было бы и напрасно, потому что здесь дело идеть о его бытіи: это бой народный не по виду, а по существу (non quoad formam, sed quoad rem). Наконецъ, мы видима склонность династіи ка дарованію свободы; по крайней мірь безт этого она не вт состояніи удержать власть». Заключеніе річи Ригера было крайней ошибкой въ принципъ, не замедлившей обнаружиться на практикъ; а весь тонъ ея поражаетъ неумъстностью.

Чехи хотёли помогать правительству, которое въ томъ совершенно не нуждалось. Они должны были это знать, потому, что не задолго передъ этимъ ихъ братъя словаки, ополчившіеся противъ мадъяръ по тёмъ же самымъ принципамъ, были разбиты не мадъярами, а императорскимъ войскомъ, и ихъ третировали, какъ бунтовщиковъ; они, бёдные, должны были теперь бояться и мадъярскаго, и австрійскаго правительства. А какъ поступили съ ними самими за то, что они, во имя спасенія Австріи, возстали противъ сепаратизма, который раздёляло въ то время и министерство? Съ ними также поступили, какъ съ бунтовщиками: сначала не дали созвать земскій сеймъ, а потомъ вызвали нёсколько демонстрацій и, придравшись къ этому, раз-

громили Прагу. Всв эти уроки были напрасны.

Когда Въна была осаждена войсками, а императоръ съ дво-

ромъ явился въ Оломуцъ, у чеховъ явились новыя надежды и радостинат доприментом от эти и поставително на селително на сели

«Мы уже въ водоворотъ — опять отзывалась «Слав. Липа» куда-то насъ выбросить? Alea jacta est. Настоящій ходъ событій никто не въ состояніи удержать. Императоръ разгибвался на Вѣну, и королевская Прага, какъ говорятъ, дождется той славы и радости, чтобъ дъйствительно имъть въ лонъ своемъ короля и конечно съ цёлымъ рыцарствомъ, этимъ гнёздомъ непріязненнаго настоящему положенію дёль дворянства. Будеть-ли королевская Прага настолько королевскаго образа мыслей, чтобъ не поддаться лести и держаться гордо, не забывая своего достоинства? Она конечно не допустить немецкій дворь, чтобъ онъ онъмечилъ ее, а скоръе ославянитъ его, мы увърены въ этомъ, такъ какъ наконецъ славянство добилось признанія своихъ правъ, хотя бы это было вслыдствие того только, что по недостаточной развитости славянт на нихт лучше можно опереться. Намъ это все равно; мы развиваемся для себя, а не для другихъ, но если эти другіе держатся за насъ, покуда имъ то выгодно, зачёмъ мы будемъ отталкивать ихъ отъ себя? Славянство уже не сказка, а дъйствительность. Славянскія войска покорять дикаго мадьяра, который такъ насильственно сталь на пути славянству. В на не будеть бомбардирована; но правительство будеть держать ее въ особомъ положени до тъхъ поръ, пока мъщанство не обезоружить университеть и пролетаріать, покуда они не перебьють другь друга; а правительству самому не следуеть осквернять свои руки ихъ невинною кровью. Это въдь не Прага, бойня славянскаго народа! это Въна, пріють нъмецкой интеллигенціи, лоно и колыбель императорскаго семейства и двора, и разрушить ее было бы крайнею неблагодарностью. Но Пештъ конечно испытаетъ весь гнъвъ императора. Онъ долженъ быть обращенъ въ пенелъ. Въ этомъ ръшительномъ шагъ славяне не могутъ противиться ни словомъ. Правительству въ этомъ случав должна быть дана полная свобода; съ тъмъ согласится всякій, кому дорога будущность славянской свободы. Если же Австрія распадется, прежде нежели будеть сокрушено мадыярство, тогда горе намъ. Мадыярство можетъ быть сломлено не народомъ, а железною силою войска. Поэтому, мы желаем успъха войску противъ Венгріи, желаем правственнаго покоренія Въны, потому что тогда только возможно свободное славянство. Геній славянскій однако да охранить насъ отъ военнаго терроризма»; оддай произмать дой да дей

Въ этой тирадъ, полной непослъдовательности, доходящей до абсурда, нельзя уловить ничего, кромъ мечтаній и желаній,

которыми воодушевлено было въ то время чешское общество. Я привель это мъсто, какъ характеристичное представление того хаоса, который господствоваль тогда въ умахъ. Конечно, намъ, теперь стоящимъ вдалекъ отъ совершившихся событій, подвергающимъ все холодному обсуждению и им'вющимъ въ рукахъ всь происшедшіе изъ событій результаты, легко разсуждать, давать всему должную оценку, не увлекаясь никакими пристрастіями или предубъжденіями; но въ то время, когда все было возбуждено, когда неизвъстно еще было навърное, восторжествують ли въ цёлой Европъ старые принципы или доведена будеть до последнихъ результатовъ везде начатая ломка, было очень легко и извинительно, ощущая подъ собою колебаніе почвы, потерять голову. Поэтому, указывая на ошибки и несообразности въ дъйствіяхъ боровшихся между собою народовъ и партій, мы слишкомъ далеки отъ абсолютнаго осужденія ихъ и отъ упрека, и указываемъ единственно съ целію очистить факты отъ того оттынка, который придается имъ современной прессой. Кром'в того, чехи въ это последнее время перестали быть активными участниками въ событіяхъ, и вся ихъ политическая дъятельность выражалась только ихъ взглядами на происходящее въ сторонъ отъ нихъ и отношениемъ ко всему этому. Ни въ покореніи В'єны, ни въ войніє съ мадыярами они не участвовали дъломъ, но тъмъ не менъе они являются участниками во всемъ этомъ, принимая все очень близко къ сердцу и произнося свой приговоръ. Что такого рода участие имъло некоторый смысль, это видно изъ того, что ему придавали значение сами дъятели. Такъ Елачичъ, отъ 22-го октября, подъ адресомъ «Славному обществу Славянской Липы въ золотой Прагъ», писаль изъ военнаго стана следующее: «Моя победа въ Пеште была бы неполна и положение враговъ нашихъ въ Вънъ было бы еще прочиве, еслибъ я не подступиль съ войскомъ къ самой Вънъ, чтобъ смирить врага славянства въ столицъ Австріи. Поэтому не могу вполнъ выразить мою радость, когда я узналь, что братья-чехи по одинаковому съ нами побужденію, что доказываеть отозвание чешскихъ депутатовъ изъ вънскаго сейма, развернули свои побъдоносныя знамена передъ Въной, подавая мнъ и войску моему братскую руку съ геройскою ръшимостію, побъдить или пасть со славой. Идя противъ Въны, я воодушевленъ одною мыслію, что иду противъ врага славянства, и утъшаюсь надеждою, что вы мои дъйствія не только опъните, но и поддержите».

«Лица» полнымъ довъріемъ отвъчала на любезность главнокомандующаго, и въ тоже время, какъ бы сознавая, что слова его попали не по адресу, благодарила его за то, что онъ соблаговолиль объяснить ей цёль своихъ дёйствій, и что она вполнё согласна съ когда-то высказанною имъ мыслью, что «еслибъ не было Австріи, то славяне должны бы были создать её». Такъ одинъ рядился въ народное чувство, скрывая подъ нимъ совсёмъ иные, чисто эгоистическіе замыслы; другіе также, щеголяя любовію въ народу, но не понимая истинныхъ его интересовъ, служили орудіемъ тому, кто всегда былъ врагомъ ихъ

народа.

Въ письмъ Елачича съ перваго взгляда представляется чрезвычайно комичнымъ и даже похожимъ на насмъшку, когда онъ говорить о братьях чехах, развернувших свои побъдоносныя знамена передт Впной: это были просто солдаты, которые шли, потому что по духу военной дисциплины не смели не идти, куда ихъ посылало начальство, а предводительствовалъ ими тотъ самый Виндишгрецъ, который недавно поколотиль братьевъ-чеховъ для того, чтобъ доставить удовольствіе німцамъ. Но слова Елачича не были простою любезностью; онъ дъйствительно обрадовался тому, что Прага высказалась противъ Вены, что между ними посъяна вражда, что чехи смирно сидять по своимъ угдамъ, тогда, какъ могли бы весьма значительно развлечь силы австрійскаго правительства. Злая тутка состояла въ томъ, что нъмцы и славяне бились другь съ другомъ и въ тоже время дружились съ своимъ общимъ врагомъ, который бидъ и техъ и другихъ. Мадьяры въ этомъ случат были последовательнее, они бились со славянами изъ за-того, что въ нихъ видели защитниковъ ненавистного имъ принципа австріанизма и погрѣшили только въ томъ, что были слишкомъ самоувъренны и нетерпимы.

Нельзя не остановиться на личности Елачича, который все время играль весьма двусмысленную роль. Ему довёряли и славяне, которымъ онъ обёщаль добыть признаніе ихъ національныхъ правъ, и нёмецкое правительство, которому онъ быль полезенъ именно тёмъ, что придавалъ очень мало значенія національности. При немъ въ хорватскіе и граничарскіе полки опредёлялись постоянно офицеры изъ нёмцевъ, строго господствовала нёмецкая команда, и бёднаго граничара, грудью своей заслонявшаго когда-то Австрію отъ турецкихъ нападеній, а теперь во имя той же Австріи усмирявшаго Вёну, били палками за то, что онъ не умёлъ хорошо объясниться по-нёмецки съ своимъ народнымъ начальствомъ. Отношенія его къ правительству чрезвычайно странныя. Онъ былъ человёкъ придворный и пользовался личнымъ расположеніемъ императорскаго семейства. Правительство дёлаетъ его хорватскимъ баномъ, вполнё пола-

гаясь на его преданность династіи и Австріи. Онъ ополчается противъ мадьяръ, пытавшихся выйти изъ-подъ гнетущей австрійской опеки; потомъ для личныхъ переговоровъ явился въ Инспрукъ, гдъ былъ чрезвычайно благосклонно принятъ императоромъ и всёмъ дворомъ; а между темъ еще до его прибытія сдълано распоряжение отнять у него команду и нарядить надъ нимъ судъ, о чемъ при личномъ свидании не сказано было ему ни слова. Воротившись, онъ не смутился и продолжаль дъйствовать, совершенно игнорируя и судъ, и правительственное распоряжение. Онъ тогда оперся на народное сочувствие и одержалъ верхъ. Тогда правительство признало всв его дъйствія законными и облекло его еще большимъ довъріемъ. Что же это была за комедія? Почему Елачичь, оскорбленный коварствомь правительства, не бросиль его, или по крайней мере зачемь онъ такъ усердствовалъ ему? Намъ это понятно, потому что это черта спеціально австрійская. Объясняя образь действій Елачича, нужно помнить, что онъ прежде всего былъ австріецъ, который глубоко быль убъждень, что все благо его жизни заключается вь австрійской системь. Поэтому онъ жертвоваль и чувствомъ національнаго сознанія, и чувствомъ сознанія своего личнаго достоинства. Напрасно некоторые подозревають въ немъ великіе замыслы создать какое-то славянское государство, къ чему онъ не быль вовсе приготовлень и способень. Онъ върно служиль своему правительству, потому, что съ нимъ связано было и его личное существованіе; онъ шелъ наперекоръ его распоряженіямъ, увъренный, что эти распоряженія дълались или только для вида подъ давленіемъ какой-нибудь посторонней силы, или вслъдствіе того, что всъ потеряли головы, и ръшился дъйствовать по своему убъжденію, на свой страхъ, чъмъ дъйствительно правительству принесъ пользу, а себъ заслужилъ его благодарность. Недовъріе въ нему правительства не могло его оскорбить, потому что это существенная черта, основа всей господствующей тамъ системы: на взаимномъ недовъріи и даже ненависти основано все существованіе Австріи. Не тоже ли самое мы видимъ и въ целомъ тогдашнемъ правительствъ ? Одно правительство распоряжается изъ Инспрука, другое изъ Вѣны, и оба противоръчатъ другъ другу; главнокомандующіе различныхъ частей войскъ действуютъ во имя правительства, но не слушаются ни Въны, ни Инспрука. Въ этомъ наружномъ разладъ вы, всмотръвшись, увидите единство дъйствій; все это только различные пути, ведущіе къ одной цъли. Мы не подозръваемъ въ тогдашнемъ правительствъ какой-нибудь стачки, предварительнаго уговора действовать именно такъ, чтобъ обманывать народъ. Это была бы подлость, въ чемъ обви-

нять кого бы то ни было никто не имветъ права безъ самыхъ точныхъ доказательствъ. Да этого вовсе не было и нужно; это вытекало изъ духа той системы, которая была изстари заведена, и изъ положенія дёлъ, изъ отношеній между собою различныхъ народностей и сословій, которыя были таковы, что вмішательство правительства дёлалось необходимымъ слёдствіемъ народнаго желанія. Говорять, что австрійское правительство довело до крайности принципъ «divide et impera». Мнъ кажется, что оно къ тому вызывается и принуждается тъми самыми элементами, которые находятся въ въчной борьбъ. Къ чему правительству свять вражду, когда она давнымъ давно готова, когда еще части Австрійской имперіи жили каждая отдільно? Могуть сказать: зачемъ оно не помиритъ ихъ, проводя всюду равноправность? Но этого опять-таки не допускають сами составляющіе государство элементы, добиваясь постоянно господства другь надъ другомъ. А требовать отъ правительства, чтобъ оно мирило, значить добровольно становиться подъ его опеку и отдаваться въ его полное распоряжение, что и осуществляется на самомъ дёль. Однимъ словомъ, въ несчастномъ положении Австрійской имперіи, при которомъ никакія либеральныя реформы не осуществлялись отъ національной вражды, не было виновато только правительство; а причина этого заключается именно въ томъ неестественномъ, насильственномъ союзъ, какой представляетъ намъ Австрійская имперія. Покуда существуєть этотъ неестественный союзь, до тёхъ поръ не прекратятся въчные стоны угнетенныхъ народностей, и дикое торжество господствующихъ. Мадьяры давно уже это поняли и добиваются того, чтобъ совсьмъ выйти изъ этого союза; но и они до такой степени проникнуты темъ же духомъ австрійской системы, что изъ своего Пешта создали вторую Вѣну, и Венгерское королевство теперь уже не что иное, какъ та же Австрійская имперія въ уменьшенномъ видъ. Тоже самое было бы и со всякою другою частью Австріи. Поэтому, единственное спасеніе живущихъ тамъ народовъ въ радикальномъ переворот и въ совершенномъ перевоспитаніи, что для нихъ невозможно безътолчка извив и вообще безът посторонняго вліянія.

Къ такимъ результатамъ приводятъ патологическое изучение какъ цёлаго организма Австрійской имперіи, такъ и отдёльныхъ его частей или особей, въ родё Елачича.

Этимъ мы могли бы и закончить свои наблюденія надъ событіями и надъ факторами 1848 г.; но для полноты изложенія нужно нъсколько переступить грань этого года, потому что послъдняя сцена этой драмы, начатой въ 1848 г., доиграна была уже

въ 1849-мъ и мъсто дъйствія также измъняется, — оно переносится Bra Mopabiro, raginario a sisonitalmante acua emmo on vincata . A Commence of the Commence of

The art of the profession of the second Въ то время какъ чешскія войска, подъ командою Виндишгреца осаждали Вѣну, распѣвая пѣсню «Шуселка намъ пишеть», мальяры бились съ сербами, хорватами и съ австрійскими генералами; когда Въна, наконецъ, напрасно прождавши помощи отъ мадыяръ, должна была сдаться и тотчасъ началось приведеніе діль въ порядокь при содійствій штыковь, полицейскихь розысковъ и скораго суда, незамедлившаго украсить столицу имперіи висълицами, — на берегу чешской Моравы, посреди ея плодородной равнины, такъ-называемой «благословенной Ганы», въ небольшомъ городкъ Кромерижъ, мы снова видимъ знакомыя намъ лица тъхъ самыхъ народныхъ представителей, которые незадолго передъ тъмъ ръшали судьбу имперіи въ столицъ ея Вънъ. Сюда перенесенъ быль тотъ самый рейхсрать, который долженъ быль прекратить свою деятельность вследствіе застигшей ихъ октябрьской (бури объеды), до веденнуть принадать и составляют

Здёсь были тё же самыя лица, тоже раздёленіе партій, только при другой внёшней обстановке, и въ министерстве появились две новыя личности, гр. Стадіонъ (мин. внутр. д'ыль) и князь Феликсъ Шварценбергъ (иностр. д.). Избранъ былъ также новый предсъдатель, и выборъ паль на поляка Смолку, человека, принадле-

жавшаго къ крайней левой стороне.

22-го ноября, начались засъданія сейма, и тутъ мы видимъ повтореніе старой исторіи. Дебаты возникають или изъ-за однихъ формальностей, или всл'ядствіе взаимнаго предуб'яжденія и всеоб-

щаго граздраженія: Фод висей ай спорід пилаком дайна уко Прежде всего возникъ споръ о томъ, считать этотъ сеймъ продолжениемъ перваго или нътъ, и потому, читать ли прежде всего протоколы последнихъ заседаній. Это подало поводъ чехамъ и вообще правой сторонъ высказать много оскорбительнаго на счеть поведенія жителей Вѣны въ послѣднее время, что вызвало не менъе ръзкіе отвъты съ львой стороны. Наконецъ согласились последнія заключенія сейма признать недействительными, такъ какъ въ то время многіе депутаты удалились, всябдствіе начавшихся волненій, а оставшіеся тоже не были свободны отъ страха, который внушала имъ вооруженная толпа, ностоянно державшая сеймъ какъ бы въ осадномъ положения. Затемъ министерство выступило съ бюджетомъ на 1849-й годъ, изъ котораго оказывалось, что передержано въ 1848 г. 49 милліоновъ гульд, а, имъя въ виду въ слъдующемъ году большія военныя

издержки, оно требовало разрѣшить ему заемъ въ 80 милл. Это предложеніе не одинъ разъ поднималось и откладывалось, вызывая постоянно отчаянные споры, потому что лѣвая сторона не котѣла объ этомъ и слышать, тогда какъ правая поддерживала министерство. Дѣло это рѣшилось только 22-го декабря, когда произведена была нѣкоторая перемѣна въ самомъ сеймѣ, именно произведены были новые выборы президента, его товарищей и секретарей. На этотъ разъ выборъ въ президенты палъ на приверженца чешской стороны Штробаха. Правая сторона отъ того

стала сильнъе, и заемъ въ 80 милл. разръшенъ.

Въ продолжении этого времени произошла одна важная перемена въ правительстве: отречение Фердинанда, и вступленіе на престолъ 19-лътняго племянника императора, Франца-Іосифа, сына эрцгерцога Франца-Карла, который также отрекся отъ своего права на престолъ. Трудно определить, что было истинною причиною такой перемёны. Въ актё отреченія старый императоръ мотивировалъ его такъ: высказавши, какія цъли преследоваль онь, вступивши на престоль, какъ его добрыя стремленія народъ постоянно встрічаль сь любовію и благодарностію и какъ, наконецъ, въ послъднее время злоумышленная партія хотъла вездъ произвести анархію, что ей однако не удалось, потому что большая часть имперіи осталась върна своему правительству, онъ утъщается тъмъ, что въ минуты тяжелыхъ испытаній получаль изъ разныхь частей имперіи заявленія, «льстящія его опечаленному сердцу»; «но-продолжаєть манифесть-сила событій, видимая и неотвратимая потребность великаго и всеобщаго преобразованія нашихъ государственныхъ формъ, къ которому мы приступили въ мартъ мъсяцъ, и старались проложить ему путь, утвердили насъ въ томъ убъждении, что нужны болье молодыя силы, чтобъ эта великая задача приведена была въ исполнение быстро и удовлетворительно. Поэтому мы, послъ эрълаго обсуждения и проникнутые сознаниемъ необходимости этого шага, пришли къ заключенію торжественно отречься отъ престола»:

Изъ общаго изложенія событій, мы зам'єтимь одно только, что Фердинандъ, при всей его слабости, съ какой онъ соглашался на всё требованія народа, иногда оказывался довольно твердымъ по отношенію къ окружающимъ его министрамъ и другимъ придворнымъ чинамъ тамъ, гдё посл'єдніе хот'єли приб'єгнуть къ насилію противъ народа. Это была одна изъ главныхъ причинъ, по которой въ высшихъ сферахъ сильно желали какъ-нибудь устранить его отъ д'єль, а для этого, какъ видно, не было никакого другого средства, кром'є отреченія, потому что

безъ того онъ постоянно являлся помѣхою. Принудить его къ этому было конечно нетрудно. Изъ этого слѣдуетъ, что вновь вступающій императоръ долженъ былъ обладать качествами со-

The set I E X Mag( things to be

вершенно противоположными: - озгодурова положении!

Заявленія высокопоставленных лиць при вступленіи ихъ на новый пость не имѣють большой важности, потому что, какъ извѣстно, эти лица большею частію не считають себя обязанными согласовать съ ними свои поступки, и часто все сдѣланное въ началѣ, впослѣдствіи времени, забравши силу, отмѣняють и дѣйствують совершенно на иныхъ основаніяхъ, оправдывая такое противорѣчіе потребностію времени и обстоятельствъ, а иногда и вовсе не заботясь ни о какихъ оправданіяхъ, если не считають себя отвѣтственными ни передъ кѣмъ. Примѣровъ этому тьма. Ни одинъ почти министръ или другой какой-нибудь высшій чиновникъ не вступаеть въ должность безъ того, чтобъ не обѣщать много такого, чего онъ навѣрное не исполнитъ.

Тъмъ не менъе, манифестъ Франца-Іосифа, составленный видно въ строгомъ согласіи съ тою программою, которую выработало министерство, заключаеть въ себъ все то, чего должно было ожидать отъ его деятельности и что действительно сбылось. Видно, что онъ писанъ подъ наитіемъ вполнѣ наставшей реакціи и когда уже не было никакого сомнинія въ русской помощи, и что мадьяры будуть покорены. Воть главныя мъста изъ этого достопамятнаго манифеста 2-го декабря 1848 г., «Твердо ръшившись сохранить корону во всемъ ея блескъ и имперію во всей цілости, но въ тоже время готовые раздълить права свои съ представителями своихъ народовъ, мы надъемся, что ст божіей помощью и вт согласіи ст народами намъ удастся воъ земли и народы имперіи слить въ одно велиное государственное тьло. Намъ предстоить тяжелое испытаніе: миръ и порядокъ во многихъ краяхъ имперіи нарушены. Въ одной части имперіи до сихъ поръ свирѣпствуетъ гражданская война. Употреблены всё средства, чтобъ вездё возстановлено было уважение къ законамъ. Подавление бунта и возвращение внутренняго покоя — самыя главныя условія счастливаго выполненія великаго государственнаго дёла». Въ этомъ заключается вся сущность манифеста. Въ немъ ничего не говорится ни о конституціи, ни о томъ, какъ считать всв начатыя реформы, а только въ общихъ выраженияхъ объщаются «благодътельныя перемъны и помолодъние цълой империи», при чемъ также признана, по собственному убъждению, потребность и важность свободныхъ и сообразныхъ съ духомъ времени учрежденій. Главнымъ образомъ манифестъ напираетъ на нарушеніе

порядка и необходимость его возстановленія, такъ что онъ выходить чемь-то въ роде объявления осаднаго положения. Въ заключение новый императоръ говорить, что онъ полагается на разумное и искреннее соучастие всёхъ народовъ посредствомъ ихъ представителей, - на здравый смыслъ сельскаго населенія, недавно получившаго полную свободу, на върныхъ своихъ чиновниковъ, на испытанную храбрость, вфрность и непоколебимость славнаго войска. «Мы надвемся, говорить онъ, что войско будеть и намъ, какъ предкамъ нашимъ, опорой трона, а отечеству и свободнымъ учрежденіямъ необоримою стѣною». Упоминая о сельскомъ населеніи, манифестъ не безъ причины, кажется, пропустиль население городовь, которое въ австрійскихъ земляхъ по числу составляетъ половину сельскаго, а по нравственной силь и вообще по вліянію на дела, главный элементь **प्रभावकारा** अस्त है। वह अन्य सहा, उद्या व्यापन एक उन्हें त

Перемъна эта на всъхъ произвела впечатлъние весьма невыгодное. Торжествовало только министерство, да тъ, кому привольно жилось до мартовскихъ событій безъ всякихъ реформъ и конституцій.

- Правительство въ это время уже решилось покончить всю эту игру въ свободныя учрежденія, и не распускало сеймъ только потому, что такое распущение могло произвести и которое волненіе въ народь, могшее отвлечь его силы отъ Венгріи; а потомъ ему нуженъ былъ только поводъ, найти который конечно всегда было весьма легко. Вступленіе на престолъ Франца-Іосифа параливовало всероя омее ам он дитераци прои он оперопии и

Сеймъ работалъ, но какъ-то медленно; секціи его трудились надъ отдёльными проектами; засёданія происходили только два раза въ недълю, и ни одинъ изъ проектовъ не поступилъ еще на разсмотрвніе собранія; поэтому засвданія проходили въ пустякахъ. Обществу казалось, что сеймъ вовсе ничего не делаетъ, и въ газетахъ выражалось уже неудовольстве противъ того. Въ

это время однако выработывался проекть конституціи.

Газеты не измѣнили своего тона, по прежнему продолжали подвергать придирчивой критикъ каждый шагь правительства, всякое распоряжение мъстнаго начальства; но уже не было ни прежняго увлеченія, ни откровенности: всякій какъ-то воздерживался и будто чего-то боялся, хотя со стороны новаго правительства не сделано было ни шага, по которому можно бы было бояться его. Имя новаго императора привътствовалось слишкомъ оффиціально, хотя онъ не подалъ никакого повода къ такой холодности, и одна весьма придирчивая газета чешской либеральной партіи, «Вечерній Листъ», не могла сділать никакого важнаго

замѣчанія на первый его актъ, на манифестъ, кромѣ того, что тамъ сказано: «Мы, божіею милостію» и т. д., вмѣсто «Мы, конституціонный государь», что всего только одинъ разъ было употреблено и прежнимъ императоромъ. Общественное мнѣніе высказалось противъ него тѣмъ, что съ особенною любовью всѣ относились къ Фердинанду, который прибылъ въ Прагу; готовилась какая-то великолѣпная демонстрація въ этомъ духѣ, но она не осуществилась. Однимъ словомъ, все, что народъ чувствовалъ и думалъ, подъ гнетомъ какой-то новой силы, оставалось затаен-

нымъ, не смъло выступить наружу.

Императоръ, черезъ своего перваго министра, князя Шварценберга, выразилъ сейму, что онъ будетъ самъ разсматривать всъ его предложения и утверждать ихъ. И это не произвело ни на кого хорошаго впечатлънія. Сеймъ, кажется, началь падать въ собственномъ мнѣніи. Депутаты то и дѣло брали отпуски подъ различными предлогами, а другіе вовсе не являлись, такъ что на это было обращено вниманіе, и присутствовавшіе члены предлагали принять противъ этого особенныя мъры, чтобъ сеймъ вовсе не разбрелся. Некоторые вовсе складывали свои мандаты, въ томъ числъ и К. Гавличекъ, который на все это смотрълъ, какъ на комедію, и еще когда этотъ сеймъ былъ въ Вѣнѣ, писаль въ «Народныхъ Новинахъ»: «Что это за сеймъ, на которомъ изъ 370 членовъ почти 100, отправляясь утромъ въ засъданіе, не знаютъ, въ пользу какого мнёнія должны будуть подать голосъ! Что это за сеймъ, на которомъ 40 человъкъ (сельскіе депутаты Галиціи и Буковины) не ум'єють ни читать, ни писать, и не понимають того языка, на которомъ идуть разсужденія! Что это за сеймъ, когда въ немъ засъдають до 30 членовъ такихъ, которые стремятся къ ниспроверженію государства»! Сеймъ въ Кромерижъ конечно быль организованъ лучше, потому что разныя партіи усп'єли изъ многочисленныхъ преній убъдиться, что у нихъ у всъхъ общій интересъ, а раздъляють ихъ только предубъждение и посторонняя интрига, и почти со всъмъ согласились. Тъмъ не менъе видно было, что сеймъ былъ только pro forma, и всякую минуту должно было ждать со стороны правительства ръшительнаго шага противъ него. Въ такомъ положеніи, единственная надежда оставалась на поддержку общественнаго мнѣнія; вотъ почему Гавличекъ сложилъ свой мандать, какъ членъ сейма, и возвращался къ прежней деятельности, какъ журналиста, когда дъйствительно настало для того время, была потребность въ кръпкомъ бойцъ, и это время составляеть самый блестящій и въ тоже время самый несчастный періодъ чешской журналистики.

Проектъ конституціи быль уже настолько готовъ, что тотчасъ послѣ Рождества онъ могъ быть предложенъ сейму.

Такъ какъ конституція эта обработывалась по частямь отдівльными комитетами, то какъ скоро была изготовлена часть объ основных правахъ, тотчасъ же она поступила въ сеймъ для преній по поводу ихъ. Докладчиками по этому отдівленію были съ лівой стороны—Гайнъ, а съ правой—Ригеръ. О первомъ параграфів, гласившемъ, что «вся государственная власть происхо-

дить отъ народа», докладываль Ригеръ.

Министерству этотъ § не понравился; оно видъло въ немъ нарушение основъ монархическаго правления, и потому, на собраніи 4-го января (1849 г.), гр. Стадіонъ потребоваль его уничтоженія. Въ тонъ министра было что-то повелительное и очень ръзко высказывалась рышимость настоять на своемъ. Отъ такого тона всв уже успели отвыкнуть и потому теперь всв съ удивленіемъ обратили вниманіе на свое новое правительство. Въсть о такомъ поступкъ министерства быстро разнеслась по всёмъ краямъ имперіи. Отовсюду послышались отзывы противъ министерства, а депутаты въ тоже время отъ разныхъ обществъ получали адресы, въ которыхъ одобрялась дъятельность сейма и объщалась поддержка всъхъ его заключеній. Славянскій клубъ положиль выразить министерству свое сожальние о томъ, что оно, кассируя сейма ръшенія, нарушаеть его права, и подтвердить, что сеймъ никогда не отступится отъ права свободно высказывать свое мивніе. Проекть адреса быль составлень въ славянскомъ клубъ чехомъ докт. Пинкасомъ, но подписались подъ нимъ чехи и нъмцы вмъстъ, и всъхъ подписавшихся было 177. Адресъ этотъ предложенъ сначала на разсмотрение сейма, который его приняль, и потомъ поданъ министерству.

Встрътивши такой сильный отпоръ, министры, сознавая должно быть, что еще не пришло время, ръшились допустить пренія по этому параграфу, думая, что, можеть быть, на дебатахъ

онъ самъ собою пропадетъ.

Дъйствительно, начался жаркій парламентарный бой. Иногда цълое засъданіе проходило въ споръ двоихъ: такъ, 10-го января, все время ушло въ споръ министра Лассера съ Ленеромъ. Въ этихъ дебатахъ выступали почти всъ министры и, кромъ ихъ, самыми горячими противниками проекта явились: Уленичъ, Селингеръ, Демель, Смрекеръ, но кръпче всъхъ держался жатецкій депутатъ Вильднеръ. Защитниками были: Боррошъ, Питтеръ, Гайнъ, Шабель, Брестль, Шуселка и Ригеръ. Послъдній, какъ докладчикъ, заключилъ свой докладъ ръчью, впечатлъніе

ики. 679

которой было такъ сильно, что дальнъйшимъ дебатамъ уже не было мъста.

Ръчь эта въ свое время доставила Ригеру европейскую извъстность. Громадное число экземпляровъ ея отпечатано было въ Вънъ, она перепечатывалась въ разныхъ заграничныхъ журналахъ, переведена была на итальянскій языкъ въ «Monitore Romano», выдержала въ Италіи нъсколько изданій, читалась на улицахъ въ Римъ и другихъ городахъ, производя вездъ одинаково сильное впечатлъніе. Даже самыя непріязненныя ему нъмецкія газеты отзывались объ ней съ большими похвалами. Но этимъ ея дъйствіе и кончилось; она не въ состояніи была поколебать австрійскихъ министровъ. Тъмъ не менъе, и думаю, нелишнимъ будетъ познакомиться съ содержаніемъ ея, по край-

ней мъръ въ краткомъ изложении.

Прежде всего ораторъ поясняетъ смыслъ разбираемаго параграфа. Говоря, что всв власти въ государствъ въ своемъ началь происходять отъ народа, сеймъ далекъ отъ того мньнія, что эти власти и въ настоящее время принадлежать исключительно народу. Онъ признаетъ, что, перенесши однажды частъ своей власти на государя, народъ не имътъ уже никакихъ правъ на нее. И отъ этого принципъ монархизма не только ничуть не колеблется, но еще болье упрочивается тымь, что не основывается на случайномъ правъ наслъдованія, а становится на почву разумной законности. Возставая противъ этого взгляда на происхождение власти, министерство, по его мнению, склоняется къ старой теоріи, по которой правительства смотр'яли на свои народы, какъ на живое имущество и подобно русскому помъщику, владъльцу нъсколькихъ тысячъ душъ, считали себя въ правъ продавать ихъ и закладывать, подобно тому какъ Сигизмундъ за извъстную сумму денегъ заложилъ Бранденбургъ Цоллернскому дому. Но такой взглядъ не отвъчаетъ ни достоинству свободныхъ народовъ, ни просвещеннымъ понятіямъ века о сущности и цели государства, ни достоинству самого монарха. Въ доказательство шаткости этой теоріи происхожденія власти, зависящей не отъ воли народа, а единственно отъ наслъдственнаго права, ораторъ указываетъ на рядъ историческихъ фактовъ, изъ которыхъ видно, что наследственность не есть что-либо абсолютное, а зависить отъ воли народа, который переносить ее на тъ лица, которыя онъ считаетъ достойными, и перемъняетъ династіи. Напримъръ, онъ указываетъ на прогнаніе императора Рудольфа, и возведение на его мъсто младшаго брата его Матвън, что было необходимо для блага народа, такъ какъ Рудольфъ былъ совершенно неспособенъ, хотя право наслёдства

было за нимъ. Потомъ указываетъ на судьбу домовъ Вазы и Бурбоновъ. Допуская зависимость власти единственно отъ наслъдственнаго права, основаннаго на божіей волъ, можно дойти до фатализма, такъ какъ ничего не дълается безъ божіей воли, и тогда никому не привелось бы ничего дёлать, ожидая, что все сдълается само собою по божіей воль. Взглядь этоть конечно христіанскій; но не менте христіанскаго духа и въ той теоріи, которая рядомъ съ тъмъ признаетъ свободную волю человъка и народовъ, отъ которой зависить устроить свое существование такъ, или иначе, сообразно съ понятіемъ о добръ и злъ, о правъ, законъ и т. д. Сила также не можетъ быть источникомъ права, и кто ссылается на нее, тотъ постоянно рискуетъ, что явится другая болбе могучая сила и отниметь у него право, которымъ онъ до тъхъ поръ пользовался... «Государь, опирающійся только на силу-деспоть; а государь, основывающій свое право на вол'я народа, который ставить его надъ собою, есть истинный государь свободнаго народа». Далбе Ригеръ обращаетъ вниманіе на происхождение власти собственно въ Австрійской имперіи, и для этого излагаетъ исторію, какимъ образомъ сложилась эта монархія. Изъ этого обозрънія видно, что опа образовалась всяъдствіе свободнаго договора народовъ съ габсбургскою династіею. Сеймъ не можетъ руководствоваться взглядомъ министровъ, вопервыхъ, потому что опъ представляетъ не министерскій органъ, а органъ избравшаго его народа, все равно какъ онъ не обязанъ соглашаться съ мижніемъ какой-нибудь одной части государства, и по мивнію одной части, напр. Ввны или Пешта, нельзя заключать о вол'в цівлаго народа; во-вторых в, мнівніе министровъ такъ перемънчиво, что сеймъ изъ угожденія ему долженъ бы быль то и дело опровергать самого себя. Прежнее министерство совершенно приняло этотъ параграфъ, и устами Баха высказало, что оно признаетъ демократическую, конституціонную монархію, и суверенность народа ставить на одну ступень съ суверенностію коропы; пынъшнее министерство смотрить иначе, а какъ знать, что не произойдетъ еще какая-нибудь перемъна въ министерствъ, и тогда сеймъ долженъ будетъ еще разъ перемънить свой взглядъ.

Императоръ Фердинандъ, манифестомъ отъ 16-го мая 1848 г., созвалъ законодательное собраніе изъ представителей народа и поручилъ ему составить конституцію, по его убъжденію и благо-усмотрѣнію. Этотъ манифестъ оставленъ во всей силѣ и новымъ императоромъ. Ни манифестъ, созвавшій сеймъ, ни пародъ, вручившій мандатъ своимъ представителямъ, ничего не говорятъ о томъ, чтобъ онъ долженъ былъ согласоваться съ миѣніемъ ми-

нистровъ. Министры же хотять принудить сеймъ принять ту жонституцію, которую они изготовили въ своихъ кабинетныхъ собраніяхъ. Это значило бы обмануть народъ, который ожидаетъ жонституціи, выработанной его представителями. «Д'виствуя не по собственному убъжденію, а по взглядамъ министерства - продолжаль ораторь-мы по справедливости лишились бы довърія своихъ довърителей. Мы собрались сюда не для того, чтобы списывать министерскія распоряженія. Если же допустить это, тогда достоинство наше будеть нисколько не выше достоинства сторожа въ славномъ магистратъ, объявляющаго ръшенія, сдъланныя осторожнымъ собраніемъ въ тайномъ совъщаніи. Я не отвергаю важности и значенія посліднихъ политическихъ событій; внаю, что позади насъ 6-е октября со всёми своими печальными последствіями. Но темъ ни на волосъ не сокращено наше право, какъ законныхъ представителей народа, засъдающихъ здёсь по волё императора; мы отъ того не перестали быть учредительнымъ сеймомъ. Считаю обязанностію упомянуть еще объ обстоятельствъ, которому, къ сожальнію, върять и нъкоторые изъ членовъ сейма. Я имъю въ виду молву, будто не только не последуеть санкціи решенію сейма, но что даже будеть распущенъ сеймъ. Я не върю тому, чтобъ могли быть взяты назадъ вторично торжественно данныя объщанія; это было бы въроломствомъ, на которое я не считаю способною нашу корону. Если же то станется, тогда, конечно, мы не имъемъ для своей защиты штыковъ; но мы уступимъ только по принужденію. Мы не припадемъ со страхомъ въ этимъ скамьямъ; мы оставимъ ихъ съ невозмутимымъ спокойствіемъ; но унесемъ съ собою то утъшительное сознаніе, что мы сдълали, что могли, и ничего не уступили изъ верховныхъ правъ народа. Пусть распустятъ сеймъ. Самое худшее, что насъ можетъ ожидать - это дарование намъ конституціи, несогласной съ либеральными началами. Но пусть же она будеть прямо октроирована правительствомъ, а не проведена подъ прикрытіемъ нашего участія. Пусть же само правительство и отвъчаеть за такую конституцію; а мы не хотимъ рядиться въ чужія перья и не дадимъ своего имени чужой нельпиць. Пусть лучше распустять сеймь, чьмь допустить его осрамить себя. Я стою на томъ, что сеймъ не будетъ распущенъ: нашъ государь добръ, и онъ хорошо знаетъ, что чрезъ то поколебалось бы довъріе къ нему народовъ, особенно тъхъ, которые еще не прислали сюда своихъ депутатовъ (сербы и хорваты). Эти народы доблестью своею и кровью завоевали себъ свободу; они цёлыя столётія имёли свою конституцію и пользовались верховнымъ правомъ; имъ никакъ нельзя сказать, что

имъ дается доля власти изъ милости императора! Если насъ, представителей народа, теперь выгонять изъ этого зала, тогда трудно будетъ другой разъ зазвать представителей тёхъ же народовъ на всеобщій сеймъ, и тогда напрасны будуть всё усилія создать единую сильную Австрію. Еще разъ повторяю: на это никто не имъетъ права. Корона сама перенесла право устройства монархіи на представителей народа, и если она возьметъ это право назадъ, тогда она нарушитъ главную основу существованія имперіи и тогда конецъ законному порядку! Это очень опасный шагъ. Легкомысленно оторвавшись отъ почвы законности, корона вступитъ на почву насилія, а эта почва—есть основа революціи. Поэтому, взываю здёсь къ совътникамъ короны: videant consules, ne quid detrimenti capiat respublica!»

Рѣчь эта длилась полтора часа; но вниманіе слушателей не ослабѣвало ни на минуту. Правая сторона была въ востортѣ; лѣвая примирилась съ ораторомъ, котораго считала главнымъ своимъ непріятелемъ, и рукоплескала. Не могъ удержаться отъ рукоплесканій и черно-желтый центръ, забывъ, что этимъ онъ оскорбляетъ правительство. Только министры сидѣли, какъ обваренные. Мрачно и зловѣще смотрѣли они на эти безполезные восторги, и рѣшились явно выступить со своимъ безапелляціоннымъ veto.

Въ сеймъ произошла большая перемъна: въ немъ не было уже ни правой, ни лъвой стороны; мысль о предстоящей борьобъ соединила всъхъ въ одно; ръшено было не уступать министерству.

Но рѣшимость эта была на одинъ моментъ. Мало-по-малу стали выступать люди, которые считали, что они уже все сдѣлали, высказавъ во всей полнотѣ и искренности свое мнѣніе передъ министерствомъ, и потому могутъ теперь уступить, находясь не въ состояніи бороться съ насиліемъ. «Да и не стоитъ—говорили эти миротворцы—изъ-за одного параграфа терять все.» А чтобъ это не имѣло вида прямого отступленія, они предлагали окончательное заключеніе объ этомъ параграфѣ отложить до слѣдующихъ засѣданій, и тѣмъ временемъ продолжать разсмотрѣніе другихъ, идущихъ по порядку статей. Подъ такимъ благовиднымъ предлогомъ сеймъ уклонился отъ открытаго бож съ министерствомъ и продолжалъ дебаты съ прежнимъ усердіемъ и даже съ нѣкоторымъ азартомъ, хотя вполнѣ зналъ, что все это была чисто комедія, забавлявшая министровъ.

Не станемъ обвинять сеймъ въ томъ, что онъ поступился своимъ верховнымъ правомъ, которымъ облекъ его народъ, что члены его не сложили своихъ мандатовъ, видя, что они не въ

состояніи провести своего мивнія во всей чистотв и принуждены принимать его въ искаженномъ видв, тамъ урвзывая, тамъ наставляя, какъ понравится министерству, не станемъ обвинять его въ непоследовательности, потому что поступить иначе—значило бы идти на крайность, а человечество постоянно воспитывается въ духе умеренности, и партія умеренныхъ потому вездв и всегда была самая многочисленная, постоянно одерживала верхъ и помогала на своихъ плечахъ подниматься такимъ дичностямъ, какъ Наполеонъ III.

Къ тому же, если не весь сеймъ, то нѣкоторые изъ его членовъ разсчитывали, что, опубликовавши весь свой проектъ конституціи, они найдутъ поддержку въ самомъ народѣ и, опершись на общественное мнѣніе, имъ тогда легче будетъ выдержать бой съ правительствомъ. Предчувствуя близость своего жонца, сеймъ торопился. Основныя права были уже публикованы, а остальныя части параграфъ за параграфомъ проходили, сквозь дебаты, и близокъ былъ уже конецъ работъ.

6-го марта, разсматривался вопросъ о свободѣ церкви и объ отношеніи ся къ государству. Докладчикомъ былъ опять Ригеръ, и завершилъ дебаты рѣчью, замѣчательной какъ по содержанію, такъ и по мастерскому изложенію. Засѣданіе кончилось въ 9-мъ часу вечера, и это былъ послѣдній день кроме-

рижскаго сейма.

Въ тотъ же вечеръ въ 10 ч., прівхаль въ Кромерижъ министръ тр. Стадіонъ, и тотчасъ же пригласилъ къ себъ 16 депутатовъ сейма, между которыми со стороны чеховъ были: Браунеръ, Штробахъ, Пинкасъ и Палацкій. Онъ объявиль имъ, что императоръ рѣшился, не дожидаясь окончанія работъ сейма, октроировать конституцію, такъ какъ дела съ Венгріею еще не окончены, а между темъ приближается 11-е марта, годовщина начала австрійскаго переворота, и могуть начаться при этомъ какія-нибудь демонстраціи; кром' того, конституція, надъ которою трудился сеймъ, не можетъ быть обязательною для этихъ земель, которыя на немъ не имъли своихъ представителей. Приглашенные депутаты старались поколебать доводы правительства, и это имъ въ нъкоторой степени удалось по отношенію къ министру; но прибывшій съ нимъ государственный секретарь Гельфертъ, тономъ холоднымъ и надменнымъ, прочиталъ этимъ народнымъ представителямъ такое наставленіе, которое должно было оскорбить не только ихъ, членовъ законодательнаго собранія, но и всякаго частнаго человъка. По этому поводу докт. Пинкасъ имёль съ нимъ горячее объяспеніе. Депутатъ Нейваль объявиль министру, что конституція уже готова и 15-го марта будетъ

цълымъ сеймомъ принята per acclamationem; слъдовательно, можетъ быть тотчасъ же провозглашена.

Гр. Стадіонъ, немного подумавши, обратился къ депутатамъ и просилъ ихъ до времени никому не говорить объ этомъ, объщаясь просить императора, чтобъ онъ остановилъ октроирование конституціи. «Объщать вамъ ничего опредъленнаго не могу-добавиль онъ-но завтра утромъ дамъ знать о результатахъ по телеграфу».

На другой день, едва разсвётало, послышался барабанный бой. Отъ казармъ двигалось войско къ зданію, въ которомъ происходили засъданія сейма. Окруживъ его со всёхъ сторонъ, войско стало, какъ будто ожидая какого непріятеля. Рано утромъ стали являться депутаты сейма и пытались пробраться во внутренность. Солдаты дервко отгоняли ихъ оттуда, а если кто осмъливался настаивать, того осыпали ругательствами и грозили штыками. Такой чести удостоилось народное собраніе, и тамъ закончился последній акть высокой комедіи.

Такимъ образомъ, разогнанный сеймъ, послѣ долгаго странствованія изъ своей родины въ Вѣну, изъ Вѣны въ Кромерижъ, разсыпался по разнымъ краямъ, и представители чешскаго народа снова очутились между своими, явились въ Прагъ, тдъ появление ихъ поразило всъхъ, «какъ громъ изъ яснаго неба». Общество приняло ихъ по прежнему, оказывало имъ еще большее довъріе и въ смущеніи, предвидя новую борьбу, ждало отъ нихъ ответа на вопросъ: что делать? Никто не ждалъ ничего добраго, потому что, если такъ безчестно, жестоко поступили съ собраніемъ, которое и отъ народа, и отъ императора облечено было законодательною властію, которое призвано было устроить судьбу имперіи, то чего же было ждать народу и его мелкимъ единицамъ? Это сознавали всъ и, можетъ быть, одного воззванія депутатовъ было бы достаточно, чтобъ поднять народъ и тогда только настала бы настоящая революція. Но депутаты остались върны династіи и законному правительству даже въ то время, когда оно съ такимъ нахальствомъ попирало законъ, нарушало конституцію и оскорбляло гражданское чувство тъхъ австрійскихъ народовъ, которыхъ никакія силы не могли увлечь на путь революціи. Правительство не поняло и не оцънило этихъ людей, которые должны были вооружиться всею силою самаго непоколебимаго консерватизма, чтобъ воздержаться отъ движенія въ тотъ моментъ, когда оно было возможно м находилось совершенно въ ихъ рукахъ. Еще лакъ недавно уничехи.

чтоженное и растерявшееся въ минуту потрясенія, правительство это теперь смѣло подняло голову и надменно относилось именно къ тѣмъ людямъ, которымъ обязано было своимъ сохраненіемъ. Мало того, оно ихъ третировало какъ побѣжденныхъ, воздвигло на нихъ гоненіе и пользовалось малѣйшимъ поводомъ, чтобъ отнимать у нихъ право, давить морально, убивая свободу обществъ, свободу печати и образованія, и матеріально—обременяя непомѣрными налогами, которые шли на содержаніе солдатства и бюрократіи, этихъ паразитовъ человѣчества.

Одиннадцатое марта въ Прагѣ праздновалось бесѣдою въ залѣ конвикта (бывшее монастырское зданіе). Не было здѣсь обычнаго веселія; но за то гремѣло: «Слава бывшему сейму!

pereat октроирка! vivat Ригеръ! слава Смолкъ!»

На другой день Ригеръ отправился въ «студенческое общество» и, какъ членъ его, счелъ долгомъ объяснить причину преждевременнаго возвращенія депутатовъ сейма и обстоятельства, встрътившія ихъ дъятельность. Въ краткихъ, полныхъ горечи выраженіяхъ, онъ передалъ, сколько положено было труда, сколько привелось имъ встрътить борьбы и препятствій. «Работа шла день и ночь, говориль онъ, а когда все было уже готово, тогда пришелъ къ намъ другой и сказалъ: вашъ трудъ не нужный, вы работали напрасно. Я надъюсь однако, что трудъ нашъ все таки не напрасенъ, потому что копституція, выработанная нами, публикована; народъ оцьнить ее и признаетъ нашъ трудъ достойнымъ. А если австрійскіе народы настойчиво потребуютъ ея введенія, тогда никакая сила не въ состояніи будетъ отказать въ томъ».

Въ томъ же духѣ говорилъ онъ и въ комитетѣ «Слав. Липы». Онъ предлагалъ обществу обратиться къ правительству съ просьбою ввести въ дѣйствіе конституцію, выработанную сеймомъ.

Ожидать, чтобъ правительство добровольно согласилось на такія требованія, было бы крайнею наивностію, на которую Ригеръ не способень; но онъ конечно туть имѣлъ въ виду возбудить общественное мнѣніе настолько, чтобъ правительство нашлось

вынужденнымъ уступить.

Неизвъстно, насколько то было возможно; видно только, что Ригеръ самъ отказался отъ этого способа дъйствія, и вслъдъ за тъмъ въ «Народныхъ Новинахъ» помъщено было слъдующее заявленіе, составленное Ригеромъ вмъсть съ бывшимъ министромъ Пиллерсдорфомъ: «Члены распущеппаго сейма, хотя и лишены полномочія, не перестанутъ согражданамъ своимъ совътовать держаться въ миръ, покоъ и законности. Они докажутъ такимъ образомъ на дълъ, что у великодушнаго правительства есть еще

иные пути для того, чтобъ исполнена была воля монарха, не прибъгая къ незаслуженному оскорбленію чувства законности подозрѣнілми и вмѣшательствомъ военной силы. Дай Богъ, чтобъщуть, на который выступило правительство, послужилъ къ народному благу!»

Это впрочемъ, кажется, не столько искренняя исповъдь, сколько вынужденное обстоятельствами объяснение въ огражде-

ніе своей личности, за тода правод до годова под давательное в здра

Тамъ же, 25-го марта, появилось нъчто въ родъ политической исповеди, написанной Палацкимъ и снабженной подписями членовъ бывшаго сейма, подъ названіемъ: «Политическіе принципы чешскихъ депутатовъ на учредительномъ имперскомъ сеймъ. въ Вънъ и Кромерижъ». Оно резюмировано въ концъ въ слъдующихъ словахъ: «Мы хотъли создать новую Австрію на основъфедераціи въ видъ союза; государство это не называлось бы ни нъмецкимъ, ни славянскимъ, ни мадьярскимъ, ни румынскимъ, и представляло бы союзъ свободныхъ и равноправныхъ народовъ. Хотели мы также, чтобъ этотъ союзъ былъ наследственною монархією, какая и теперь существуєть, будучи убъждены не тольковъ томъ, что безъ вреда нельзя уклониться отъ этой основы государства, которая необходима для истинно законнаго порядка, но что этотъ образъ правленія уже самъ собою представляетъ. самое надежное ручательство въ прочности союза. Такъ какъименно вследствие этого въ самомъ началъ мы не имели въ мысли требовать, чтобъ каждая часть этого союза имъла своюособую верховную власть, то слово «федерація» им'єло у насъ совсёмъ особенный, болёе тёсный смысль, и употребляли мы его потому только, что для обозначенія того государственнаго порядка, какой мы имъли въ виду, не было другого, болъе точнаго слова. Мы считаемъ федеральное устройство Австріи необходимымъ и непремѣннымъ слѣдствіемъ разнохарактерности ея народовъ и ихъ полной равноправности. Но возможно-ли дъйствительно сохранить равноправность, когда языкъ, а съ нимъвмёсте, само собою разумется, и народность одного какого-нибудь члена въ цёломъ государственномъ организме de jure или de facto возвышень на степень господствующаго? Не должень-ли необходимый для взаимных сношеній посредствующій языко (когда. не угодно или нельзя въ этомъ случат прибегнуть къ индифферентному языку латинскому, французскому) быть ограниченъ тоютолько областію сношеній, которыми выражается единство государства, а напротивъ въ дълахъ, не касающихся этого единства, чтобъ выборъ языка предоставленъ былъ на волю отдъльныхъчленовъ? Развѣ можетъ и впредь навсегда остаться такое нигдъ H.E.X.H. (1987)

жеслыханное и достойное сожальнія явленіе, что значительная часть законодательнаго собранія не понимала даже языка, на которомъ шли разсужденія? или можеть быть, наперекоръ, какъ естественному праву, такъ и основъ равноправности, въ избирательный уставъ долженъ быть внесенъ цензъ по языку?»

Читая подобныя исповёди и объясненія, поневолё спросишь: жъ чему было все это? Неужели люди, писавшіе ихъ, думали, что тёмъ они могутъ убёдить и склонить къ своему мнёнію правительство? Обществу въ томъ также не было ни пользы, ни надобности, во-первыхъ, потому что оно въ этой теоріи деспотическо-династической свободной федераціи не поняло бы ничего и не нашло бы ничего удобоисполнимаго на практикъ, а во-вторыхъ, потому, что оно въ то время стояло уже подъ абсолют-

ной диктатурой, опершейся на войско и бюрократію.

Это опять не что иное, какъ ограждение себя отъ разнаго рода поклеповъ и подозрвний, которымъ правительство подвергало всвът безъ разбора; и появление подобныхъ объяснений доказываетъ только, до какой степени всв чувствовали надъ собою мечъ Дамокла. До какой степени опасения всвът за свою свободу были основательны и до какой нелъпости доходила подозрительность правительства и нахальство его доносчиковъ, можно судить уже потому, что Палацкаго обвиняли въ «святодушныхъ» происмиествияхъ и потомъ говорили, что онъ, по распущении сейма, въ одномъ мъстъ бунтоваль крестьянъ.

Осадное положеніе, бывшее при Виндишгрецѣ, было ничто въ сравненіи съ тѣмъ, что было теперь. Правительство въ своихъ преслѣдованіяхъ поднимало наново дѣла рѣшенныя и уже забытыя, чтобъ только имѣть поводъ карать ссылкой въ отдаленныя глухія мѣста, въ крѣпости, или тюремнымъ заключеніемъ. Больше всего страдали чехи, на которыхъ правительство не смотрѣло иначе, какъ на революціонеровъ и гусситовъ. Тутъ только чехи увидѣли, что Виндишгрецъ поступалъ съ ними мило-

стиво, а что настоящая кара готовилась имъ впереди.

Біографъ Ригера такими словами характеризуеть тогдашнее положеніе: «Оно представляло странное зрѣлище. Цѣлый край будто только-что вышель изъ-подъ воды послѣ всеобщаго потопа. Вода уже сбѣжала; но осталось отвратительное болото, въ которомъ кишили всякаго рода гады, и наполняя воздухъ своими испареніями, отравляло жизнь высшихъ организмовъ. Кто привыкъ къ чистому сельскому воздуху, тому эта смрадная атмосфера была невыносима; поэтому многіе отправились въ чужіе края, чтобъ тамъ выждать лучшихъ временъ, такъ какъ они были увѣрены, что такое положеніе долго продлиться не можетъ».

Уныло, мрачно и сиротливо смотрела въ это время Прага-У кого были средства и возможность, тоть отправлялся за границу путешествовать или въ эмиграцію; кто имъть имъніе, - отправлялся въ село; и вообще всякій предпочиталь Праг'я какойнибудь глухой уголокъ въ провинціи, чтобъ быть дальше и отъ своихъ прежнихъ друзей, и отъ главнаго врага полиціи. Прага пустъла. Все, что оставалось въ ней, молчало, и своеволію мъстной власти быль широкій просторь. Но, хватаясь за уцёльвшіе обрывки конституціи, люди смёлые нёкоторое время заявляли протесть, покуда ихъ самихъ не придавили. Въ это время Гавличекъ продолжалъ еще говорить такъ, какъ будто въ положеніи діль не произошло никакой переміны: «Мы надівемся доказать на дълъ, что свобода слова еще не уничтожена. Что мы говорили прежде, то же самое скажемъ и теперь въ глаза правительству. Изъ-за денегь и тюрьмы правда не должна молчать. И-дъйствительно, онъ не молчалъ до послъдней минуты и всегда находиль возможность высказать правительству горькую истину. Энергія его возрастала вийсти съ возраставшею опасностью его положенія. Позванный передъ судъ присяжныхъ, за разборъ октроированной конституціи, онъ защищаль себя самъ, безъ помощи адвоката. «Я не прошу ни малъйшаго снисхожденія, говорилъ онъ въ своей защитительной рѣчи, и требую одного: рѣшенія діла по совісти, безь всяких предубіжденій». Судь его оправдаль. Это быль весьма чувствительный ударь тогдашнему правительству, почувствовавшему свою силу. Гавличекъ изъ осторожности сталъ въ газетъ помъщать больше ученыя статьи, и все-таки не могъ избътнуть, чтобъ правительство не придралось къ чему-нибудь. За статью Палацкаго о централизаціи и равноправности въ Австріи, «Народныя Новины» были запрещены, и 18-го января 1850 г., вышель ихъ последній нумерь. Гавличекъ и тогда не замолчаль. Въ Прагъ нельзя было ему издавать новый журналь, такъ какъ она находилась на военномъ положеніи, потому онъ хотіль издавать чешскую газету въ Вінів, а когда и этого не позволили, на томъ основании, что тамъ живуть немцы и въ чешскомъ органе не нуждаются, тогда онъ сталь издавать новый журналь «Славянинь» въ чешскомъ городъ Кутной-Горъ.

Въ первомъ нумерѣ онъ доказывалъ нелѣпость запрещенія газеты на томъ основаніи, что она высказываетъ мнѣнія несогласныя со взглядами правительства, и наконецъ сдѣлалъ такое заключеніе: «Оппозиціонныя газеты запрещаютъ подъ тѣмъ предлогомъ, что онѣ, будто бы, подрываютъ въ народѣ довѣріе къ правительству. Въ такомъ случаѣ нужно запретить все, что можетъ быть причиною этого недовърія, тогда нужно запретить и нъкоторые законы, и прежде всего нужно запретить оппозиціонныя газеты, которыя выходять подъ редакціей министра финансовъ Крауса: бумажни въ гульденъ, въ два, бумажные шестаки и десятки, которые больше всего подрываютъ народное довъріе. Въдь ваши шестаки и десятки такъ и кричатъ во все горло: недовъріе! недовъріе! Въ настоящее время всъ почти убъждены въ томъ, что такой порядокъ вещей не можетъ продержаться долго. Со всъхъ сторонъ слышится крикъ: нътъ! этого не должно быть! А правительство не обращаетъ никакого вниманія на этотъ искренній голосъ; оно не хочетъ даже считать его выраженіемъ общественнаго мнтнія, голосомъ народа. Какое страшное ослъпленіе!»

Человеку, сохранившему бодрость духа и свободу мысли, нужно было бороться не съ однимъ ретрограднымъ правительствомъ, а еще съ толпою тъхъ убогихъ духомъ, которые неспособны ни къ самостоятельному мышленію, ни къ независимой д'вятельности, и единственное призвание свое чувствуютъ въ покорномъ подчинении господствующей силъ и безсмысленномъ исполнении какихъ бы то ни было предписаній, д'влаемыхъ по праву сильнаго. Гавличекъ встрътилъ противниковъ даже между людьми, которые прежде вполнъ согласовались и съ его возгръніями, и съ его образомъ дъйствій. Одинъ собрать его, чешскій литераторъ, написавшій весьма много, и во всю жизнь не высказавшій ни одной самостоятельной мысли и не дошедшій ни до одного самостоятельнаго вывода, кромъ того, что нужно писать много и о чемъ ни попало, чтобъ заработать больше денегъ или выслужиться, въ своей рабской покорности господствующей системъ обвиняль Гавличка въ томъ, что «онъ не умъль твердо держаться однажды принятыхъ началь и даже не зналъ, въ какой мъръ слъдуетъ ратовать за свободу»; что онъ слишкомъ легко относился къ народнымъ и государственнымъ вопросамъ и постоянно держался оппозиціи по страсти къ противоръчію; что онъ, наконецъ, повредилъ чешской литературъ, увлекши общество своимъ «поверхностнымъ взглядомъ и черезчуръ раздражительными статьями, такъ что оно потеряло всякую охоту читать что-нибудь дёльное, и нужно нисколько льть для того чтобь поправить дъло, чтобь возвратить потерянное», т.-е.-чтобъ система Баха замѣнила собою вполиъ систему Франца и Меттерниха.

Это писалось впрочемъ уже въ то время, когда Гавличекъ былъ сосланъ въ Бриксенъ, гдѣ, по собственному выраженію, опъ лежалъ какъ минералъ, и когда пришло время и для тѣхъ пошляковъ, которые прежде не смѣли являться на свѣтъ, именно

потому, что Гавличекъ «порядкомъ ихъ пробиралъ и прогонялъ съ глазъ порядочной публики».

Этимъ людямъ, заодно съ правительствомъ, упрекавшимъ Гавличка въ «нескромности» и убъждавшимъ всъхъ съ покорностію предаться на милость министерства, онъ отвъчаль въ «Славянинъ». Мы приведемъ это мъсто, потому что изъ него видно, куда склонялось уже въ то время общественное мнъніе

подъ вліяніемъ новыхъ порядковъ.

Отвъчая на упрекъ, будто оппозиція вредить народному дёлу, Гавличекъ писалъ: «Еслибъ подобный упрекъ дёлали мнъ люди, стоющіе довірія, люди, любящіе народь, я считаль бы себя несчастнъйшимъ человъкомъ въ міръ. Быть виновникомъ страданій целаго народа.... что можеть быть хуже? Я отказался бы отъ всего, даже отъ публицистики, если не навсегда, то по крайней мъръ на нъкоторое время, покуда общественныя дъла не придуть въ лучшій порядокъ. Къ счастію, сов'єсть моя совершенно покойна въ этомъ отношении. Никто не можетъ служить двумъ господамъ въ одно и то же время. Мои дъйствія прямы: я не хочу служить и нашимъ, и вашимъ, не хочу выдавать себя за приверженца и върное орудіе теперешняго правительства, когда дъйствую противт него. Вы же, напротивъ, действуя въ видахъ министерства, считаете себя служителями народа, по врайней мъръ хотите, чтобъ другіе считали васъ тавими. Но въ настоящее время подобное служение двоимъ не можетъ имъть мъста. Вотъ мой отвётъ тёмъ изъ насъ, которые действуютъ такъ вследствіе своей недальновидности, вследствіе своего нераціональнаго убъжденія, что можно служить двумь враждующимъ сторонамъ. Что же касается тъхъ, которые заняты исключительно своею личностію, пресл'єдують только свои личные интересы; что касается тёхъ, которые, видя успёхъ на сторонё народа, кричатъ во все горло: «все для народа!», а потомъ, когда народъ нобъжденъ и правительство осыпаетъ наградами своихъ приверженцевъ, бросаютъ народъ и становятся на сторону правительства; - тв, конечно, справедливо говорять, что они служать и правительству, и народу, но дело въ томъ, что они служатъ имъ обоимъ не въ одно время: и правительству, когда успъхъ склоняется на его сторону, и народу, когда побъда за нимъ.-И темъ, и другимъ я советую присмотреться ближе къ новейшимъ событіямъ. (Это было въ 1850 г., когда мадьяры были уже покорены). Что это?... Хорваты, помогавшіе правительству подавить революцію, мадьяры и итальянцы-революціонеры получають теперь одинаковыя права. Мало того, мадыяры и мтальянцы за революцію получать больше, чёмь хорваты за

чехи. 685

оказанную правительству помощь. Что вы скажете на это, вы, совътующіе народу искать покровительства у министровъ?...»

Что значилъ голосъ одного человъка, когда все или молчало, или было противъ него? Сознавая, что и общественное мнѣніе совершенно предалось правительству, Гавличекъ рѣшился покончить самъ со своимъ журналомъ, не дожидаясь запрещенія, которое было уже готово. Несмотря на то, его предали суду за нѣкоторыя статьи въ предпослѣднихъ нумерахъ. Судъ былъ назначенъ 12 ноября, въ Кутной-Горъ. Прося докт. Фрича быть его адвокатомъ, Гавличекъ закончилъ свое письмо такъ: «Примите мое глубокое къ вамъ почтеніе, почтеніе преступника, который наперекоръ всему останется честнымъ чехомъ, врагомъ деспотизма и вмѣстѣ съ тѣмъ вашимъ покорнѣйшимъ слугою».

Еще разъ, и это былъ послѣдній, Гавличекъ явился на судъ присяжныхъ. Онъ былъ опять оправданъ; но вскорѣ послѣ того произошла сцена, которую описалъ самъ Гавличекъ въ своихъ «Тирольскихъ элегіяхъ», которою окончилась его дѣятельность и

можетъ закончить наше изложение:

«Пошель уже третій чась по-полуночи, какъ вдругь у кровати моей появился жандармъ и прив'єтствоваль меня «сь добрымь утромь». Съ жандармомъ были чиновники — вс'в въ мундирахъ, съ шитыми воротниками, перетянутые шарфами. «Вставайте, господинъ редакторъ. Не пугайтесь насъ, мы не воры, коть и ходимъ по ночамъ, мы только коммиссары. Вамъ кланяются вс'в спънскіе, а господинъ Бахъ приказалъ даже поц'єловать васъ, справиться о вашемъ здоровь и передать вамъ вотъ это письмо».

«Что касается меня, я всегда въжливъ, хоть бы это было даже на тощій желудокъ: «извините, господа чиновники—говорю имъ—что я въ одной рубашкъ». Но мой черный бульдогъ, Джонъ, большой грубіянъ, и, какъ англичанинъ, черезчуръ кръпко держится habeas corpus; только-что одинъ изъ чиновниковъ успълъ прочитать первый параграфъ, какъ онъ изъ-подъ кровати залаялъ на почтенную коммиссію: врр...хамъ, хамъ!—Хорошо еще, что я догадался пустить въ него подъ кровать законами: послъ этого бульдогъ мой больше уже не пикнулъ.

«Какъ гражданинъ, привыкшій къ порядку, я, въ присутствіи всѣхъ, надѣлъ сначала чулки—дѣло было въ декабрѣ—и затѣмъ сталъ читать поданную мнѣ бумагу. Бахъ, какъ докторъ, пишетъ мнѣ, что для меня нездорово жить въ Чехахъ; что мнѣ нужна перемѣна воздуха; что въ Чехахъ страшная духота, вредныя испаренія и очень много смраду послѣ октроированной конституціи; что, словомъ, тамъ самый заразительный воздухъ; что, вслѣдствіе та-

вихъ соображеній, онъ посылаеть мий карету, чтобь я тотчасъ же отправлялся въ дорогу на казенный счеть, и что онъ приказаль жандармамъ принудить меня силою принять его предложеніе, еслибъ я, по свойственной мий скромности, вздумаль отказываться отъ него.

«Что дёлать? у меня такая глупая натура, что я ни въ чемъ не могу противиться жандармамъ съ ружьями. Да и Дедера 1) торопилъ меня ёхать какъ можно скорбе, а то вёдь, пожалуй, бродскіе 2) жители вздумаютъ ёхать вмёстё съ нами. Онъ говориль мнё также, чтобъ я не бралъ съ собою никакого оружія, потому что они будуть охранять меня во время путешествія; что по чешской землё мы поёдемъ инкогнито, чтобъ докучливые люди не надёлали намъ тьму всевозможныхъ порученій. Господинъ Дедера надавалъ мнё еще много другихъ мудрыхъ совётовъ, которыми обыкновенно должны руководствоваться баховы паціенты. Онъ словно сирена манилъ меня, покуда я надёвалъ сапоги, жилетъ, сюртукъ и шубу, и прежде, однако брюки. Лошади и жандармы давно уже стояли передъ домомъ. «Милые братцы! нотерпите еще немного; сію минуту поёдемъ».

«..... Подл'в меня стояли въ слезахъ — мать, жена, сестра, дочка, маленькая Зденчинка. Тяжелая минута! Правда, я старый казакъ, закаленный въ битвахъ; но въ эту минуту чувствовалъ какое-то стъсненіе въ груди, и въ глазахъ было ощущеніе жара.

«Крѣпко надвинулъ я на лобъ подебрадку (шапку), чтобъ не выдать передъ полицейскими повисшую на глазахъ слезу. А они стояли у дверей, на караулъ, какъ будто желая и этой чистосемейной сценъ придать оффиціальный характеръ.

«Рожокъ трубить, колеса гремять....»

14-го марта 1852 г., Тавличекъ писалъ одному изъ своихъ знакомыхъ изъ Бриксена: «Я лежу здѣсь какъ минераль, но органическую жизнь веду все-таки въ Чехахъ, куда, надѣюсь, впослѣдствіи времени перевезутъ съ разрѣшенія сильныхъ міра сего и мое бренное тѣло. Вы не можете себѣ представить, какое великое наслажденіе доставляетъ мнѣ каждое письмо изъ дому, хоть бы то было отъ нѣмца. Читая ваше письмо, я певольно перенесся мыслію къ тому счастливому времени, когда мы еще

і) Полицейскій коммиссаръ.

<sup>2)</sup> Намецкій Бродь — городь вы восточнихь Чехахь, куда Гавличекь удалился после кутногорскаго процесса, и где неподалеку било мёсто его рожденія.

смѣло могли воевать съ нашими противниками. Но теперь настали для нихъ счастливыя времена: нѣтъ никого, кто бы ихъ порядкомъ пробралъ и прогналъ съ глазъ почтенной публики. Человѣку порядочному теперь лучше всего сидѣть дома, чтобъ не загрязнить сапоговъ.... Вы, конечно, хорошо понимаете мое положеніе; оно невыносимо, потому что, хоть мнѣ повидимому и дана свобода, но свобода эта въ ссылкѣ хуже тюрьмы. Надѣюсь какъ-нибудь ускользнуть отсюда, только едва-ли ужъ приведется попасть въ Прагу....»

Четыре года спустя, по улицамъ Праги проходила весьма обыкновенная похоронная процессія: простой, можно сказать, объдный гробъ везли на катафалкъ; за нимъ шла въ трауръ молодая женщина—говорили, сестра покойника, а жена дожидалась ужъ его въ могилъ; она вела за руку дъвочку, семи или осьмилътнюю Зденчинку; было еще нъсколько лицъ, въроятно родныхъ покойника, и небольшая кучка людей совершенно индифферентныхъ. Особенность этой бъдной процессіи состояла въ томъ, что её провожала полиція со свитою жандармовъ. Пройдя городъ,

она направилась къ вольшанскому кладбищу.

Еще четыре года спустя, 1-го ноября, когда католики поминаютъ всъхъ усопшихъ, по дорогъ къ вольшанскому кладбищу шла довольно многочисленная толпа людей — студентовъ, мъщанства, вообще молодежи. Всв шли молча; въ природъ также было невозмутимо тихо; только последние желтые листыя медленно падали съ деревьевъ, посаженныхъ подл'в дороги, да по сторонамъ нищіе играли, на своихъ ручныхъ органахъ унылыя пъсни, вымаливая тъмъ поданнія. Толна вступила въ ограду кладбища, прошла его поперегъ и остановилась у самой стъны у какой-то незначительной могилы, надъ которой печально свъшивала свои тонкія вътви плакучая ива и лежаль простой камень съ едва замътною надписью. Изъ толпы выступилъ студенть и прочиталь обычныя молитвы, а хоръ пропъль Requiem. Потомъ тотъ же студентъ провозгласилъ громкимъ голосомъ: «Слава Карлу Гавличку, чешскому писателю, бойцу и мученику за чешскую свободу»! Къ этой толив тогда подошли уже всв, кто только быль на кладбищ'в, и надъ б'едною могилой, на которой лежаль только камень съ скромною надписью «Карль Гавличекъ и жена его Юлія», изъ тысячи грудей раздавался троекратный кликъ «Слава»!

Тавличекъ дъйствительно былъ послъднимъ борцомъ за ту долю свободы, которую чехи добыли во время движенія 48-го года, а въ 60-мъ году громкое провозглашеніе его имени служило знаменіемъ, что опять настало лучшее время.

Что же принесло чехамъ все это движеніе?... Вмѣсто автономіи, къ которой они стремились, имъ дали Баха; чешская народность всюду должна была спрятаться: на улицахъ городовъ не смѣла раздаваться чешская пѣсня и не терпима была ни одна чешская надпись; оффиціальнымъ языкомъ по прежнему сталъ нѣмецкій; школы, кромѣ низшихъ и сельскихъ, стали также исключительно нѣмецкими; и все это сдѣлалось не постепенно, а вдругъ, по приказанію, въ одинъ день. Приведу здѣсь одинъ разсказъ, какъ введенъ былъ нѣмецкій языкъ въ одной изъ пражскихъ гимназій.

Утромъ, въ обычное время собрались ученики въ старомъстской гимназіи. Одни шныряли между скамьями, другіе стояли у нечки, въ которой весело горъль огонь и трещали дрова. Былъклассъ исторіи. Явился учитель и началь читать исторію чешскаго народа. Онъ читалъ съ воодушевленіемъ; воспріимчивая: молодежь слушала его съ замираніемъ сердца. Вдругъ середи класса отворяется дверь и входить директорь, человъкъ весьма популярный и любимый учениками за его необыкновенную мягкость въ обращении съ ними. На этотъ разъ видъ его былъ необычно строгъ и даже суровъ. Всѣ были озадачены. Не меньше быль озадачень и онь самь. Онь держаль въ рукахъ какую-то бумагу, которую долженъ былъ прочитать въ классъ, на что у него, повидимому, не хватало духа. Наконецъ онъ быстро прочиталь её и тотчась же ушель, не взглянувь ни на кого, какъ будто сдёлаль какое-то преступление или нанесь кому тяжелую обиду. Это было распоряжение министра просвещения, бывшаго чешскаго патріота, гр. Льва Туна, чтобъ тотчасъ же всѣ предметы преподавались на немецкомъ языке; а въ этой гимназіи, надо зам'єтить, въ то время все читалось на чешскомъ языкъ; поэтому можно судить, какъ могло подействовать такое распоряженіе. Въ классь была мертвая тишина. Учитель пряталъ глаза подъ канедру. У учениковъ показались въ рукахъ носовые платки. Послышалось что-то въ родъ глухого рыданія. Видно, всёмъ было какъ-то неловко. Первый опомнился учитель. Пройдясь нъсколько разъ по классу, онъ снова взошелъ на канедру: и началь читать-уже по-нѣмецки. Сознаваль ли онъ, что чи4 E X M. 689

талъ; но ученики навърное ничего не слышали и не понимали; а большинство изъ нихъ не было и приготовлено настолько, чтобъ понимать чтеніе на нъмецкомъ языкъ.

Литература опять ударилась въ изследованія старины и въ филологію; съ этого времени до 60-го года чехи не имёли ни одного политическаго органа, тогда какъ передъ тёмъ газеты и разные журналы выходили не только въ Праге, Брне, Оломуце, Опаве, Вене, но и въ некоторыхъ провинціальныхъ городахъ. Всевозможныя общества были, конечно, тотчасъ же уничтожены.

Политической жизни не было никакой. Насталь періодъ мертваго сна. Октроированная конституція не была отм'внена, но она не д'виствовала, объ ней не было и помину. Городскіе выборы, какъ сд'єланы были въ 1850 г. подъ военной диктатурой, такъ и оставались до сл'єдующаго пробужденія народа ц'єлыхъ 10 л'єтъ. Какъ было заведено однажды военное положеніе, такъ оно и оставалось. Разные проекты, надъ которыми работали столько министровъ и сеймы, сданы въ архивъ.

Одно только было невозвратимо — это окончательное освобожденіе крестьянъ. Несмотря ни на какой политическій гнеть, несмотря на всю тяжесть разныхъ налоговъ и повинностей, эти чернорабочія силы д'влали свое д'вло. Среди общаго оц'впененія, крестьяне въ этоть тяжелый періодь приготовляли почву для новой жизни. Они очищали свои поля отъ камня, которымъ постарались надёлить ихъ пом'єщики, разрывали его порохомъ и разбивали молотомъ; мостили имъ дороги, строили дома и школы, выводили изъ него цълыя стъны кругомъ своихъ садовъ и огородовъ; осущали болота и доставшіеся имъ отъ пом'єщиковъ обширные пруды обратили въ луга или поле. Матеріальное блатосостояніе крестьянъ возрастало быстро, и дало правительству поводъ произвести народный грабежъ подъ именемъ «народнаго добровольнаго займа», когда ему понадобились деньги, чтобъ снарядить войско противъ Россіи въ 1854 г. Велено было занять у каждаго столько, сколько можно. Цифра такого рода пожертвованія опредълялась мъстною администрацією съ находящимися въ ея распоряжении органами: сельскими старшинами и писарями. При этомъ не у одного крестьянина отъ такого  $\partial o$ бровольнаго займа убыли со двора лошадь или корова, или чтонибудь изъ пожитковъ. Правда, все это взято было не даромъ, а въ заемъ за процентъ, въ обезпечение чего и выданы были какія-то облигаціи; но онъ всь перешли въ руки евреевъ и другихъ спекулянтовъ, которые скупали ихъ почти за ничто и потому могли рисковать и довольствоваться постепенной уплатой хоть части цёлаго займа. Несмотря на это, въ какихъ-нибудь восемь лётъ общая сумма сельско-хозяйственныхъ произведеній утроилась. Крестьянинъ-землевладёлецъ съ того времени сталъмаленькимъ помёщикомъ и возбуждаетъ зависть въ бёдной бур-

жуазіи.

Сельская школа, подъ руководствомъ своихъ учителей и священниковъ, отъ 1848-го года проникнутыхъ духомъ горячаго патріотизма, дополнила благосостояніе народа, давши ему умственное развитіе и пробудивши въ немъ чувство самосознанія. На этой почвѣ создалась новая политическая жизнь чешскаго народа; отъ нея представители чешскаго народа почернаютъ ту силу, съ какой они выдерживаютъ отчалнную борьбу противъ австрійскаго правительства.

Все это сдёлалось уже послё 1848 года, и сдёлалось именно вслёдствіе тогдашняго движенія. Въ этомъ и заключается настоящая оцёнка событій того времени, носящихъ на себё характеръ какого-то смутнаго броженія, неопредёленныхъ, безцёльныхъ стремленій къ ниспроверженію существовавшаго порядка, заключающихъ въ себё больше ломки и отрицанія, чёмъ положи-

тельной, созидающей деятельности.

Но таково свойство всёхъ революцій или коренныхъ народныхъ переворотовъ: они только выражаютъ собою настоятельныя потребности времени, указываютъ пути къ дальнъйшимъ реформамъ, предоставляя послъдующему періоду создать и осуществить то, что было сначала предметомъ безотчетной воли и неопредъленныхъ стремленій массъ.

П. Ровинскій.

# ЕВРОПА И ЕЯ СИЛЫ

## ВЪ 1869 ГОДУ.

L'Europe politique et sociale, par Maurice Block. Par. 1869. L'Empire des Tsars au point actuel de la science, par M. J. H. Schnitzler. T. IV. Par. 1869.

Handbuch der vergleichenden Statistik der Volkszustands-und Staatenkunde, von G. Fr. Kolb. Leipz. 1868.

### II \*).

#### овщественныя силы.

При сравнительномъ изученіи общественныхъ силъ, двигающихъ цивилизацію западной Европы, необходимо обращать вниманіе главнымъ образомъ на условія быта, подъ вліяніемъ которыхъ эти силы должны дѣйствовать. Вопросы по движенію населенія, по личной полноправности и образованію гражданъ, вслѣдствіе особой связи этихъ элементовъ съ элементами государственной силы и устройства, мы разсмотрѣли въ предъидущей статьѣ. Потому теперь остановимся на нравахъ западнаго общества, какъ эти нравы выражаются въ статистическихъ данныхъ за послѣднее время, на экономическомъ прогрессѣ, и па главномъ отношеніи этого прогресса къ классу имущему и неимущему. Согласно такому плану мы начнемъ въ своемъ обзорѣ съ статистики преступленій, незаконныхъ рожденій и разводовъ, и за

<sup>\*)</sup> См. выше, лив. 235 стр. и след.

тъмъ перейдемъ въ разсмотрънію потребленія, цънъ и заработковъ, самопомощи, общественнаго призрънія, и наконецъ, распредъленія собственности и доходовъ.

#### $\mathbf{T}_{\cdot}^{*}$

Въ статистикъ уголовной, болъе, чъмъ въ какой-либо иной отрасли статистики, требуется тщательная критика сравниваемыхъ цифръ и осторожность въ выводахъ. Здёсь, въ тёхъ случаяхъ, когда дёлается сравненіе между разными странами, точные выводы даже невозможны, потому что самыя законодательства различны, различно распредъление преступлений и проступковъ по категоріямъ; сверхъ того, им'єющіяся до сихъ поръ статистическія данныя здісь слишкомъ неоднородны. Такъ, напр., для однихъ странъ извъстны цифры слъдственныхъ дълъ, а для другихъ — цифры приговоровъ; въ нъкоторыхъ случаяхъ цифры преступныхъ дъяній, независимо отъ того, были ли открыты ихъ виновники, а въ другихъ — только цифры уличенныхъ преступниковъ. Итакъ, выводы изъ сравненій между всёми странами Европы возможны только тогда, когда ихъ можно основать на цифрахъ по возможности однородныхъ, да и то выводы эти, собственно для сравненія, могуть быть только самаго общаго свойства.

Но даже и по отношенію въ одной и той же странъ, цифры, хотя онв годъ отъ году и представляють тоже самое, но значеніе ихъ тімь не меніе изміняется сообразно изміненію разныхъ общественныхъ условій. Такъ, во Франціи, гдѣ правильная судебная статистика обнимаеть наибольшее число льтъ, оказывается, что цифра преступныхъ покушеній противъ личности возрастаеть, цифра покушеній противь собственности замътно уменьшается. Въ періодъ 1826—1830 гг., преступленія противъ личности составляли 42 на милліонъ жителей, а въ періодъ 1861—1865 гг. это отношеніе выразилось уже цифрою 48. Сравнивая за тѣ же періоды число преступленій противъ собственности, мы находимъ, что во второмъ періодъ оно вдвое меньше, чъмъ въ первомъ. Первый фактъ, конечно, неутъшителенъ во всякомъ случать. Но второй можетъ ли служить основанісмъ для вывода утішительнаго? Очевидно ніть, ибо еслибы число посягательствъ на чужую собственность действительно уменьшилось въ такомъ размере, вследствие нравственнаго развития общества, то какъ же могла бы увеличиваться цифра преступленій противъ личности, т.-е. такихъ именно посягательствъ и правонарушеній, которыя, по грубости своей, наиболье оскорб-

ляють нравственное чувство?

Но присматриваясь ближе къ цифровымъ картинамъ криминалистики, мы замъчаемъ, во-первыхъ, что изъ покушеній противъ личности наиболее жестокія не увеличиваются, а уменьшаются, именно убійства; уменьшается и число случаевъ разбоя. Возраженіе, что разбой уменьшается оттого собственно, что увеличиваются средства открытія преступленій, было бы недійствительно, такъ какъ самое это увеличение средствъ имъетъ прямымъ результатомъ раскрытіе большаго числа совершенныхъ преступленій, то-есть именно увеличеніе статистической цифры преступниковъ. Дело преследования преступлений до сихъ поръ находится въ такомъ положении, что страхъ наказания можетъ входить въ сознаніе человъка, посягающаго на преступленіе, толькокакъ элементъ второстепенный. По оффиціальнымъ свъдъніямъ, изъ 252 тысячь преступленій и важныхъ проступковъ, во-Франціи подвергаются судебному преследованію 127 тысячь, а 125 тысячь избъгають преслъдованія. Факть этоть можеть показаться благопріятнымъ въ криминальномъ смысл'є, и во всякомъ случав онъ представляетъ уже результатъ огромныхъ успъховъ въ организаціи полиціи и следственной части. Темъ не менъе, и по этому факту, человъку, ръшающемуся на преступное дъяніе, предстоить такой же шансь избъгнуть суда, какъ и подвергнуться ему. Но въдь самая цифра 252 тысячъ — представляеть преступленія изв'єстныя; а кто же сомн'євается вътомъ, что множество преступленій и проступковъ остаются неизвъстными? Юридическая мада есть только лотерея.

Такимъ образомъ, возрастаніе статистической цифры преступленій противъ личности, во Франціи, съ 42 до 48 на милліонъ населенія, едва ли не сл'вдуеть объяснить просто увеличеніемъ средствъ къ раскрытію преступленій, за последнее сорокалетіе. Точно также уменьшение числа покушений противъ собственности за то же время на половину следуеть приписать большему искусству, съ какимъ эти правонарушения успъваютъ обходить законъ, избъгать примъненія его, наконецъ облекаться даже въ законныя формы, призывать самый законъ въ весьма могущественное орудіе мошенничества. Итакъ, сопоставленіе возрастанія цифры преступленій противъ личности съ уменьшеніемъ числа покушеній на собственность, во Франціи, не даетъ положительнаго вывода относительно изменений въ нравственномъ развитии общества. Но сравнение между видами разныхъ преступленій объихъ названныхъ категорій, по числовымъ даннымъ, даетъ возможность къ положительному выводу, что нравы смягчаются, что число случаевъ наиболъе жестокаго, грубаго насилія уменьшается, а также и число грабежей, кражь со взломомъ и т. д. За то возрастають все болье «мягкіе», если можно такъ выразиться, виды правонарушеній: преступленія противъ стыдливости и всякія утонченные способы мошенничества.

Все это, вмѣстѣ взятое, пока конечно еще не свидѣтельствуетъ объ улучшеніи нравовъ въ общемъ смыслѣ, но несомнѣнно свидѣтельствуетъ о вліяніи умственнаго развитія на нравы. Большаго, пока, невозможно было и ожидать. Вспомнимъ, что и тамъ, гдѣ почти все населеніе грамотное, огромное большинство имѣетъ все-таки еще образованіе самое элементарное, и — главное — что условія быта огромныхъ массъ населенія во всѣхъ странахъ Европы до сихъ поръ такого рода, что массы эти воспитаны и живутъ съ чувствомъ справедливаго недовольства, котораго и умственное развитіе нейтрализовать, не можетъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что улучшеніе экономическихъ условій повліяетъ на дѣйствительное улучшеніе нравовъ въ Европѣ столько же, какъ и распространеніе образованія.

У Блока есть таблица, представляющая среднюю цифру числа преступленій и важныхъ правопарушеній вообще, приходящуюся въ главныхъ государствахъ Европы на милліонъ душъ населенія. Цифры эти представляютъ тёмъ болёе интереса, что онё новыя, большая часть ихъ относится именно къ только-что истекшему десятильтію. Но подобныя цифры, какъ мы уже скавали выше, имёютъ только весьма условное значеніе. Мы представимъ однако нёсколько сравненій, которыя можно вывесть

изъ цифръ, помъщенныхъ въ этой таблицъ.

По численности убійствъ всёхъ разрядовъ, за исключеніемъ только дётоубійства, первое мёсто принадлежитъ Испаніи, въ которой приходится 88 убійствъ на милліонъ душъ въ годъ; но надо замётить, что цифра для Испаніи выведена изъ наблюденій всего за одинъ годъ, а не за нёсколько, какъ для большей части другихъ странъ. Послёднее мёсто въ перечнё по убійствамъ должна занимать Баварія, въ которой приходится 5,5 убійствъ на 1 милл. населенія. Итакъ, вотъ какое огромное различіе представляетъ численность убійствъ въ разныхъ странахъ. За Испаніею, по многочисленности убійствъ, слёдуютъ: Венгрія 64,4 на 1 м. д., и Италія 57. До сихъ поръ цифры могутъ быть объяснены южнымъ темпераментомъ. Но цифра 32, принимаемая Блокомъ для Россіи 1), показываетъ, что если вли-

<sup>1) «</sup>Стат. Врем.» даеть, по уголовной статистикь, цифры не преступленій, а подсу-

мать и можеть имъеть вліяніе въ смысль ослъпленія страстью, то вліяніе это вовсе не такь безусловно, какъ вообще уголовные статистики склонны думать. Баварія имъеть климать болье южный, чьмъ почти вся Россія, а между тымъ нашей цифръ убійствь, 32 на 1 милл., въ Баваріи соотвытствуеть цифра сравнительно ничтожная, 5,5 на 1 милл. Сверхъ климата здысь, тоесть именно по отношенію къ смертоубійству, важное вліяніе имъеть состояніе умственнаго развитія, которое наиболье неудовлетворительно именно въ названныхъ сейчасъ странахъ, стоя-

щихъ во главъ перечня среднихъ цифръ убійства.

Но и образование все-таки даже здёсь не измёняетъ тёхъ отношеній, которыя обусловливаются экономическимъ положеніемъ, а воспалительное вліяніе климата въ съверныхъ странахъ отчасти замъняется потреблениемъ спиртныхъ напитковъ, очень мало употребляемыхъ на югъ. По нашему убъжденію, въ числъ убійствъ отражается между другими причинами и настоящая борьба за существование. Чъмъ объясните вы такой фактъ, что очень видное мъсто въ таблицъ убійствъ — цифра убійствъ для Саксоніи —18,6? Напомнимъ еще разъ цифру убійствъ для Баваріи — 5,5. Какъ объяснить эту разницу столь неблагопріятную для Саксоніи? Климатомъ-но Саксонія северне Баваріи; степенью умственнаго развитія — но Саксонія самая образованная страна въ Европъ и страна протестантская, а Баварія — страна католическая, далеко уступающая Саксоніи въ образованности. Расою — но одна и та же раса обитаетъ въ объихъ этихъ странахъ. А между тъмъ вотъ фактъ огромнаго различія по отношенію къ самому ужасному преступленію, къ убійству, и различіе совершенно пеблагопріятное для Саксоніи. Сравнивая данныя для разныхъ государствъ, мы приходимъ къ убъжденію, что число преступленій некоторыхъ разрядовъ обусловливается между прочимъ и тъмъ, что можно назвать борьбою за существованіе. Въ самомъ дѣлѣ, если мы обратимся къ статистикъ населенія, то найдемъ, что темъ странамъ, которыя пользуются климатомъ умфреннымъ и значительною степенью образованности, а между тъмъ все-таки отличаются многочисленностію убійствъ — соотвътствует з наибольшая плотность населенія. И изъ нихъ наибольшая цифра плотности населенія соотвътствуетъ именно Саксоніи: 162,85 жителей на 1 кв. вер-

димыхъ и обвиненныхъ. За 1863 годъ, онъ показываетъ цифру 7,663 подсудимыхъ, что приблизительно дало бы 100 на 1 милл. населенія. Предполагая по каждому ділу, подвергнутому суду (Блокъ старался находить цифру именно діль сужденныхъ), около 3 подсудимыхъ, мы получимъ подтвержденіе цифры Блока.

сту. Саксонія въ этомъ отношеніи занимаєть въ Европ'я второе мъсто, а Баварія стоить ниже, чьмъ средній уровень плотности населенія, именно въ ней распредёленіе населенія выражается цифрою 63,79. Нашъ выводъ основанъ не на одномъ примъръ Саксоніи. Такъ, Бельгія и съвернье и образованные Франціи, а между темъ для Бельгіи цифра убійствъ на 1 милл. населенія 11, между тъмъ какъ для Франціи она только 8,2. Это можно объяснить именно только сравнениемъ густоты населения. По плотности населенія, Бельгія (164,29 чел. на 1 кв. версту) занимаетъ въ Европъ первое мъсто, а Франція (70,1) ниже средняго. Сравнивая Францію съ Баварією, мы находимъ, что во Франціи, въ которой обитаетъ племя гораздо более необузданное въ страстяхъ, чемъ въ Баваріи и Саксоніи, и гораздо менье образованное, убійствъ дъйствительно больше чымь въ Баваріи, но противъ Саксоніи несравненно меньше, что подтверждаетъ нашу мысль. Приведемъ еще одинъ цифровый примъръ. Одна изъ значительныхъ цифръ убійствъ приходится на долю собственной Англіи, съ Уэльсомъ, именно 19,9. Между темъ, Англія-и съверная страна, и образованіе въ ней довольно распространено, менте чтмъ въ Баваріи, положимъ, но болте чтмъ во Франціи, и болье чыть въ Ирландіи. Между тымъ численность убійствъ въ Англіи гораздо болье, чьмъ вдвое превыпаетъ численность убійствъ во Франціи. Плотность населенія въ Соединенномъ Королевствъ — 96,19, т.-е. одна изъ наиболъе значительныхъ, а во Франціи 70,1, т.-е. ниже средней цифры. Мало того, въ Соединенномъ Королевствъ плотность населенія гораздо больше въ собственной Англіи, чёмъ въ Шотландіи и Ирландіи. Между тъмъ, если взять среднюю цифру убійствъ для всего Соединеннаго Королевства, то-есть считая и населеніе Ирландіи и Шотландіи, то тогда на 1 милл. населенія окажется убійствъ несравненно менъе въ Шотландіи и Ирландіи, чъмъ въ Англіи съ Уэльсомъ  $^{1}$ ).

Если теперь, послѣ уясненія вліянія плотности населенія на умноженіе числа убійствь, мы обратимся къ цифрѣ 32 убійства на 1 мил. населенія въ Россіи, то увидимь, до какой степени она важна, такъ какъ въ Россіи населеніе менѣе плотно распредѣлено, чѣмъ гдѣ-либо въ Европѣ. Цифры 88, 64, 57, относящіяся къ Испаніи, Венгріи (со славянскими землями) и

т) По отношеню въ Соед. Кор., Бловъ даетъ цифры столь неоднородныя, что мы не считаемъ нужнымъ ихъ приводить; но нашъ выводъ достаточно подтверъдается и тъмъ, что въ цёломъ Соед. Кор. число осужденныхъ лицъ было 7,5 на 1 милл., а въ собственной Англіц число убійство было 19,9 на 1 милл. душъ.

Италіи, объясняются въ изв'єстной степени и климатомъ, и политическими страстями, у насъ массъ неизвъстными, и наконецъдаже и вначительной плотностью населенія, сравнительно съ-Россією, особенно Италіи (85,11) 1). Наша же цифра самая значительная въ Европъ послъ сейчасъ приведенныхъ, не объясняется ничьмъ подобнымъ, и она-то именно и можетъ показатьогромное вліяніе необразованности на число наиболье грубыхъ преступленій. И д'єйствительно, у насъ, какъ изв'єстно, весьманеръдки случаи убійства крестьянъ, возвращающихся съ рынкавъ деревню, т.-е. убійства, производимыя безъ надежды пріобръ-

сти болье нъсколькихъ рублей. В применения при применения

Но, могутъ сказать намъ, если борьба за существование отражается въ томъ фактъ, что тамъ, гдъ, при равенствъ прочихъ условій, населеніе плотнье, бываеть болье убійствь, то она должна выражаться въ подобномъ же фактъ и относительно преступленій противъ собственности. На это мы отвѣтили бы, что въ преступленіяхъ противъ собственности надо строго различать роды. Некоторые изъ этихъ видовъ связаны съ разными посторонними условіями, какъ-то: числительность поддёлокъ векселей — съ развитіемъ торговли, разбоевъ на дорогахъ — съ устройствомъ полиціи, и т. д. Но вотъ родъ покушенія противъ собственности, который можеть представить собою самымъ осязательнымъ образомъ борьбу за пространство по землъ, за правожить, а это именно поджоги. Они подменен выдраждает выбран

Цифра поджоговъ, по нашему мненію, одна изъ наимене случайныхъ и одна изъ наиболее доказательныхъ. Въ числе предразсудковъ, довольно распространенныхъ у насъ относительнособственнаго нашего народа, находится и тотъ предразсудокъ, что русскій народь одержимь особою страстью къ «красному пътуху», какъ будто такъ-называемая «пироманія», какъ и другіе виды умственнаго разстройства, могуть быть преимущественнымъ достояніемъ цълой націи. Точно такой же предразсудокъсуществуетъ у насъ и относительно мнимо-психической наклонности русскаго человъка къ бродяжничеству. Успокойтесь; въжизни цълаго народа «красный пътухъ» никогда не будетъ явленіемъ психическимъ, а всегда чисто соціальнымъ. Если въ нашей исторіи поджоги играють зам'єтную роль, то, будь у нась давно уголовная статистика, навърное оказалось бы, что особенно часты у насъ были именно только поджоги пом'вщичьихъ-

Поджогъ представляеть собою прежде всего неравном вр-

<sup>1)</sup> BE POCCIE 3,77.

ность, неправильность распределенія поземельной собственности. Тамъ гдв много людей, а мало земли, тамъ гдв много арендаторовь, а мало собственниковь, и тамъ въ особенности, гдъ много батраковъ, а мало хозяевъ-поджоги и будутъ чаще, чъмъ гдъ-либо. Человъка гонять изъ дому и ему негдъ найти работу, нотому что рукъ вездъ слишкомъ много. Месть его очень легко можеть выразиться именно поджогомъ; онъ разрушаеть ту собственность, которой никогда не быль участникомь, а всегда быль рабомъ и наконецъ сдёлался жертвою. Это самый краснорёчивый и, если можно такъ выразиться, наиболе простой видъ покушенія на самый принципъ собственности. И вотъ, сравнивая нифры Влока, мы замвчаемъ, что число поджоговъ именно зависить отъ густоты населенія и отъ неправильности устройства землевладънія. Наибольшее число поджоговъ приходится именно на королевство Саксонію, какъ и наибольшее число убійствъ. Но здёсь, т.-е. въ поджогахъ, зависимость числа преступленій отъ тустоты населенія особенно правильна, такъ какъ отношеніе это не нарушается уже условіями климата и расы. Первою относительно числа поджоговъ, повторяемъ, стоитъ Саксонія — 63, в на 1 милл. населенія. Непосредственно за нею стоитъ Италія—41 на 1 милл. населенія, въ которой и плотность населенія очень велика (см. выше) и поземельныя отношенія одни изъ самыхъ неудовлетворительныхъ 1). За Италіею стоитъ Англія съ Уэльсомъ, въ которыхъ велика плотность населенія и масса сельскихъ жителей состоитъ изъ безземельныхъ батраковъ — цифра поджоговъ 24,6 на 1 милл. нас. Но въ такомъ случав, скажетъ читатель, въ Россіи, гдв и плотность населенія мала, и крестьяне всегда имъли право на землю, цифра поджоговъ должна быть, относительно, весьма мала, а между тъмъ Россія славится ими! Что Россія славится ими, отв'єтимъ мы, это можно приписать только усердію тъхъ ревнителей государственнаго благосостояніе, которые попеченія свои о благь строять на преувеличенныхъ опасеніяхъ собственно за крупную собственность. Въ дъйствительности же въ Россіи, несмотря на удобство совершенія поджоговъ, при ръдкости каменныхъ построекъ, средняя цифра поджоговь въ годъ на 1 милл. населенія оказывается всего 8,7; что въ сравнении съ такими цифрами, какъ 63 въ Саксонии и 41 въ Италіи, весьма мало. Зам'єтьте, притомъ, что эта цифра 8,7 относится къ 1861 году, а въ отношеніи поджоговь сельскихъ (которые именно и важны) освобождение и надёль крестьянь должны имёть весьма благопріятное действіе. И въ самомъ деле, наша оффи-

<sup>1)</sup> См. первую статью.

ціальная уголовная статистика 1) показываеть, что сравнительно съ 1861 годомъ, цифра подсудимыхъ по поджогамъ, въ 1862 тоду упала<sup>2</sup>) съ 3,465 чел. до 3,195, а въ 1863 году возвысилась незначительно, именно съ 3,465 до 3,517, несмотря на рость населенія за два года и несмотря на то, что въ одной полосъ имперіи происходили безпорядки.

Замътимъ еще, мимоходомъ, что съ 1861 по 1864 годъ, несмотря на ростъ населенія, цифра подсудимыхъ по разбоямъ и

грабежамъ у насъ уменьшилась съ 5,606 до 5,395.

Замъчаемое нами вліяніе густоты населенія на число преступленій, должно сказываться конечно и въ статистикъ дътоубійства. Въ самомъ д'єль, Саксонія и здісь занимаеть первое мъсто, за исключеніемъ Норвегіи, гдъ къ дътоубійствамъ законодательство причисляеть и изгнаніе плода. Но въ отношеніи къ дътоубійствамъ плотность населенія не такъ важна, какъ

число незаконныхъ рожденій и положеніе женщинъ.

Разбой, грабежь и кража со взломомъ наиболее процевтаютъ въ объихъ половинахъ Австрійской монархіи, въ Испанін, Англіи, Пруссіи и Саксоніи 3). На последнемъ месте въ этомъ отношеніи стоитъ Франція, гдѣ средняя цифра такихъ преступленій всего 9,7, между темъ какь въ Австріи и Венгріи, она — 605 и 625. Простая кража наиболье развита въ собственной Англіи (1,868 на 1 милл. населенія), Бельгіи (1,070) и Норвегін (1,012), наименте же въ Пруссіи (276) и Саксоніи (393) 4).

Мы замътили выше, что на численность преступленій главное вліяніе им'єють условія экономическія. Наблюденія, сділанныя по этому предмету въ Англіи, представляють рядъ фактовъ, не оставляющихъ сомнънія, что экономическія условія служать главною причиною преступленій всякаго рода. Въ 1834 году, въ Англіи арестовано было по разнымъ преступленіямъ 22,451 чел. Число это, въ два последующие года, когда хлебъ подешевелъ и вмѣстѣ усилились заработки, тотчасъ уменьшилось. Въ 1837

<sup>1)</sup> Crar. Bp. 1866 r. Alexander of the second state of the second <sup>2</sup>) А въ этомъ-то году именно ссылались на поджоги, какъ на страшную организованную силу, и нъкоторыя газеты требовали чрезвычайныхъ мъръ!

<sup>2)</sup> Цифры для Россіи у Блока нътъ.

<sup>3)</sup> Мы уже сдълали выше оговорки относительно неоднородности многихъ изъ сравнительных цифрь. Значительная численность преступленій вообще въ Саксоніи, сравнительно съ Францією напр., зависёла отъ того, что во Франціи взята цифра дъль преданныхъ суду, а въ Саксоніи — всёхъ дъль объявленныхъ полиціи. Но тъ цифры относительно Саксонів, которыя мы привели выше, такъ велики, что онъ сохраняють свое значение даже если ихъ уменьшить на половину.

году, хлъбъ опять поднялся въ цънъ и произошелъ торговый кризисъ: число арестованій тотчасъ увеличилось противъ предшествовавшаго года на 2,600 чел. Въ течени 1837—1841 гг. цёны жизненныхъ припасовъ продолжали стоять высокія, торговля была слаба, и вотъ число арестованій за это время достигаеть цифры 31,309 чел. въ годъ. Съ 1842 года начинаетъ действовать пилевская таможенная реформа; въ періодъ 1842 — 1846 гг. квартеръ 1) пшеницы стоилъ всего 54 шиллинга; вмъстъ съ тъмъ процевтало железно дорожное строительство, и торговля была дъятельна. И вотъ, несмотря на постепенный ростъ населенія, число арестованій въ этомъ період'в опять падаеть до цифры 24 — 25,000 въ годъ. Въ 1847 году произошелъ извъстный торговый кризисъ — и ему соотвътствуеть уже 28,838, арестованій; въ 1848 г. число ихъ возросло до 30,249; затъмъ, является отміна хлібныхь законовь, ціна жизненныхь припасовь понижается и цифра арестованій опять уменьшается, несмотря на уменьшеніе эмиграціи и на возрастаніе населенія. Вотъ прим'трь изъ последующихъ годовъ:

#### II.

Статистика нравственности обращаеть между прочимь вниманіе и на то, что называется «нравственностью» въ тёсномь смыслё, то-есть собственно на цёломудріе. Нёкоторые статистики склонны смёшивать цёломудріе или половую воздержность съ узаконенностію половыхъ отношеній, а потому въ статистику нарушеній «доброй нравственности» вводять число незаконныхъ рожденій и даже разводовъ. Нётъ, кажется, надобности настачвать на томъ, что численностію разводовъ и незаконныхъ рожденій можеть опредёляться собственно только прочность брачнаго и вообще семейнаго союза въ разныхъ странахъ, и больше ничего. Въ этой статистике отражаются только юридическія условія брака въ разныхъ странахъ. Къ этому предмету мы сейчасъ вернемся, но прежде покончимъ съ преступленіями.

Къ статистикъ «доброй нравственности» въ тъсномъ смыслъ,

<sup>1)</sup> Квартеръ — 1 четверть и 3 четверика.

<sup>2)</sup> Kolb. Handb, vergl, Stat.

очевидно, относятся только цифры посягательствъ на цёломудріе. Въ таблицё преступленій у Блока одна графа посвящена собственно цифрамъ насилованій, а другая общей цифрё посягательствъ на цёломудріе и проступковъ противъ стыдливости. За этой второй графою мы не можемъ признать значенія, потому что цифры въ ней, очевидно, слишкомъ неоднородны. Какъ объяснить, напримёръ, что по ней средняя годовая цифра всёхъ такихъ преступленій и проступковъ на 1 милл. населенія для Испаніи показана въ 16, а для Пруссіи въ 114,8 и для Швеціи въ 274! Ясно (хотя Блокъ не оговариваетъ этого), что здёсь относительно Пруссіи и Швеціи приняты въ разсчетъ всё нарушенія полицейскихъ постановленій, охраняющихъ не только стыдливость, но и приличіе, между тёмъ какъ для Испаніи приняты въ разсчетъ только посягательства на цёломудріе. Итакъ, для статистики «доброй нравственности» мы ограничимся только

цифрами изнасилованій 1).

Здёсь нельзя вывесть заключенія относительно вліянія на цёломудренность — климата, расы, религіи и образованности. Число насилованій въ странъ рышительно не зависить отъ всёхъ этихъ вліяній. Замічателень факть, что по цифрі преступленій этого рода первое-и даже внѣ всякаго сравненія первое-мѣсто принадлежить собственной Англіи съ Уэльсомъ. Соотв'ятствующая ей цифра 48,1 на милл. нас., —почти вдвое больше непосредственно слъдующей за нею цифры, которая относится къ Франціи. Правда, цифра для Англій означаетъ число изнасилованій, объявленныхъ полиціи, а другія цифры, которыя мы сейчась упомянемь, представляють число изнасилованій подвергнутых судебному разбирательству. Но въ преступленіи, именно этого рода, это не можетъ составить большой разницы. Нътъ сомнънія, что именно въ Англіи, гдъ не только за изнасилованіе, но даже за неисполненіе брачнаго об'єщанія назначаются въ пользу жертвъ высокія пени, цёлые капиталы, — всё случаи изнасилованія, объявленные полиціи, доводятся до судебнаго разбирательства. Чёмъ же объяснить такую необыкновенную численность изнасилованій въ Англіи сравнительно съ другими странами? Быть можетъ, именно тъмъ же обстоятельствомъ, о которомъ мы только-что упомянули. Очень можеть быть, что въ другихъ странахъ жертвы

<sup>1)</sup> Для этой статистики следовало бы, конечно, принять вы разсчеты и цифры пьянства. Но статистика пьянства, какъ порока, совершенно невозможна; другое дело—цифры потребленія крепкихъ напитковъ— но это скоре относится къ вопросу о потребленія, потому что заключенія о распространенности пьянства изъ этихъ цифрь все-гаки извлечь нельзя.

изнасилованія не всегда начинають дѣло черезь полицію и судъ. Въ Испаніи, напр., гдѣ число изнасилованій показано въ шесть разъ менѣе, чѣмъ въ Англіи, быть можетъ расправа ножомъ или пулею часто замѣняетъ судъ, такъ какъ судебное разбирательство не обѣщаетъ столь хорошаго вознагражденія, какъ въ Англіи. Но это только наша догадка.

Какъ бы то ни было, вотъ порядокъ, въ которомъ представляются разныя страны по числу изнасилованій: Англія съ Уэльсомъ — 48,1; Франція — 24,6; Италія — 21; Баварія — 19,5. Наименьшія цифры соотвътствуютъ Испаніи — 8 и Бельгіи 6,4. Итакъ, здъсь страны болье образованныя перемъщаны съ менье образованными, католическія съ протестантскими и южныя

съ съверными.

Иные относять къ статистикъ нравственности и число самоубійствъ. Нечего говорить о неосновательности такого мненія. Число самоубійствъ доказываеть, главнымъ образомъ, тоже самое, что и число преступленій вообще: неудовлетворительность условій общественнаго быта. Число самоубійствъ возрастаетъ съ числомъ другихъ преступленій. Но въ самоубійствахъ есть одна оригинальная черта: распространение образованности не уменьшаетъ ихъ числа, а скоръе наоборотъ. Это не трудно объяснить, и именно въ пользу просвъщенія. Дело въ томъ, что большинство самоубійствъ, какъ то доказывается цифрами, происходить отъ причинъ физическихъ, разстройства умственныхъ способностей, въ особенности. На эту массу самоубійствъ умственное развитіе не имбетъ вліянія, развъ если утверждать, что образование ведетъ къ разстройству умственныхъ способностей, что было бы нельно. Въ остальной же части самоубійствъ, надъ которыми умственное развитіе можеть имъть дъйствіе, очень важную долю составляють самоубійства взамінь другого преступленія и вследствіе другого преступленія. Человекь разорился; обладан тою твердостію, какая все-таки нужна для того, чтобы наложить на себя руки, онъ могъ бы легко покуситься сперва на подлогъ или другое преступленіе, даже убійство, съ корыстною цёлью. Если онъ предпочитаетъ покончить съ собою, чёмъ ръшиться на иное преступленіе, то такой результать нисколько не компрометтируетъ въ лицъ его достоинство умственнаго развитія. Неръдки самоубійства вслъдствіе совершеннаго уже преступленія: человъкъ, растративъ чужія деньги, предпочитаетъ смерть наказанію или перенесенію безчестія. Туть тоже нѣть ничего, что компрометтировало бы въ его лицъ образованность болье, чымь она уже компрометтирована его прежнимь преступленіемъ. Не мало бываетъ убійствъ и вследствіе совершеннаго прежде убійства другого лица, и о нихъ следуетъ сказать тоже самое.

Вотъ средняя годовая цифра самоубійства по странамъ на 1 милл. населенія. Первое м'єсто занимаеть Данія—288; Саксонія—251; Пруссія—123; Франція—110; Баденъ—109; Норвегія—94; Баварія—73; Англія съ Уэльсомъ—69; Швепія—66; Бельгія — 55; Австрія — 43; Италія — 26; Россія — 25; Испанія—14, и Португалія—8. Эти цифры точны, но не им'єють большого значенія, т.-е. не дають вывода. Другое діло подробная статистика самоубійствъ грамотныхъ и неграмотныхъ, въ разныхъ мъстностяхъ. У Блока есть такая таблица для Франціи. Не приводя ея, скажемъ только, что во всёхъ упоминаемыхъ департаментахъ, число самоубійць находится въ прямомъ отношеніи въ цифрамъ грамотности, какъ онъ представляются наборами рекрутъ. Правда, есть два департамента изъ 8 наиболе богатыхъ самоубійствами, въ которыхъ число неграмотныхъ довольно велико, но общее правило, какое можно извлечь изъ таблицы Блока, то, что въ департаменть, гдь грамотность распространена наименье (напр. Верхняя Луара, Арьежъ, Корсика) и число самоубійствъ безъ всякаго сравненія меньше. Въ Сенскомъ департаментъ самоубійствъ 806; неграмотныхъ рекрутъ при набор $57^{\circ}/_{0}$ ; въ Корсикъ самоубійствъ всего 6, а неграмотныхъ рекрутъ  $31, 4^{\circ}/_{0}$ . Въ Арьежь самоубійствъ 10, а неграмотныхъ рекрутъ  $66, 6^{\circ}/_{0}$ . Но не надо забывать, что большая половина самоубійствъ (574 изъ 1000) совершается вследствие физическихъ страданий и умопом'вшательства. Вотъ въ какомъ отношении находятся другія причины: на 1000 самоубійствъ 163 отъ разврата, любви и ревности, надъ которыми умственное развитие тоже не имъетъ большого вліянія; затемъ 125 отъ разоренія и нищеты, и нівсколько (въ одномъ періодѣ 8, въ другомъ 10) вслѣдствіе совершеннаго прежде убійства.

#### III.

Теперь бросимъ взглядъ на статистику разводовъ и незаконныхъ рожденій, не для того, чтобы судить о степени нравственности, а чтобы показать, какъ безсиленъ законъ противъ природы вещей. Брачныя отношенія охраняются закономъ весьма строго, а между тѣмъ на число рожденій внѣ брака имѣютъ гораздо болѣе вліянія общія экономическія условія, чѣмъ постановленія закона въ разныя времена и въ разныхъ странахъ.

Такъ, напр., следовало бы полагать, что въ странахъ католи-

ческихъ, гдъ нътъ развода и гдъ самое разлучение супруговъ поридически трудно, непремънно должно быть болъе незаконныхъ рожденій, чемъ въ странахъ протестантскихъ; и сверхъ того, что такъ какъ легкость развода постепенно увеличивается, то число незаконныхъ рожденій должно было бы постепенно уменьшаться. Но факты не подтверждають первой догадки, а второй прямо противоръчатъ. По таблицамъ Кетле, страны Европы въ отношеніи численности незаконныхъ рожденій следують одна за другою въ следующемъ порядет: Баварія (всего боле), королевства Саксонія, Ганноверъ, Австрія, Швеція, Норвегія, Пруссія, Бельгія, Франція, Англія, Испанія и Нидерланды (всего мен'ье). Испанія и Нидерланды—какое сопоставленіе! Въ Баваріи приходится одно незаконное рождение на 3,58 законныхъ, то-есть изъ 7 рождающихся дътей 2 незаконныя. Въ Саксоніи отношеніе это-1 на 5,49; во Франціи—1 на 12,51, въ Англіи—1 на 14,12, въ Испаніи — 1 на 16,98, въ Нидерландахъ — 1 на 22,67. У Блока находимъ цифры процентныя, совершенно подтверждающія ть, которыя мы взяли у Кетле 1). Такое отношение какъ въ Баваріи, по всей въроятности, уничтожило бы мало-по-малу предразсудовъ противъ незаконнорожденныхъ, еслибы они дъйствительно входили въ составъ взрослаго населенія (т.-е. доживали до зрелыхъ летъ) въ такомъ же размере, какъ дети законныя. Но оказывается, что смертность незаконныхъ детей, большею частію оставляемыхъ, хуже содержимыхъ или оставляемыхъ безъ попеченія, несравненно больше. Кетле ссылается на вычисленіе для Берлина, что до 15-ти-летняго возраста законныхъ детей умираетъ 1 изъ 2,5, а незаконныхъ 1 изъ 1,9 (!).

Ежегодное отношеніе числа незаконных рожденій къ числу законных почти вездѣ постепенно увеличивается, несмотря на облегченія развода. Во Франціи, по цифрамъ Блока, процентъ незаконных рожденій въ теченіи первой четверти столѣтія возвысился съ  $4,75\,^{0}/_{0}$  до 7,16, а теперь колеблется около  $7,25\,^{0}/_{0}$ .

Особенно замъчателенъ тотъ фактъ, что въ Саксоніи, гдъ разводъ легче чъмъ гдъ-либо, незаконныхъ дътей тоже больше чъмъ гдъ-либо, за исключеніемъ одной только Баваріи. Прежде, чъмъ перейдемъ къ цифръ разводовъ, скажемъ, что на возрастаніе безотносительнаго числа незаконныхъ рожденій въ странъ имъютъ вліяніе также экономическія причины, которыя управляють чи-

<sup>1)</sup> Въ общей средней цифрѣ у Блока есть различіе противъ Кетлѐ: Блокъ принимаетъ ее въ 70/о, а Кетлѐ въ 10/111. Но это зависитъ отъ того, что Блокъ, въроятно, вывелъ среднюю исключительно по последнимъ годамъ, а число незаконныхъ рожденій растетъ.

сленностію рожденій законныхь; ті и другія возрастають вмість,

хотя не всегда одинаково.

На 1000 браковъ въ Саксоніи разводовъ 26, и сверхъ того 10 разлученій. Во Франціи 6 разлученій (юридическихъ) на 1000 браковъ; въ Швеціи 4, Англіи и Нидерландахъ по 2 (на 1000), въ Пруссіи 1, въ Виртембергъ менъе 1. Изъ баварской статистики оказывается, что число разводовъ постоянно усиливается между католиками, а между протестантами уменьшается, несмотря на то, что разведенные католики не могутъ вступать въ новый

бракъ, а протестанты могутъ.

Замъчательно еще распредъление требований развода по поламъ и сословіямъ, которое мы находимъ у Блока для Саксоніи и Франціи (т.-е. для тёхъ именно странъ, гдё всего чаще разводы). На 100 требованій о разводь 91 и до 93 предъявляются во Франціи женами, изъ чего очевидно, что въ несчастливыхъ супружескихъ отношеніяхъ виноваты въ огромномъ большинствъ случаевъ мужья. Это подтверждается фактомъ, что изъ 100 такихъ требованій 87 делаются всябдствіе насилія и тяжкихъ оскорбленій, а только 6 всл'ядствіе прелюбод'янія женъ. Въ Саксоніи, на 100 требованій развода насиліемъ и тяжкими оскорбленіями оправдываются 60, а прелюбод'яніемъ 20 1). Весьма замечателень также факть, что основания къ разводу охраняють тоже процентное отношение и въ образованныхъ, какъ въ необразованных классах, т.-е. что на 100 требованій развода тѣ же самыя цифры представляють грубое насиліе и т. д. въ либеральныхъ профессіяхъ, какъ и въ рабочей средъ.

Число же самыхъ разводовъ по сословіямъ опредѣляется во Франціи слѣдующими процентными отношеніями: изъ 100 тре-

бованій о разводахъ приходится:

37 — на рабочихъ фабричныхъ и мастеровыхъ

26 — на капиталистовъ и собственниковъ (rentiers)

21 — на торговцевъ

16 — на крестьянъ (cultivateurs).

Въ Саксоніи, также какъ во Франціи, наибольшее число случаевъ развода приходится на «либеральныя профессіи» и на мастеровыхъ. «Съ нами согласятся, что надъ этими фактами стоитъ призадуматься», говоритъ Блокъ.

<sup>1)</sup> Поровну мужей и жень. Во Франціи болье требованій о разводь вследствіе прелюбодынія жень, чемь мужей, но это зависить оть того, что по французскому закону жена имьеть право требовать развода вследствіе прелюбодынія мужа только вь такомъ случаь, если мужь держить любовницу въ домь.

#### IV.

Одну изъ наиболе поучительныхъ частей сравнительной статистики представляла бы статистика потребленія пищи, въ сравненіи съ постепеннымъ движеніемъ цёнъ на хлёбъ и другіе припасы, и вмёстё съ колебаніями заработной платы. Къ сожалёнію, именно вотъ этотъ послёдній элементъ (т.-е. движеніе заработной платы) не можетъ быть введенъ въ такое сравненіе съ достаточною точностію. Прежде чёмъ приведемъ сравнительныя цифры потребленія, остановимся немного на неравно-

мърности заработной платы.

Размеры платы за тоть же самый трудь такъ различны не только въ разныхъ странахъ, но и въ каждомъ рабочемъ дълъ столько степеней платы, что сдёлать общій выводъ изъ сравненія невозможно. Всё такіе выводы бол'є или мен'є произвольны или же основываются не на статистическихъ цифрахъ, а на нъсколькихъ общеизвъстныхъ фактахъ и политико-экономическихъ соображеніяхъ. Есть даже митніе, высказанное въ Англіи именно наперекоръ простымъ статистическимъ цифрамъ, что заработная плата совсемъ неравномерна въ различныхъ странахъ, а только сообразна «достоинству рабочихъ», «внутренней цённости» труда, и что на этомъ основаніи англійскій рабочій получаеть вообще высшую плату, потому что онъ есть самый лучшій рабочій. Указываемъ на это митніе собственно съ цілью показать, какъ трудно точное сравнение размъровъ заработной платы, если до сихъ поръ могутъ высказываться такія, чисто-теоретическія возэрвнія. Цифра высокая будеть низка для Лондона, напр., гдв содержаніе такъ дорого, но можеть быть очень высока для дру-• гой мѣстности 1). Но заработки чрезвычайно различны въ одной и той же отрасли труда. Напримъръ, въ Парижъ (цифры 1860 г.) изъ около 8,400 рабочихъ-механиковъ одни получали въ день . 21/2 фр., другіе (около 1,000 чел.) по 3 фр., третьи (около 3 тысячъ) по  $4^{1}/_{2}$  фр., четвертые (болье 1 т.) по 5 фр., а нъкоторые (160 чел.) по 10 фр., и даже до 20 франковъ.

Итакъ, судить о положении массъ въ разныя времена и въ разныхъ странахъ удобнъе по цифрамъ потребленія и цѣнамъ припасовъ, чѣмъ по цифрамъ заработной платы. И притомъ

<sup>1)</sup> Шведскій писатель Форселль, около тридцати діть назадь, сділаль подробный бюджеть содержанія для рабочаго семейства изь отда, матери и 4 дітей, гь Лондонь, Парижь и Стокгольмь. Итоги его, приблизительно: 500 р. въ Лондонь, 380 р. въ Парижь, и 280 р. въ Стокгольмь.

судить удобнье по цифрамъ потребленія не хльба собственно, котораго извъстное количество безусловно необходимо для существованія, а стало быть будеть измъняться не очень много, и даже при возвышеніи благосостоянія скорье уменьшаться, чьмъ увеличиваться, ибо хльбь будеть замъняться другими принасами.

Количество потребленія хлёба на душу населенія, въ годъ, измѣняется отъ 200 до 210 килограммовъ. Потребленіе мяса, за послѣдніе 20 лѣтъ, возрасло вездѣ. Во Франціи съ 20 килогр. на человѣка до 25, въ Пруссіи съ 16,9 до 18,5; въ Саксоніи съ 19 до 25; въ Бельгіи съ 16 до 18, и т. д. Въ перечнѣ странъ, по количеству потребленія мяса на каждую единицу населенія, нервое мѣсто принадлежитъ Великобританіи—28 килогр. 1); затѣмъ идутъ Франція, Саксонія и Швейцарія (послѣдняя 23 килогр.). Въ Испаніи и Италіи потребленіе говядины нѣсколько болѣе 9 кил. на человѣка, что зависитъ, конечно, не столько отъ бѣдности, сколько отъ климата.

Само собою разумѣется, что потребленіе мяса особенно велико въ городахъ. Такъ, въ Парижѣ, въ 1867 году, потреблено болѣе 140 милліоновъ кил. мяса, что составляетъ болѣе 79 кил. на человѣка. Потребленіе мяса постоянно возрастаетъ въ Парижѣ, какъ и вездѣ: начиная съ конца первой четверти столѣтія и до сихъ поръ, потребленіе мяса въ Парижѣ увеличилось съ 67,8 кил. до 79,6 килогр. Въ Лондонѣ потребленіе мяса (не считая копченой ветчины) составляетъ 60 кил., въ Берлинѣ только 52 кил. Замѣчательно, что потребленіе мяса въ Вѣнѣ въ послѣднее двадцатилѣтіе не возрасло, а въ Берлинѣ даже немного уменьшилось.

"Изъ общаго возвышенія мясного потребленія въ Европѣ можно заключать съ нѣкоторою достовѣрностію, что положеніе массъ вообще улучшается, каковы бы ни были колебанія въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ. Для сравненія по странамъ, цифры потребленія сахара кажутся намъ еще удобнѣе, чѣмъ цифры потребленія мяса, а также кофе и чаю. Дѣло въ томъ, что потребленія мяса, а также кофе и чаю. Дѣло въ томъ, что потребленія мяса зависить отъ климатовъ, зависить и отъ религіи, т.-е. отъ того, соблюдаются ли или нѣтъ посты. Потребленіе чая далеко не вездѣ одинаково въ обычаѣ, а даже кофе въ Испаніи, Италіи и Франціи въ значительной степени замѣняется шоколадомъ. Потребленіе табаку, конечно, можетъ служить дополнительнымъ мѣриломъ; но тутъ тоже очень много зависить отъ обычая. Итакъ, мы остановимся собственно на сахарѣ, приведя относительно чаю, кофе в табаку только крайніе пре-

<sup>1)</sup> Около 67 русскихъ фунтовъ. Килограммъ=2 ф. 42 зол.

дълы цифръ. Относительно потребленія сахару надо сдълать только одну оговорку, именно что въ Россіи оно дополняется:

болье, чъмъ гдъ-либо, потреблениемъ меда.

Относительно потребленія сахару, на первомъ мѣстѣ стоитъ Соединенное Королевство, и именно внѣ всякаго сравненія. Количество сахара потребленное въ 1866 и 1867 годахъ, на единицу населенія, было: въ

| Соединенномъ Королевствъ 19,879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | граммовъ.                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Франціи 7,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | » ·                         |
| Нидерландахъ 7,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>»</b> .                  |
| Норвегій 5,522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *                           |
| Швецій применя 4,900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *                           |
| Швейцаріи 4,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>»</b> .                  |
| Даніи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>»</b>                    |
| Бельгій 4,063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · »                         |
| Пруссіи и Таможенномъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| Союзвудельный даз,750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | >                           |
| Португалической задачать задача | <b>                    </b> |
| Италіи на приста отпривана и 2,603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · »                         |
| Австріи 2,463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : » . <u> </u>              |
| Испаніи 2,116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | >                           |
| Россіи 1,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | >                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |

Чаю потребляется болже всего въ Соединенномъ Королевствъ (1,679 грам. на 1 д.), а въ Россіи сравнительно весьма мало (81), всего же менъе въ Италіи (1 гр. на 1 д.). Кофе наиболъе въ Бельгіи (4,298 гр. на 1 д.), затъмъ по порядку въ Нидерландахъ, Норвегіи и Пруссіи, наименъе же (35) въ Россіи. Табаку потребляеть более всего Бельгія (2,500 гр. на 1 д.) и Нидерланды (2,000); затъмъ но норядку — Швейцарія, Австрія, Пруссія, Норвегія и Данія. Одна изъ странъ наименъе потребляющая табаку — кто бы подумаль? — Испанія (490). Въ-Россіи — 833. Само собою разумъется, что въ сравненіяхъ количествъ потребленія упускается изъ виду весьма важный элементъ, именно качество потребляемаго 1). Количества потребленія сахару тімь боліве важны, что по исчисленію, сділанпому въ Англіи, вызшіе классы потребляють и сахару и чаю гораздоменъе, чъмъ низшіе. И это несомнънно такъ вездъ, гдъ возможна какая-либо роскошь для низшихъ классовъ, потому что

<sup>1)</sup> Напр., на каждаго русскаго оказывается боле потребленнаго табаку, чемъ на каждаго испанца. Это замечание должно относиться и къ потреблению напитковъ-

«сахаръ для нихъ единственное лакомство, а чай единственная

роскошь (гдв онъ въ обычаяхъ) 1).

Обратимся къ потребленію напитковъ. Вина винограднаго потребляется бол'ве всего во Франціи, именно 130 литровъ, въ годъ, на челов'вка; въ Италіи 120, Португаліи 80; Швейцаріи 59; Австріи 53, Испаніи 30, Виртемберг'в 18,2, Нидерландахъ—4, Пруссіи—2,3; Соединенномъ Королевств'в—2,1; Даніи—0,96, Норвегіи—0,66, Швеціи—0,86, Россіи—0,33 и Бельгіи—0,30. Само собою разум'вется, что страны, им'вющія богатое винод'вліе, потребляють вина бол'ве; въ этомъ списк'в прим'вчательн'ве вс'вхъ не посл'вдняя, Бельгія, потому что она за то стоить второю въ потребленіи пива, а Испанія. Огромное различіе въ потребленіи вина между этою страною и Францією съ Италією, свид'втельствуеть единственно о томъ, что испанцы— самый трезвый народъ въ Европ'в.

Если бы страны, которымъ пиво зам'вняетъ вино, пили только

Если бы страны, которымъ пиво замѣняетъ вино, пили только пиво, то населеніе ихъ можно бы признать не болѣе нетрезвымъ, чѣмъ населеніе странъ южныхъ. Мы говоримъ объ Англіи, сѣверной Германіи, Скандинавіи и славянскихъ земляхъ, въ сравненіи со странами романскими и южною Германіею. Дѣло въ томъ, что высшая норма потребленія пива (приходящаяся на Великобританію) очень мало превосходитъ высшую норму потребленія вина (приходящуюся на Францію; именно пива 139 литровъ на 1 чел. въ годъ 2), а вина 130 литр. на 1 чел. въ

годъ.

Но такъ какъ Вританія, Скандинавія и Германія потребляють, кромѣ пива, несравненно болѣе водки, то равновѣсіе это совершенно нарушается. Потребленіе пива въ Соединенномъ Королевствѣ — 139 литр. въ годъ на чел., Бельгіи 138, Баваріи 125; затѣмъ идутъ Виртембергъ, Швейцарія, Нидерланды, Австрія (24), Пруссія (20), Франція (19), Швеція, Россія (Россія только 6), и южныя страны (Португалія—0, 8).

Потребленіе спиртныхъ напитковъ нельзя сравнивать по странамъ, за неоднородностію цифръ: въ однъхъ странахъ извъстно потребленное количество алькоголя, въ другихъ водокъ. Во Франціи количество потребленія алькоголя составляло въ 1829 году — 0, 93 литра на единицу населенія; въ 1839 г.—1, 57 литра;

<sup>2) 1</sup> Гектолитръ = 8,1 русскаго ведра.

въ 1849 г.—2, 98 литра; въ 1866 году — 3, 69 литра. Оказывается возрастание весьма значительное.

Что цены на продовольственные принасы постепенно и повсемъстно возвышаются, на это мы указали уже въ первой стать в; это достаточно изв встно изъ повсем встнаго наблюденія. Разм'тръ этого повышенія ціть Блокъ изслідуеть собственно на Франціи. Средняя ціна гектолитра пшеницы, во Франціи, съ 1841 по 1868 годъ возвысилась съ 19 фр. 68 сант. до 28 фр. 90 сант. Въ течени этого времени, цена пшеницы подвергалась очень значительнымъ колебаніямъ. Такъ, въ періодъ 1847—1850 гг. средняя цена падала до 15 фр. 94 сант., а въ періодъ 1853— 1856 гг. доходила до 29 фр. 13 сант. и даже (въ 1846 году) до 30 фр. 77 сант. Цена зависела, конечно, боле всего отъ урожаевъ. Тъмъ не менъе, фактъ постепеннаго вздорожанія хлъба, и независимо отъ урожая, кажется намъ несомивнинымъ, потому что, сравнивъ періоды 1851 — 52 г. (урожай 86 милл. гектол.), 1866 г. (85 милл. гектол.) и 1867 г. (83 милл. гектол.), мы находимъ цени, соответствующія этимъ періодамъ урожая, постоянно возрастающими, именно 17 фр. 54 сант., 24 фр. 10 сант. и 28 фр. 90 сант., несмотря на то, что выписанные нами урожаи идуть въ обратномъ порядкъ, то-есть послъдующій меньше предшествующаго.

Возрастаніе цінь оказывается и вообще на всіхь главных предметахь потребленія, какь для пищи, такь и для одежды. Такь, быкь во Франціи стоиль въ 1827 г. 200 франковь, въ 1847 г. 280 фр., въ 1857 г.—400 фр., въ 1867 г.—440 фр., т.-е. ціна его въ 40 літь боліве чінь удвоилась. Изъ таблицы Блока мы видимь, что ціна барана за тоже время боліве чінь удвоилась, а ціна свиньи боліве чінь утроилась (въ 1827 г. 30 фр., въ 1867 г. 100 фр.) По подряднымь цінамь бого-угодныхь заведеній, во Франціи увеличеніе цінь на пищу слідовало почти той же прогрессіи. Даже картофель, и тоть съ 1824 года по 1855 годь вздорожаль съ 2 фр. 87 сант. за

гектолитръ до 6 фр. 73 сант. <sup>1</sup>).

Теперь остановимся передъ вопросомъ, который важнѣе всѣхъ: увеличилась ли заработная плата вт том осе размъръ, какъ возрастали цѣны на предметы первой потребности? Къ сожалѣнію, мы можемъ именно только остановиться передъ этимъ вопросомъ. Экономисты-статистики не любятъ или въ самомъ дѣлѣ

<sup>1)</sup> Вздорожаніе кліба: 1824—1833, 1/2 килогр. кліба стопла 16 сант., 1834—1843 17 сант., 1844—1853 18 сант., 1855 23 сант. Гогидина—сь 1824 до 1855 года: 1/2 килогр. 36 сант. до 52 сант.

не могутъ ръшать его съ достаточною, по ихъ мивнію, увъренностію. У Блока, и въ особенности у Кетле, мы найдемъ самыя подробныя, иногда курьезныя разсужденія о довольно индифферентныхъ вопросахъ, напр. сколько именно самоубійствъ совершается льтомъ и сколько зимою, сколько помощью огнестръльнаго или холоднаго орудія, или веревки и воды, или еще сколько дътей рождается ночью, а сколько днемъ, и одинаково ли участвують въ этой ночной и дневной пропорціяхъ дъти незаконныя съ законными дътьми; — но ръшать вопросъ о томъ, равно ли возрастаніе заработковъ съ возрастаніемъ цінь-они уклоняются. Блокъ доказываетъ, правда, что заработная плата возвышается. Но изъ его же цифръ видно, что возрастание ея далеко не соотвътствуетъ вздорожанію предметовъ продовольствія.

Заработки увеличиваются; во Франціи, напримірь, въ 1847 году, изъ 195,062 рабочихъ,  $27\frac{1}{2}$  т. получали менъе 3 фр. въ день;  $157\frac{1}{4}$  т. отъ 3 до 5 фр., и только 10,393 болѣе 5 фр. Между тымь, въ 1860 году, на 290,759 рабочихъ, хотя все еще 35,793 получали менъе 3 фр., но 220,369 получали отъ 3 до 5 фр., а  $34^{1}/_{2}$  т. болъе 5 фр. Или яснъе, въ процентныхъ отношеніяхъ: менье 3 фр. получали въ 1847 году 14%, въ 1860 $12^{0}/_{0}$  рабочихъ; болъе же 5 фр. въ 1847 году получали только  $60/_{0}$  рабочихъ, а въ 1860 году  $120/_{0}$ .

Примъры изъ англійской статистики, которые приводить Блокъ, тоже показывають, въ большей части случаевъ, повыше-

ніе заработковъ. Но для болье точнаго сравненія лучше всего взять въ примёръ такихъ рабочихъ, которыхъ работа не измёняется по множеству спеціальностей 1) и не изм'вняется механическими изобрътеніями, именно каменьщиковъ, т.-е. кладчиковъ камня, кирпичниковъ, плотниковъ и т. п. Каменьщикъ во Франціи въ 1833 году получаль въ день 2 франка (среднія цифры), а въ 1855 году 2 фр. 34 сант. Въ Англіи, въ Ворстер'в и окрестностяхъ, каменьщикъ въ 1839 году получалъ въ недълю 22. шиллинга, въ 1849 г. 24 ш., въ 1859 — 1860 г. 25 ш., въ 1861 г. 27 ш. Ворстерскіе вирпичники получали въ 1839 году въ недълю по 21 шиллингу, и плата къ 1861 году постепенно дошла до 24 шилл.

Во Франціи заработная плата въ день плотникамъ, съ 1833 до 1855 года, возвысилась съ 2 фр. 15 сант. до 2 фр. 52 сант.;

<sup>1)</sup> Напр., въ производствъ суконъ 36 спеціальностей, и каждая оплачивается пначе.

а слесарей съ 2 фр. 26 сант. до 2 фр. 64 сант. Но есть примъры, что заработная плата оставалась безъ измѣненія въ теченіе цѣлыхъ тридцати лѣтъ; такъ въ Ульвергэттонѣ, въ желѣзномъ дѣлѣ, съ 1831 до 1860 года, въ Ньюкестлѣ въ кирпичномъ дѣлѣ, съ 1840 до 1860 года, заработная плата не возвысилась нисколько.

Этихъ примъровъ достаточно, чтобы убъдить, что хотя, говоря вообще, заработная плата и возвышается, но возвышение ея идетъ туго и совсъмъ не въ тъхъ размърахъ, какъ вздорожаніе цънъ на предметы потребленія 1). Да и можетъ ли быть иначе, когда то самое возрастаніе населенія, которое отчасти входитъ какъ элементъ во вздорожаніе припасовъ, съ другой стороны должно обусловливать и пониженіе заработной платы,

увеличивая предложение работъ?

Но какъ-же согласить такіе факты: мы замінали, что ціны припасовъ возвышаются, а заработная плата хотя тоже возвышается, но далеко не въ равной прогрессіи, а между тъмъ потребление на единицу постепенно увеличивается? На вопросъ, который мы поставили, къ сожальнію, можемъ отвычать только догадкою: потребление многихъ предметовъ растеть не только вслъдствіе дъйствительнаго увеличенія средствъ къ ихъ пріобрътенію, но и всл'ядствіе обычая, всл'ядствіе возвышающагося въ массахъ мнѣнія о минимумѣ совершенно необходимаго. Въ такомъ случав, увеличение потребления несомивнию должно отражаться на лишеніяхъ иного рода. И едва ли можно сомнъваться въ томъ, что если рабочіе въ большихъ городахъ нынъ потребляють болве мяса, болве сахару и чаю, то жилища ихъ двлаются и тъснъе и неудовлетворительнъе во всъхъ отношеніяхъ. Сверхъ того, огромная масса тъхъ, кто не можетъ соразмърить средствъ съ нынъшнею необходимостію потребленія -- эмигрирують въ другія части свъта. Во всякомъ случать, нельзя не замътить, что присяжные экономисты больше оптимисты. Когда Блокъ говоритъ: «потребление несомнънно увеличивается, но такъ какъ чемъ больще ещь, темъ больше хочется 2), то все еще остается желать чего-либо, и это очень хорошо, потому что человъкъ вполнъ (далеко еще до этого) удовлетворенный, теряетъ энергію» и т. д. и т. д., то можно только сказать, что собственные его факты вовсе еще не оправдывають такого гимна.

<sup>1).</sup> Періоды, взятые здѣсь для сравненія заработной платы, нѣсколько меньше чѣмъ періоды для сравненія цѣнъ на припасы. Но за то увеличеніе заработной платы замѣчается за эти болѣе краткіе періоды всего на 1/5 или 1/7, между тѣмъ какъ вздорожаніе принасовъ и въ эти болѣе короткіе періоды представляеть 11/2 раза ихъ сторимость.

<sup>2)</sup> L'appétit vient en mangeant (!).

Въ виду громадной массы бъдствія, существующаго еще до сихъ поръ въ Европъ и отражающагося во множествъ преступленій съ одной стороны, а съ другой, въ несовершенствахъ и самой политической жизни народовъ, стало быть съ двухъ сторонъ угрожающей промышленному благопріобр'втенію: въ личныхъ покушеніяхъ и въ попущеніи личнаго произвола, войнъ и необходимости тяжелыхъ воинскихъ расходовъ, -- нельзя не подивиться близорукости тёхъ приверженцовъ промышленнаго прогресса, которые на всякіе проекты значительныхъ м'єрь въ пользу общественнаго призрънія и вспомоществованія постоянно отвъчають повтореніемъ знаменитаго девиза «help yourself». Принципъ self help благодътеленъ, естественъ и безусловно въренъ только въ смыслъ личной побудительной силы, въ смыслъ личнаго прилежанія, личной энергіи, въ томъ смысль, чтобы каждый работалъ для себя и надъялся на себя. Но принципъ self help дълается совершенно невернымъ, когда его применяютъ въ томъ смыслъ, что никто не долженъ разсчитывать ни на кого, кромъ на самого себя и что мъры государственнаго вспоможенія слабымъ, будто бы, нераціональны. Принятый во всей строгости, этотъ принципъ былъ бы уже не принципъ самопомощи, а принципъ безпомощности, принципъ анти - общественный и даже противогосударственный, такъ какъ цёль государства есть не что иное, какъ взаимная охрана и взаимная помощь. Правда, строrie приверженцы принципа help yourself дълають разграниченіе и считають обязанностію государства собственно охрану личностей и имуществъ и устранение препятствий къ развитию. Но это разграничение въ сущности ничего не значитъ. Гдъ кончается охрана и начинается помощь, и въ особенности, какія препятствія государство устранять должно, и какія не должно? Это одни слова. Статистика показываетъ намъ, что главною причиною преступленій, угрожающихъ личности и собственности, служить именно безпомощность положенія многихъ людей въ государствъ. Исторія и здравый смыслъ говорять намъ, что самое несовершенство политической жизни Европы до сихъ поръ, ея войны, ен страшные расходы на арміи и вооруженія, зависить болъе всего именно отъ того, что въ массахъ еще недостаточно умственное развитие. Затъмъ спрашивается: можно ли государственныя міры къ призрінію и распространенію образованія въ массахъ считать чьмъ-либо инымъ, какъ самымъ раціональнымъ стремленіемъ къ охраненію лицъ и имуществъ и къ устраненію именно техъ препятствій, которыя более всего тормозять и самый промышленный прогрессь?

Ученіе self help или laisser-faire, если его доводить до край-

няго предъла, найдетъ нераціональными всё тё учрежденія въгосударствей и всю ту государственную дёятельность, которыя наиболее благотворны. Замечательно, что Англія, на которую наиболее ссылаются крайніе приверженцы принципа самопомощи, есть именно первая страна, которая государственною помощью освободила рабовь, и первая страна, въ которой быль провозглашенъ и осуществленъ въ известной мере тотъ противоположный крайнему смыслу self help принципъ, что всякъ, кто не иметъ силы работать и средствъ содержать семейство, хотя бы и работалъ, — иметъ законное право на помощь отъ государства.

Въ великомъ вопросъ общественнаго призрънія и въ Англіи, какъ во всъхъ государствахъ, сдълано еще очень немного для правильной организаціи помощи безсильнымъ, больнымъ и непросвъщеннымъ. Но именно Англіи принадлежитъ та честь, что въ то время, когда во многихъ другихъ государствахъ государственная благотворительность (для взрослыхъ) существуетъ только какъ государственная филантропія, въ Англіи она признана государственною обязанностью. По отношенію къ филантропіи, слабый и больной можетъ только просить милости. По отношенію же къ обязанности государственной, каждый безсильный и слабый имъетъ юридическое право требовать себъ по-

мощи, и это право признано за б'єднымъ въ Англіи.

Уже съ царствованія Елисаветы англійское законодательство признало право принимать понудительныя мёры противъ тёхъ достаточныхъ гражданъ, которые не хотели платить пособій на содержаніе убогихъ. Въ Англіи, какъ извъстно, существуетъ налогъ въ пользу бъдныхъ. Помощь бъднымъ изъ этого налога оказывается двоякая: пом'ященіемъ въ дома призрынія (workhouses), и пособіемъ въ собственныхъ жилищахъ (out-door relief). Сборъ налога въ пользу бъдныхъ возложенъ на общину, и падаетъ на имущество или предполагаемый доходъ каждаго члена общины. Нъсколько общинъ вмъстъ, составивъ union, содержатъ общій workhouse, причемъ каждая община несетъ издержку пропорціонально числу своихъ бъдныхъ. Каждая община обязана помощью только бъднымъ въ ней живущимъ, а потому бъдные, получаю-щіе помощь, вносятся въ списки и свобода мъстопребыванія ихъ до нъкоторой степени ограничена, хотя меньше чъмъ прежде. Центральное учреждение—the Poor-Law-Board, въ Лондонъ, наблюдаеть за исполнениемъ законовъ о государственной благотворительности; оно имъетъ мъстныхъ агентовъ или инспекторовъ. Издержка государственной благотворительности, въ 1867 году, составляла слишкомъ 53 милліона рублей! 1) Такимъ образомъ, исключивъ число бъдныхъ, пользующихся пособіемъ, т.-е., около 1 милл. чел., изъ общаго числа населенія Соединеннаго Королевства, т.-е. 29 милл., мы получимъ, что на каждую душу остального населенія приходится почти по 2 рубля обязательнаго налога въ пользу бъдныхъ.

Но этою безпримърною въ другихъ странахъ суммою еще далеко не исчерпывается вся благотворительность въ британскихъ островахъ, ибо сверхъ милліона бъдныхъ, содержимыхъ пособіемъ общинъ на основаніи закона, считаютъ еще до 200,000 бъдныхъ,

содержимыхъ частною благотворительностью.

Во Франціи число б'єдныхъ, получающихъ общественное вспомоществованіе, доходить до  $1^{1}/_{2}$  милліона душь  $^{2}$ ); законь постановляеть, чтобы въ каждой общинъ быль хотя одинъ комитетъ благотворительности; но ихъ существуетъ въ дъйствительности втрое менте, чемъ общинъ. Общій расходъ считается въ 118 милл. фр.  $(29^{1}/_{2})$  милл. рублей); частная благотворительность, при этомъ, конечно, не считается. Въ Швеціи общины издерживають около  $1^{1}\!/_{2}$  м. рублей, слишкомь на 55 т. бъдныхь; въ Даніи 675 т. рублей; въ Бельгіи до 6 м. 75 т. рублей на 650 т. бъдныхъ. Въ Испаніи и Италіи помощь бъднымъ лежить на духовно - благотворительныхъ обществахъ. Въ Испаніи такихъ обществъ болбе тысячи и издерживають они вмъстъ до 4 м. 400 т. рублей на 455 т. бъдныхъ. Въ Италіи духовно-благотворительныя общества издерживають на бъдныхъ до 14 милл. рублей; но здёсь, съ 1862 года, законъ требуетъ, какъ и во Франціи, учрежденія свётскаго благотворительнаго комитета въ каждой общинъ. Бъдныхъ въ Италіи болье 1 м. 365 т. Въ Португаліи издерживается около  $1^{1}/_{2}$  м. рублей на 141 т. б $^{4}$ дныхъ. Въ Австріи бъдныхъ считается 1 м. 220 т., въ Нидерландахъ 560 т., въ Пруссіи (до присоединеній), до 600 тысячъ.

Вездъ помощь бъднымъ оказывають или общины, или духовныя общества. Въ нъкоторыхъ странахъ, законъ требуетъ отъ общинъ учрежденія благотворительныхъ комитетовъ, въ дру-

<sup>1)</sup> А именно: Англія и Уэльсь—6,959,840 Шотландія — 807,631 Ирландія — 797,134 8,564,605 фунт.

<sup>2)</sup> Блокъ, впрочемъ, не ручается, что эта цифра не представляетъ излишка отъ двойныхъ выдачъ одному лицу. Дъло въ томъ, что благотворительность во Франціи не обязательна, какъ въ Англін, а стало быть и цифры не такъ точны.

тихъ законъ даже провозглашаетъ обязанность оказывать помощь бъднымъ, но обязанность только неопредъленную, такую обязанность, которой со стороны бъднаго не соотвътствуетъ право требовать ея. А между тъмъ нищенство запрещено почти вездъ, и запрещено вовсе не съ такою же неопредъленностью,

а очень опредъленно, т.-е. подъ страхомъ наказанія.

Формальный налогь существуеть только въ Англіи. Итакъ, повторяемъ, Англіи, на которую любятъ ссылаться приверженцы истолкованія selfhelp, принадлежить честь перваго провозглашенія закономъ права б'єднаго на помощь. Сд'єдано это въ Антліи, конечно, не изъ чувства состраданія; такія чувства не управляють законодательствомъ и въ особенности налогами. Интересно, напримъръ, что предоставление бъднымъ помощи въ ихъ жилищахъ (out-door relief) 1) издавна вело въ Англіи къ пониженію пом'єщиками и фермерами заработной платы сельскимъ рабочимъ. Разсчетъ тотъ, что если пониженная плата не будетъ давать средствъ къ жизни рабочему и его семейству, то ему поможеть общественная благотворительность. И это возмутительное явленіе недавно стало возобновляться. Само собою разумъется, что приверженцы строгаго selfhelp доказывають этимъ фактомъ необходимость ограничить помощь, оказываемую внъ ра-

Итакъ, въ общемъ мы видимъ, что для призрѣнія издерживаются вездъ значительныя суммы, хотя и безъ всякаго сравненія меньшія, чъмъ на содержаніе войскъ. Цифры сами по себъ всетаки значительны. Но положение дела — самое неудовлетворительное. Даже право безсильнаго или убогаго требовать помощи нигдъ не признано положительно закономъ, кромъ Великобританіи. Устройство же самой раздачи пособій везді не далеко ушло отъ простой, исконной раздачи милостыни, по рекомендаціи набожныхъ лицъ. Англійскіе workhouses, въ какомъ бы плачевномъ видъ они ни находились (а извъстно, что никакая печать не способна такъ преувеличивать свои безпорядки, какъ печать англійская) — при такомъ общемъ хаотическомъ состояніи общественной благотворительности — заслуживаютъ полнаго сочувствія, по своему принципу. Что бы ни говорили крайніе приверженцы help yourself, въ смыслѣ государственнаго равнодушія къ безсилію отдёльныхъ личностей, здравый смыслъ и самое простое понятіе не только справедливости, но и общественной безопасности требуеть, чтобы ребенокъ, брошенный на

<sup>1)</sup> T.e. out of the workhouse.

улицѣ, былъ вскормленъ обществомъ; чтобы человѣкъ неспособный къ работѣ былъ избавленъ отъ голодной смерти; наконецъ, чтобы даже для временныхъ случаевъ, когда человѣкъ остается безъ нищи, безъ крова на ночь, онъ могъ найти готовый пріютъ, гдѣ укрыться и съѣсть кусокъ хлѣба, отработавъ за это на другой день. Едва ли даже мы зайдемъ слишкомъ далеко, если скажемъ, что такіе пріюты должны быть открыты хотя на время для всѣхъ слабыхъ, бѣгущихъ отъ незаконныхъ дѣйствій всѣхъ сильныхъ, отъ злоупотребленія хозяйской и даже семейной власти, для женщины, ребенка, ученика, которыхъ уродуетъ, въ изступленіи пьянства, мужъ, отецъ или хозяинъ, или которыхъ онъ выгоняетъ на улицу— чему примѣровъ множество въ любой полицейской хроникѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что огромное число убійствъ, грабежей и въ особенности самоубійство женщинъ и дѣтей происходитъ отъ несуществованія такихъ пріютовъ.

Воть въ какомъ смыслё англійскіе workhouses достойны всякаго сочувствія. Устройство ихъ можетъ быть неудовлетворительно, регламенты слишкомъ строги, доступность слишкомъ ограничена, но принципъ ихъ также достоенъ уваженія и также важенъ для будущаго, болёе раціональнаго устройства общественной благотворительности, какъ признанный въ Англіи же

принципъ юридическаго права бъднаго на помощь.

Въ большей части странъ Европы, право безсильнаго на помощь и на временный пріють, изъ всёхъ категорій выше нами перечисленныхъ, признается только за новорожденными дътьми. Внъ Англіи, собственно воспитательные дома только представляють тоть принципь, который представляють workhouses въ Англіи, т.-е. необходимость государственнаго пріюта безсильнымъ для спасенія ихъ въ крайнихъ, временныхъ случаяхъ. Другой вопросъ — каково содержание воспитательныхъ домовъ вообще и въ какой степени они въ самомъ деле достойны той обязанности, которая возлагается на нихъ государствомъ. Но какъ бы ни быль неблагопріятень отв'єть фактовь на этоть вопрось, но отношенію какь кь workhouses, такь и къ воспитательнымь домамъ, — благотворительность принципа несомижниа и стоитъ выше временныхъ недостатковъ устройства. Кетле приводить оригинальное мнѣніе одного изъ старыхъ статистиковъ, г. де-Гурова, который, основываясь на въ самомъ дель колоссальной смертности детей въ воспитательныхъ домахъ 1), говорить, что «дето-

<sup>1)</sup> У Кетле есть страшныя цифры смертности въ воспитательныхъ домахъ въ конць прошлаго стельтія: болье 50% въ первый же годь жизни, и даже до 100%

убійство едва ли предотвращается этими учрежденіями, ибо отвращая нѣсколько дѣтоубійствъ, воспитательные дома сами уничтожають несравненно большее число дѣтей». Это очевидно — парадоксъ. Что значить «нѣсколько» дѣтоубійствъ? И что значить дѣтоубійство: мгновенное умерщеленіе ребенка или уничтоженіе его лишеніями, голодомъ, оставленіемъ на произволь случая? Кетле приводить же мнѣніе, высказанное докторомъ Талопеномъ, не далѣе какъ въ 1866 году, что въ деревняхъ есть кормилицы, у которыхъ всть дѣти, отдаваемыя имъ (по французскому обычаю) на вскормленіе, умираютъ, «что заставляло меня не разъ дивиться глупости тѣхъ парижскихъ дѣвушекъ, которыя рѣщаются на опасное дѣло дѣтоубійства, когда онѣ совершенно спокойно могли бы избѣгнуть законной кары, просто отдавая своихъ дѣтей на вскормленіе въ Монтиньи и нѣкоторые дома общины Иллье» — говорить откровенный докторъ.

Положеніе общественнаго призрѣнія, вообще говоря, гораздо постыднѣе для современной Европы, чѣмъ самыя войны. Что одно общество можетъ ополчаться на другое изъ-за цвѣта знаменъ, это, во всякомъ случаѣ, не такъ низко, какъ то равнодушіе, съ какимъ все общество сноситъ сознаніе о безконечныхъ страданіяхъ, истребляющихъ множество собственныхъ его членовъ, имѣя въ виду то соображеніе, что «желудковъ и безъ того много».

Тотъ самый фактъ, который представляетъ важнѣйшій успѣхъ новъйшей исторіи, именно, что число имущихъ, владѣющихъ, пользующихся правами, постепенно возрастаетъ, обусловливаетъ особую трудность мѣръ для поправленія общественнаго положенія, остальныхъ, т.-е. ничѣмъ невладѣющихъ и неимущихъ, которые поэтому во многихъ отношеніяхъ остаются безправными. Мы не согласимся съ Блокомъ, когда онъ ставитъ общее положеніе, что число владѣющихъ въ обществѣ больше числа невладѣющихъ, потому что понятіе о владѣніи или собственности вовсе не такъ растяжимо, какъ онъ его принимаетъ. Причислять къ собственникамъ всѣхъ, платящихъ подоходный налогъ, нельзя, такъ какъ, во-первыхъ, множество доходовъ представляютъ продуктъ личнаго труда, а не капитала, а во-вторыхъ, подоходный налогъ съ низшихъ категорій можеть быть до нѣкоторой сте-

въ первые четыре года, т.-е. полное истребленіе. Но и за первую четверть нынъшняго стольтія смертность у Кетле показана въ 1817 году въ Мадрить 67%, въ Вънъ въ 1811—92%, въ Брюссель 79%, а въ тридцатыхъ годахъ по 56%. Къ сожальню, у насъ нътъ подъ рукою болъе новыхъ цифръ.

пени разсматриваемъ, какъ личная подать. Во Франціи, наприміть (по цифрамъ 1861 г.), избавлены отъ налога съ движимыхъ ціностей только 1,666,941 біднійшихъ рабочихъ, колонистовъ и чиновниковъ, да есть около 1½ милл. лицъ, признанныхъ прямо бідными (indigents). Но изъ этого не слідуетъ, чтобы всіхъ остальныхъ французовъ, кромі этихъ двухъ категорій, можно было признавать капиталистами и собственниками.

Во всякомъ случав слвдуетъ признать, что число лицъ, владвющихъ капиталами и болве или менве значительными доходами, постоянно возрастаетъ во всвхъ обществахъ. Но относительно собственности земельной многія страны представляютъ изъятіе. Франція принадлежитъ къ числу странъ, въ которыхъ земельное владвніе наиболве раздроблено. Число земельныхъ участковъ, платящихъ налогъ во Франціи, въ 1868 году было 14,317,065. Крупное землевладвніе во Франціи (считая сюда имвнія, платящія 500 фр. и болве налога) далеко не составляетъ и одного процента всей территоріи, а самый большой процентъ территоріи, именно около 260/0, занимаетъ самое мелкое владвніе (участки, платящіе налога 10—50 фр.). Извъстно, что въ Великобританіи распредвленіе земельной собственности совершенно противоположно.

Распредёленіе капитала движимаго и доходовь вообще, также тораздо равномёрнёе во Франціи, чёмъ въ Англіи. Плательщиковъ подати съ движимости во Франціи теперь до 7 милліоновъ; неплательщиковъ же, какъ уже сказано, нёсколько болёе 3 милліоновъ. Между тёмъ, какъ въ Соединенномъ Королевстве плательщиковъ подоходной подати — только около  $2^3/_4$  милл., а освобожденныхъ отъ нен 11 милл. 1).

Во Франціи (по цифрамъ 1835 года) распредѣленіе плательщиковъ  $^2$ ) подати съ движимыхъ цѣнностей было такое: все число плательщиковъ нѣсколько болѣе 6 милл.; платившихъ 400 фр. и свыше — всего 526; отъ 200 до 400 фр. — 2,726; отъ 120 до 200 фр. — 8,958; отъ 80 до 120 фр. — 18,694; отъ 40 до 80 фр. — 169,705 и т. д. Больше всего платящихъ отъ 3 до 10 фр. подати, именно около  $^{31}$ /2 милл.; платящихъ же менѣе 3 фр. уже на половину меньше, именно менѣе  $^{11}$ /2 милл. Нѣчто подобное мы видимъ въ Пруссіи; все число плательщи-

<sup>1)</sup> Не считая притомъ бъдныхъ, содержимыхъ общинами; если число ихъ, около 1 милл., включить въ число неплательщиковъ, какъ мы сдълали это для Франціи, то неплательщиковъ въ Англіи будеть 12 милл.

<sup>2)</sup> Собственно говоря, число оцъновъ, cotes mobilières.

ковъ подати съ доходовъ (Classensteuer) и въ Пруссіи немного болѣе 6 милл. (цифры здѣсь 1868 года); платящихъ выше 108 талеровъ — 6,455; отъ 30 до 108 талеровъ — 66,438; отъ 12 до 24 тал. — 137,150, отъ 2 до 10 талер. — около  $1\frac{1}{2}$  милл. Больше всѣхъ платящихъ  $\frac{1}{2}$  талера подати, именно 4 милл.

Таблица англійской подоходной подати (income-tax), составленная Бэкстеромъ, показываетъ, во-первыхъ, колоссальность доходовъ въ Соединенномъ Королевствѣ, а во-вторыхъ, огромную неравномѣрность распредѣленія богатствъ. Подоходной подати подлежатъ только доходы свыше 100 фунтовъ. Доходъ въ 100 фунтовъ можетъ быть признанъ достаткомъ. И вотъ, въ Соединенномъ Королевствѣ 2³/4 милліона достаточныхъ владѣютъ доходомъ въ сумму 489,474,000 фунтовъ, гораздо большую, чѣмъвесь доходъ остального, рабочаго населенія, и именно 11 милліоновъ, получающихъ только 324,645,000 фунтовъ доходу.

Приведемъ главныя цифры распредъленія: имъющихъ доходу болье 5 т. фунтовъ считается 8,500, и они одни владьють болье чьмъ 126 милл. фунтовъ доходу, т.-е. гораздо болье, чьмъ шестою частію (около 6½) всей суммы доходовъ страны, именно суммы не только обложенной податью, но включающей и заработки до 10 шиллинговъ въ недълю. Эта сумма доходовъ на 13 м. 720 тысячъ лицъ составляетъ 814,119,000. Вотъ изънея-то больше, чьмъ шестою частію, и владьютъ всего 8,500 лицъ.

Какъ ни неблагопріятно такое распредѣленіе, но тѣмъ не менње самый факть, что въ Соединенномъ Королевствъ болже 23/4 милл. лицъ изъ 29-милліоннаго населенія имѣютъ доходы выше 100 фунтовъ въ годъ, то-есть, что почти на 10 чел. одинъ — самъ по себъ безспорно составляетъ важное пріобрътеніе новъйшей исторіи: число достаточных возрастаеть и нигдъ оно такъ не значительно, какъ именно въ Англіи, хотя, съ другой стороны, нигдъ богатство не распредълено такъ неравномърно, какъ именно тамъ. Мы должны прибавить, что такъ какъ 11 милліоновъ рабочихъ въ Соединенномъ Королевствъ получаютъ свыше 150 рублей доходу, то значитъ въ этой странъ.  $13^{3}/_{4}$  милл. получаютъ несомнънно болъе 150 рублей въ годъ  $^{1}$ ); а въдь эти  $13^3/_4$  милл. имъютъ семейства, стало быть представляютъ огромное большинство населенія. Средняя цифра дохода — 59,3 фунта, и 30% населенія имфють доходь выше этой средней, а 70°/<sub>0</sub> ниже.

<sup>1)</sup> Не въ средней цифръ, а какъ минимумъ для каждаго.

Заключая обзоръ государственныхъ и общественныхъ силъ западной Европы, какими он'в представляются въ настоящее время, мы не имбемъ надобности возражать той риторической публицистикъ у насъ, которая развиваетъ на всъ лады свою любимую тему о «гніеніи Запада». Современная европейская цивилизація не только достигла значительной высоты сравнительно съ недавнимъ прошлымъ, но что еще болве важно, эта цивилизація, если и заключаеть въ себ' недостатки и несовершенства, то въ свободномъ развитии ея государственнаго и общественнаго организма всегда найдутся мъры въ ихъ ослабленію и уврачеванію. Вотъ въ чемъ именно и состоитъ преимущество европейской цивилизаціи, а потому и для насъ важны не ть результаты, которыхъ западная Европа достигла, а ть пути и источники, откуда она черпаетъ свое благосостояние и матеріальное, и нравственное. Мы должны желать себ'в не копированія внъшнихъ формъ западной цивилизаціи, а усвоенія нашею государственною и общественною жизнью общеевропейскихъ началъ. Съ цълью уяснить эту истину, - доказательствъ она не требуеть — мы и предприняли познакомить читателей съ фактическою стороною дела, затемненною у насъ риторикою и ложнымъ патріотизмомъна в проставления проста в ветего присток. Л. П.

### ОЧЕРКИ

## ОБЩЕСТВЕННАГО ДВИЖЕНІЯ

ПРИ АЛЕКСАНДРВ І.

Исторія понятій и вообще внутреннихъ процессовъ общественнаго развитія р'єдко укладывается въ такіе чисто внішніе періоды, какъ періоды царствованій; но въ настоящемъ случав подобное опредъление историческаго періода не было бы произвольно, и не служило бы только для внешняго удобства. Хотя въ общемъ историческомъ ходе русскаго образованія и общественной жизни этотъ періодъ не представляетъ никакихъ особенно замътныхъ измъненій, потому что одни и тъ же традиціонные принцины продолжали играть въ жизни господствующую роль, неограниченная опека государства продолжала тяготъть надъ общественной мыслью, масса націи продолжала оставаться въ своемъ давнишнемъ пассивномъ застов, -- но въ частностяхъ развитія, въ томъ движеніи понятій, которое темь не менее совершалось въ образованномъ слов общества и подготовляло новыя основанія общественной жизни въ будущемъ, этотъ періодъ представляеть большую своеобразность характера и направленія. Эта своеобразность Александровскаго времени определяется двумя главными обстоятельствами. Во-первыхъ, личностью самого императора, вліяніе которой, то возбуждающее, то ретроградное, многоразличнымъ образомъ вмѣшивалось въ ходъ общественныхъ понятій. Во-вторыхъ, въ царствованіе Александра, русская общественная жизнь стала въ особенно тесныя связи съ жизнью западно-европейской, и вліяніе европейскихъ идей, отличающее всюновую русскую исторію, теперь особенно глубоко подъйствовало на умы и въ первый разъ сообщило имъ политическія стремленія. Это была новая черта въ развитіи нашихъ общественныхъ понятій, возникновеніе которой принадлежить именно временамъ

императора Александра.

Въ такихъ обществахъ, каково русское, личность правителя имъетъ вообще несравненно больше значенія, чъмъ то бываетъ въ обществахъ, владъющихъ политической свободой и значительной степенью образованности. Въ самомъ дёлё, въ обществахъ, гдъ власть правителя не имъетъ никакихъ границъ, его личные взгляды и даже капризы становятся могущественнымъ факторомъ всей жизни общественной и государственной: естественный ходъ развитія постоянно нарушается вм'єшательствами власти, иногда благотворными, иногда чрезвычайно вредными. Личность правителя пріобрътаеть слъдовательно особенную историческую важность. Но оценяя ее, нельзя забывать съ другой стороны, что она сама, при всей видимой независимости ея, не есть однако что-либо совершенно случайное. Напротивъ, если въ самыхъ самостоятельных личностяхь, какъ Петръ Великій, стоявшій съ своими планами почти одиноко, дъйствовавшій съ чисто революціонными пріемами и наперекоръ огромной массъ націи измънявшій вст привычныя формы общественной жизни, нельзя не видъть глубокаго согласія съ основными потребностями націи и въка, то еще больше бывають связаны съ характеромъ времени люди обыкновенные. Они не господствують надъ теченіемъ національной жизни, и напротивъ воспринимая впечатлівнія общества, они сами очень часто становятся только темь, чемь де-"лаетъ ихъ все окружающее, и при всей видимой возможности быть темъ, чемъ они захотели бы быть, они подчиняются общему свойству времени, и въ борьбъ общественныхъ элементовъ дёлаются отголоскомъ того или другого направленія. Это въ особенности оказалось на Александръ. По мягкому личному характеру, по идеямъ, привитымъ воспитаніемъ, онъ сначала даже пугался того положенія абсолютнаго самодержца, которое ему принадлежало, и обнаруживаль явную антипатію къ особеннымъ свойствамъ русской верховной власти; но жизнь сдълала свое, и среди всёхъ своихъ либеральныхъ намфреній, онъ окончиль деспотизмомь. Во всей его деятельности вообще, замъчательнымъ образомъ отражались очень различныя, даже несовм'єстимыя внушенія и стремленія времени. Въ самомъ діль, онъ представляеть собой и либеральныя стремленія къ просвъщенію и освобожденію общественной жизни, и онъ же представляль самую упрямую реакцію и при личной мягкости допускалъ нестериимый произволъ и угнетеніе; и притомъ онъ подчинялся этимъ различнымъ направленіямъ не только въ разные періоды своей жизни, — какъ случалось со многими правителями, которые бывали либеральны въ молодости, и становились реакціонерами подъ старость, — но неръдко въ одно и то же время онъ колебался между двумя различными настроеніями и дъйствіями.

ствіями. Эта черта сильно бросалась въгдаза современникамъ и позднъйшимъ историкамъ Александра. Большею частію они не находили ей другого объясненія, кром'в безсилія характера или двуличности; этимъ последнимъ особенно часто укоряли Александра, хотя едва ли было бы справедливо объяснять его колебанія и противоръчія только отсутствіемъ доброй воли или сознательнымъ лицемъріемъ. Характеръ Александра дъйствительно отличался въ большой мірі двойственностью, нерішительностью, неувіренностью, но значительная доля этой двойственности должна быть приписана и тъмъ труднымъ положеніямъ, какія ставила ему самая жизнь. Одинъ изъ самыхъ умныхъ и самыхъ строгихъ его историковъ, Гервинусъ, признаетъ, что трудности этихъ положеній бывали таковы, что успъшно преодольть ихъ было бы не поль силу и человъку съ гораздо большимъ запасомъ нравственной энергіи. Обвиненіе въ чистомъ лицем'єріи трудно обратить противъ челов'єка, который самъ страдаль отъ предполагаемой имъ безъисходности противоръчій, какъ это было несомнънно сь Александромъ. Окруженный трудными обстоятельствами, вызываемый рёшать роковые вопросы, Александръ часто быль не въ силахъ рёшить въ самомъ себъ борьбу враждебныхъ принциповъ и впадаль въ ошибки, которыя потомъ мучительно его преследовали: оттого, въ его внутренней исторіи были моменты истинно-трагическіе. Одушевленный въ началь наилучшими намъреніями, онъ не въ состояніи быль совладьть съ обстоятельствами, которыя увлекали его на иную дорогу; онъ не отказывался отъ своихъ плановъ, но ни въ самомъ себъ, ни въ жизни не находиль средствъ для ихъ совершенія и поддавался заблужденіямъ, которыя приводили его къ самому печальному употребленію своей власти, къ поддержкі направленій и дійствій, самыхъ враждебных общему благу, — однако не успокоивался на этой реакціонной политикъ, и его внутреннія тревоги и сомнънія показывають въ немъ не безсердечнаго лицемъра или тирана, какимъ его неръдко изображали, а человъка заблуждавшагося, но способнаго вызвать къ себ'в сочувствіе, потому что во всякомъ случай это быль человекь съ нравственными идеалами, которые были выше обыкновенной рутины въ его сферъ, и присутствие кото-

рыхъ онъ не разъ доказывалъ своими дъйствіями.

Поэтому личность императора Александра особенно тесно связывается съ исторіей его времени. Можно даже сказать, что онъ быль однимъ изъ наиболъе характеристическихъ представителей этого времени. Онъ самъ лично делилъ самыя различныя настроенія этого времени, и то броженіе общественныхъ идей, которое начинало тогда проникать въ русскую жизнь, какъ будто отражалось въ немъ самомъ такимъ же нерешительнымъ броженіемъ, не покидавшимъ его, кажется, до последнихъ дней. Такъ, сперва онъ мечталь о самыхъ широкихъ преобразованіяхъ, о какихъ только думали самые смёлые умы тогдашняго русскаго общества; онъ быль либераломъ, приверженцемъ конституціонныхъ учрежденій, самъ искалъ «оппозиціи»; въ другіе періоды, смущаясь передъ дъйствительными трудностями и воображаемыми опасностями, онъ становился консерваторомъ, реакціонеромъ, піэтистомъ. Нътъ надобности, наконецъ, много говорить о томъогромномъ значеніи, которое имъть онъ какъ господствующая, центральная личность великихъ событій, совершавшихся въ Европъ и въ Россіи и производившихъ потрясающее действіе на умы; внутри самой русской жизни, въ возрастании и борьбъ общественныхъ понятій и направленій, его личность опять является могущественной силой, которая своей поддержкой давала перев'ясъ то однимъ, то другимъ элементамъ, и постоянно вмѣшиваласьвъ ихъ развитие и ихъ взаимныя отношения.

Таковы различныя обстоятельства, по которымъ личность императора Александра получаеть свое характеристическое значеніе, а время его царствованія становится не однимъ только хронологическимъ періодомъ и въ исторіи общественныхъ понятій

и умственнаго развитія русскаго общества.

Другая черта, по которой царствованіе Александра можетъ составить отдёльный періодъ въ этой исторіи, заключается въ самомъ содержаніи понятій, проникавшихъ теперь въ умы. Результаты прежняго развитія и болье тьсное, чьмъ когда-нибудь прежде, соприкосновеніе съ жизнью европейскою, ея политическими и общественными интересами, произвели особенное броженіе общественныхъ идей какъ въ правительствъ, такъ и въсредъ самого общества, и вслъдствіе различныхъ условій, соединившихся въ то время, это броженіе приняло направленіе политическое, которое до тъхъ поръ оставалось обществу почти совершенно чуждо и неизвъстно.

Дъйствительно, этотъ наплывъ общественно-политическихъ идей въ царствование Александра представлялъ нъчто совершенно-

новое. Въ этомъ нетрудно убъдиться, оглянувшись на предыдушую судьбу политическихъ понятій, действовавшихъ въ русскомъ обществъ. Она была немногосложна. Новая Россія, основавшаяся при Петръ, вполнъ и безусловно восприняла тотъ характеръ внутренняго устройства, какой образовался въ періодъ Московскаго царства. Этотъ характеръ известенъ: нація потеряла свои политическія права или отказалась отъ нихъ въ пользу неограниченной верховной власти, которая казалась наилучшимъ средствомъ объединенія и для народной массы была вмёсть защитой отъ боярской одигархіи. Старинные «соборы» еще въ московской Россіи потеряли всякое значеніе, кром'є разв'є н'якотораго сов'єщательнаго значенія, и забылись очень скоро, когда власть нашла ненужнымъ больше собирать ихъ. Верховная власть Петра была власть готовая, наследованная. Въ волненіяхъ, наполнявшихъ его царствованіе, дёло шло нисколько не о политическихъ свойствахъ этой власти: причины волненій были — властолюбивые шланы царевны Софыи, религіозный консерватизмъ старовърства и бытовой консерватизмъ приверженцевъ стараго порядка. Въ дъятельности Петра его противникамъ была невыносима революціонная ломка этого стараго порядка, въ которой они боялись паденія самой націи, въ силу стараго изреченія: «которое царство начнетъ переставливати обычаи свои, и то царство недолго стоитъ». Приверженцамъ старины былъ ненавистенъ въ Петръ царь не довольно благочестивый, иногда совсъмъ легкомысленный въ дълахъ въры, царь, унижавшій свое византійское достоинство всякой грубой работой, дружбой и гуляньемъ съ иноземцами и т. д.; они не имъли ничего противъ самой власти, и имъ хотелось только прежняго царя въ византійско-азіатскомъ стиль XVI — XVII выка. Этоть стиль исчезь безвозвратно и вражда къ новымъ обычаямъ прододжалась: но въ этой глухой враждё ни при Петре, ни после не было и тени политическихъ элементовъ, а только тотъ-же бытовой и религіозный консерватизмъ, позднее усложнившійся новыми развитіями раскола. Вся масса оставалась, по прежнему, безгласной и безправной, въ чисто пассивномъ положении, которое продолжалось въ теченіе всего XVIII вѣка и перешло въ XIX. Единственныя движенія, которыми она заявляла свою оппозицію разнымъ тяжелымъ для нея порядкамъ, были крестьянскія возстанія, очень часто съ какимъ-нибудь самозванствомъ, представлявшимъ для массы единственный доступный для нея авторитеть; этотъ авторитетъ имълъ для нея чрезвычайную убъдительность, какъ единственная политическая идея, подъ которой народъ издавна соединялъ всъ свои надежды и благія ожиданія. Но если

никакого движенія не представляла народная масса, то со временъ Петра начало создаваться подъ европейскими вліяніями новое общество, которое носило въ себѣ зародышъ будущей русской общественной жизни; развитіе общественной самод'ятельности и самостоятельности возможно было только въ немъ. Общественная мысль пробуждалась очень медленно; у Петра нашлось только немного помощниковъ, которые искренно и серьезно понимали дело реформы и видели въ немъ залогъ общественнаго блага, и новое общество, представителями котораго были тогда люди какъ Өеофанъ или Кантемиръ, было весьма немногочисленно. Въ мрачный періодъ отъ смерти Петра до Екатерины II, въ эти «сатурналіи деспотизма», по выраженію Карамзина, общество наравив съ народомъ оставалось пассивнымъ врителемъ придворныхъ переворотовъ, хотя уже въ это время являются сильные политическіе умы, какъ Волынскій, люди съ обширнымъ знаніемъ внутреннихъ отношеній Россіи, какъ Татищевъ, и наконецъ является и некоторое брожение политическихъ понятій въ самомъ обществь: въ той оппозиціи, которая при вопареніи Анны высказалась со стороны русскаго «шляхетства» противъ замысловъ олигархіи и которая закончилась полнымъ возстановленіемъ самодержавія, въ этой оппозиціи были однако и мысли объ ограниченіи монархическаго правленія. Одно время казалось, что он'в могуть даже осуществиться. Но затемъ продолжался опять тотъ-же порядокъ вещей; общество и народъ отличались твиъ-же пассивнымъ подчиненіемъ, которое, сравнительно съ XVII вѣкомъ, быть можетъ, даже усилилось. Это время, по преимуществу, было временемъ тайной канцеляріи, «слова и дёла». Эта политическая инквизиція насл'ядована была еще отъ XVII в'єка; петровскій преображенскій приказъ быль печальнымъ орудіемъ, которое Петръ считалъ необходимымъ для утвержденія своего дёла: онъ не находилъ иного средства подавить враговъ реформы, которыхъ онъ видёлъ много. Впослёдствін, эта причина существованія тайной канцеляріи, безъ сомнінія, значительно ослабіла, потому что для продолженія самой реформы нельзя было бы предвидёть никакой опасности; темъ не мене, тайная канцелярія действовала съ прежней ревностью: къ старой традиціи прибавились теперь новыя побужденія; съ одной стороны была перенята рутина нѣмецкаго канцелярскаго деспотизма, съ другой — безпрестанные перевороты, борьба придворныхъ партій заставляли всюду видеть опасность, и въ каждомъ невыгодномъ отзывъ о дъйствіяхъ правительства находить государственное преступленіе. Общество стало окончательно безгласно. Но, какъ ни убивало все это

общественные интересы, понимание и обсуждение обществомъ его собственныхъ дёль и потребностей, это время не пропадало однако даромъ для общественнаго развитія. Преемники Петра мало думали о достойномъ продолжении реформы, и, до Екатерины II, даже не были къ этому способны, но темъ не мене форма вошла уже въ жизнь такъ глубоко, что даже эти тяжкія времена не остановили ея развитія. Имя Петра сохраняло свой авторитеть: дъятельность Ломоносова и академіи наукъ, основаніе московскаго университета, первые опыты новой литературы свидътельствовали, что потребность образованія продолжала дъйствовать и въ правительствъ и пробуждалась въ обществъ, что школьное образование покидало устарелую схоластическую колею и новыя понятія уже требовали себъ того особеннаго органа, который представляеть собою литература въ европейской формъ н въ европейскомъ смыслъ. Все это были впрочемъ только зачатки, когда наступило царствование Екатерины. Это царствованіе, отличавшееся такимъ шумомъ и блескомъ, было вполнъ выраженіемъ того «просв'ященнаго деспотизма», который и въ западной Европъ нашелъ тогда представителей въ лицъ многихъ просвъщенныхъ государей и министровъ, и которымъ, незадолго передъ французской революціей, сама монархія свидітельствовала о необходимости преобразованій, какихъ требовало время, потому что онъ былъ въ сущности попыткой примиренія старой среднев вковой монархіи съ просв тительными идеями в вка. Д в ятельность Екатерины въ этомъ смыслѣ также выполняла глубокую историческую потребность русскаго государства и общества; со временъ Петра это было почти первое дъятельное стремленіе власти къ распространенію европейскаго просв'ященія: присвоивъ себъ исключительную иниціативу устройства общественныхъ интересовъ, власть темъ самымъ конечно брала на себя дълать для этого все необходимое, и дъятельность Екатерины вспоминала наконецъ объ этой задачъ. Съ Петра Великаго судьба русскаго общественнаго образованія почти предоставлена была случаю, и власти предстояло сдълать въ этомъ отношении еще слишкомъ многое. Царствование Екатерины было осыпано панетириками современниковъ, и дъйствительно, выгодно отличалось отъ предыдущихъ, какъ и отъ последующаго царствованія, хотя далеко не исполнило того, что могло бы исполнить, вовсе не отличалось последовательностью, и несмотря на весь внешній блескъ и литературно-философские вкусы, не могло похвалиться безкорыстной заботой о просвъщении. Екатерина въ началъ самымъ ревностнымъ образомъ принимала и хотела применять къ дълу просвътительныя идеи французской философіи, хотъла даже

поручить д'Аламберу воспитаніе насл'ядника престола, и сл'ядовательно обезпечить вліяніе французскихъ идей и на будущее время; впоследствии воспитателемъ Александра она выбрала человъка такихъ же понятій, философа и республиканца Лагарпа; Монтескье, Мабли и Беккаріа доставили главное содержаніе ея «Наказа», и ея тогдашнее философское свободолюбіе внушило ей даже необыкновенное для самой тогдашней Европы учрежденіе знаменитой Коммиссіи объ уложеніи; дружеская переписка съ знаменитостями французской литературы и щедрое покровительство имъ доставили ей еще одно лишнее средство прославиться покровительствомъ наукамъ, философіи и свободѣ мнъній. Нельзя отвергать, что это настроеніе императрицы отозвалось и въ русской общественной жизни благопріятными последствіями: въ управленіи чувствовалось больше мягкости, чемъ когда-нибудь было видано въ последнія царствованія; Коммиссія, хотя и кончилась неудачно, указывала однако, что для общества могуть быть серьезные интересы въ обсуждении общественныхъ предметовъ; одновременно съ ея открытіемъ, вълитературъ разбирался вопросъ о кръпостномъ состоянии, на извъстную тему Вольно-Экономическаго Общества; настроение императрицы и заявляемые ею взгляды подъйствовали и на литературу, которан даже начала знакомить русскую публику съевропейскими идеями и начала свои критические опыты и наблюденія надъ русской жизнью. Люди бол'є образованные уже въ то время могли хорошо познакомиться теоретически съ новыми философскими общественными взглядами, и хотя тогдашнихъ «вольтеріянцевъ» обвиняють обыкновенно въ большомълегкомысліи и непрочности ихъ скептицизма, но конечно не всѣ эти вольтеріанцы были легкомысленны, и ихъ скептицизмъ во всякомъ случав указываль, хотя и не глубоко, на действительные недостатки общественной жизни и ея преданій. Въ то же время развивались и идеалистическія стремленія, исходившія тогда изъ двухъ главныхъ источниковъ: той же французской философіи, которая говорила о совершенствованіи общества, о благъ человъчества, о правахъ человъка и т. д., и изъ франкмасонства. Правда, это новое общественное движеніе, начинавшееся въ русской жизни, представляется теперь еще слишкомъограниченнымъ, мало реальнымъ, даже ребяческимъ, но, принявъ въ соображение весь характеръ времени и нравовъ, господствовавшихъ въ большинствъ, мы увидимъ, что оно все-таки составляло большой успёхъ. Внёшній блескъ царствованія, болье частыя сношенія съ европейскимъ міромъ, какъ и распространеніе французскихъ обычаевъ и литературы сильно способ-

ствовали изм'вненію понятій, и въ обществ'в составился наконецъ довольно обширный слой людей, настолько образованныхъ, что европейскія идеи могли находить себ' достаточно приготовленную почву. Иностраннымъ наблюдателямъ 1) казалось, что русскіе по образованности и нравамъ какъ будто составляють двъ различныя націи. Подразум вается, что одна изъ нихъ твердо хранила старые обычаи и старую неподвижность; другая представляла новые нравы и обычаи, и образованность въ европейскомъ духв. Это новое общество при Екатеринв значительно размножилось, отчасти подъ вліяніемъ ея просв'єтительныхъ плановъ, отчасти уже независимо отъ нихъ, или даже наперекоръ ея намъреніямъ, по собственной силь начавшагося развитія. Дело въ томъ, что въ обществе стали высказываться изв'єстныя понятія, которыя уже не отв'ячали ея желаніямъ: эти понятія не исчезали, не смотря на ея заявленное неудовольствіе, и наконецъ вызвали съ ея стороны преследованіе, когда, подъ конецъ жизни, она была напугана французской революціей и вооружилась противъ тъхъ самыхъ правилъ и идей, которыя прежде такъ поощряла. Просвъщенный деспотизмъ Екатерины, къ сожалънію, не быль такъ широкъ и искрененъ, какъ быль напр. у Іосифа II или Фридриха, и уже въ самомъ началъ Екатерина впадала въ противоръчие съ собой и отвергала свои же философскія идеи, какъ скоро онъ переходили въ общество и обнаруживались въ немъ какими-нибудь ничтожными проявленіями самостоятельности. Едва-ли сомнительно, что нъчто подобное произошло съ Коммиссіей объ уложеніи, которая осталась однимъ театральнымъ эффектомъ; несомнънно, что это произошло въ ея отношеніяхъ къ литературь, которая допускалась только до тъхъ поръ, пока знала свое мъсто, или въ масонскимъ ложамъ, которыя (еще до Новиковской исторіи) были непріятны Екатерин'в т'ємъ, что им'єли притязаніе на общественную роль и на тайну, следовательно известную независимость, хотя Екатерина хорошо знала невинность или пустоту этой тайны. Въ ея литературной полемикъ обнаруживались всегда не только мненія писательницы, но и повелительный авторитеть императрицы, такъ что споръ становился невозможенъ. Подъ конецъ царствованія нетерпимость перешла въ пресл'єдованіе, мало согласное съ темъ духомъ философской свободы, къ которому нъкогда императрица показывала такое расположение. Радищевъ и Новиковское Дружеское Общество не представляли конечно никакой политической опасности, которою можно было

<sup>1)</sup> Mem. secr. 3, 356.

бы объяснить суровость ихъ осужденія. Одинъ былъ идеалистъ, воспитавшійся на отвлеченных понятіяхь о правахь человічества, и въ его смелости поражаетъ простодущіе, съ которымъ онъ считалъ выражение своихъ мнфний возможнымъ на русскомъ языкъ въ тогдашнія времена. Всъ помышленія Дружескаго Обшества сводились къ піэтистической филантропіи и наивному исканію алхимическихъ таинствъ. Между тімь, это были два наиболье рызкія проявленія общественных стремленій во времена императрицы Екатерины. Основное ихъ содержание-нъсколько отвлеченныхъ положеній тогдашней нравственной и политической философіи, и здравое пониманіе нікоторых отдільных в золь и недостатковъ общественнаго устройства, какъ кръпостное право, продажный судъ и управленіе, невъжество и т. п., -- опредъляетъ и весь запасъ общественныхъ понятій, пріобрътенныхъ иъ концу XVIII стольтія. Общество несомньно обнаруживаетъ признаки самодъятельности и критическаго отношенія къ своей жизни; но эта критика всего чаще приписываетъ общественные недостатки нравственнымъ недостаткамъ и думаетъ помочь имъ, читая мораль для исправленія порочныхъ людей. Кажется только въ вопросъ кръпостного права сознана была необходимость измъненія самаго учрежденія; въ другихъ случаяхъ общественная мысль не шла дальше поверхности дъла, и за немногими отдъльными исключеніями, политическая сторона вопроса оставалась ей совершенно чужда.

Времена императора Александра въ этомъ отношеніи уже рѣзко отличаются отъ временъ Екатерины. Въ обществѣ сначала слабо, но потомъ все сильнѣе и замѣтнѣе обнаруживается положительный интересъ къ его внутреннимъ дѣламъ; общественная мысль болѣе и болѣе сознательно вникаетъ въ нихъ и старается найти причины тѣхъ золъ, которыя уже давно чувствовались, но противъ которыхъ оказываласъ безсильна сама неограниченная власть правительства, и наконецъ найти средства, которыя были-бы въ состояніи помочь наконецъ этому печальному положенію вещей. Въ этомъ исканіи общественная мысль въ первый разъ приходитъ къ нѣсколько ясной постановкѣ вну-

тренняго политическаго вопроса.

Отыскивая начало этого новаго направленія, нельзя прежде всего, не вид'єть, что это было во всякомъ случав не случайное возбужденіе или мода, а явленіе, естественно выросшее среди общества, им'євшее свои внутреннія и внёшнія причины и оставившее свои вліянія въ посл'єдующей исторіи общества. Главнымъ образомъ, оно было сл'єдствіемъ общаго увеличенія образованности, которое наконецъ приводило общество къ подоб-

нымъ вопросамъ и въ отдельныхъ личностяхъ делало это сознаніе общественныхъ отношеній особенно живымъ и дійствительнымъ. Съ другой стороны, это направление прививалось отъ европейскаго движенія конца прошлаго и начала нынъшняго стольтія. Тоть умственный и общественный перевороть, который изъ-Франціи распространялся на всю Европу, коснулся своими посл'яними вліяніями и Россіи; въ образованной части общества этотъ переворотъ отразился значительнымъ умственнымъ движеніемъ, которое усилилось отъ непосредственныхъ встречь, дружескихъ и враждебныхъ, съ европейскимъ Западомъ. Въ русскомъ обществъ является новый вопросъ, который обозначалъ для него первые признаки общественной эрълости: это быль вопрось объ его устройствъ, причинахъ и послъдствіяхъ этого устройства, и средствахъ къ его исправленію и усовершенію. Старыя традиціи въ первый разъ потеряли, для значительнаго круга образованныхъ людей, свою прежнюю обязательность; онъ отвергались иногда не только лучшими людьми общества, но и самимъ императоромъ, такъ что ихъ несостоятельность становилась полупризнанной истиной; понятно, какимъ возбуждающимъ образомъ должно было дъйствовать на умы подобное положение дъла. Настояла необходимость искать для общественнаго устройства новыхъ началъ и новыхъ ручательствъ общаго блага.

Эти первыя стремленія общественной мысли, какъ мы сказали, и составляють отличительную черту Александровскаго періода нашего общественнаго развитія. Въ это время она въ первый разъ съ извъстной силой направилась на предметы внутренней политики. На этой дорогъ наше общество движется и до сихъ поръ: общественная мысль стала шире и яснъе, просторъ ея больше, кругъ общества, въ которомъ она действуетъ, несравненно обшириће, но самые предметы, на которыхъ она останавливается, еще не были исчерпаны съ тъхъ поръ, какъ они въ первый разъ указаны были во времена Александра. Многія реформы нынешняго царствованія, какъ напр. три основныяосвобождение крестьянъ, судебная реформа и извъстное улучшеніе въ положеніи печати-были уже въ тѣ времена предметомъ разсужденій и горячихъ желаній; другія, бол'є широкія реформы, о которыхъ мечтали лучшіе люди тогдашняго общества, остаются вопросомъ и до сихъ поръ. Царствование Александра заключилось трагической развязкой, которая рёзко отдёлила пройденный путь развитія. Дёйствительно, тайныя политическія общества и дёло декабристовъ были естественнымъ результатомъ броженія идей въ Александровское время: съ этой развязкой прежнее поколѣніе, носившее эти идеи, сошло со сцены, и съ новымъ царство-ваніемъ наступиль новый повороть въ исторіи понятій.

Указывая это развитіе политической мысли какъ отличительную черту общественнаго движенія въ царствованіе Александра, мы вовсе не преувеличиваемъ ея глубины и размъровъ ея вліянія въ обществъ. И то, и другое не было велико; политическая незрелость общества была такова, что въ первое время всего сильнъе это направдение заявлено было самимъ императоромъ и его ближайшими сотрудниками; само правительство питало болье смылые планы, чымь кто-либо изъ передовыхъ людей тогдашняго общества; и впоследстви, кругъ людей, въ среде которыхъ совершалось это движение, не былъ особенно обширенъ. Но движение осталось однако важнымъ историческимъ моментомъ въ нашемъ общественномъ развитии. Извъстныя идеи проникли въ русское общество и усвоились въ немъ; съ тъхъ поръ онъ получають все больше ясности, обнимають большій кругь общества, и единство мотивовъ, которыми занята была общественная мысль со временъ Александра, показываетъ, что уже и въ то время дёло шло о дёйствительныхъ потребностяхъ общества, неизбежно вытекавшихъ изъ его исторіи. Возвращаясь къ темъ временамъ и вспоминая тогдашніе интересы, борьбу мніній, начинавшееся столкновение двухъ порядковъ жизни, стараго и новаго, мы найдемъ новое подтверждение законности тъхъ современныхъ стремленій къ общественному преобразованію, которыя и до сихъ поръ остаются непонятны для большинства и на которыя съ такою щедростію бросають свои клеветы ретроградные The govern the latter of agencian to their secretarious beginning агитаторы.

Недостаточность существующихъ матеріаловъ конечно дѣластъ еще невозможной послѣдовательную исторію выбраннаго нами предмета; мы ограничимся нѣсколькими общими очерками и нѣсколькими указаніями на любопытныя явленія этой исторіи, до сихъ поръ мало находившія мѣста въ нашей литературѣ.

## І. Воспитаніє и характеръ Александра.

Характеръ императора Александра вызываль самыя разнообразныя сужденія современниковъ и позднівшихъ историковъ; въ то время, какъ одни считали его человікомъ безъ сердца и принциповъ, хитрымъ до коварства деспотомъ, другіе — и въ томъ числів напримітръ знаменитый Штейнъ, котораго нельзя было упрекнуть ни въ лицемітрій, ни въ желаній льстить—съ увівы

ренностью говорили о высокихъ качествахъ его характера, безкорыстіи и великодушіи, глубокомъ стремленіи ко благу человѣчества; когда одни признавали за нимъ только умъ самый обыкновенный, неспособный къ широкому взгляду, другіе видѣли въ немъкромѣ рѣдкихъ достоинствъ сердца и умъ чрезвычайно обширный и проницательный.

Эти противорвчія твит поразительніве, что такіе отзывы исходили не отт однихъ враговъ или слівнихъ нанегиристовъ, которые довольствуются голословнымъ осужденіемъ или похвалой, но и отъ людей, которые хотіли высказывать безпристрастное мнітіе и основывать его на фактахъ. Мы не беремся разъяснять вполні характерь, вызывавшій эти противорічія, потому что подробности исторіи Александра слишкомъ мало извістны теперь и для рішенія этого противорічія еще мало данныхъ; но его нельзя и обойти, потому что, дійствительно, обі стороны имітоть каждая долю правды; личность Александра и его діятельность въ самомъ ділі представляли столько несходныхъ качествъ и разнорічащихъ проявленій, что въ нихъ необходимо дать себі по возможности отчетъ, потому что оні слишкомъчасто оказывали свое влінніе на движеніе понятій въ русскомъ обществі.

Этотъ характеръ дъйствительно поражаетъ своими неровностями и противорвчіями; непостоянство было основная его черта, и легко себъ представить, что проявленія этого непостоянства въ серьезныхъ дёлахъ и въ критическія минуты, когда извёстное решеніе получало чрезвычайную важность, могли производить самое тяжелое впечатление и возбуждать сильную антипатію, которая и производила указанные нами недружелюбные отзывы; но собирая различныя подробности біографіи Александра и вникая въ руководившія имъ побужденія, мы примиряемся съ его личностью, потому что въ источникъ его недостатковъ находимъ не дурныя наклонности сердца, а недостатокъ воспитанія воли и недостатокъ пониманія отношеній, что въ глубинъ побужденій Александра лежали самыя лучшія стремленія, которымъ не достало только школы и благопріятных условій. Александръ почти съ самаго рожденія поставлень быль въ очень сложныя и мудреныя отношенія, которыя рано раздвоили его сознаніе и его чувства; воспитание его кончилось въ такую пору, когда обыкновенно оно только-что начинаетъ свои первыя серьезныя заботы, когда наступаютъ первыя серьезныя занятія юноши и знакомство съ жизнью; въ эту пору Александръ былъ уже предоставленъ самому себъ, и въ обстоятельствахъ, требовавшихъ большого нравственнаго усилія, которое было бы не легко и для человъка, лучше приготовленнаго и болве опытнаго въ жизни. Нетъ никакого сомненія, что его воспитаніе при Екатерине, жизнь и «служба» при Павле уже создали всё задатки его характера, какъ онъ обнаруживается впоследствіи, и уже съ этихъ поръ надломили эту

восторженную и благородную натуру.

Извѣстное стихотвореніе Державина «на рожденіе порфиророднаго отрока» множество разъ цитировалось какъ поэтическое предвидѣніе рѣдкихъ качествъ Александра, его душевной и физической красоты и его будущей славы. Муза Державина, которан любила пріятно польстить и прилгнуть, на этотъ разъ какъ будто захотѣла говорить правду, потому что въ самомъ дѣлѣ Александръ росъ чрезвычайно привлекательнымъ ребенкомъ и юношей. Таковы были общіе отзывы о немъ въ первую пору его молодости.

Но условія, въ которыхъ шло его развитіе, съ самаго начала не могли благопріятно, д'єйствовать на образованіе характера. Прежде, чъмъ онъ въ состоянии былъ сознавать окружающее, онъ поставленъ былъ въ очень странныя и фальшивыя отношенія въ самой семьъ. Съ самаго рожденія Екатерина взяла его къ себъ, какъ потомъ и другихъ дътей Павла, такъ что дъти только изръдка и на самое короткое время могли бывать у родителей. Павель жиль въ Гатчинъ, и его отношения съ Екатериной въ это время были крайне натянутыя и почти враждебныя. Утверждають, что у нея быль планъ устранить Павла отъ престола и сдълать Александра своимъ непосредственнымъ преемникомъ, и что только внезапная смерть помѣшала ей исполнить этотъ планъ <sup>1</sup>). Александръ могъ догадываться объ этихъ намъреніяхъ, и во всякомъ случат для него были очевидны недовъріе и вражда, раздълявшія дворы петербургскій и гатчинскій, между которыми онъ самъ былъ поставленъ въ трудное, страдательное положение. Ни тамъ, ни здесь онъ не могъ быть вполнъ искрененъ; ему въроятно очень трудно было и вообще съ къмъ-нибудь дълиться своими впечатлъніями и размышленіями, и это очень рано сообщило ему такую сдержанность и скрытность, которыя казались удивительны въ его лета. Одинъ наблюдатель, близко видавшій Александра въ молодости и замъчанія котораго относятся къ 1796 году, говорить о немъ: «Онъ наследоваль отъ Екатерины возвышенность чувствъ, вер-

<sup>1)</sup> См. разсказъ кн. С. М. Голицина о завъщании Екатерины въ этомъ синстъ которое найдено было въ ел кабинетъ и сожжено Александромъ. Фактъ передается здъсь совершенио положительно. Р. Архивъ 1869, стр. 642 — 648. Мет. secr. I, 182 — 188.

Томъ I. — Февраль, 1870.

ный и пропицательный умъ и ръдкую скромность; но его сдержанность, его осторожность таковы, какихъ не бываетъ въ его возрастъ, и они были бы притворствомъ, еслибы не слъдовало приписать ихъ скоръе тому натянутому положенію, въ какомъ онъ находился между своимъ отцомъ и своей бабушкой, чъмъ

его сердцу, отъ природы искреннему и открытому» 1).

При Павл'є положеніе его стало еще затруднительн'є. Извъстно, какой подозрительностью и какими бурными капризами отличался этотъ императоръ; онъ наводилъ страхъ на все окружающее и на самое семейство вспышками своей раздражительности, не знавшими никакихъ предъловъ. Павелъ подозръвалъ существование упомянутыхъ плановъ Екатерины, и его недовърчивость, которую онъ впрочемъ старался скрывать, обратилась на Александра. Говорять, что въ последние часы императрицы и въ следующие дни отецъ удерживалъ сына при себе съ изънвленіями н'яжности, походившими на подозрительность. Павелъ удалиль его прежнихъ друзей, окружилъ его офицерами, на которыхъ считалъ возможнымъ вполнъ положиться, далъ ему, вмъсто прежняго, другой полкъ и т. д. Ихъ личныя отношенія мънялись различнымъ образомъ, но Александръ не могъ чувствовать себя свободно въ продолжение царствования, которое своими свойствами противоръчило всъмъ его тогдашнимъ понятіямъ. Принужденіе продолжалось въ еще болье тягостныхъ формахъ чьмъ прежде, а еще больше было основаній для скрытности и недовърчивости. Конецъ царствованія Павла довель до последней степени внутреннюю безпомощность и тревогу Александра. Онъ быль свидътелемь раздраженія, собиравшагося противъ императора, былъ не въ силахъ помочь кризису и самъ былъ увлеченъ имъ. Эти событія оставили навсегда свой следъ на его характере; мрачный жизненный опыть еще больше усилиль апатію, задатки которой были въ немъ уже издавна, и недовърчивость къ людямъ, которая къ сожаленію имела столько основаній въ обстоятельствахъ его жизни съ самой ранней его молодости.

Такова была въ общихъ чертахъ неблагопріятная обстановка, въ которой должно было совершаться нравственное развитіе Александра. Его врожденныя качества подвергались здёсь трудному испытанію. Объ этихъ качествахъ всё существующія извёстія говорятъ самымъ благопріятнымъ образомъ. Александръ обнаруживалъ живой умъ и прекрасныя нравственныя свойства. Сохранились, между прочимъ, записки одного изъ его воспитателей, писанныя въ 1789—94 годахъ, когда Александру было 12—17

<sup>1)</sup> Mém. secr. I, 270.

льть, замытки, писанныя авторомь для себя и безпристрастныя 1). Этотъ воспитатель, описывая характеръ Александра, съ восторгомъ говоритъ о его привлекательныхъ чертахъ, его справедливости, честности, правдивомъ сознаніи ошибокъ, его добромъ и мягкомъ нравѣ, снисходительности и пр.; онъ разсказываетъ различные случаи, гдъ выказывались прекрасныя свойства его души; но въ тоже время онъ съ прискорбіемъ указываетъ его недостатки, и между ними указаны такіе, которые остались и потомъ въ характеръ Александра. «Замъчается въ его высочествъпишеть онъ въ апрълъ 1792 — лишнее самомобіе, а отъ того упорство во мнюніях своихъ, и что онъ во всемъ будто увърить и переувърить человъка, какь захочеть. Изъ сего открывается некоторая хитрость, ибо въ затмевании истины и въ желаніи быть всегда правымъ, неминуемо нужно приступать къ подлогамъ». Фраза очень неясная, но описываемое свойство было повидимому то самое, которое стоило потомъ Александру столькихъ обвиненій въ двуличіи. Въ умѣ Александра несомнѣнно была черта извъстнаго дипломатическаго лукавства, хотя она вовсе не была такой господствующей, какъ это неръдко представднотъ; какъ въ его юношескомъ характеръ съ его лукавствомъ и хитростью соединялась и искренность, такъ и потомъ его характеръ никогда не терялъ вполнъ своихъ лучшихъ прежнихъ свойствъ. Жизнь конечно сильно нарушила ихъ правильное развитіе, но и въ позднъйшіе годы его недостатки были не столько лицем вріе или макіавелизмъ, сколько нер віштельность и отсутствіе твердой воли, происходившія въ значительной степени и отъ отсутствія ясности понятій въ предметахъ, въ которыхъ ему приходилось имъть верховный ръшающій голось. Прежде всего, на его умъ и характеръ наложило свой отпечатокъ воспитаніе.

Это воспитаніе было предметомъ большихъ заботъ Екатерины. Она составила изв'єстныя наставленія, для руководства лицамъ, которымъ вв'єрено было это воспитаніе. Въ этихъ наставленіяхъ, какъ въ Наказѣ, она опять обратилась за теоретическими основаніями къ своимъ философскимъ авторитетамъ, и воспользовалась идеями Локка и Руссо. Поручивъ надзоръ за воспитаніемъ графу Н. И. Салтыкову, Екатерина выбрала главнаго наставника въ той европейской сферѣ, съ которой она такъ любила поддерживать сношенія. Швейцарецъ Лагарпъ былъ не только философъ въ смыслѣ французскаго просвѣщенія, но и настоящій, не теоретическій только республиканецъ; посредникомъ въ его

<sup>1)</sup> Р. Арх. 1866, стр. 94—111. Кто быль этоть воспитатель — неизвестно; но онь быль русскій.

приглашеніи быль философскій агенть и фактотумь тогдашнихь либеральныхъ дворовъ, Гриммъ, извъстный авторъ «Корреспонденціи». Лагариъ (онъ былъ при Александръ въ теченіи 1783 — 1795 г.) стояль, безъ сомивнія, выше всёхъ наставниковъ Александра по уму, свъдъніямъ и характеру, и конечно оказалъ всего больше влінніе на складъ понятій и направленіе Александра. Положеніе Лагарна было очень трудно: это быль человінь убіжденій, понявшій свою обязанность очень строго и не желавшій дълать уступокъ тъмъ придворнымъ соображеніямъ, которыхъ, понятнымъ образомъ, представлялось очень много. Стараясь охранять Александра отъ вліяній придворной атмосферы и не скрывая своего образа мыслей, онъ конечно долженъ быль темъ самымъ дёлать себё враговъ, которыхъ кроме того создавала и его политическая д'ятельность для своего отечества, продолжавшаяся и при двор'в Екатерины. Эта вражда, шедшая отъ его швейцарскихъ непріятелей и русскихъ придворныхъ, мѣшала наконецъ и трудамъ его какъ воспитателя. Противъ него пущены были наконецъ политическія обвиненія, поводъ къ которымъ давала его деятельность по швейцарскимъ деламъ, хотя она и не была публичной; эти обвиненія были особенно опасны въ последніе годы, когда французская революція въ своемъ террористическомъ фазисъ навела страхъ на Екатерину. Императрица вообще была довольна Лагариомъ и поддерживала его, и теперь, выслушавъ его объяснения противъ взведенныхъ на него обвиненій, оставила его при Александр'я, но наконецъ, повидимому, поддалась также опасеніямь; послё свадьбы великаго князя Лагариъ оставался въ Петербургъ не долго и былъ отпущенъ довольно холодно.

Несмотря на затруднительность этого положенія Лагарпа при дворѣ, особенно въ послѣдніе годы, когда Александъ именно быль бы всего больше способень понимать его уроки, несмотря на то, что вліяніе Лагарпа, такимъ образомъ, дѣйствовало только въ очень ранніе годы его воспитанника, это вліяніе было очень сильно. Александръ чрезвычайно привязался къ своему воспитателю, потому конечно, что его уроки всего больше отвѣчали тѣмъ благороднымъ юношескимъ стремленіямъ, которыми Александръ былъ проникнутъ, и давали всего больше пищи его возвышеннымъ идеалистическимъ мечтаніямъ о свободѣ и счастіи людей. По вступленіи на престолъ онъ вызваль Лагарпа въ Петербургъ; во время наполеоновскихъ войнъ, онъ опять призываль его какъ стараго друга и дѣлился съ нимъ своими чувствами и

своими политическими заботами.

Лагарпу принадлежить, безъ сомненія, большая доля техъ

отвлеченных представленій Александра о человъческом благь. о гражданской свободъ, о равенствъ людей, о справедливости, о гнусности деспотизма и рабства и т. д., которыя въ первое время Александръ высказывалъ съ такимъ одушевленіемъ и которыя даже впоследстви, когда онъ быль далеко не прежнимъ, никогда въ немъ не изглаживались совершенно. Этотъ идеализмъ могли поддерживать въ немъ и другіе его воспитатели, въ особенности извъстный М. Н. Муравьевъ, обучавшій его русскому языку. Муравьевъ (отецъ извъстныхъ декабристовъ Никиты и Александра Муравьевыхъ), извъстный въ свое время писатель въ сантиментально - философскомъ родъ, покровительствовавшій историческому предпріятію Карамзина, и по вступленіи Александра на престолъ назначенный попечителемъ московскаго университета, быль человёкь умный и образованный, съ характеромъ, возбуждавшимъ большое уважение, и съ убъждениями въ духъ французской философіи. Въ своихъ сочиненіяхъ онъ пропов'ядоваль любовь къ человечеству, необходимость господства закона, обуздывающаго деспотизмъ, и «свободу въ разбирательствъ мнъній», т.-е. свободу изследованія; те же идеи онъ старался внушать и своему воспитаннику: когда Александру было еще только 10-12 лътъ, Муравьевъ, занимаясь съ нимъ русскимъ языкомъ, читалъ съ нимъ собственныя идиллическія сочиненія и давалъ ему переводить «Эмиля» Руссо, Гиббона, Монтескье (о вольности гражданской) и т. п. 1).

Эти вліянія конечно сдерживались и ограничивались другими воспитателями, и прежде всего Н. И. Салтыковымъ. Его изо-

<sup>1) «</sup>Мих. Ник. Муравьевъ быль примером в всехъ добродетелей и после Карамзина, въ прозъ, лучшимъ у насъ писателемъ своего времени. Опъ вивстъ съ Латарпомъ находился при воспитаніи имп. Александра, платиль дань своему в'єку и мечталь о народной свободь: кроткую душу его возмущало слово тиранство. Свои правила передаль онъ жень, и они сдълались наслъдіемъ его семейства». Вигель, Зап. П, IV, 131-132. См. также Р. Арх. 1866, ст. 111-113. Приводя зациски Вигеля, объ нихъ должно сделать одну оговорку. Оне вообще представляють источникъ, жь которому въ некоторыхъ случаяхъ можно обращаться только съ неохотой: до тажой степени непріятень ихъ тонь везді, гді річь пасается опінки направленій и людей не того разряда, къ которому самъ авторъ принадлежалъ. Записки не современны описываемымъ событіемъ, и Вигель подложилъ подъ свой разсказъ поздивишій тонъ чиновническо-булгаринской благонамъренности тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, и злобно относится ко всему, что не подходило подъ его марку. Но онъ многое видель и слышаль, въ разсказе много любопытныхъ подробностей и меткихъ наблюденій. Читая его, падо помпить, что онъ отличается особой аттенціей къ своимъ знакомымь, дошедшимь посль до важныхь чиновь, но что о людяхь тогдашияго либеральнаго направленія имъ будеть сказано все дурное, что можно только придумать сказать о нихъ. Впрочемъ, въ накоторыхъ отдельныхъ случаяхъ его желчиня выходки попадають и въ настоящую цель.

бражають человекомъ добрымъ и религіознымъ; по словамъ Грибовскаго, онъ «почитался человѣкомъ умнымъ и проницательнымъ, т.-е. весьма твердо зналъ придворную науку, но о дълахъ государственныхъ имълъ знаніе поверхностное,... рабольпствоваль случайнымь и чуждался впадшимь въ немилость»; затемь управляла имъ жена, а въ дълахъ-письмоводитель. По словамъ Массона, который быль въ числъ учителей великаго князя, «главное занятіе Салтыкова при вел. князьяхъ состояло въ томъ, чтобы предохранять ихъ отъ сквозного вътра и отъ засоренія желудка». По всей въроятности, Салтыковъ, не имълъ никакого особеннаго вліянія на умственное развитіе своего воспитанника, но онъ все-таки не былъ лишнимъ человъкомъ и Екатерина не даромъ поручила ему главный надзоръ. Какъ человъкъ изучившій придворную науку, Салтыковъ былъ върнъйшимъ ея слугой, исполняль всь ея приказанія, следиль за всей внешней обстановкой своего воспитанника, а въ придворномъ смыслъ неспособенъ былъ ни къ какому упущенію, которое было бы непріятно Екатеринъ. Потомъ, онъ точно также пользовался милостью Павла. По всей въроятности онъ именно знакомилъ Александра съ придворной политикой, и въ этомъ смыслъ противопоставлялъ идеалистическому воспитанію Лагарна свои житейскія нравоученія: по крайней мірь Александрь уже очень рано пріобріль качества, помогавшія ему маскировать свои мысли и чувства. Остальной персональ преподавателей и гувернеровь играль второстепенную роль.

Такимъ образомъ, Лагарпу надо приписать преобладающее вліяніе въ умственномъ воспитаніи Александра. Каково же было это вліяніе? Лагарпа цінили нісколько различно, по результатамъ его воспитанія. Одни говорили о немъ только съ похвалами, какъ образцѣ безкорыстной гражданской добродѣтели; другіе винили его, что, внушая Александру свою республиканскую философію, онъ забываль о русской жизни и дълаль Александра мечтателемъ и космополитомъ. Оба мивнія нуждаются въ ближайшемъ опредълении. Воспитательная дъятельность Лагариа представляетъ много сторонъ, заслуживающихъ полнаго уваженія; ніть сомнінія, что его прямодушный, независимый характерь, строгая выдержанность убъжденій, нравственное достоинство оказывали на Александра самое благотворное дъйствіе; Лагарпъ былъ человъкъ, способный стать нравственнымъ авторитетомъ; но едва ли сомнительно также, что его философское воспитаніе содбиствовало развитію мечтательности. Сколько можно судить по извъстнымъ до сихъ поръ даннымъ, таково дъйствительно было его воспитаніе, хотя неблагопріятныя посл'єдствія этого воспитанія вовсе не должны считаться только виной Ла-

гарпа 1).

До сихъ поръ, къ сожаленію, еще мало известны подробности воспитательныхъ трудовъ Лагариа. Въ первое время они впрочемъ и не представляютъ особеннаго интереса; о последнихъ годахъ мы имъемъ нъсколько любопытныхъ указаній. Къ тому времени, когда Лагарпъ могъ начать серьезные уроки и бесъды съ своимъ воспитанникомъ, начать ему изложение общественныхъ и политическихъ предметовъ, французская революція напугала дворъ и общество и поставила Лагариа въ то трудное положение при дворъ, о которомъ мы упомянули; оно естественно должно было затруднить и самое преподаваніе, когда принципы, какіе онъ только могъ сообщать въ этомъ преподаваніи своему воспитаннику, впередъ уже были заподозрѣны. Французскія событія были предметомъ безпрестанныхъ разговоровъ, вызывали оживленные споры о принципахъ, и Лагарпу нельзя было избъжать участія въ нихъ. «Когда приходилъ мой чередъ, - разсказываетъ онъ, - я откровенно высказывалъ свое мненіе, и если разговоръ происходиль въ присутствіи великихъ князей, я старался оправдать принципы и приводиль такіе приміры изъ древней и новой исторіи, которые лучше всего могли бы подъйствовать на ихъ чистый здравый смыслъ и молодыя сердца». На преподаваніи, это положеніе вещей отразилось такимъ образомъ:

«Вмѣсто того, говорить Лагариъ, чтобы предлагать имъ обыкновенный курсъ естественнаго и человъческаго права, я предположиль себъ подробно и вполнъ свободно изложить великій вопросъ о происхождении обществъ. Это произведение было набросано, но нападки, направленные противъ меня, помъщали мнъ продолжать его, потому что одно время оно слыло даже ва якобинское. Пришлось пріостановиться, что я и сделаль, принявшись читать съ своими учениками сочиненія, въ которыхъ вопросъ о свободи человичества быль энергически защищаемъ людьми замічательными и притомъ умершими прежде революціи. Это удалось, и благодаря ръчамъ Демосоена; Плутарху, Тациту, исторіи Стюартовъ, Локку, Сидни, Мабли, Руссо, Гиббону, посмертнымъ запискамъ Дюкло, я могъ исполнить мою задачу, какъ человъкъ, сознававшій свои обязательства передъ

великимъ народомъ».

Такимъ образомъ, систематическое изложение было оставлено

<sup>1)</sup> CM. o Jaraput: Mémoires de Fréd. Cesar Laharpe etc. Paris et Genève 1864. P. Apx. 1866, crp. 75—94; 1869, crp. 75—82. Mem. Secr. II, 159—163, 195. La Russie et les Russes, I, 431-442. Cm. также Русск. Старину, 1870, I, стр. 34-44.

и замънено объяснительнымъ чтеніемъ писателей; отсутствіе систематического объясненія Лагариъ старался восполнить также историческимъ преподаваніемъ. Съ характеромъ последняго знавомять нась записки, которыя Лагарпь составляль для своихъ историческихъ уроковъ Александру (эти записки хранятся въ публичной библіотек'в въ Лозанн'в). Курсъ исторіи быль у Лагарпа курсомъ общественной и политической нравственности; описывая событія, онъ обыкновенно дёлаль ихъ темой для нравственныхъ разсужденій, которыя приміняль къ особенному положенію своего воспитанника. Съ особеннымъ сочувствіемъ онъ говориль о греческой и римской исторіи, которая доставляла ему всего больше случаевъ развивать свои идеи о гражданской свободъ. По тогдашнимъ понятіямъ, это былъ въроятно лучшій способъ историческаго преподаванія, и именно древняя исторія грековъ и римлянъ казалась наиболе благодарнымъ отделомъ предмета въ воспитательномъ отношении. Литературный классицизмъ былъ еще въ полной силъ, и въ то время любили поучаться древностію; «Телемакъ» и «Путешествіе Анахарсиса» были популярнъйшими книгами, Плутархъ неизбъжнымъ спутникомъ раціональнаго воспитанія, - къ «добряку Плутарху» обращался въ трудныхъ случаяхъ своей петербургской жизни и Лагариъ, и въ исторіи Катона, Брута, Демосеена, Арата и т. д. онъ находиль опору своему упадавшему мужеству. Словомъ, Лагарпъ употребляль педагогическій пріемь, не представлявшій тогда ничего исключительнаго; и невозможно сказать, чтобы методъ самъ по себъ представляль что-нибудь ошибочное. Если самъ Лагарпъ привязываль свой кодексь морали къ идеаламъ древности и могъ почерпать въ нихъ нравственное возбуждение, то это была вещь въ то время очень неръдкая, образчикъ тогдашнихъ вкусовъ и воспитательныхъ пріемовъ, которыми въ конців концовъ цель нравственнаго и политического воспитанія могла быть достигнута вполнъ. Александръ дъйствительно воспринялъ очень многое изъ этой школы; но тъмъ не менъе она не принесла ему всего, чего надо было желать, и осталась для него слишкомъ отвлеченна.

Въ самомъ дълъ, для успъха воспитанія нужно вообще, чтобы оно было доведено до конца и чтобы рядомъ съ идеализмомъ шло практическое знакомство съ жизнью и приготовленіе къ ея испытаніямъ. Примъры Катона и Арата, чтеніе Плутарха и Тацита могли стать жизненнымъ руководствомъ развъдля человъка, который уже умълъ примънять отвлеченные идеалы гражданской добродътели къ практическимъ случаямъ и понимать ихъ требованія при различіи новыхъ обстоятельствъ и усло-

вій. Но для юноши, какимъ быль Александръ, мало было познакомиться съ этими, хотя и возвышенными, идеалами. Воображеніе, переносясь въ эпоху Сципіоновъ и Катоновъ, витало, собственно говоря, въ фантастической сферъ, изъ которой мысль не умъла переходить къ настоящему; разстояние между идеалами и дъйствительной практикой жизни было очень велико, и Александру мало помогли понять должнымъ образомъ ихъ отношенія. Тоже надобно сказать и о техъ общественныхъ теоріяхъ, которыя излагаль ему Лагарпъ по Гиббону или Сидни, Мабли или Руссо. Это были, безъ сомнънія, въ высшей степени освъжающіе элементы для понятій и нравовъ такой жизни, какова была русская жизнь прошлаго стольтія; но чтобы воспринять действительно эти элементы и выразить въ жизни ихъ благотворный смысль, нужны были сильный умъ и твердая воля, воспитанная нравственными усиліями и опытомъ жизни. Иначе, весь этотъ запасъ нравственнаго идеальнаго богатства долженъ быль или остаться совсёмь непроизводительнымь, или по крайней мъръ не принести всъхъ благихъ результатовъ, какихъ отъ него можно было бы ожидать. Въ большой мъръ это и случи-

лось съ Александромъ.

Несправедливо однако обвинять въ этомъ только Лагариа. Если, быть можеть, и въ его воспитательномъ трудъ была извъстная неполнота и непослъдовательность, то гораздо больше надо приписать недостатки и односторонности этого воспитанія обстоятельствамъ, противъ которыхъ Лагариъ не могъ ничего сдълать. Прежде всего, Екатерина должна была видъть впередъ, что могъ Александръ получить отъ наставленій республиканскаго философа, и Лагариъ даль дъйствительно то, чего только можно было ждать и чего желала Екатерина; это — воспитаніе общей отвлеченной нравственности, и отвлеченной идеалистической любви въ свободъ. Но сама Екатерина, отдавая дань этому вкусу времени, измѣняла ему, когда нужно было примѣнять его на дѣлъ. Отвлеченныя идеи, которыя пропов'єдовалъ Лагариъ, въ большинствъ случаевъ тъ же самыя, накія принимала Екатерина, оставались для нея чистой теоріей, принимались какъ модная философія, какъ умственная роскошь, какъ украшеніе царствованія, но не считались обязательными на правтикъ. Такимъ образомъ непоследовательность была уже привычна. Такъ не казалось противоръчіемъ этой либеральной философіи обращеніе многихъ тысячъ свободнихъ людей въ крѣпостнихъ или, напр., стъснение мивний и литературы. По всей въроятности, Екатерина предполагала такую же непоследовательность жизни съ теоріями и для Александра. Кром'в того, едва ли сомнительно, что во

многихъ случаевъ императрица, и вообще тогдашние поклонники этой философіи въ русскомъ обществъ, даже не замъчали противоръчий между этими своими теоретическими правилами и житейской практикой. Такъ авторъ «Антидота» въроятно очень искренно писалъ свои возраженія французскому путешественнику, въ которыхъ вообще доказывалъ процвътаніе Россіи, хотя многія изъ этихъ возраженій бросаются въ глаза своей преувеличенностью и несостоятельностью. Дъйствительная жизнь народа въ этихъ сферахъ всегда бываетъ очень мало извъстна, и исторія декорацій, устроенныхъ Потемкинымъ на пути императрицы въ Крымъ, даетъ достаточное понятіе о томъ, до какихъ размѣровъ можетъ доходить самообольщение. Люди тогдашняго общества вообще еще не привыкли сколько-нибудь последовательно понимать свои идеи; и отвлеченное вольтеріянство зачастую мирилось съ самыми грубыми преданіями и нравами старой Россіи. Если эти противорѣчія теоретическихъ понятій съ дъйствіями были уже такимъ обывновеннымъ дъломъ, то понятно, что онъ могли переходить и къ новому поколънію, выроставшему подъ этими вліяніями, какъ готовая привычка. Въ самомъ дълъ, чувство дъйствительности, развитие котораго могло бы помешать этой привычке, у Александра было также слабо, и недостатокъ его быль потомъ для него причиной многихъ печальныхъ заблужденій. Решате і вистанаты по в запавани

Но отвлеченная свободолюбивая мораль, которую проповъдовалъ Лагариъ Александру, не оставалась безъ возраженій. Въ упомянутыхъ замъткахъ одного изъ его воспитателей мы находимъ образчики подобныхъ возраженій. Въ 1791 году, когда Александру было около 14 лътъ, этотъ воспитатель внушалъ ему о вредъ той безусловной терпимости исповъданій, какая была тогда введена во Франціи (и которой Александръ, подъ вліяніемъ Лагарпа, повидимому сочувствоваль), потому что «полное равенство въръ есть равнодушіе ко всёмъ или неимъніе никакой»; а напротивъ говорилъ ему о превосходствъ того порядка вещей, какой принять въ этомъ отношении въ Россіи, гдъ въротернимость существуетъ только въ ограниченномъ видъ, гдъ есть «первенствующій законъ», гдъ «государь есть глава церкви», гдъ «никто изъ въры греко-россійской другой, не только языческой или магометанской, но ниже прочихъ исповеданиевъ христіанской (въры), принять не можеть, или по крайней мъръ не смпеть» и т. д. Въ другой разъ, опять по поводу газетныхъ, извъстій о французскихъ дълахъ, зашла ръчь о дворянскихъ привилегіяхъ. Александръ говорилъ, что «равенство между людьми хорошо, и что французскіе дворяне напрасно безпокоятся лишеніемъ сего достоинства, понеже-де оно въ одномъ названіи состоитъ, не принося впрочемъ никакой за собою ощутительной пользы». Воспитатель не оставиль конечно этой мысли безъ опроверженія. «Я за долгь и честь почель, -- говорить онь, -- доказать его высочеству несправедливость его по сей матеріи мыслей, видя, что оныя ему вложены челов вкомъ, любящимъ народное правленіе, хотя впрочемъ съ честнъйшими намъреніями. Я опровергаль сіе умствованіе тёмь, что форма всякаго монархическаго правленія неотм'янно требуеть въ преимуществахъ разности, и что гдъ нътъ дворянства, тутъ и государя быть не можетъ (?): поелику права дворянина по собственной пользъ обязывають быть предану болбе другихъ къ государю, и многія другія сильныя доказательства; что во Франціи уничтоженіе духовной и дворянской власти всю безпорядки навлекло, и что власть духовная, основанная не на суевъріи, но на просвъщеніи, можеть служить хорошимъ вождемъ государю, при надеждь его на корпусъ дворянскій; что въ Россіи благородное дворянство еще болье уваженія достойно, по причинь: 1-е, что есть многія фамиліи, отъ государей россійскихъ происшедшія; 2-е, что государи вступали часто въ союзъ посредствомъ браковъ со многими дворянскими родами; 3-е, что многіе роды изъ выбажихъ равномърно отъ владътельныхъ особъ начало свое ведутъ; и что по выбадь заслугами знаменитыми заслужили къ себъ уваженіе и пр.; а наконецъ, что нынъ владъющее въ Россіи кольно государей происходить отъ одной дворянской фамиліи. Повершиль тъмъ, что во всъ времена смутныя, и даже въ послъднее Пугачевское, дворянство приверженность свою къ престолу запечатлело кровію, и что великая Екатерина въ правахъ, благородному дворянству пожалованныхъ, сіе засвид'втельствовала».

По всей въроятности, въ такомъ же родъ были и всъ возраженія, которыя представляемы были Александру для опроверженія или умъренія идей Лагарпа. То-есть, противъ отвлеченныхъ положеній естественнаго права или положеній фактически существующаго права конституціоннаго, выставлялись не раціональныя логическія опроверженія, или не возраженія, извлеченныя изъ историческихъ особенностей страны или изъ требованій ея настоящаго состоянія, которыя если и не могли опровергать этихъ положеній, то по крайней мъръ дълали бы необходимымъ извъстное ограниченіе этихъ положеній въ примъненіи къ русской жизни, — но противъ нихъ выставлялось только голословное указаніе порядковъ, существующихъ въ Россіи, и превосходство которыхъ не доказывалось никакими убъдительными аргументами. Тотъ фактъ, что изъ греко-россійскаго исповъданія ни-

кто не смъето перейти въ другое христіанское испов'яданіе, быль конечно не особенно сильнымъ доводомъ противъ теоретическихъ доказательствъ въ пользу веротерпимости. Тотъ аргументъ, чтодворянство по собственной пользю должно быть особенно предано государямъ, былъ по меньшей мъръ очень неловкой защитой дворянскихъ привилегій, и, ничего не доказывая противъ мысли, что «равенство между людьми хорошо», могъ скоръе пробудить антипатію въ учрежденію, смыслъ котораго объяснялся только такими себялюбивыми побужденіями. Если бы Лагариъ слышаль такое объяснение, ему не трудно было бы воспользоваться имъ, какъ новымъ доказательствомъ противъ этого учрежденія. Тотъ аргументъ, что во Франціи уничтоженіе его навлекло всъ безпорядки, былъ невъренъ исторически; и намъ случалось указывать въ другомъ мъстъ, что въ то время даже въ русскомъ обществ' были люди (напр. Лопухинъ), совершенно понимавшіе, что безпорядки были навлечены совствить не этимъ, а именно, между прочимъ, испорченностью и несправедливостями этого учрежденія во Франціи, которыя и были основаніемъ для его уничтоженія во время революціи. Аргументы, почему въ Россіи дворянство еще болье заслуживало почтенія, неудовлетворительны были тъмъ, что тъ же самыя преимущества (различныя связи дворянства съ владътельными родами, по древнему происхожденію или новому родству) дворянство им'єло почти везді. Относительно правъ дворянства, пожалованіемъ которыхъ была засвидътельствована приверженность дворянства, то, какъ замътилъ уже издатель «Архива», эти права даны были едва только за шесть льть передъ тьмь: самая новость этихъ правъ ослабляла силу свидътельства, которое онъ должны были собою представлять.

По этимъ примърамъ можно, кажется, вообще составить понятіе о томъ другомъ направленіп, которое противопоставлялось въ воспитаніи Александра вліяніямъ Лагариа. Это направленіе состояло, повидимому, только въ восхваленіи русскаго status quo, безъ достаточныхъ логическихъ основаній, которыя могли бы установить въ умѣ Александра какое-нибудь положительное мнѣніе о предметѣ. Напротивъ, онъ вѣроятно оставался безпомощенъ между двумя противорѣчіями, и не находя въ своихъ свѣдѣніяхъ и въ собственной мысли, еще слишкомъ молодой въ то время, никакой опоры для ихъ разрѣшенія, колебался между ними, и наконецъ разрѣшаль ихъ тѣми инстинктами, которые вообще бываютъ такъ сильпы въ образованіи мнѣній юноши. Въ этихъ инстинктахъ благородныя, безкорыстныя стремленія всего чаще берутъ верхъ надъ всѣмъ узкимъ, эгоистическимъ, несправедливымъ, и нѣтъ ничего удивительнаго, что Александръ, въ природѣ котораго было именно много такой инстинктивности, увлекался больше Лагарпомъ, чѣмъ его противниками ¹): самая личность Лагарпа выдѣлялась изъ обстановки Александра и производила на него сильное дѣйствіе, и въ его наставленіяхъ Александръ находилъ именно тѣ идеи о справедливости, о свободѣ; о правахъ человѣчества, къ какимъ влекли его юношескія стремленія.

Впрочемъ и самъ Лагариъ вовсе не былъ какимъ-нибудь крайнимъ мечтателемъ. «Я всегда замъчалъ, — говоритъ по этому поводу г. Н. Тургеневъ, — что республиканцы по рожденію, которыхъ я назвалъ бы республиканцами практическими, во многихъ отношеніяхъ отличаются отъ республиканцевъ по мивніямъ, которыхъ я назваль бы теоретическими республиканцами. Первые никогда не затрудняются формами, предписываемыми этикетомъ и придворной лестью, которыя такъ не нравятся вторымъ. Я часто замѣчалъ, что республиканцы по рожденію, поселяясь въ странъ, находящейся подъ правленіемъ, діаметрально противоположнымъ образу правленія на ихъ родинъ, прекрасно умъютъ уживаться и благоденствовать подъ деспотическимъ правленіемъ; они даже очень легко мирятся съ рабствомъ, одна идея котораго возмущаетъ теоретическихъ республиканцевъ». Такимъ образомъ, въ капитальнъйшемъ вопросъ русскаго общественнаго устройства, вопросъ кръпостного права, Лагариъ, при всъхъ республиканскихъ убъжденіяхъ своихъ, даже и впослъдствіи, по воцареніи Александра, не высказываль никакого особеннаго либерализма, не говориль о необходимости освобожденія и даже не соглашался съ теми русскими прогрессистами, изъ числа приближенныхъ друзей Александра, которые настаивали на необходимости и на полной возможности освобожденія. Точно также, въ своихъ различныхъ запискахъ, которыя онъ представлялъ императору въ началь царствованія, Лагариъ, по свидьтельству г. Тургенева, не говорилъ ничего о прочныхъ и серьезныхъ учрежденіяхъ, ничего объ исправленіи самыхъ крупныхъ злоупотребленій и недостатковъ управленія, которые не могли бы не поражать самаго равнодушнаго наблюдателя. Изъ этого видно, что старинные и новъйшіе консерваторы, которые жаловались, что императоръ по винъ Лагарпа черезъ мъру увлекался западнымъ вольнодумствомъ, могли бы вначительно успокоиться: его республиканскій наставникъ на основныхъ практическихъ вопросахъ былъ такимъ осто-

<sup>1)</sup> Надобно зам'ятить, что упомянутый нами воспитатель быдь изъ самых мягкихъ противниковъ Лагарпа, признававшій за нимъ «честитийня нам'яренія».

рожнымъ либераломъ, какого только они могутъ желать. Замѣтимъ притомъ, что это не была какая-нибудь перемѣна мнѣній; потому что и много времени спустя Лагарпъ оставался прежнимъ республиканцемъ, и «въ 1814 году выражался также, какъ

онъ долженъ былъ думать и говорить въ 1793».

Итакъ, образованіе нравственно-политическихъ понятій Александра, которыми онъ долженъ былъ руководиться какъ правитель, совершалось съ одной стороны подъ вліяніемъ республиканской философіи въ духѣ Contrat Social, а съ другой подъ вліяніемъ внушеній самаго тіснаго консерватизма, которыя въ иныхъ случаяхъ шли и отъ того же Лагариа. Къ этому надо присоединить, наконець, практическое вліяніе всей обстановки Александра, впечатленія придворной жизни и правительственныхъ традицій, которыя онъ конечно уже очень рано могъ замъчать и вольно или невольно усвоивать. Но во всемъ этомъ не было существеннаго элемента, который неизбъжно необходимъ для правителя, желающаго действовать сознательно, и который однако бываеть вообще чрезвычайно редокъ въ этой сфере; — не было простого реальнаго знакомства съ жизнью общества и народа, съ ихъ истиннымъ характеромъ и потребностями: подлъ Алексангра не было человъка, который бы раскрыль ему простыя, непосредственныя черты этой жизни, и онъ постоянно видёль ее только черезъ призму своего идеальнаго свободолюбія, или только съ тъхъ точекъ зрънія, какія создаются административными и придворными взглядами. Въ собственной природъ Александра было много искренняго энтузіазма и благородныхъ влеченій, но за отсутствіемъ реальнаго воспитанія и знанія д'виствительности они не развились въ прочные, логически усвоенные принципы, а остались на степени идеалистическихъ, сантиментальныхъ влеченій. Такія влеченія могуть производить много прекрасныхъ намъреній, но къ сожальнію всегда отличаются недостаткомъ устойчивости и последовательнаго осуществленія на деле.

Александру еще не было 15 лѣтъ, когда въ Петербургъ пріъхали (31 октября 1792) баденскія принцессы, одна изъ которыхъ стала вскорѣ его невѣстой; въ концѣ этого года «позволено ему отъ ел величества носить обыкновенный галстухъ»; 10-го мая 1793 года было его обрученіе съ Елизаветой Алексѣевной, а 28-го сентября, когда ему еще не было 16 лѣтъ, отпразднована была его свадьба. Воспитаніе оканчивалось — въ такую пору, когда оно только-что должно было бы серьезнымъ образомъ начаться. Научныя занятія и въ прежнее время, кажется, мало привлекали Александра; воспитатель его не разъжалуется на его «праздность, медленность и лѣнь», — теперь для

наукъ осталось еще меньше времени, да и охоты. «Къ сожаленію моему, — пишеть воспитатель въ май 1793 г., — А. П. отсталь нечувствительно отъ всякаго рода упражненія, пребываніе его у нев'єсты и забавы отвлекли его высочество отъ всякаго прочнаго умствованія — положеніе безполезное для будущаго времени, но извинительное по его лътамъ и обстоятельствамь». Потомъ опять упоминание о праздности. Далъе: «Въ теченіи октября и ноября м'єсяцевъ (1793 г) поведеніе А. П. не соотвътствовало моему ожиданію.... «Въ началъ сего 1794 года до марта мѣсяца не было большой перемѣны въ умоположеніи его высочества, хотя и начались упражненія съ Делагариомъ и прочими, но о россійскомъ ученіи совсёмъ забыто». Делагариъ тоже оставался недолго после этого; въ 1795 году онъ выбхалъ изъ Россіи. Съ тъхъ поръ, какъ Александру данъ быль особый дворь, когда Лагариь оставиль Петербургь, обстановка Александра вообще измѣнилась, и кажется не къ лучшему 1); при Павлъ она стала даже стъснительна: онъ долженъ былъ разстаться съ нъсколькими ближайшими друзьями, съ которыми прежде онъ дълился своими мыслями и мечтами.

На чемъ стояли идеи и внутреннее настроение Александра въ концъ его воспитанія, въ последній годъ жизни Екатерины, объ этомъ есть любопытный разсказъ князя Адама Чарторыскаго. Вмёстё съ своимъ братомъ, Чарторыскій жилъ тогда въ Петербургъ, какъ бы въ качествъ польскаго аманата; братья назначены были Екатериной состоять при великихъ князьяхъ, одинъ

при Александръ, другой при Константинъ.

Между Александромъ и состоявшимъ при немъ Адамомъ Чарторыскимъ вскоръ уже начались тъсныя дружескія отношенія, въ которыхъ Александръ высказывался тогда со всемъ увлечениемъ и которыя въ Чарторыскомъ вызвали сочувствіе и предапность Александру, намъ кажется болъе искреннюю, чъмъ обыкновенно у насъ признаютъ. Эти отношенія могли завязаться тъмъ легче, что Екатерина сама повидимому желала ихъ, когда назначала Чарторыскаго къ Александру. Разсказъ Чарторыскаго объ этихъ далекихъ временахъ носитъ следы такой искренности и такъ живо рисуетъ Александра въ ту эпоху (1796), что цитата изъ его воспоминаній будеть в'вроятно любопытна для читателя 2).

<sup>1)</sup> Mem, secr. I, crp. 183... «Il étoit le plus mal entouré et le plus désoeuvré des princes. Il passoit ses journées dans des tête-à-tête avec sa jeune épouse, avec ses valets, ou dans la société de sa grand' mère: il vivoit plus mollement et plus obscurement que l'héritier d'un sultan dans l'interieur des harems du sérail; ce genre de vie eut à la longue étouffé ses excellentes qualités». 2) CM. Alexandre I et le prince Czartoryski. Paris 1865, crp. X-XXVIII.

Великій князь съ самаго начала оказываль вниманіе къ Чарторыскому, и выбравь случай для интимнаго разговора, высказаль ему симпатію, которую внушало ему положеніе братьевь Чарторыскихъ при дворѣ, спокойствіе и покорность судьбѣ, какія они обнаруживали; говорилъ, что онъ угадываль и раздѣляль ихъ чувства, считаль нужнымъ не скрыть отъ нихъ своихъ мнѣній, которыя не были похожи на мнѣнія императрицы и двора,— что онъ не раздѣляеть ея политики, сожалѣеть о Польшѣ, что Костюшко въ его глазахъ есть великій человѣкъ по своей добродѣтели и по справедливости дѣла, которое онъ защищалъ.

Онъ признавался мнѣ, — продолжаетъ Чарторыскій, — что онъ ненавидитъ деспотизмъ вездѣ и какимъ бы образомъ онъ ни совершался; что онъ любитъ свободу и что она должна равно принадлежать всѣмъ людямъ; что онъ принималъ живѣйшій интересъ во французской революціи; что, хотя онъ и осуждалъ ея страшныя заблужденія, но желалъ успѣховъ республикѣ и радуется имъ. Онъ съ почтеніемъ говорилъ мнѣ о своемъ наставникѣ, г. Лагарпѣ, какъ о человѣкѣ высокой добродѣтели, съ истинной мудростью, строгими принципами, съ энергическимъ характеромъ. Ему онъ обязанъ всѣмъ, что въ немъ есть хорошаго, всѣмъ, что онъ знаетъ; въ особенности онъ обязанъ ему тѣми правилами добродѣтели и справедливости, носить которыя въ сердцѣ онъ считаетъ своимъ счастьемъ, и которыя внушены ему г. Лагарпомъ.

«Въ то время какъ мы (въ теченіе этого разговора) проходили садъ вдоль и поперегъ, мы нѣсколько разъ встрѣтились съ великой княгиней (Елизаветой Алексѣевной), которая также гуляла. Великій князь сказалъ мнѣ, что его жена посвящена въ его мысли, что она знаетъ и раздѣляетъ его чувства, но что кромѣ нея я былъ первый и единственный человѣкъ, съ которымъ онъ рѣшился говорить со времени отъѣзда его воспитателя; что онъ не можетъ довѣрить своихъ мыслей никому, безъ исключенія, потому что въ Россіи еще никто не способенъ раздѣлить или даже понять ихъ; что я долженъ видѣть, какъ пріятно ему будетъ имѣть кого-нибудь, съ кѣмъ онъ можетъ говорить искренно и съ полнымъ довѣріемъ.

«Этотъ разговоръ, какъ можно себъ представить, пересыпанъ былъ дружескими изліяніями съ его стороны, и удивленіемъ, благодарностью и изъявленіями преданности съ моей... Признаюсь, я уходилъ отъ него внъ себя, глубоко тронутый, не зная, былъ ли это сонъ или дъйствительность...

«Я быль тогда молодь, исполнень экзальтированными идеями и чувствами; вещи необыкновенныя не удивляли меня, я охотно

върилъ въ то, что казалось мнѣ великимъ и добродѣтельнымъ. Я былъ охваченъ очарованіемъ, которое легко себѣ вообразить; въ словахъ и манерахъ этого молодого принца было столько чистосердечія, невинности, рѣшимости повидимому непоколебимой, столько забвенія самого себя и возвышенности души, что онъ показался мнѣ привилегированнымъ существомъ, которое послано на землю Провидѣніемъ для счастія человѣчества и моей родины; я почувствовалъ къ нему безграничную привязанность, и чувство, которое онъ внушилъ мнѣ въ эту первую минуту, сохранилось даже тогда, когда одна за другой исчезли иллюзіи, его породившія; оно устояло впослѣдствіи противъ всѣхъ толчковъ, какіе нанесъ ему самъ Александръ, и не угасало никогда, несмотря на столько причинъ и печальныхъ разочарованій, которыя могли бы его разрушить...

«Надо припомнить, что такъ-называемыя либеральныя мивнія были тогда распространены гораздо меньше чвить теперь, что онв еще не проникли во всв классы общества и даже въ кабинеты государей, что, напротивъ, все, что походило на нихъ, изгонялось и проклиналось при дворахъ, въ салонахъ большей части европейскихъ столицъ, а особенно въ Россіи и въ Петербургв... Найти въ такое время принца, предназначеннаго щарствовать надъ этой націей, имъть громадное вліяніе въ Европь, съ мивніями такими рышительными, благородными, такъ противоръчащими существующему порядку вещей, не было ли это событіемъ ведичайшаго и самаго счастливаго значенія?

«Если черезъ сорокъ лѣтъ разсматривать событія, совершившіяся послѣ этого разговора, то слишкомъ ясно видно, какъ мало отвѣчали они тому, что обѣщало себѣ наше воображеніе. Въ то время либеральныя идеи еще были окружены для насъ ореоломъ, который впослѣдствіи такъ поблѣднѣлъ; опыты ихъ на практикѣ еще не приводили къ жестокимъ разочарованіямъ, которыя слишкомъ часто повторялись. Французская республика, освободившись отъ террора, казалось шла непобѣдимо къ изумительной будущности процвѣтанія и славы».

Близость Чарторыскаго съ великимъ княземъ болъе и болъе

возрастала.

«Эти отношенія, — продолжаеть онь, — не могли не внушать живъйшаго интереса; это быль родь франкъ-масонства, котораго не была чужда и великая княгиня; интимность, образовавшаяся въ такихъ условіяхъ,.... порождала разговоры, которые оканчивались только съ сожальніемъ и которые мы всегда объщали возобновить. То, что, въ политическихъ мненіяхъ, показалось бы теперь избитымъ и полнымъ общими м'єстами, въ то время

было животрепещущей новостью; и тайна, которую надо было хранить, мысль, что это происходило на глазахъ двора, застарълаго въ предубъжденіяхъ абсолютизма,... прибавляли еще интереса и завлекательности этимъ отношеніямъ, которыя становились все болье частыми и интимными».

Чарторыскій предполагаль, конечно справедливо, что императрица не догадывалась о настоящихь предметахь ихъ разговоровь; но сближеніе ихъ было пріятно ей по ея собственнымъ разсчетамь, и ея одобреніе поставило Чарторыскихь и ихъ отношенія къ великому князю (замѣтимь, что в. кн. Константинь, отличавшійся совсѣмъ инымъ характеромъ и нравами, чѣмъ Александръ, былъ чуждъ этимъ отношеніямъ и не быль въ нихъ посвященъ своимъ братомъ) внѣ вліянія придворныхъ сужденій или интригъ. Свиданія ихъ стали особенно часты лѣтомъ, когда дворъ находился въ Царскомъ Селѣ. Они видѣлись безпрестанно, часто вмѣстѣ обѣдали или ужинали, вмѣстѣ гуляли.

«По утрамъ мы неръдко дълали прогулки пъшкомъ, иногда на нъсколько верстъ; великій князь любилъ гулять, обходить сосъднія деревни, и тогда въ особенности предавался своимъ любимымъ разговорамъ. Онъ былъ подъ очарованіемъ едва начавшейся юности, которая создаетъ себъ образы, отдается имъ не думая о невозможностяхъ и строитъ безчисленные проекты

будущаго, которое кажется ей безконечнымъ.

«Его мнвнія были мнвнія юноши 1789 года, который хотълъ бы видъть повсюду республики и считаетъ эту форму правленія единственной, сообразной съ желаніями и правами человъчества. Хотя я самъ также былъ очень экзальтированъ, хотя родился и воспитался въ республикъ, гдъ съ жаромъ приняты были принципы французской революціи, но въ нашихъ бесъдахъ я однако быль разсудительнымъ человъкомъ, умърявшимъ крайнія мнѣнія великаго князя 1). Онъ утверждаль между прочимъ, что наследственность есть учреждение несправедливое и нелъпое, что верховная власть должна быть ввъряема не по случайности рожденія, а по подачь голосовь націей, которая съумела бы выбрать наиболее способнаго управлять ею. Я представляль ему, что можно сказать противь такого мнвнія, трудность и случайности избирательства, что потерпила отъ этого Польша, и какъ мало Россія способна и мало приготовлена къ такому учрежденію. Я прибавляль, что на этоть разъ по крайней мъръ Россія ничего бы отъ этого не выиграла...»

<sup>1)</sup> Чарторыскому (1770—1861) было тогда двадцать шесть леть; онь быльсемью годами старше Александра.

Они безпрестанно возвращались къ этимъ и подобнымъ предметамъ. Иногда разговоръ обращался на природу, красотами жоторой Александръ восторгался, несмотря на всю бъдность этихъ красотъ въ окрестностяхъ Петербурга. Онъ восхищался цвъткомъ, маленькимъ пейзажемъ, открывавшимся съ небольшого XOAMA. GEOTTE THE THE STREET HE STREET, THE STREET

«Александръ любилъ поселянъ и ему нравилась грубая красота крестьяновъ; занятія, сельскіе труды, простая, спокойная и уединенная жизнь въ хорошенькомъ сельскомъ домикъ, въ уединенной и красивой мъстности-таковъ быль романъ, который ему хотелось бы осуществить и къ которому онъ постоянно со

вздохомъ возвращался.

«Я чувствоваль, что это было не то, что было ему нужно; что для такого высокаго назначенія и для совершенія счастливыхъ и великихъ перемънъ въ общественномъ порядкъ вещей, надо было больше возвышенности, силы, ревности, увъренности въ самомъ себъ, чъмъ можно было замътить въ великомъ князъ; что на его мъстъ непозволительно было желание освободиться отъ громадной тяжести, ему предстоявшей, и вздыхать о ленивыхъ досугахъ спокойной жизни; что недостаточно было судить о трудности своего положенія и страшиться ея, но что нужно было бы воспламениться страстнымъ желаніемъ преодольть ихъ1).

«Такія разсужденія представлялись мнѣ только отъ времени до времени и даже тогда, когда я чувствоваль ихъ справедливость, онъ не уменьшали во мнъ моего чувства удивленія и преданности къ великому князю. Его искренность, его прямота, легкость, съ какой онъ отдавался прекраснымъ илдюзіямъ, имъли такую прелесть, противъ которой невозможно было устоять. Притомъ, онъ былъ еще молодъ и могъ пріобръсти то, чего ему недоставало; обстоятельства, необходимость могли развить въ немъ способности, которыя не имъли времени и средствъ выказаться; но его взгляды, его нам'вренія оставались драгоц'яны какъ чистъйшее золото, и хотя онъ сильно перемънился впо-

<sup>1)</sup> Эти замвчанія, конечно, были очень справедливы. Странно поэтому читать, какой обороть даеть этимъ словамь г. Богдановичь въ своей «Исторіи» (I, стр. 19). Упомянувъ объ наплическихъ вкусахъ Александра, онъ замъчаетъ: «князь Чарторижскій считаль такое настроение духа несовмъстнымь съвысокимь назначениемъ Александра. И дъйствительно, умъренность великаго князя была непонятна польскому магнату, въ глазакъ котораго крестьяне были немногимъ выше безсловесныхъ тварей». Это последнее навязано здесь Чарторыскому совсемь не истати; онь говорить только о крайностяхъ сантиментальности Александра, отвлекавшихъ его отъ серьезныхъ предметовъ и разслаблявшихъ его энергію. Дійствительно, эта сантиментальность заставляла Александра осуждать кръпостное право и другія подобныя вещи, но не дала «ому энергіи — уничтожить ихъ.

слъдствіи, онъ сохраниль однако до конца своихъ дней из-

въстную долю вкусовъ и мненій своей молодости».

Чарторыскій говорить, что впослёдствіи многіе упрекали его, что онъ слишкомъ полагался на об'єщанія Александра. Но онъ утверждаеть, что мнінія Александра были искренни, и что у него самого не могло изгладиться впечатлівніе ихъ прежнихъ отношеній.

«Когда Александръ, въ девятнадцать лътъ, говорилъ со мной, въ величайшей тайнъ, съ откровенностью его облегчавшей, о своихъ мнъніяхъ и чувствахъ, которыя онъ скрывалъ отъ всъхъ, онъ дъйствительно испытывалъ ихъ и имълъ потребность комунибудь ихъ довъритъ. Какой другой мотивъ онъ могъ тогда имътъ? кого онъ могъ бы хотътъ обманыватъ? Онъ безъ сомнънія слъдовалъ влеченію своего сердца и довърялъ свои настоящія мысли».

Это и были безъ сомнѣнія его настоящія мысли. Всего искрениве онв были въ немъ въ это время и въ первую эпоху царствованія, когда Александръ быль въ первой порѣ своихъувлеченій и еще не видёль, что онѣ не такь легко осуществляются въжизни. Онъ высказывалъ свои настоящія мысли такого рода и тогда, когда его либеральныя идеи уже начали сильноколебаться и его практическая деятельность переставала соотвътствовать имъ, и когда поэтому его стали обвинять въ двуличіи. Трудно было конечно и удерживаться отъ сомненій въ его правдивости, когда дела часто не отвечали намереніямъ и словамъ; но темъ не менте въ его біографіи есть факты, свидътельствующіе, что въ его задушевныхъ мысляхъ еще въ последніе годы, когда онъ слишкомъ изменился, сохранились порывы молодости, среди уступокъ реакціи еще дъйствовали прежнія идеальныя стремленія, и эти противорьчія, которыя такъ легко объясняють двуличіемъ, върнъе, кажется, объясняются тъмъ отсутствіемъ воли и ясности самыхъ идей, которое не давало ему самому исхода изъ этихъ противоречій. Въ его мысляхъ шли: рядомъ два разныя теченія, изъ которыхъ брало верхъ то одно. то другое, но ни одно не одолевало другого совершенно. Въ-Александръ было, правда, съ самаго начала много скрытности и неискренности въ личныхъ отношенияхъ, но съ либеральными: влеченіями своими онъ не лицемфрилъ, потому что онф дфйствительно въ немъ были; противоръчія, въ которыя онъ впадалъ вольно и невольно, были тяжелы для него самого, и его собственная внутренняя борьба и страданіе отъ этихъ противоръчій: доказывають, что онь быль только не въ силахъ быть послъдовательнымъ.

Мы говорили выше, какъ самый ходъ воспитанія не даль ему той ясности идей, которая бы дала его идеямъ логическую неизбѣжность твердаго убѣжденія. Съ тѣхъ поръ, какъ мы видимъ отсутствіе этой ясности и реальности его политическихъ понятій въ бесѣдахъ съ Чарторыскимъ, внѣшнія условія живни Александра всего меньше способны были дать ему досугъ и поддержку для восполненія этого недостатка. Въ царствованіе Павла онъ долженъ быль еще больше прежняго скрывать свои мысли: эта замкнутость усиливала сантиментальный идеализмъ, и увеличивала его недостатки самой невозможностью провѣрять его общѣномъ мыслей и жизненнымъ опытомъ.

Если съ приведеннымъ сейчасъ эпизодомъ изъ тогдашней внутренней жизни Александра мы сравнимъ другой отзывъ о его характерѣ въ это время, отзывъ лица, также видѣвшаго его очень близко, мы встрѣтимъ тѣ же черты. Замѣчательное совпаденіе двухъ характеристикъ, совершенно одна отъ другой независимыхъ, можетъ свидѣтельствовать о томъ, что черты переданы вѣрно.

«Этотъ молодой принцъ, — говоритъ авторъ, писавшій еще въ царствование Павла, - чистотой своихъ нравственныхъ вачествъ и своей физической красотой возбуждаетъ родъ изумленія. Въ немъ почти находили осуществленнымъ тотъ идеалъ, который восхищаеть насъ въ Телемакв: но, хотя его мать отличается домашними добродътелями Пенелопы, онъ далеко не имъетъ въ отпъ Улисса, и въ воспитателъ Ментора 1). Его можнобыло бы упрекнуть и въ тъхъ же недостаткахъ, какіе божественный Фенелонъ приписываетъ своему идеальному воспитаннику 2): но это, быть можеть, не столько даже недостатки, сколько отсутствіе нікоторых вачествь, которыя еще не развились въ немъ, или которыя были подавлены въ его сердцъ его обстановкой ... Мы приводили выше отзывъ о его чрезвычайной осторожности и сврытности. «Природа надёлила его щедро самыми любезными качествами; и то обстоятельство, что онъ есть наследникъ престола общирнейшей имперіи въ міре, не должно делать ихъ индифферентными для человечества. Выть можеть, небо предназначаеть его сделать тридцать милліоновъ рабовъ болве свободными, и болве достойными свободы.

«Впрочемъ, онъ отличается счастливымъ, но пассивнымъ ха-

<sup>1)</sup> Здісь подразумівается конечно графь Салтиковь.

<sup>2) «</sup>Avec un cocur noble et porté au bien, il ne paraissait ni obligeant, ni sensible à l'amitié, ni libéral, ni reconnaissant des soins qu'on prenait pour lui; ni attentif à reconnaitre le mérite» etc. Télémaque, liv. XVI.

рактеромъ. У него нѣтъ смѣлости и увѣренности, чтобы найти достойнаго человѣка, всегда скромнаго и сдержаннаго: можно опасаться, чтобы имъ не овладѣлъ самый назойливый или самый безстыдный, который обыкновенно бываетъ и самый невѣжественный и самый злой. Слишкомъ поддаваясь чужимъ внушеніямъ, онъ недостаточно отдается внушеніямъ собственнаго ума и собственнаго сердца. Онъ какъ будто потерялъ желаніе учиться, когда потерялъ своихъ учителей и особенно полковника Лагарпа, своего перваго наставника, которому онъ обязанъ своими знаніями. Слишкомъ ранній бракъ могъ истощить его энергію; и, несмотря на его счастливыя свойства, ему грозитъ опасность сдѣлаться когда-нибудь добычей своихъ придворныхъ и даже своихъ слугъ» 1).

Его будущее царствованіе возбуждало надежды, что наконець для Россіи наступить время, когда, вмѣсто произвола, получить силу законь и безправному народу дана будеть разумная общественная свобода 2). Эту надежду, безъ сомнѣнія, питало все общество въ тяжкіе годы послѣдняго царствованія: вступленіе Александра на престоль дѣйствительно встрѣчено было съ энтузіазмомъ, какого до тѣхъ поръ не было видано.

Царствованіе Павла наложило на его характеръ новый слой, еще больше стъснившій правильное развитіе его лучшихъ задатковъ. Съ одпой стороны, Александръ долженъ былъ еще больше уходить въ самого себя, сврывать свои мысли и играть роль; съ другой — начались стольновенія съ действительною жизнью. Вступленіе Павла на престолъ изм'єнило все теченіе придворной и городской жизни: вездъ водворились военные гатчинскіе порядки, началась ломка того, что сдёлано было Екатериной, удаленіе вліятельныхъ людей прежняго двора, появленіе новыхъ, и т. д. «Одну минуту дворецъ имѣлъ такой видъ, какъ будто онъ былъ взятъ чужеземцами, - разсказываетъ одинъ современникъ: -- до такой степени войска, занявшія теперь караулы, не были похожи по своему тону и костюму на тъ, которыя занимали ихъ наканунъ». Тоже произошло отчасти и въ общественной жизни. Строгія мелочныя военныя формальности стали господствующимъ правиломъ, которому Александръ долженъ быль подчиниться прежде всёхъ. Это была новая школа, которую ему надо было проходить послѣ занятій съ Лагарпомъ и мечтаній съ Чарторыскимъ. Друзья его удалились или были удалены изъ Петербурга: Новосильцевъ прожилъ это время въ

<sup>1)</sup> Mém. Secr. I, 269-272.

<sup>2)</sup> Тамъ же, II, 23-24.

Лондонъ, Чарторыскій назначенъ былъ посланникомъ при сардинскомъ королъ, у котораго тогда не было королевства, и жилъ въ Италіи. Александръ получиль нісколько военныхъ должностей, изъ которыхъ въ одной, въ должности петербургскаго военнаго генералъ-губернатора, онъ долженъ былъ делить труды съ извъстнымъ Архаровымъ, въ другихъ съ Аракчеевымъ-личностями, какъ извъстно, мало склонными къ идеальностямъ. Извъстно, какое смутное положение вещей переживало общество въ царствованіе Павла: Александру приходилось видёть жизнь въ самомъ странномъ и уродливомъ видъ, власть въ самыхъ непривлекательныхъ ен формахъ, подавлять въ себъ и видъть подавленнымъ въ другихъ всякое свободное выражение мысли и чувства. Павелъ хотълъ знакомить его съ дълами и ходомъ. правленія, и кром'є упомянутыхъ военныхъ должностей, Александръ долженъ былъ присутствовать въ совътъ и сенатъ, но правительственная опытность, которую онъ могъ пріобрътать при этомъ порядкѣ вещей, могла быть развѣ только отрицательная; подъ конецъ самъ Александръ долженъ былъ почувствовать себя не въ безопасности. При такомъ ходъ вещей Александръ еще меньше, чъмъ прежде, имълъ возможности спокойно изучать настоящее положение и потребности общества и народа, — ему видно было только тягостное давление правительства, но онъ не находиль никакихъ намековъ на то, чемъ еще, кроме удаленія грубьйшихъ золъ деспотизма, могутъ правильнымъ образомъ быть удовлетворяемы общественныя потребности. Онъ попрежнему долженъ былъ довольствоваться своими одинокими либеральными мечтами; Павелъ ненавидёль все, что только имёло какое-нибудь отношение къ «якобинству»; онъ не любилъ Лагариа, котораго причисляль къ тъмъ же вреднымъ якобинцамъ, и Александру было бы очень неудобно чёмъ-нибудь высказывать свой образъ мыслей; собственныя мысли и наставленія Павла были иногда такія, какихъ Александръ въроятно прежде никогда не слыхиваль 1). Понятно, что при этой необходимости скрывать самыя любимыя мысли и при недостатив реальныхъ свъдъній, либеральное настроеніе Александра должно было еще больше получить тотъ характеръ неопределенной, не установившейся ни на чемъ прочномъ, сантиментальности, которая осталась потомъ навсегда недостаткомъ его политическихъ мненій. Александръ сильно тяготился своимъ положениемъ. Въ одномъ письмъ къ Лагарпу онъ жалуется на жизнь въ Петербургъ, гдъ, по словамъ его, «капралъ предпочитается человъку образованному

<sup>1)</sup> Mém. secr. II, 169-170.

и полезному». До чего дошло это положение вещей къ концу царствования Павла, извъстно изъ различныхъ современныхъ записокъ, между прочимъ изъ напечатанныхъ недавно отрывковъ ваписокъ Саблукова.

Если вспомнить, что эта тягостная жизнь продолжалась около четырехъ съ половиной лѣтъ и обнимала лучшіе юношескіе годы Александра, и что ея безотрадныя впечатлѣнія падали на человѣка, мало приготовленнаго къ тяжелымъ опытамъ жизни, то кажется надо признать, что все это были обстоятельства, способныя испортить самый счастливый характеръ, и если потомъ Александръ нерѣдко непріятно поражалъ своими подозрительностью, недовѣрчивостью, двойственностью, то этому было, къ сожалѣнію, много причинъ въ его прошедшемъ. Съ другой стороны, все это время проходило безплодно для серьезнаго изученія; время уходило на вахтпарады и военныя упражненія, и они, кажется, наконецъ привили и самому Александру вкусъ къ милитаризму, котораго прежде у него не было замѣтно.

Съ такимъ прошедшимъ Александръ вступалъ на престолъ. Въ немъ уже съ самаго начала обнаруживались всъ задатки поздивишаго царствованія. Онъ исполнень лучшими намереніями и самыми возвышенными планами, но они остаются на степени сантиментальныхъ мечтаній, съ которыми онъ такъ сжился въ прежнее время, и медленный упорный трудъ, необходимый для выполненія этихъ предпріятій, пугаетъ его и онъ скоро охладъваетъ къ вещамъ, которыми еще недавно увлекался. Едва начавши царствованіе, онъ уже утомляется имъ, и мечтаетъ о томъ времени, когда, осчастлививъ Россію, будетъ наслаждаться плодами своихъ трудовъ. Въ письмахъ къ Лагарпу, вскоръ послъ вступленія на престоль, онъ говорить уже о томь, что сділавши Россію свободной и счастливой, его первой заботой будеть отказаться отъ престола и поселиться въ уединении въ какомънибудь уголь Европы, наслаждансь добромъ, сдъланнымъ отечеству 1). Его планы были самые широкіе; но какъ прежде ему не было случая и возможности серьезно обдумывать и практически выполнять что-нибудь изъ своихъ мечтаній, такъ и теперь исполнение никогда не достигало широты плановъ; тотъ недостатокъ энергіи, твердой рішимости, упорнаго преслідованія иден, недостатокъ, который прежде быль необходимымъ условіемь его жизни, остался его качествомь и теперь, когда онъ былъ полнымъ господиномъ самого себя и всего окружающаго. Онъ хочетъ преобразовать коренныя государственныя

<sup>1)</sup> La Russie et les Russes, I, 433.

учрежденія Россіи, но то, что такъ ясно было въ его мечтахъ, становится темно и трудно на дѣлѣ; изъ задуманныхъ преобразованій выполняются только вещи менѣе важныя. Въ его мечтахъ господствуетъ великодушное стремленіе сдѣлать Россію свободной; но воспитаніе не дало ему ясныхъ теоретическихъ понятій о томъ, въ чемъ могла бы заключаться эта свобода, и онъ, только-что заявивъ свои либеральныя намѣренія, раздражался, когда видѣлъ какой-нибудь слабый проблескъ этой свободы, и напоминалъ о безусловности своего самодержавія тѣмъ, кто хотѣлъ полагаться на высказываемые имъ либеральные прин-

ципы.

«Я никогда не буду въ состояніи привыкнуть къ идей царствовать деспотически», писаль онь тогда же Лагарпу, жалуясь на безграничность власти, которою онъ былъ облеченъ. Дальнъйшая исторія доставляеть не мало фактовь, которые могли бы служить опровержениемъ; но дъйствительно, въ Александръ было больше слабости характера, доходившей до крайней степени, чъмъ деспотизма. «Я убъжденъ, — говорить безпристрастный современникъ, - что во многихъ случаяхъ полнота власти истинно стъсняла Александра, хотя ему легко было бы освободиться отъ нея болъе или менъе, еслибы у него была на это твердая воля. Онъ не всегда умълъ быть самодержцемъ; онъ хотълъ иногда оставаться человъкомъ. Часто у него не доставало мужества, если не власти, чтобы поступить деспотически, какъ бы онъ могъ, съ людьми, которые ему не нравились. Изв'єстно, что онъ на самыхъ важныхъ постахъ, напр. на мъстахъ министровъ, терпълъ людей, которыхъ вполнъ презиралъ, но которые дълали видъ, что не понимають его холодности и его презрѣнія. Но наконецъ приходилъ день, когда имъ волей-неволей приходилось оставлять мъсто: тогда они начинали кричать о мнимой двуличности Александра, который продолжаль сношенія съ ними еще наканунъ ихъ немилости» 1).

Но, какъ ни было велико непостоянство и неустойчивость его характера, были однако времена и случаи, когда онъ напротивъ обнаруживалъ замѣчательную твердость, удивлявшую даже строгихъ цѣнителей. Такую энергію онъ выказалъ главнымъ образомъ во время наполеоновскихъ войнъ, вообще эпоху наибольшаго развитія его нравственной силы. Александръ, обыкновенно нерѣшительный и перемѣнчивый, не находившій въ себѣ силы одолѣвать препятствія, въ это время удивлялъ своимъ твердымъ стремленіемъ къ разъ положенной цѣли, хотя событія шли да-

<sup>1)</sup> La Russie II, 206.

леко не всегда удачно, и ему приходилось выдерживать самыя трудныя положенія. «Императоръ Александрь—писалъ Штейнъ въ началѣ 1814 г. въ одномъ дружескомъ письмѣ—постоянно дъйствуетъ блестящимъ и прекраснымъ образомъ: нельзя достаточно изумляться тому, до какой степени этотъ государь способенъ къ преданности дълу, къ самопожертвованію, къ одушевленію за все великое и благородное; пусть не удастся низости и пошлости задержать его полетъ и помѣшать Европѣ воспользоваться во всемъ объемѣ тѣмъ счастіемъ, какое предлагаетъ

ей Провидъніе 1)».

Штейнъ близко зналъ дъятельность Александра за эти годы, и свидътельство его тъмъ любопытиве, что его вообще не легко было увлечь. Это развитіе характера Александра объясняли тімь, что его борьба съ Наполеономъ, ръшение судьбы Европы представляли двятельность, завлекавшую его тщеславіе и честолюбіе; но несомненно, что энергія Александра возбуждена была темъ, что на этотъ разъ онъ былъ вполнъ убъжденъ въ своемъ предпріятіи, въ его необходимости и благотворности для человъчества. Эта полнота убъжденія и вызывала всь его нравственныя силы, и создавала твердыя решенія и упорную деятельность, какихъ не было ни въ одномъ изъ его другихъ предпріятій. Къ этому присоединился еще новый возбуждающій элементь, не дъйствовавшій прежде, — элементь религіозный. Въ первомъ періодъ своего развитія, эта религіозность усиливала его преданность своей идећ, еще не переходя окончательно въ піэтистическій фатализмъ. Въ 1815 году, Александръ наравнъ предавался и своему библейскому благочестію и либеральнымъ планамъ; потомъ эти послъдніе уже исчезли.

Періодъ наполеоновскихъ войнъ повелъ за собою новыя черты во взглядахъ Александра. Воротившись въ Россію послѣ долговременнаго отсутствія, законченнаго блестящими тріумфами, онъ какъ будто охладѣлъ къ Россіи: европейская политика заслонила домашніе интересы, въ которыхъ онъ не находилъ удовлетворенія и въ которыхъ онъ долженъ былъ окончательно сознать себя безсильнымъ для какого-нибудь широкаго преобразованія. Апатическая лѣнь и безучастіе къ дѣламъ сдѣлали наконецъ то, что уже давно считалъ возможнымъ Массонъ: всемогущимъ человѣкомъ въ государствѣ сдѣлался Аракчеевъ. Всего больше вниманія оказывалъ Александръ только къ военнымъ дѣламъ, именно по связи ихъ съ европейской политикой: мысль создать огромную армію, которая бы обезпечивала вліяніе Россіи и спокойствіе

<sup>1)</sup> Pertz, Stein's Leben III, 541.

Европы, произвела одно изъ несчастнъйшихъ созданій Александровскаго времени — военныя поселенія. То незнаніе дъйствительности и народной жизни, которое Александръ получилъ отъ всего своего воспитанія и которое впрочемъ не было только его исключительнымъ недостаткомъ, никогда не дало ему понять всей зловредности и безчеловъчности этого учрежденія, и тъхъ неблагопріятныхъ мивній, какія ему приходилось слышать относительно поселеній. Недостатки управленія, множество злоупотребленій, грабежъ казны, продажность суда — все это вызывало въ немъ только желчное негодованіе, и никакихъ действительныхъ итръ къ ихъ искоренению. Эти мтры могли быть только однъ: распространеніе образованія и введеніе изв'єстныхъ, бол'єе совершенныхъ учрежденій, какъ освобожденіе крестьянъ, изв'єстная свобода печати, гласный судъ и т. п., — мёры, на которыя указывали уже въ то время лучшіе представители общественнаго мивнія.

Но для Александра это было невозможно. Въ началѣ царствованія онъ оказалъ незабвенныя услуги русскому образованію основаніемъ университетовъ и другихъ учебныхъ заведеній, но истинныя задачи и ходъ просвъщенія были ему мало знакомы; піэтисты и обскуранты вопіяли тогда о ложномъ направленіи просвъщенія, и Александръ, какъ очень часто люди его положенія, быль, къ сожальнію, настолько некомпетентень въ этомъ дель, что далъ напугать себя мнимыми опасностями отъ просвъщенія, воторое было еще въ пеленкахъ. Конецъ царствованія ознаменовался полнымъ господствомъ самаго грубаго обскурантизма. Съ другой стороны была таже некомпетентность: либеральныя учрежденія занимали его издавна, но мечтально-идеалистическій характеръ его либерализма дълалъ то, что его привлекали только грандіозные планы, которыми онъ могъ за одинъ разъ облагодътельствовать Россію; онъ занимался планами полныхъ конституціонныхъ учрежденій — и опасался допустить то, что было возможно безъ всякой конституціи. Д'ело въ томъ, что вопросъ учрежденій не представляль ему ничего реальнаго и онъ затруднялся разсчитывать ихъ практическое дъйствіе; самая жизнь, требовавшая преобразованій, также была ему мало знакома, такъ что съ одной стороны онъ не отличаль въ ней существенныхъ явленій отъ частностей и мелочей, съ другой предполагаль въ ней элементы, которыхъ въ ней не было. Такъ онъ мечталъ о возможности улучшенія жизни провозглашеніемъ началъ Священнаго Союза и механическимъ распространеніемъ библіи; или считаль русское общество проникнутымъ революціонными идеями и карбонарствомъ. Вследствие этого, онъ быль чрезвычайно наклоненъ въ той реавціи, которая потомъ овладёла имъ; онъ наклоненъ былъ пугаться, и реавціонеры отлично этимъ подъ конецъ воспользовались.

Мы говорили въ другомъ мѣстѣ о ходѣ его мнѣній въ этотъ реакціонный періодъ, и здѣсь замѣтимъ только, что, несмотря на то, что онъ принималъ вполнѣ программу реакціи и въ европейской и во внутренней политикѣ, несмотря на піэтизмъ, онъ лично во многомъ оставался вѣренъ своимъ прежнимъ лучшимъ наклонностямъ, обнаруживалъ нерѣдко благородную терпимость мнѣній и оказывалъ любезную внимательность къ людямъ, образъ мыслей которыхъ положительно зналъ за опасно либеральный 1).

Въ эти времена Священнаго Союза въ Александръ въ особенности стали обнаруживаться черты, которыя стали возбуждать къ нему антипатію даже въ сред'в русскаго общества. Безучастный къ интересамъ, волновавшимъ мыслящую часть отечества, онъ желчно относился къ русской жизни, которая казалась ему бъдна и некрасива при сравненіи съ жизнью европейской, и напротивъ предавался чужимъ интересамъ и строилъ планы, въ которыхъ не было ничего сочувственнаго для лучшихъ людей русскаго общества. Таковъ былъ самый планъ Священнаго Союза. Въ русскомъ обществъ произвело непріятное впечатльніе, что Польша, страна, которую можно было считать завоеванною, получала конституцію, въ то время какъ Россія оставалась при своихъ старыхъ порядкахъ. Александръ дъйствительно не одинъ разъ выражалъ предпочтеніе Польшъ: онъ сочувствовалъ ей еще со временъ Костюшки и съ тъхъ поръ положилъ себъ устроить ея судьбу; Польша казалась ему частію Европы въ русскомъ владеніи, и онъ задолго до венскаго конгресса высказываль свои симпатіи къ ней такимъ способомъ, который огорчалъ русскихъ или даже приводилъ въ негодованіе. Подъ вліяніемъ такого чувства Карамзинъ написалъ свою извъстную записку о Польшъ. Впослъдстви, отношенія Александра къ Польш'є производили раздраженіе и въ совершенно иномъ лагеръ, чъмъ карамзинскій, —между либеральными патріотами. Складывалось мненіе, что Александръ не любить Россіи; говорили, что онъ не любить русскаго языка и литературы, даже мало знаетъ ихъ, и т. п. Это последнее было, кажется, справедливо; первое объясняется достаточно различными всиышками желчнаго раздраженія отъ тёхъ неустройствъ, которыя Александръ видълъ въ русской жизни и которымъ не умълъ помочь, а иногда вспышками мелочной досады, гдъ онъ самъ бываль неправътия притив принценте.

<sup>1)</sup> См. примъры въ La Russie I, 168—170; 181—182.

Сужденія о характерѣ Александра въ либеральномъ кружкѣ становились поэтому чрезвычайно неблагопріятны. Вотъ, напр., образчикъ, отчасти указанный нами прежде, изъ записокъ Фарнгагена. «У Александра никогда не было сильнаго ума, —говориль одинъ русскій (въ 1822); —это умъ совершенно посредственный и любитъ только посредственность. Настоящій геній, умъ и талантъ пугаютъ его, и онъ только противъ воли и отворотясь употребляетъ ихъ въ крайнихъ случаяхъ. У него никогда не бываетъ ни минуты искренности и простоты, но всегда онъ на сторожѣ. Самыя существенныя свойства его — тщеславіе и хитрость или притворство; еслибы надѣть на него женское платье, онъ могъ бы представить тонкую женщину.... По-русски онъ не могъ бы вести

никакого обстоятельнаго разговора 1).

Къ такимъ недружелюбнымъ заключеніямъ приходили люди, разочарованные бездъйствіемъ и слабостью Александра во внутреннемъ управленіи: имъ казалось, что причина состоить просто въ отсутстви ума. Заключение было слишкомъ ръзко; но. дъйствительно, умъ Александра быль развить не вполнъ правильно, только въ одну сторону. «Императоръ Александръ, -- говорила г-жа Сталь, на которую онъ произвель сильное впечатленіе, — человекъ замечательнаго ума и сведеній, и я не думаю, чтобы въ своей имперіи онъ могъ найти министра сильнъе его во всемъ томъ, что нужно для обсужденія и направленія дълъ» 2), и такое впечатление онъ производиль на многихъ. Это быль умъ быстрый, проницательный, но не глубокій; всего сильнье онъ быль именно въ дипломатіи, которою Александръ и любиль заниматься; онъ обнаруживаль въ этихъ случаяхъ много ловкости и изворотливости, но ему не доставало реальной глубины, необходимой для пониманія практическихъ отношеній жизни и ихъ организаціи. Оттого и во внутреннихъ дёлахъ и во внёшней политикъ, когда выступали очевидно практическія послъдствія принциповъ, онъ неръшительно колебался, будучи не въ состояніи выбрать какую-нибудь одну дорогу. Такъ было въ дёл'в библейскаго общества, въ польской конституціи, и во множе ствъ другихъ подобныхъ случаевъ, но всего больше кажется въ греческомъ вопросъ, гдъ противоръче принятой имъ противъ грековъ реакціонной политики съ очевидными требованіями справедливости и человъколюбія, сдълалось для него предметомъ мучительной душевной тревоги. За грековъ положительно говорило все, что только онъ думалъ когда-то о человъческихъ и народ-

1) Blätter II, 188.

<sup>2)</sup> Dix années d'exil. Brux. 1821, crp. 229.

ныхъ правахъ, и свободъ; онъ не могъ въ глубинъ души отвергать этихъ основаній, но его увъряли, что эта несправедливость противъ грековъ нужна для утвержденія спасительнаго принципа и спокойствія Европы, и онъ оставался безпомощенъ между противоръчіями и выносилъ даже униженіе Россіи, дѣлая наконецъ недостойныя уступки Турціи. Во всемъ этомъ несомнънно виновата была и поверхностность его теоретическихъ понятій: допуская принципъ въротерпимости въ библейскомъ дѣлъ, онъ не предвидѣлъ, что она можетъ повести къ столкновенію съ традиціонною нетерпимостью, и отказался отъ принципа при первомъ такомъ столкновеніи; давая Польшъ конституцію, онъ не допускаль мысли, что конституція потребуетъ отъ него какой-нибудь уступчивости, и т. д. Онъ выслушивалъ всякія мнѣнія, и на-

конецъ сталъ убъждаться даже выходками Фотія.

Эта неувъренность въ собственныхъ принципахъ дълала его политическую деятельность, и внутреннюю и внешнюю, неровной, колеблющейся, противоръчивой. Въ дипломатіи Александра вообще винили въ неискренности, непослъдовательности, не полагались на его слова, не довъряли объщаніямъ. По словамъ Наполеона это быль «свверный Тальма», «византійскій грекь». Шатобріанъ говориль объ Александрь, что «онъ искрененъ какъ человъкъ, въ томъ, что относится до человъчества, но противенъ какъ полу-грекъ въ томъ, что касается политики». Любопытную характеристику его въ этомъ отношении мы находимъ въ отзывъ французскаго посланника въ Петербургъ, виконта Ла-Ферронне, человъка вообще ему сочувствовавшаго: «Что съ каждымъ днемъ инъ становится все труднъе понять и узнать, это — характеръ самого императора, пишетъ Ла-Ферронне къ Шатобріану, въ маж 1823 г. 1). Я не думаю, чтобы можно было лучше, чёмъ онъ, говорить языкомъ откровенности и прямоты: разговоръ съ нимъ всегда оставляеть благопріятное впечатл'єніе; вы уходите отъ него въ полномъ убъждении, что этотъ государь соединяетъ съ прекрасными качествами истиннаго chevalier всв качества веливаго монарха, человека съ глубокимъ умомъ и одареннаго величайшей энергіей. Онъ разсуждаеть превосходно, аргументы его самые убъдительные, онъ говорить съ красноръчіемъ и жаромъ человъка убъжденнаго. Но въ концъ концовъ, опытъ, исторія его жизни и то, что я вижу каждодневно, предостерегаеть васъ

<sup>1)</sup> Это письмо было напечатано Шатобріаномъ въ его книгь о Веронскомъ конгрессь, но при изданіи книги въ свыть эти страницы были выпущены, въроятно по какому-нибудь русскому вывшательству. Письмо это приведено у Шницлера, Hist. intime, 1, 62—63.

не слишкомъ довърять всему этому. Многочисленные примъры слабости доказываютъ вамъ, что энергія, которую онъ выражаетъ въ своихъ словахъ, не всегда есть въ его характеръ; но съ другой стороны, этотъ слабый характеръ можетъ вдругъ испытать припадки (accès) энергіи и раздраженія, и такого припадка можеть быть достаточно, чтобы принять вдругь самыя рызкія рышенія, последствія которыхъ становятся неизчислимы... Онъ немного ревнуеть насъ; онъ не можетъ помириться съ тъмъ, что Парижъ все еще есть столица Европы, а Петербургъ остается только великоленной постройкой на болоте, которой никто не хочеть навъщать, и всъ жители которой убъгають и удаляются изъ нея какъ только можно чаще. Наконецъ, императоръ до крайности недовърчивъ, — доказательство слабости; и эта слабость есть тъмъ большее несчастье, что этотъ государь, въ полномъ смыслъ слова (я такъ думаю, по крайней мъръ), есть самый честный человъкъ, какого я знаю; быть можеть, онъ часто будеть делать зло, но

онъ всегда будетъ желать дълать добро».

Въ последние годы Александръ более и более впадаль въ мрачное настроеніе духа, не уничтожавшее впрочемъ его личной мягкости, и въ религіозность. Это настроеніе, отчасти происходившее отъ условій его организаціи, имьло и различныя нравственныя причины: онъ сознавалъ неудачи своего царствованія, потому что до него доходили голоса недовольства, и онъ самъ видълъ много грубой безпорядочности и злоупотребленій, исходившихъ неръдко отъ тъхъ самыхъ людей, которымъ онъ довърялъ разныя части управленія; онъ не могъ примирить реакціонныхъ требованій внішней политики, казавшихся ему неизбіжными, съ общественнымъ мнѣніемъ и своими собственными незабытыми мечтами; его честолюбіе страдало, когда онъ сравниваль незавидное настоящее съ прошедшимъ, свою Россію съ Европой; иногда онъ боялся внутреннихъ опасностей, потому что Меттернихъ указываль ему революціонные происки въ самой Россіи; наконецъ, передъ нимъ вставали мрачныя воспоминанія начала царствованія, кажется никогда его не покидавшія 1) и теперь еще болье. Онъ мало занимался дълами, предоставляя ихъ министрамъ, во главъ которыхъ стоялъ Аракчеевъ; искалъ развлеченія въ безпрестанныхъ путешествіяхъ за границу или внутрь Россіи, и старался найти успокоеніе въ религіозности. Мы разсказывали въ другомъ мъстъ, въ какихъ крайнихъ и странныхъ формахъ выражалась это его настроеніе. Онъ не удовлетворялся изв'єст-

<sup>1)</sup> Въ 1812 г. это замъчаль кн. Козловскій. Dorow, Fürst Kosloffsky. Leipz. 1846, стр. 8.

ной оффиціальной религіозностью, которая такъ часто соединяется съ совершенной сухостью сердца и себялюбіемъ и искаль въ религіи глубокаго и примиряющаго содержанія: такъ онъ увлекался геррнгутерами, г-жей Крюднеръ, квакерами; онъ бесъдоваль даже и съ Фотіемъ, въ которомъ предполагалъ высокое благочестіе; но кажется гораздо больше предпочиталъ именно квакеровъ, чистая человъколюбивая религіозность которыхъ была ему извъстна и согласовалась съ его собственнымъ настроеніемъ. Но какъ ни удивительно читать описанія его молитвъ съ квакерами, какой упадокъ духа ни выражался въ его смиренномъ уничиженіи, нельзя не отдать ему печальной симпатіи, — потому что здъсь опять, въ новомъ видъ, высказывались мягкія любящія движенія,

лежавшія выстлубинь этого характера.

Такъ различны были проявленія этого характера, то свътлыя и благотворныя, то мрачныя и тяжелыя для общественной жизни. Каковы бы ни были личные источники его двойственности, она не случайнымъ образомъ совпадала съ двойственнымъ характеромъ самаго времени, въ которое приходилось дъйствовать Александру: въ Европъ это время было наполнено борьбой принциповъ, выставленныхъ революціей, съ обратнымъ движеніемъ консервативных элементовъ, борьбой, которая въ политическихъ и общественныхъ понятіяхъ захватывала самыя коренныя представленія стараго общества, нанесла ръшительный ударъ старой монархической традиціи, и перед'єлала систему европейскихъ государствъ; въ русской общественной жизни начиналась также, » подъ сильнымъ вліяніемъ европейскихъ идей и подъ непосредственнымъ дъйствіемъ совершавшихся событій, борьба двухъ разныхъ направленій, - стремленія усвоить русской жизни европейскія общественно-политическія идеи и учрежденія, и консервативнаго застоя, который съ своей стороны начинаетъ пользоваться понятіями и пріємами европейской ретроградной и обскурантной реакціи. Александръ не стоялъ выше своего времени, и въ его дъятельности отразилось безпокойное брожение и борьба этихъ элементовъ, европейскихъ и домашнихъ. Но мы больше оцънимъ нравственное достоинство Александра, если вспомнимъ, что современные ему монархи, и его союзники особенно, не задумываясь и съ полнымъ удовольствіемъ отдавались реакціи; что они не имъли и такихъ сомнъній какъ Александръ, и что наконецъ стать открыто на либеральную дорогу и выдержать ее было въ то время, въ положении Александра и въ тогдашнихъ обстоятельствахъ Европы, дёломъ, на которое былъ бы способенъ только истинно геніальный умъ и великая смелость.

Въ подобномъ положении вещей трудно опредълять, на сколько

эта дъятельность способствовала общественному развитію одними своими сторонами, и насколько мъшала и препятствовала ему другими. Свести подобный счетъ конечно очень трудно, хотя по нашему мивнію онъ скорве въ пользу этой двятельности. По своему непосредственному отношенію къ общественной жизни, Александръ, при всъхъ недостаткахъ, вообще представлять собой явленіе весьма необычное въ русскихъ нравахъ. Самодержавная пласть и въ его рукахъ была иногда суровая и деспотическая, но вообще говоря, Александръ обнаруживалъ столько терпимости и человъчности, столько искренняго желанія добра и справедливости, что возбуждаль къ себъ теплое чувство даже въ людяхъ, которые видьли обманутыми свои надежды на его общественныя преобразованія. Н'єть соми внія, что его личныя стремленія сильно способствовали самому возбужденію общественныхъ интересовъ. Но кром'в этой иниціативы, большое вліяніе им'вла его разумная терпимость мнвній, — по крайней мврв въ его лучшій періодъ. Въ русскихъ нравахъ, эта терпимость была нѣчто новое: правда, Екатерина смягчила старинную суровость правительственных нравовъ, и повидимому желала уничтожить старинную безгласность общества (отчасти вслъдствіе естественнаго благоразумія, удалявшаго ненужную грубость и жестокость, отчасти вслъдствіе философскофилантропической моды, отчасти эта мягкость ограничивалась вещами индифферентными), но Екатерина вовсе не отличалась терпимостью къ мненіямь, даже въ литературныхъ мелочахъ противоръчіе вызывало съ ел стороны неудовольствіе, которое было въроятно довольно страшно, потому что немедленно внушало молчаніе; у Александра, въ его лучшія времена, эта терпимость къ мненіямъ была внушаема искреннимъ желаніемъ безпристрастія, которому онъ неръдко подчинялъ даже свое личное раздражение; противоръче его идеямъ и даже положительно вредный, по его мнънію, образъ мыслей онъ не хотёлъ считать за оскорбленіе себя или за государственное преступленіе, какъ это бывало обыкновенно и прежде и послъ. Таковы были его отношенія къ Парроту, Карамзину, Н. Тургеневу. Уничтоживши въ началъ царствованія тайную экспедицію, онъ им'єль слабость допустить потомъ возобновление тайно-полицейского въдомства, но это въдомство никогда не имъло при немъ такого значенія, какимъ обыкновенно пользуется; онъ не любилъ шпіонства, какъ говорятъ, оставляль безъ вниманія политическіе доносы, и действительно, не преследоваль тайныхь обществь, существование которыхъ было ему извъстно, или, закрывши масонскія ложи, какъ вещь политически опасную, не думаль делать изъ нихъ предмета для инквизиціонныхъ розысковъ. Хотя и въ этомъ отношеніи Александръ не быль послёдователень и было нёсколько прискорбныхъ исключеній, но при всемъ томъ, общественная мысль въ его время имёла возможность существовать: первые проблески ея развились при немъ на столько, что могли выдержать потомъ гнетъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ, и положили начало тёмъ стремленіямъ къ самостоятельной дёятельности, въ которыхъ заключается единственное ручательство общественнаго блага.

Современникъ Александровской эпохи, разсказывай между прочимъ о множествъ записокъ и мнъній, которыя подавались Александру по разнымъ предметамъ частными лицами, замъчаетъ: «Конечно, самодержецъ можетъ избавить себя отъ затрудненій, которыя необходимо долженъ былъ испытывать Александръ, видя себя осажденнымъ этой массой представленій, записокъ, мемуаровъ, и т. д., — онъ можетъ разъ навсегда запретить подавать ихъ ему. Но именно потому, что Александръ не сдълаль этого; потому, что его сердце не позволяло ему оставаться совершенно недоступнымъ для тъхъ желаній, которыя диктовало стремленіе къ общему благу; именно поэтому онъ заслужилъ почтеніе и уваженіе честныхъ людей. Это чувство и эта ревность къ общему благу, хотя и не были обильны полезными результатами, тъмъ не менъе сдълаютъ то, что имя его будетъ съ честью жить въ исторіи» 1).

Тъмъ болъе, что это стремление къ общему благу въ значительной мъръ было вызвано его собственнымъ примъромъ и возбуждениемъ.

А. Пыпинъ.

<sup>1)</sup> La Russie I, 519.

# ФРАНЦУЗСКОЕ ОБЩЕСТВО

В'n

## НОВОМЪ РОМАНЪ ГУСТАВА ФЛОБЕРА.

L'éducation sentimentale. — Histoire d'un jeune homme, par Gustave Flaubert. 2 vol. Par. 1870.

## X \*)

Фредерикъ, отдыхая въ домъ матери отъ треволненій парижской жизни, могъ свободно уединяться съ Луизою Рокъ: и отецъ ея поощряль эти свиданія, надіясь назвать Фредерика своимь зятемъ. Луиза полюбила его тою первою любовью, которая съ непорочностію соединяеть въ себ'в силу страсти. Онъ быль ея другомъ, братомъ, учителемъ, онъ занималъ ея умъ, заставлялъ биться ея сердце и возбуждаль въ ней постоянное упоеніе. Съ своей стороны, Фредерикъ чувствовалъ себя любимымъ въ первый разъ въ жизни, и это новое удовольствіе чрезвычайно занимало его. Они часто гуляли въ саду, предаваясь безконечнымъ разговорамъ. Разъ она за что-то на него разсердилась и надула губки. Онъ ласково сталъ утъщать ее и сказалъ, что любитъ ее сильно. — «Правда ли это?» вскрикнула она, смотря на него съ улыбкою, которая освётила все лицо ея, усёянное кое-гдё веснушками. Не отступая передъ смёлостію этого чувства, передъ свѣжестію молодости, онь отвѣчаль: — «За чѣмъ же мнѣ лгать?..

<sup>\*)</sup> См. выше, янв. 272 стр.

неужели ты сомнѣваешься?» и онъ обняль лѣвою рукою станъ ея. Сладостный, нѣжный крикъ, какъ воркованіе голубки, вырвался изъ груди ея; голова ея опрокинулась, и она изнемогала, а онъ вдругъ почувствоваль страхъ передъ этой дѣвственницей, которая отдавалась ему. Поддерживая ее рукою, онъ помогъ ей сдѣлать нѣсколько шаговъ, вдругъ замѣнивъ ласковыя рѣчи ничтожной болтовней о предметахъ постороннихъ. Она оттолкнула его, потомъ, зарыдавъ, опустила голову на грудъ его: — «Развѣ могу я жить безъ тебя?» Онъ растерялся и кое-какъ старался ее успокоитъ. Она положила ему на плечи обѣ руки и, пристально устремивъ на него зеленые зрачки свои, сказала: «Хочешь быть моимъ мужемъ?» — «Но...», возразилъ Фредерикъ, ища какого-нибудь отвѣта: «Безъ сомнѣнія.... Ничего лучшаго я не желаю». Въ это время показалась шапка папаши, г. Рока.

Фредерикъ не прочь быль отъ женитьбы на Луизѣ; онъ рисовалъ себѣ пріятныя минуты съ нею, въ Италіи, на Востокѣ, куда отправятся они путешествовать; его не мало соблазняло и состояніе Рока; но рѣшиться на бракъ ему казалось слабостію, униженіемъ, и не зная какъ выбраться изъ противорѣчій, осаждавшихъ его, онъ почелъ за лучшее уѣхать на нѣкоторое время въ Парижъ, чтобъ тамъ обо всемъ поразмыслить на свободѣ.

Между темъ, въ то самое время, какъ Луиза такъ энергически заявляла свою любовь въ нему, г-жа Арну томилась сомненіями: любить ли она его или неть? Этоть вопрось настоятельно предсталъ передъ нею вследствіе выходки Делорье, который, пользуясь довъренностію, оставленною ему Фредерикомъ, явился къ г-жъ Арну съ смутной надеждой получить или деньги, занятыя у Фредерика, или-любовь ея. Да, любовь. Делорье казалось это легкимъ: въдь сила воли во всякомъ предпріятіи разыгрываеть главнъйшую роль. А это предпріятіе соблазняло его тъмъ болъе, что свътскую женщину онъ воображалъ себъ символомъ неизвъданныхъ, чудесныхъ наслажденій. Правда, Фредедикъ можетъ разсердиться, но развъ онъ хорошо велъ себя относительно его, Делорье? Кром'т того, в дь онъ ув рялъ его, что она не была его любовницей, стало быть онъ свободенъ дъйствовать, какъ заблагоразсудится. И, надо отдать ему справедливость, онъ действоваль решительно: заговоривъ сначала о деньгахъ, онъ попробовалъ уколоть ея мужа, потомъ Фредерика, потомъ польстиль ен матери, портреть которой попаль ему подъ руки и въ то время, какъ Арну разсматривала альбомъ, онъ такъ близко наклонился къ ея лицу, что она покраснъла. Этотъ румянецъ ободрилъ его и онъ жадно впился губами въ ея руку. — «Что вы д'влаете?» закричала она, вспыливъ и устремляя на него

тнъвные черные глаза свои.— «Выслушайте меня. Я васъ люблю». Она разразилась резкимъ, горькимъ, отчаяннымъ смехомъ. Гневъ душиль Делорье, но онъ сдержаль себя и съ миной побъжденнаго, просиль прощенія: - «Вы ошибаетесь на мой счеть», скаваль онь: «я не поступиль бы такь, какь онь...» — «О комъ вы говорите?» — «О Фредерикъ». — «Э, я мало интересуюсь г-номъ Моро!»—«О, позвольте... позвольте. Я думаль, что вы интересуетесь его особою настолько достаточно, чтобъ узнать съ удовольствіемъ....» Она побл'єдн'єла. Делорье продолжаль: «Онъ женится». «Онъ?» — «Да, черезъ мъсяцъ», и онъ сказаль на жомъ. Она приложила руку къ сердцу, потомъ ухватилась за жолокольчикъ. Делорье поспъшилъ стушеваться. Она задыхалась отъ волненія и, отворивъ окно, вдыхала въ себя свіжій воздухъ. «Онъ женится! Возможно ли это?» Нервная дрожь охватила ее. «Что со мною? Неужели я люблю его?... Да я люблю, люблю erolono en bajat van faj beng comptanta fra mas popula

Можно себъ вообразить удовольствіе Фредерика, когда Делорье, скрывь свое покушеніе на г-жу Арну, разсказаль своему пріятелю смущеніе ен при извъстіи о женитьбъ его. — «А, другь любезный, попался», сказаль Делорье: «ну, разсказывай мнѣ все, разсказывай — въдь она любовница твоя?» Фредерика объяло страстное желаніе похвастаться, но онъ удержался, стараясь съ сіяющимь лицомъ увърить пріятеля, что онъ ошибается, но эти увъренія были такъ двусмысленны, что Делорье попросиль разсказать «подробности»; Фредерикъ побороль въ себъ желаніе изобръсть подробности. Мало этого: добродътель свою онъ простеръ до того, что не хотъль идти къ Арну, хотя предлогь быль у него превосходный, именно Луиза просила его купить для нея двъ статуэтки и притомъ у Арну, имя котораго она вычитала въ объявленіяхъ. Фредерикъ просто послаль лакея кунить статуэтки и приказаль ихъ отправить на имя г. Рока.

Подвиги добродѣтели этимъ не ограничились. Разъ вечеромъ пришла къ нему m-lle Ватнацъ предложить билеты на бенефисъ Дельмара, съ которымъ она успѣла уже примириться. Разговоривая съ нимъ и осмотрѣвъ его квартиру, она хвалила его вкусъ и, замѣтивъ дверь въ глубинѣ алькова, сказала: «Такъ въ эту-то дверь выпускаете вы женщинъ?» и она дружески взяла его за подбородокъ. Онъ содрогнулся отъ прикосновенія длинныхъ, худыхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ нѣжныхъ пальцевъ: ея нарядъ, запахъ пачули, блескъ ея глазъ, вся обстановка наконецъ такъ настроили Фредерика, что онъ почувствовалъ неодолимое желаніе обладать этою некрасивою женщиною и, однако, воздержался. Узнавъ отъ нея, что Розанетта теперь живетъ съ

богатымъ русскимъ княземъ Чернуковымъ, имѣетъ три экипажа, верховую лошадь, ливрею, грума, дачу, ложу въ итальянской оперѣ и бездну другихъ вещей, онъ отправился къ ней. Его побуждала къ этому просьба самой Розанетты, которан писала ему въ Ножанъ: благодаря его за то, что онъ рисковалъ изъ-за нея жизнію — она убѣждена была, что причиной дуэли его съ Сизи была именно она — она просила у него взаймы 500 франковъ. Деньги эти совсѣмъ ей не были нужны, но этою просьбою она думала завлечь къ себѣ Фредерика и отблагодарить его.

Квартира ен была блестища; въ передней встрътилъ его ливрейный лакей и пошель докладывать. «Барыня приказала просить вась», сказаль онь, возвратившись, и провель его черезъ другую переднюю и большую гостинную въ какой-то будуаръ, полуосвещенный дневнымъ светомъ, пробивавшимся сквозь опущенныя сторы. Онъ засмотрелся на роскошное убранство комнаты; вдругъ появилась Розанетта въ атласной розовой курткъ, въ бълыхъ кашемировыхъ панталонахъ и красной шапочкъ, обвитой въткой жасмина. Усадивъ его возлъ себя на диванъ, она принялась благодарить его за мнимое заступничество за нее. Фредерикъ не пытался ее разувърять, но и не обнаруживалъ поползновеній на благодарность съ ея стороны, хотя Розанетта принимала обольстительныя нозы. Эта воздержность, которую она сочла за необыкновенную деликатность чувствъ, даже растрогала ее и въ сердечномъ порывъ она приглашала его жхать вмъстъ съ нами на воды. — «Съ къмъ это, съ нами?» спросиль онъ. Со мной и моей русской птичкой; я васъ выдамъ за кузена, какъ въ старыхъ комедіяхъ». — «Нътъ ужъ, благодарю покорно». — «Ну, въ такомъ случав вы наймете квартиру возлѣ насъ». Мысль о томъ, чтобъ прятаться передъ богатымъ человъкомъ, казалась ему унизительной: — «Нътъ, это невозможно». — «Какъ хотите», и она отвернулась, скрывая слезы, которыя блеснули въ ен глазахъ. Фредерикъ зам'етилъ ихъ и, желая утъщить ее, сталъ говорить, что онъ счастливъ тъмъ, что видитъ ее въ такомъ блестящемъ положеніи. Она пожала плечами. — «Что-жъ огорчаетъ васъ? Развъ васъ не любять?» — «О, меня всегда любять.... вопросъ только о томъ, какимъ манеромъ любятъ». Затъмъ, жалуясь на то, что она задыхается отъ жары, она скинула куртку и, оставшись въ одной шелковой рубашку, положила прекрасную голову свою къ нему на плечо съ видомъ невольницы, исполненной вожделеній. Но Фредерика такъ часто водила она за носъ, что онъ не воспользовался своимъ положеніемъ и, поболтавъ съ нею, ушелъ.

#### XI.

Дюсардье приглашаль пріятелей на вечеринку: онъ желаль отпраздновать освобожденіе Сенекаля, котораго освободили, не предавая суду, за недостаткомъ уликъ. Кромѣ Делорье, Сенекаля, Фредерика и Гюсонэ, Дюсардье пригласиль еще одного фармацевта, архитектора и двухъ приказчиковъ. Режамбаръ не могъ придти, и объ этомъ всѣ пожалѣли. Фредерика встрѣтила собравшался компанія съ радушіемъ, исключая Сенекаля, который подаль ему руку съ холоднымъ достоинствомъ. Онъ стоялъ прислонившись у камина; другіе, сидя съ трубками въ зубахъ, слушали его рѣчи о всеобщей подачѣ голосовъ, которая должна служить торжеству демократіи, о приложеніи началъ Евангелія. Изъ рѣчей его вытекало, что «минута» приближается; реформистскіе банкеты умножаются въ провинціяхъ; Пьемонъь, Неаполь, Тоскана...

— «Правда», прерваль его Делорье, «минута» приближается. Мы пожертвовали Голландіей, чтобъ получить отъ Англіи признаніе Луи-Филиппа, а этотъ пресловутый союзъ съ Англіей пропалъ даромъ, благодаря испанскимъ бракамъ. Въ Швейцаріи Гизо поддерживаетъ трактаты 1815 года. Пруссія приготовляетъ намъ затрудненія съ своимъ Таможеннымъ Союзомъ; восточный вопросъ остается неразръшеннымъ. А что касается внутренней политики, то такого ослъпленія и такой дури еще никогда не

было.»

Власть сдёлалась предметомъ энергическихъ нападокъ, частію основательныхъ, частію нётъ. Фармацевтъ жаловался на печальное положеніе флота; одинъ изъ приказчиковъ не могъ выносить двухъ часовыхъ у маршала Сульта; Делорье обвинялъ правительство за то, что оно допустило іезуитовъ въ Лилль; Сенекаль поражалъ Кузена за его эклектическую философію, которая, развивая эгоизмъ, разрушала солидарность; другой приказчикъ, мало понимавшій въ этихъ важныхъ матеріяхъ, замѣтилъ, что королевскіе вагоны на сѣверной желѣзной дорогѣ стоютъ восемьдесятъ тысячъ франковъ: «Кто ихъ заплатитъ?» спросиль онъ.

— «Кто ихъ заплатитъ?» повторилъ другой приказчикъ съ такимъ гнѣвомъ, словно эти тысячи вынули у него изъ кармана. Накинулись на биржевую игру, на взяточничество чиновниковъ.

— «Поднимайте выше», сказалъ Сенекаль: «обвиняйте прежде всего принцевъ, которые воскрешаютъ нравы регенства, открыто живутъ съ любовницами, напиваются пьяными. Вы не видали пьяныхъ друзей герцога Монпансье, которые, возвращаясь съ

пирушки, смутили своими пъснями рабочихъ Сентъ-Антуанскаго, предмъстъя?»

- «Имъ даже кричали: «прочь воровъ!» сказалъ фармацевтъ.

«Я быль тамь и кричаль».

— «Тъмъ лучше: народъ, значитъ, просыпается. Знаете ли,

что у герцогини Праленъ 1)....»

Въ это время вошелъ Гюсонэ. Онъ только-что вернулся изътеатра Дюма, гдъ давали драму «le Chevalier de Maison Rouge» которую онъ обозвалъ глупою. Такое суждение удивило демократовъ, такъ какъ драма эта, по своимъ тенденціямъ, а еще больше по своимъ декораціямъ ласкала ихъ страсти. Они протестовали. Чтобъ кончить скоръе, Сенекаль спросилъ, служитъ ли драма демократіи?

- «Да.... быть можеть; но написана она такимъ слогомъ»....

— «Ну, значить, она хороша, ибо, что такое слогь? Это идея!» И, не давая Фредерику высказаться на счеть значенія слога, Сенекаль продолжаль: «Я упомянуль, что въ дѣлѣ Пралень».... Гюсонэ прерваль его:

- «Ахъ, вотъ еще дело, которое просто съ ума меня сво-

дитъ».

— «И не васъ однихъ», сказалъ Делорье. «Изъ-за него схватили пять газетъ. Послушайте-ка, что я вамъ прочту. Со времени учрежденія лучшей изъ республикъ, мы имѣли 1,229 процессовъ о печати, вслѣдствіе которыхъ писатели были присуждены къ 3,141 году тюремнаго заключенія и къ легкому штрафу въсемь милліоновъ сто десять тысячъ пятьсотъ франковъ.... Не правда ли, красиво?»

Всѣ горько засмѣялись. Подобно другимъ воодушевился и Фредерикъ: «La Démocratie pacifique» предана суду за свой

фельетонный романъ Доля женщина.

- «Каково!» съострилъ Гюсонэ. «Намъ запрещаютъ даже

нашу долю ў женщинъ.

— «Да что не запрещено?» воскликнуль Делорье. «Запрещено курить въ Люксамбуръ, запрещено пъть гимнъ Пію ІХ, запре-

щено типографщикамъ устроить банкеть!>

Гюсонэ принялся острить и насмёшничать надъ Луи-Филиппомъ и его правительствомъ. Всё хохотали; веселости помогало вино и пуншъ, котораго особенно много хватилъ фармацевтъ, затянувшій во все горло:

<sup>1)</sup> Процессъ герцогини Праленъ, убитой своимъ мужемъ, надълалъ въ то время сильнаго шума въ Парижъ.

Въ моемъ стойле два быка, Два больших быка быка....

Сенекаль зажалъ ему ротъ рукою: онъ не любилъ безпорядка. Вспомнили отсутствующихъ, между прочимъ Мартинона. Фредерикъ тотчасъ напалъ на него, на его умъ, характеръ, мнимое изящество. По его мнѣнію, это — выскочка изъ мужиковъ. Новая аристократія — буржуазія, не стоитъ прежней — дворянства. Онъ развиваль эту мысль и демократы одобряли его, какъ будто составляли часть первой и посѣщали вторую. Вообще имъ были очарованы, а фармацевтъ сравнилъ его даже съ графомъ Альтонъ-Ше, который, будучи перомъ Франціи, защищалъ народное дѣло.

#### XII.

Поручение Луизы Рокъ на счетъ статуэтокъ было исполнено илохо; отецъ ен писалъ Фредерику объ этомъ и просиль его заняться имъ внимательнее. Фредерику пришлось идти къ Арну. Магазинъ былъ пустъ; очевидно, приказчики чуяли разореніе хозяина и небрежно относились къ своимъ обязанностямъ. Фредерикъ нарочно стучалъ ногами, чтобъ его услышали. Показалась г-жа Арну. — «Какъ, вы здъсь! вы!» — «Да», прошентала она сконфузившись. «Я искала».... Онъ увидёлъ платокъ ея на конторкъ и отгадаль, что она приходила сюда, чтобъ дать себъ отчеть въ какомъ-нибудь безпокоившемъ ее обстоятельствъ. Они объяснились по дёлу; она рёзко выразилась о приказчикахъ; онъ, напротивъ, благодарилъ судьбу, что ихъ неисправность давала ему возможность видеть ее наедине. Она съ насмешкой посмотрела на него: — «А ваша свадьба?» — «Какая свадьба?» — «Да ваша». — «Моя? И не думаль никогда». — «Полноте, я знаю». — «А еслибъ и такъ? Съ отчаянія, что мечта о прекрасномъ исчезаеть, поневоль обратишься къ посредственному». - «Ваши мечты, однако, не были всегда такъ... скромны. Помните, на скачкахъ»...-«Забудемъ вев эти глупости». — «Это твмъ необходимве, что вы женитесь», и, закусивъ губу, она подавила вздохъ.

— «Повторяю вамъ, что это неправда,» заговорилъ онъ горячо. «На меня наклеветали! Можете ли вы повърить, чтобъ я, съ моими артистическими вкусами, съ моими интересами къ развитію, моими привычками, зарылся въ провинцію, чтобъ играть въ карты, присматривать за рабочими, за хозяйствомъ. Съ какою цълью могъ бы я жениться? Вамъ сообщили, что она богата? Смъюсь я надъ деньгами! неужели, стремясь къ тому, что

есть самаго нѣжнаго, самаго прекраснаго, самаго очаровательнаго, желая рая въ человѣческой формѣ и найдя, наконецъ, этоть идеалъ, это видѣніе, передъ которымъ меркнетъ все остальное....»

И, взявъ ен голову въ объ руки, онъ принялся цъловать ен глаза, повторян: «Нътъ, нътъ, нътъ! никогда я не женюсь! никогда! никогда!» Очарованная и удивленная, она не противилась... Вдругъ послышались шаги. Она быстро оправилась, а онъ принялъ почтительную позу. Вошелъ приказчикъ.— «Имъю честъ кланяться, сударыня, сказалъ Фредерикъ, уходя; надъюсь, что заказъ будетъ исполненъ». Она ничего не отвъчала, но лицо ем

все вспыхнуло.

На другой день онъ спова пришель къ ней. Она заговорила. о своихъ обязанностяхъ, о необходимости разстаться навсегда. Онъ клядся, что любовь его безпритязательна, что она ничемъ не возмутить ен жизни: — «Что дурного въ томъ, что два бедныя существованія соединятся въ своей печали. В'єдь вы тоже несчастливы. О, я васъ знаю, возл'в васъ нетъ никого, кто бы отвъчалъ на вашу любовь, на вашу преданность; я сдълаю все, что вы хотите. Клянусь вамъ, я не оскорблю васъ... Что станется со мною безъ васъ въ этомъ мірь? Другіе гоняются за богатствомъ, за славою, за властью! А у меня, кромѣ васъ, ничего нътъ, вы - моя единственная цъль, мое исключительное занятіе, мое счастье, центръ моего существованія, моихъ мыслей. Я не могу жить безъ васъ, какъ безъ воздуха, и неужели не чувствуете вы, что душа моя стремится къ вашей, что наши души должны слиться воедино.... и упаль на кольни. Она дрожала всёми членами и умоляла его встать и уйти. Онъ всталь, но смущенное выражение лица ея остановило его. Онъ сдълалъ къ ней шагъ, она отшатнулась отъ него и сложила руки въ знакъ мольбы: - «Оставьте меня! ради Господа, оставьте меня.»

И Фредерикъ такъ любилъ ее, что вышелъ. Но вскоръ онъ проникся гнѣвомъ къ самому себъ, называлъ себя глупцомъ и на другой день отправился снова. Арну объявилъ ему, что жена уѣхала на дачу, въ Отейлъ. Фредерикъ полетѣлъ туда. Она встрътила его съ крикомъ радости, и съ этого времени они долгіе часы, ежедневно, проводили вмѣстѣ. Дочь ея была въ монастырѣ, мальчикъ послѣ полудня уходилъ въ школу, и никто не смущалъ ихъ счастія. Они условились, что не будутъ другъ другу принадлежать, и это условіе, охранявшее ихъ отъ опасности, давало имъ большую свободу на все остальное.

Они мечтали о жизни, наполненной исключительно одною любовью, безъ горя и страданій, о жизни, которая проходила бы

незамътно во взаимныхъ изліяніяхъ, о жизни чарующей, сладостной, возвышенной и сіяющей, какъ сверкающія звъзды. Въчно другъ около друга, они говорили о чемъ ни попало, но съ наслажденіемъ невыразимымъ. Иногда, солнечные лучи, пробиваясь сквозь занавёсы, протягивались по комнате какъ струны лиры. и нылинки кружились въ этой свътлой полосъ. Она забавлялась тъмъ, что разбивала эту полосу рукою, которую нъжно схватываль Фредерикь и разсматриваль на ней развътвление вень. кожу, форму ногтей. Погруженная въ ту безпечность, которая характеризуеть большое счастіе, она ничьмъ не старалась возбуждать любовь его. Она приближалась къ тому возрасту женщинь, къ концу лъта женской жизни, эпохъ размышленія и нъжности, когда начинающаяся возмужалость освъщаеть взоры глубокимъ пламенемъ, когда сила сердца соединяется съ опытомъ и на закатъ вполнъ разцвътшей жизни все существо переполняется роскошью въ естественной гармоніи его красоты. Никогда не обнаруживала она такой нъжности, такой снисходительности. Убъжденная въ томъ, что не падетъ, она отдавалась чувству, которое казалось ей правомъ, забоеваннымъ ея страданіями. Кромъ того, это было такъ хорошо, такъ ново! Какая пропасть между трубостью Арну и обожаніемъ Фредерика! Съ своей стороны, Фредерикъ, боясь какимъ-нибудь словомъ потерять все то, что пріобрѣлъ съ такимъ трудомъ, вель себя осторожно, ръшившись выжидать случая, когда она сама ему отдастся. При ней онъ погружался въ какое-то безконечное блаженство, въ такой восторгъ, что забываль о возможности полнаго счастія; но безь нея онь сгораль непреодолимымъ желаніемъ.

Ихъ разговоры вдругъ стали прерываться. Иногда какая-то половая стыдливость заставляла ихъ краснъть другъ передъ другомъ. Всъ предосторожности, которыя принимали они, чтобъ скрыть свою любовь, обнаруживали ее, и чъмъ становилась она сильнъе, тъмъ обращение ихъ другъ съ другомъ дълалось сдержаннъе. Но по мъръ того, какъ упражнялись они въ этой лжи, ихъ чувственность раздражалась до крайности. Они наслаждались запахомъ влажныхъ цвътовъ, страдали отъ восточнаго вътра, раздражались безпричинно, наполнялись мрачными предчувствими; они вздрагивали при всякомъ шорохъ и чувствовали

себя на краю пропасти.

Такъ длилось нѣсколько мѣсяцевъ и дошло до того, что Фредерикъ началъ придираться къ каждой малости и выходилъ изъ себя; ему пріятно было подозрѣвать ее, разспрашивать, мучить; онъ желалъ, чтобъ и она мучилась, подобно ему, и иногда пылалъ къ ней ненавистью.

### XIII.

«Любезный другъ. Груша созрѣла. Согласно твоему обѣщанію, мы разсчитываемъ на тебя. Завтра собраніе на илощади Пантеона. Приходи въ кафе Суфло. Мнѣ надо поговорить сътобою прежде манифестаціи».

Такую записку получиль Фредерикъ отъ Делорье. «О, знаюя эти манифестаціи,» подумаль онъ. «Благодаримъ покорно. У

меня назначено свиданіе болье пріятное.»

Это болье пріятное свиданіе было съ Мари Арну, на углу улицъ Тронше и Фермъ, между двумя и тремя часами пополудни.

Фредерикъ вырвалъ не безъ труда у нея согласіе на это свиданіе, повидимому самое невинное, но онъ готовилъ ей засаду. Подъпредлогомъ дождя или слишкомъ яркаго солнца, онъ надъялся остановиться съ нею гдъ-нибудь подъ воротами, а тамъ ужъ ничего не стоитъ заставить ее войти и въ домъ. Вся задача заключалась въ томъ, чтобъ найти приличное помъщеніе. Онъ нанялъего въ меблированной квартиръ, самъ убралъ ее, накупилъ ръдкихъ духовъ, приготовилъ маленькія изящныя туфельки и ждалъвождельнаго дня съ сердечнымъ трепетомъ. Когда наступилъ

этоть день, онь съ 11 часовъ вышель изъ дому.

Близъ улицы Тронше, онъ замътилъ толны блузниковъ и буржуа. Манифестъ, обнародованный газетами, собиралъ въ это масто всёхъ подписчиковъ на реформистскій банкеть. Министерство тотчасъ же публиковало запрещеніе; наканунт вечеромъ парламентская оппозиція отказалась отъ банкета, нопатріоты, не знавшіе объ этомъ ръшеніи, пришли на свиданіе, сопровождаемые большою толпою любопытныхъ. Депутація отъшколъ только-что отправилась къ Одилону Барро; она находилась теперь въ министерствъ иностранныхъ дъль, и никто не зналь, состоится ли банкеть, исполнить ли свою угрозу правительство, выйдеть ли національная гвардія. Толпа все увеличивалась и послышалась Марсельеза: то были студенты, подвигавшіеся колонною, въ два ряда, въ строгомъ порядкъ, съ раздраженнымъ видомъ, голыми руками и по временамъ вскрикивавшіе: «Да здравствуєть реформа! Прочь Гизо!» Друзья Фредерика, конечно, были тамъ, они увидять его и увлекутъ, и онъскрылся въ улицу Аркадъ. Въ это время появилась пъхота, выстроивавшаяся въ боевой порядокъ. Толпы между темъ стояли, полицейскіе, переод'ятые въ буржуа, чтобъ разогнать народъ, грубо хватали самыхъ буйныхъ и влекли ихъ въ полицію. Фредерикъ негодовалъ, но молчаливо: онъ боялся, что его возьмутъ

вмѣстѣ съ другими и такимъ образомъ свиданіе съ Мари Арну не состоится. Немного спустя, показались каски муниципальной стражи. Она била кругомъ себя плашмя саблями и толпы разсѣялись. Наступила тишина. Мелкій дождикъ, накрапывавшій все время, пересталъ, проглянуло солнце. Фредерикъ бродилъ по улицѣ Тронше, поглядывая во всѣ стороны. Два часа уже пробило. «Сейчасъ она придетъ», думалъ онъ; но пробило и три, а ея все не было. Онъ начиналъ терять терпѣніе, сердился, посылалъ коммиссіонера узнать у привратника — выходила ли изъ дому г-жа Арну; оказалось, что не выходила. «Мятежъ что ли помѣшалъ ей?... Но не можетъ быть: ихъ кварталъ оставался спокойнымъ. А, она дала слово, чтобъ только отдѣлаться стъ меня», рѣшилъ онъ, наконецъ. Зажгли газъ, а

Арну все не было.

Ночью ей снилось, что она на бульваръ улицы Тронше и чего-то ждеть, чего-то важнаго, и вмёсть съ темь боялась, что ее увидять; но вдругъ маленькая собачонка набросилась на нее, хватала ее за подоль платья и лапла все сильнъе и сильнъе. Арну проснулась. Собачій лай все слышался. Она насторожила ухо: онъ выходилъ изъ комнатъ ел сына. Она бросилась туда босыми ногами. Ребенокъ кашлялъ и задыхался. У него начинался крупъ. Цёлую ночь она просидёла у постельки его; утромъ барабанный бой національной гвардіи предупреждаль Арну, что товарищи его ждуть. Онъ быстро одълсн и ушелъ, сказавъ, что пришлетъ доктора; но докторъ не приходиль, а ребенку становилось хуже и хуже; онъ задыхался. вскакивалъ на своей постелькъ съ судорожными движеніями и падаль блёдный, какъ смерть. Она послала сама за докторомъ; явился какой-то старичокъ, покачалъ головою и прописалъ какую-то микстуру, которая нисколько не помогла. Къ вечеру явился помощникъ ихъ домашняго доктора, скромный молодой человфкъ, и прописалъ ледъ. Ребенокъ рвалъ воротъ своей рубашки, какъ будто желая удалить препятствіе, мішавшее ему дышать, царапаль руками стёну, схватываль занавёсы своей постельки, повсюду ища точки опоры для дыханія. Лицо его было блёдно и все тёло, покрытое холоднымъ потомъ, казалось исхудало. Онъ съ какимъ-то ужасомъ останавливалъ блуждающіе глаза свои на матери и обхватывалъ ручонками шею ея, а мать глотала рыданія и шептала нёжныя рёчи: «Милый мой. ангель, сокровище мое! > Она сбирала ему игрушки, пробовала даже напъвать пъсенку. Послъ невыразимыхъ мученій, ребенка, наконецъ, вырвало чемъ-то въ роде пергаментной трубочки. Что это такое? Она подумала, что это часть его внутренностей

и что сейчась онь умреть. Но ребенокь сталь дышать правильно, свободно и пришедшій докторь объявиль, что онъ спасенъ. «Спасенъ! Возможно-ли это?» и вдругь мысль о Фредерикъ ярко ей представилась. О, самъ Богъ предупредиль ее этою бользнію сына: въ своемъ милосердіи онъ не хотъль наказать ее строже! Какое раскаяніе ждало ее въ будущемъ, еслибъ она продолжала любить Фредерика. Ея сына могли бы оскорбить за нее; онъ дерется на дуэли, онъ раненъ, его несутъ въ носилкахъ умирающаго. Всъ эти мысли охватили ее и она бросилась на кольни съ жаркой молитвой, принося въ жертву Богу свою пер-

вую страсть, свою единственную слабость.

Фредерикъ вернулся къ себъ усталый, изнеможенный и заснуль въ креслъ. Утромъ онъ снова послалъ коммиссіонера къ г-жъ Арну, но онъ вернулся ни съ чъмъ. Гордость и гнъвъ заговорили въ Фредерикъ; но онъ увърялъ себя, что любовь его исчезла и пошелъ бродить по улицамъ, чувствуя потребность дъйствовать. Изъ предмъстій шли толпы, вооруженныя старыми саблями и пъвшія Марсельезу и «les Girondins». Тамъ и сямъ національный гвардеецъ торопился въ свой участокъ. Издали доносились звуки барабановъ; у Сенъ-Мартенскихъ воротъ происходила свалка. Въ воздухъ носилось что-то веселое и воинственное и городское движение развеселило Фредерика. Очутившись передъ окнами Розанетты, онъ перешелъ бульваръ; ея горничная, Дельфина, писала на двери углемъ: «Оружіе выдано»-Увидавъ Фредерика, она бросилась къ нему: — «Ахъ, барыня въ ужасномъ положении. Она разсчитала сегодня своего грума, который оскорбиль ее. Она боится, что будуть грабить, и трясется отъ страха темъ более, что русскій князь выехаль изъ Парижа». Фредерикъ вошелъ въ будуаръ. Розанетта вышла къ нему въ юбкъ, съ распущенными по спинъ волосами, разстроенная и растрепанная: - «Спасибо, спасибо! Ты опять меня спасаешь, въ другой ужъ разъ! и никогда не требуешь награды».

- «Нъть, ужъ на этоть разъ извини», сказаль онъ, об-

хватывая ея талію рукою.

— «Какъ? что ты дълаешь»? проговорила она, удивленная

и обрадованная его обращениемъ.

— «Слѣдую модѣ и преобразуюсь»! отвѣчалъ Фредерикъ. Она дала опрокинуть себя на диванъ и продолжала смѣяться

подъ его поцелуями.

Пообъдали они въ кафе и возвращались домой пѣшкомъ, потому что кареты достать было невозможно. При извѣстіи о перемѣнѣ министерства, Парижъ принялъ праздничный видъ. Всѣ радовались, всѣ высыпали на улицы, зажгли иллюминацію и

было свътло какъ днемъ. Съ печальнымъ, разстроеннымъ видомъ возвращались солдаты въ казармы. Имъ кланялись и кричали: «Да здравствуетъ пѣхота»! Они, молча, продолжали путь. Напротивъ, въ національной гвардіи, офицеры, покрасневъ отъ восторга, потрясая саблями, кричали: «Да здравствуетъ реформа»! и это слово, каждый разъ, заставляло смъяться любовниковъ. Фредерикъ шутилъ и былъ очень веселъ. Бульвары были заняты плотною толной, среди которой кое-где блистали штыки; венеціанскіе фонари, спущенные у домовъ, составляли гирлянды огней; сильный шумъ стояль надъ этимъ движеніемъ. Любовники свернули въ сторону, такъ какъ пробиться сквозь толпу не было никакой возможности. Вдругъ они услышали за собою странный звукъ, словно разорвали гдъ-то огромный кусокъ шелковой матеріи. То была перестрелка на бульваре Капуциновъ. — «Уничтожають несколькихь буржуа», заметиль Фредерикь спокойно: бывають такія положенія, что человькь самый добрый чувствуеть себя такъ отделеннымъ отъ другихъ, что равнодушно посмотрѣлъ бы на истребление всего человъческаго рода. Но Розанетта не попадала зубъ на зубъ и насилу волочила ноги. Фредерикъ повель ее въ улицу Тронше, въ ту самую квартиру, которую приготовиль онъ для Мари Арну. «Вотъ, молъ, на зло тебъ».

Около часу Розанетта проснулась отъ выстрѣловъ и барабаннаго боя, Фредерикъ уткнулъ лицо въ подушку и рыдалъ.

- «Что съ тобой, радость моя?» по дополнувая диполийне

— «Плачу отъ избытка счастія, отвѣчаль Фредерикъ. «Я такъ давно мечталь о тебѣ».

#### XIV.

Несмотря на просьбы Розанетты, Фредерикъ вышелъ посмотръть, что дълается на улицахъ, и побрелъ за толпою блузниковъ.

Наканунѣ, зрѣлище телѣги, нагруженной пятью трупами, подобранными на бульварѣ Капуциновъ, измѣнило расположеніе народа, и въ то время какъ въ Тюльери царствовала нерѣшительность и смущеніе, возстаніе, направляемое твердою рукою, составлялось грозно. Люди съ бѣшенымъ краснорѣчіемъ подговаривали толпы на углахъ улицъ; другіе били въ набатъ въ церквахъ; третьи лили пули, приготовляли патроны; деревья на бульварахъ, скамейки, рѣшетки, газовые рожки—все было поломано и опрокинуто; мостовыя взрыты, разбросаны черепки разбитыхъ бутылокъ и связки проволокъ для того, чтобъ помѣшать дѣйствію конницы; къ утру Парижъ былъ покрытъ баррикадами.

Сопротивление продолжалось не долго; національная гвардія всюду вившивалась, и къ восьми часамъ народъ овладелъ уже пятью казармами, почти всёми меріями и самыми важными стратегическими пунктами. Монархія сама собой, безъ потрясенія, быстро разлагалась и граждане осаждали теперь полицейскій домъ Шато д'О, чтобъ освободить пленниковъ, которыхъ тамъ вовсе не было. Фредерикъ принужденъ былъ остановиться при входъ на площадь. Вооруженные толиы наполняли ее. Роты пъхоты занимали улицы Сенъ-Томасъ и Фроманто. Огромная баррикада, заграждавшая улицу Валуа, вела перестрёлку съ частью. Возл'я Фредерика человъкъ съ пантронташемъ сверхъ триковаго жилета, спориль съ женщиной въ повязкъ. — «Пойдемъ отсюда, пойдемъ»! говорила она ему. — «Оставь меня въ поков», отвъчаль мужъ. «Ты одна можешь уберечь входъ. Не правду ли говорю я, гражданинъ? Я всегда исполнялъ долгъ свой, въ 1830 году, въ 32, 34, 39. Сегодня сражаются — и я обязанъ сражаться! Убирайся прочь»! И жена портье должна была уступить убъжденіямъ мужа и стараго національнаго гвардейца, который быль возл'в нихъ. Онъ заряжаль ружье и стреляль, болтая въ тоже время съ Фредерикомъ, также спокойный среди возстанія, кавъ садовникъ въ саду своемъ. Когда подошелъ къ нему мальчикъ съ отличнымъ карабиномъ въ рукахъ, который, по словамъ его, даль ему «одинъ господинъ», и упрашиваль одолжить ему нъсколько патроновъ, чтобъ пострълять изъ ружья, гвардеецъ сказаль ему: «Спрячься у меня за спиной, а то тебя убысть». Барабаны ударили въ аттаку. Поднялись произительные крики и торжествующее ура. Толпа задвигалась какъ волна, и Фредедеривъ, схваченный двумя глубокими массами, не шевелился, испытыван какой-то неизъяснимый восторгъ. Ему казалось, что падавшіе раненые, распростертые убитые не были настоящими ранеными и убитыми и что онъ присутствуетъ на спектаклъ.

Среди народной волны, поверхъ головъ, появился старикъ въ черномъ плать и на бълой лошади. Въ одной рукъ онъ держалъ зеленую вътку, а въ другой бумагу и усердно и долго потрясалъ ими. Наконецъ, потерявъ надежду на то, чтобъ его выслушали, онъ удалился.

Пѣхотинцы исчезли и защитниками полиціи остались одни муниципальные; волна отважныхъ бросилась на крыльцо, и дверь зазвучала подъ ударами желѣзныхъ полосъ; муниципальные не уступали. Къ стѣнѣ подвезли экипажъ наполненный сѣномъ, которое загорѣлось какъ огромный факелъ. Живо принесли соломы, хворосту, боченокъ со спиртомъ. Огонь забѣгалъ по камнямъ; зданіе задымилось повсюду, какъ сѣрная сопка, и широкое пламя, на вершинъ, между балясинами террассы, вырывалось съ шипящимъ шумомъ. Первый этажъ Пале-Рояля заняли національные гвардейцы. Выстрълы раздавались изъ всъхъ оконъ площади; пули свистали; вода испорченнаго фонтана мѣшалась съ кровью и образовала лужи на землъ; народъ скользилъ по грязи, по обломкамъ, по одеждъ, оружію, шапкамъ; Фредерикъ почувствовалъ подъ ногою что-то мягкое—то была рука сержанта въ сърой солдатской шинели, лежавшаго лицомъ въ ручъъ. Новыя народныя толпы постоянно прибывали и двигали сражавшихся на зданіе. Перестрълка сдълалась чаще; винные магазины были открыты; отъ времени до времени сражавшіеся уходили туда выкурить трубку, выпить стаканчикъ и потомъ снова принимались драться. Заблудившаяся собака визжала и возбуждала хохотъ.

Какой-то раненый ударился о плечо Фредерика и захришёлъ. При этомъ выстрёлъ, направленномъ быть можетъ въ него, Фредерикъ почувствовалъ ярость и бросился впередъ, но національный гвардеецъ остановилъ его словами: «Будетъ! король увхалъ, и если вы не върите, подите сами посмотрите». Эта

фраза успокоила Фредерика.

Карусельская площадь имъла спокойный видъ. Нантскій отель продолжаль возвышаться на ней одиноко, и дома позади его, луврскій куполь противь, длинная деревянная галлерея направо и пустая мъстность, простиравшаяся до бараковь мелкихъ тортовцевъ, были словно погружены въ сърую массу воздуха, гдъ отдаленный шумъ мъшался, казалось, съ густымъ туманомъ; между тъмъ, какъ на другомъ концъ площади, солнечный свътъ, упавшій на фасадъ Тюльерійскаго дворца сквозь раздвинувшееся облако, выдълиль бълизну всъхъ оконъ. Возлъ Тріумфальной Арки лежала убитая лошадь; за ръшетками виднълись группы въ пять, шесть человъкъ; двери дворца были растворены и лакеи, стоявшіе на порогъ, пропускали желающихъ войти въ него.

Въ нижнемъ этажъ, въ небольшой залъ, приготовлены были чашки кофею съ молокомъ. Нъкоторые любопытные усълись за столы, шутя и смъясь; другіе оставались стоя, и между ними — извощикъ. Онъ взялъ въ объ руки хрустальную вазочку съ толченымъ сахаромъ, безпокойно оглянулся на право и на лъво и принялся съ жадностію ъсть, погрузивъ свой носъ въ

хрусталь:

Внизу большой лестницы какой-то человекь записываль свое имя въ книгу. Фридерикь узналь Гюссоннэ. «Я поступаю ко двору», сказаль онь. «Какова шутка-то, а»?—«Взойдемъ наверхъ». Они вступили въ залу маршаловъ. Портреты этихъ знаменитостей, исключая портрета Бюжо, проколотаго въ животъ, остались не-

прикосновенными. Огромная стрёлка часовъ показывала двадцать минутъ второго. Вдругъ раздалась Марсельеза. Гюсоннэ и Фредерикъ нагнулись надъ перилами. То былъ народъ. Онъ шумно бросился на лёстницу неудержимой, бурной волной, потрясая открытыми головами, касками, красными шапками, штыками. Взойдя, онъ разсыпался и пъсня умолкла. Слышался только шумъ шаговъ и голосовъ. Безобидная толна довольствовалась однимъ глазъньемъ. Лишь изръдка, въ тъснотъ, локоть выбивалъ стекло, сталкиваль вазу или статуэтку. Лица у всёхъ были красны и потъ выступалъ на нихъ большими каплями. Гюсоннэ замътилъ: «Герои пахнутъ дурно». — «Вамъ только бы острить», возразиль Фредерикъ. Тъснимые со всъхъ сторонъ, они, противъ воли, вошли въ залу, гдъ возвышался надъ трономъ балдахинъ изъ краснаго бархата. На тронъ, внизу, сидълъ пролетарій съ черной бородой, въ рубашкъ, распахнутой на груди, съ глупымъ, но веселымъ видомъ. Другіе всходили по ступенькамъ, чтобъ състь на его мъсто. «Что за миоъ»! сказалъ Гюсоннэ. «Вотъ народъ - государь»! Тронное кресло было поднято и, переваливаясь то въ ту, то въ другую сторону, пронесено по всей залъ. «Saperlotte! Какъ онъ качается! Корабль государства колеблется на бурномъ моръ. Посмотрите, онъ канканируетъ, канканируетъ»! Его поднесли къ окну и со свистомъ выбросили вонъ.— «Бѣдный старецъ»! сказаль Гюсоннэ, глядя какъ тронное креслоупало въ садъ, гдв его живо подхватили, чтобъ пронести до Бастилін и затьмь сжечь. По в пользерово задачного в односнюють

Яростная радость охватила толиу, словно на мёстё трона уже явилось безграничное благоденствіе; и народъ, не столькоизъ мщенія, сколько для того, чтобъ утвердить свою побъду, биль, ломаль и рваль стекла, зеркала, люстры, подсвичники, столы, стулья, табуреты, всякую мебель, даже альбомы съ рисунками, даже рабочія корзинки. Поб'єдителю отчего же и непозабавиться! Чернь закутывалась, смѣясь, въ кружева и кашемиръ. Золотая бахрома обвивала рукава блузъ, шляны со страусовыми перьями украшали головы кузнецовъ, ленты Почетнаго-Легіона опоясывали станъ проститутокъ. Каждый удовлетворялъсвоему капризу: одни плясали, другіе пили. Въ комнатъ королевы женщина наводила помадою глянецъ на свои повязки; за ширмою два любителя играли въ карты; Гюсоннэ показалъ Фредерику человъка, который, облокотившись на балконъ, курилъ свою трубочку; сумасбродство увеличивалось подъ безпрерывный звукъ разбиваемаго хрусталя и фаянса. Затемъ оно приняломрачный колорить; непристойное любопытство побуждало открывать всв комнатки, всв уголки, всв шкафики. Каторжники

запускали свои руки въ постель принцессъ и валялись на ней, утвшая себя этимъ за то, что не могли ихъ изнасиловать. Фитуры, еще болье мрачныя, тихо бродили, отыскивая что-нибудь украсть; но народу было много, только онъ и виднълся во всей анфиладъ комнатъ между позолотою, въ облакъ пыли. Грудь рскоренно дышала, духота становилась невыносимою и пріятели увшились выдти на воздухъ. Въ передней, на кучв платьевъ, стояла публичная женщина, въ видъ статуи свободы, неподвижная, страшная, съ широко-открытыми глазами. Полицейские снимали шапки и низко кланялись народу. Гюсоннэ и Фредерикъ радовались этому. Пройдясь немного, они вернулись въ Пале-Рояль. Передъ улицей Фроманто, на солом'в, накиданы были труны солдать. Друзья прошли мимо равнодушно и гордились своимъ спокойствіемъ. Дворецъ быль полонъ народу. На внутреннемъ дворъ горъло семь костровъ. Изъ оконъ летъли фортепіано, комоды, столовые часы. Пожарныя трубы выбрасывали воду до крышъ; нъсколько бездъльниковъ старались разрубить ихъ саблями. Фредерикъ просилъ одного политехника вступиться въ это, но тотъ его не понялъ. Вокругъ, въ двухъ галлереяхъ, овдадъвъ погребами, народъ пилъ въ волю; вино текло ручьями и подмывало ноги. — «Уйдемъ отсюда», сказалъ Гюсоннэ, «этотъ народъ противенъ мнъ». Вдоль Орлеанской галлереи, лежали раненые на матрасахъ, покрытые пурпурными занавъсами и маленькія буржуазки приносили имъ бульонъ и белье. «Какъ бы то ни было, сказаль Фридерикъ, а я нахожу, что народъ ведеть себя превосходно». Большія сёни были наполнены толпою, рвавшеюся въ верхніе этажи, чтобъ докончить истребленіе, а національные гвардейцы не пускали ее; впереди всъхъ и съ особеннымъ азартомъ проталкивался Арну. Пріятели вошли въ Тюльерійскій садъ и свли на лавку; оба такъ устали, что не могли говорить. Во встхъ окнахъ чердаковъ дворца показались лакеи, которые рвали свои ливреи и бросали въ садъ въ знакъ отреченія. Народъ освисталь ихъ. Они скрылись. Но вниманіе Гюсоннэ и Фридерика привлекъ къ себь высокій малый, который быстро шель между деревьями, съ ружьемъ на плечъ; сумка съ патронами стягивала ему талію, лобъ быль обвязань платкомъ. Это — Дюсардье; онъ бросился въ объятія къ нимъ: — «Ахъ, какое счастье! друзья мои!» сказаль онъ, насилу переводя дыханіе отъ утомленія. Онъ быль на ногахъ въ теченін 48 часовъ, работаль на баррикадахъ Латинскаго квартала, сражался въ улицъ Рамбюто, спасъ трехъ драгуновъ, вступиль въ Тюльери съ колонною Дюнойе, потомъ отправился въ палату, затъмъ въ городскую ратушу.

чіе и хозяева обнимаются! ахъ, еслибъ знали вы, что я видълъ! что за храбрый народъ! какъ все это отлично»! И, не зам'ятивъ, что собесъдники его были безъ оружія, онъ продолжаль: «Я быль убъждень, что встрычу вась здысь! Одно время было очень трудно, но ничего». Капля крови заструилась по его щекъ и, на вопросы друзей, онъ отвѣчалъ: — «О, пустякъ: царапина штыкомъ». — «Однако, вы бы позаботились о ней». — «Вотъ еще: я крѣпокъ! что за важность! Республика провозглашена! вотъ когда мы будемъ счастливы! Я сейчасъ слышаль, какъ говорили журналисты: Польша, говорять, будеть освобождена, Италія! Нътъ болъе королей! понимаете ли? Вся вселенная свободна, вся вселенная!» И, окинувъ горизонтъ взглядомъ, онъ принялъгордую осанку. Въ это время длинная вереница людей пробъгала по террасв къ водв. - «Ахъ, чортъ возьми, я совсвиъ забылъ, сказалъ онъ: вѣдь укрѣпленія еще заняты. Надо пойти туда! прощайте!» Онъ оглянулся потомъ и, потрясая ружьемъсвоимъ, закричалъ: «Да здравствуетъ республика!»

Вскор со всёхъ сторонъ послышались выстрёлы: то победители разряжали ружья. Хотя Фредерикъ не былъ воиномъ, но гальская кровь въ немъ возрадовалась. Притягательная сила воодушевленной толпы овладёла имъ. Онъ съ наслажденіемъ вдыхалъ въ себя воздухъ грозы, полный запахомъ пороха, и въто же время содрогался подъ наплывомъ неизмёримой любви, высокой, всеобнимающей нёжности, словно сердце цёлаго человенества билось въ груди его. Гюсоннэ зёвалъ, но поспёшилънаписать въ газету восторженный отчетъ о событіяхъ дня, и подписался.

Вечеромъ, при свътъ факеловъ, провозглашено было временное правительство. Фредерикъ вернулся домой только къ полуночи, совершенно разбитый усталостію. — «Ну, сказалъ онъсвоему лакею, собираясь раздъваться, ты доволенъ?» — «Конечно, сударь, но я не люблю когда народъ волнуется».

#### XV.

Розанетта помирилась съ республикой, когда ув фрилъ ее Фредерикъ, что все будетъ мирно и тихо; она объявила себя за эту форму правленія съ такою же готовностію, какъ и монсиньоръ архіепископъ парижскій, какъ судебная власть, государственный сов фтъ, институтъ, маршалы Франціи, Шангарнье и Фаллу, вс бонапартисты, вс легитимисты и значительное число орлеанистовъ. Съ большимъ удовольствіемъ гуляла она съ Фреде-

рикомъ по улицамъ Парижа, который въ первые дни послъ революціи представляль оригинальный видь. Партіи притихли; въ теченіе перваго м'єсяца почти всі повторяли фразу Ламартина о красномъ знамени, «которое обощло только Марсово поле. между тъмъ какъ трехцвътное знамя», и пр.; и всъ устроплись подъ его тенью, причемъ каждая партія видела только собственный двётъ, разсчитывая усилиться впоследствіи и вырвать другіе цвьта. Но пока вражда затаплась, надежды возростали. народъ выказываль необыкновенную тихость и добродушіе нрава. На лицахъ виднълась гордость побъды. Никто ни сидълъ дома: небрежность костюма отмъняла общественные ранги; въ петличкахъ у всёхъ виднёлись розетки; въ окнахъ — знамена: на ствнахъ — афиши самыхъ разнообразныхъ цввтовъ, среди бульваровъ - кружки для раненыхъ; въ окнахъ магазиновъ каррикатуры на Луи-Филиппа, котораго изображали пирожникомъ, фигляромъ, собакой, піявкой; духовныя процессіи, благословляющія республику; безсчетныя депутаціи къ временному правительству, отъ котораго каждое ремесло, каждая промышленность ожидали радикального исцеленія отъ ранъ. Депутація отъ художниковъ, гдв находился и Пеллеренъ, требовала учрежденія форума искусствъ, чего-то въ родѣ биржи, гдѣ-бы обсуждались эстетические вопросы. Гражданинъ Режамбаръ. услышавъ объ этомъ, разразился цёлымъ потокомъ речей противъ шутовства и какой-то безалаберности, которую онъ всюду замъчаль. Онъ быль всъмъ недоволень, особенно тъмъ, что Франція тотчасъ-же не пріобрѣла Рейна, не вступила въ свои естественныя границы. При имени Ламартина онъ пожималъ плечами: Ледрю-Ролленъ «не удовлетворялъ положенію»; Дюпонъ (de l'Eure) старый дуралей; Альберъ-идіотъ; Луи Бланъ-утопистъ; Бланки-человъкъ чрезвычайно опасный. Онъ видълъ уже, какъ реакція поднимаеть голову, какъ, въ угоду буржуазіи, «собственность» возводилась въ религіозное начало, и нападки на нее назывались святотатствомъ. «Берегитесь, какъ-бы не подледи у васъ республику», говорилъ Режамбаръ и съ яростью ловилъ неблагопріятныя для временного правительства въсти и распространяль ихъ неутомимо.

Изъ всѣхъ французовъ едва-ли не болѣе всѣхъ трусилъ г. Дамбрёзъ. Новое положеніе вещей угрожало его состоянію и обманывало его опытность. Такан прекрасная система! такой муд-

рый король! можно-ли было ожидать!

На другой же день посл'в революціи онъ отпустиль трехъ лакеевъ, продаль своихъ лошадей, купиль ингкую шляпу, чтобъ выходить въ ней на улицу, и даже думаль отпустить себ'в бо-

роду. Окруживъ себя журналами, наиболъе враждебными своимъ идеямъ, онъ запирался дома и погружался въ мрачныя думы. Въ это время, раздумывая о своихъ знакомыхъ, которые могли бы если не служить ему, то защитить его при случай, онъ вспомниль о Фредерикв. Мартинонь, часто посвщавшій Дамбрёза, раздёляль его мивнія на счеть Фредерика: его можно предложить въ депутаты отъ Ножана и затемъ направить его надлежащимъ образомъ. Мартинонъ принималъ не безкорыстное участіе въ Дамбрёзъ, онъ ухаживаль за его некрасивой племянницей, въ которой совершенно основательно подозрѣвалъ его незаконную дочь. Съ своей стороны, m-lle Цецилія засматривалась на статнаго мужчину, который ум'яль устроить свою карьеру такъ талантливо. Вмъстъ съ Мартинономъ, Дамбрёзъ пришелъ къ Фредерику, выразиль свою радость по случаю революціи, говориль, что отъ всего сердца принимаетъ «нашъ возвышенный девизъ: свобода, равенство и братство, потому что въ душъ всегда былъ республиканцемъ». Если же онъ вотироваль, во время монархіи, съ министерствомъ, то единственно потому, чтобъ ускорить его паденіе; онъ даже напаль на Гизо и восхитился Ламартиномъ. Мало этого, онъ заявляль свои симпатіи къ рабочимь: «В'єдь по правдъ, мы всъ рабочіе». И онъ простеръ свое безпристрастіе до того, что призналь за Прудономъ логику. О, у него много логики! чорть!» Мартинонъ подтверждаль эти ръчи одобрительными замъчаніями; онъ также думаль, что слъдуеть «откровенно пристать къ республикъ и говорилъ о своемъ отцъ-хлъбопащцъ и гордился тъмъ, что вышелъ прямо изъ народа.

Не трудно было польстить самолюбію Фредерика и уговорить . его предстать на выборы. Онъ объщался приготовить свою программу и черезъ нъсколько дней дъйствительно принесъ ее къ Дамбрёзу. Въ передней обратила на себя его внимание картина Пеллерена, изображавшая республику, или прогрессъ, или цивилизацію, подъ видомъ Іисуса Христа, управляющаго локомотивомъ, бъгущимъ черезъ дъвственный лъсъ. — «Какая пакость»! воскликнуль онъ громко. — «Неправда ли»? раздался за нимъ голось Дамбреза, который воображаль, что замычание Фредерика относилось не къ рисунку, а къ ученію, возвеличенному картиной. Но программа Фредерика разочаровала его: онъ требовалъ свободы торговли, налогъ на ренту, налогъ прогрессивный, европейскую федерацію, образованіе народа, широкое поощреніе искусствъ. «Гдъ бъда, если страна дастъ такимъ людямъ, какъ Викторь Гюго и Поль Делакроа по сту тысячь ежегоднаго дохода»? Рычь кончалась совытомы высшимы классамы: «Не жалъйте ничего, о богачи! давайте! давайте!» Дамбрезъ слушаль его

съ блёднымъ лицомъ и расхвалилъ форму рёчи, чтобъ не касаться ен сущности. Когда Фредерикъ ушелъ, онъ съ ужасомъ сталъ говорить о его программё Мартинону, который старался его успокоить. Вёдь выборы назначены еще на 23 апрёля, до того времени консервативная партія успёстъ взять верхъ: вёдь ужъ выгнали изъ многихъ городовъ коммиссаровъ временного правительства; но Дамбрёзу необходимо самому представиться на выборы, и Мартинонъ съ этого времени сдёлался секретаремъ

его и окружиль его сыновними заботами.

Между темъ Фредерикъ искалъ себе друзей и поддержки. Розанетта одобрила его планъ. Находившійся тутъ Дельмаръ объявилъ, что онъ явится кандидатомъ на выборы отъ сенскаго округа. M-lle Ватнацъ тоже высказалась въ пользу Фредерика. Она принадлежала въ тъмъ парижанкамъ, которыя ежедневно либо дають уроки, либо хлопочать о томъ, чтобъ сбыть свои рисунки, свои статейки и вечеромъ, возвратившись домой, коекакъ объдаютъ и потомъ, поставивъ ноги на грелку, при свътъ бъдной дампы, мечтають о дюбви, о семьъ, о счастіи, о состояніи, о всемъ томъ, чего имъ недостаетъ. Подобно многимъ, она привътствовала революцію, какъ эпоху мщенія, и предалась самой ярой пропагандъ соціализма. Но освобожденіе пролетарія, по мнѣнію ея, было возможно только посредствомъ освобожденія женщины. Она желала допущенія женщинъ ко всімь должностямъ, измѣненія законовъ о бракѣ и права женщинъ отыскивать отцовъ для незаконныхъ дътей. Она желала, чтобъ кормилицы и акушерки были чиновницами съ жалованьемъ отъ государства, чтобъ учреждены были присяжные для оценки женскихъ произведеній, политехничная школа для женщинъ, національная гвардія для женщинъ, все для женщинъ, и такъ какъ правительство не признавало правъ ихъ, то онъ должны были взять ихъ силою. Десять тысячь гражданокъ, вооруженныхъ хорошими ружьями, могли заставить трепетать правительство. Кандидатура Фредерика казалась ей благопріятною такимъ идеямъ. Делорье пришлось написать въ провинцію. Онъ успъль въ самый день революціи пронивнуть въ Ледрю-Ролленю и получить мъсто, «миссію» въ провинцію. Идіотская оппозиція, встреченная тамъ коммиссаромъ правительства, еще увеличила его либерализмъ и онъ немедленно прислаль пріятелю надлежащія ув'єщанія.

Надо было побывать въ клубахъ и поискать поддержки еще тамъ. Вмѣстѣ съ Дельмаромъ, они обошли всѣ, или почти всѣ, красные и голубые, яростные и спокойные, пуританскіе и непризнававшіе нравственности, мистическіе, тѣ, гдѣ декретировалась смерть королямъ, и тѣ, гдѣ обнаруживали мошенничество торгов-

цевь; и всюду жильцы проклинали домохозяевь, блуза задъвала фракъ, богатые вооружались противъ бъдныхъ. Многіе требовали вознагражденія въ качеств' мучениковъ полиціи, другіе просили денегь для того, чтобъ пустить въ ходъ свои изобретенія, третьи излагали планы фаланстеровъ, проекты окружныхъ базаровъ, системы общественнаго благоденствія. Тамъ и сямъ, какъ молнія среди тучи вздора, вдругь раздавалось разумное слово или изъ усть проходимца безъ рубашки, съ перевязью сабли на голой груди, лился потокъ настоящаго красноръчія. Иногда являлись аристократы съ приниженнымъ видомъ, говорившіе плебейскія ръчи и съ намъреніемъ неумывшіе себъ рукъ; но патріоты узнавали ихъ и гнали вонъ. Дельмаръ говорилъ иногда и получалъ рукоплесканія отъ своего кружка, которымъ руководила Ватнацъ; но Фредерикъ не рискнулъ: всъ эти люди казались ему слишкомъ необразованными и слишкомъ враждебными. Тогда Дюсардье отыскаль Клубъ интеллигенціи. Названіе объщало; подговорили знакомыхъ придти: одного архитектора, Пеллерена, Режамбара сь двумя его постоянными спутниками, изъ которыхъ одинъ былъ Компенъ, маленькій, рябой челов'якъ съ красными глазами, а другой быль извъстень подъименемь «барцелонского гражданина».

Они вошли въ большую комнату съ трибуною и лавками. На лавкахъ впереди сидъли большею частію плохіе живописцы, непризнанные сочинители и артисты; кое-гдъ виднълись женщины и рабочіе; вся глубина залы наполнена была рабочими, которые пришли сюда отъ бездълья или приведены были ораторами для рукоплесканій. Фредерикъ сълъ между Дюсардье и Режамбаромъ, а Дельмаръ остался стоять. На президентскомъ мъстъ ноявился Сенекаль, къ большому огорченію Фредерика; толиа привътствовала его радостно. Онъ быль изъ тъхъ, которые 25-го февраля требовали немедленной организаціи труда, а на другой день, въ Прадо, высказывались за нападение на ратушу; такъ какъ въ это время всякій копироваль какого-нибудь изв'єстнаго революціонера, Сенъ-Жюста, Дантона, Марата, Сенекаль старался походить на Бланки, подражавшаго Робеспьеру. Черныя перчатки, волоса щеткой придавали ему видъ строгій и чрезвычайно приличный. Онъ открылъ собраніе объявленіемъ правъ человъка — это было обыкновеніе. Затёмъ чей-то голосъ началь-было напъвать пъсню Беранже «Народныя воспоминанія», но быль прерванъ другими: «нътъ, нътъ, не эту!» — «Шапку!» завыли въ глубинъ залы, и хоръ запълъ современное стихотвореніе:

> Пляну долой передъ шанкой, На колъни передъ рабочимъ!

😱 По слову президента, собраніе смолкло. Тогда одинъ изъ

секретарей сообщиль содержание полученныхъ писемъ.

— «Молодые люди изв'вщають, что они сжигають каждый вечерь передъ Пантеономъ нумера газеты «l'Assemblée Nationale» и просять всёхъ патріотовъ следовать ихъ прим'еру».

- «Браво! принимаемъ»! отв'вчала толна.

— «Гражданинъ Жанъ-Жакъ Лангренё, типографщикъ, предлагаетъ воздвигнуть памятникъ мученикамъ термидора.»

Раздались рукоплесканія; н'якоторые наклонились къ своимъ

сосъдямъ, чтобъ узнать, что это за мученики термидора.

— Мишель - Эваристъ Венсенъ, бывшій профессоръ, выражаєть желаніе, чтобъ европейская демократія приняла единство языка. Можно бы избрать одинъ изъ мертвыхъ языковъ,

напримъръ усовершенствованный латинскій.

Последовали противоречія и завязался споръ. Маленькій старичокъ, въ золотыхъ очкахъ, попросилъ слова для сообщенія весьма важнаго документа, и сталъ читать записку о распредёленіи налоговъ. Цифры лились нескончаемо. Нетерпеніе выразилось сначала шопотомъ, потомъ говоромъ; ничто его не смущало. Раздались свистки, стали кричать ему «Азоръ». Сенекаль обуздываль публику; ораторъ продолжаль какъ машина. Пришлось взять его за локоть, чтобъ остановить. Добродушный старичокъ удивился и, тихо поднявъ очки, сказалъ: «Извините, граждане, извините! я удаляюсь! тысячу разъ прошу извиненія!»

Президенть объявиль, что переходить къ важному вопросу о выборахъ и просилъ желающихъ быть довъренными народа заявить о себъ. Прежде всъхъ подняль руку человъкъ въ сутанъ, назвавшій себя священникомъ и агрономомъ и авторомъ сочиненія Объ удобреніи. Ему посов'єтовали удалиться въ земледельческій клубъ, а на трибуну вошель патріоть въ блузъ, широкоплечій, съ добродушнымъ, простоватымъ лицомъ и длинными черными волосами. Онъ бросиль на собрание взглядъ почти сладострастный, откинуль назадь голову и сказаль: «Вы отвергли, о братья мои! священника, и вы хорошо сдёлали; но вы отвергли его не потому, что не уважаете религи, ибо мы всв религіозны; не потому также, что онъ священникъ, ибо мы всъ священники! рабочій — такой же священникъ, какъ и основатель соціализма, Госнодь нашъ Інсусъ Христосъ. Настало время насадить на земл'в царство божіе, ибо Евангеліе примо ведеть къ началамъ 89 года. За уничтожениемъ рабства должно слъдовать уничтожение пролетариата; ибо было время злобы — начинается время любви. Христіанство есть замковый камень свода и фундаментъ новаго зданія...>

Кто-то позволилъ себъ колкую остроту. Ораторъ остановился и начался скандалъ. Почти всъ вскочили на скамейки и, грозя кулаками, кричали: «Атеистъ! аристократъ! каналья!»

— «Я аристократь? что вы?» Колокольчику президента и крикамъ «къ порядку! къ порядку!» удалось возстановить тишину, и виновникъ безпорядка объяснилъ, что съ священниками никогда не сделаешь дела, и такъ какъ граждане заинтересованы въ государственной экономіи, то было бы чудесно уничтожить деркви, святыя дароносицы и наконецъ всв вероисповеданія. Кто-то выразиль, что онъ идеть ужъ слишкомъ далеко. — «Да, я иду далеко; но когда корабль подхвачень бурею».... — «Позвольте, но уничтожить разомъ, однимъ ударомъ, безъ разбора, какъ каменьщикъ».... - «Вы оскорбляете каменьщиковъ!» воскликнуль гражданинь, запачканный глиной; онь сталь браниться и льзть въ драку; три человъка насилу его выпроводили вонъ. Между тъмъ рабочій продолжаль оставаться на трибунь; секретари сказали ему, чтобъ онъ сошелъ; онъ протестовалъ: - «Вы не помъщаете мнъ восклицать: въчная любовь къ нашей милой Франціи! вѣчная любовь къ республикѣ!» — «Граждане!» сказалъ Компенъ, «граждане! Я думаю, что следовало бы дать большее распространение телячьей головъ ».... Всъ смолкли, полагая, что дурно разслышали. — «Да, телячьей головъ!» Всъ триста человъвъ разомъ прыснули со смъху. Зданіе затряслось. Компенъ сердитымъ голосомъ продолжалъ: — «Какъ! вы не знаете телячьей головы?» Смъхъ усилился; многіе хватались за животъ, нъкоторые упали подъ лавки. Компенъ бросился къ Режамбару и хотель его увести вонь. -- «Неть, я останусь до конца», сказалъ гражданинъ 1). Пеллерену удалось вставить свое предложеніе: «Желаль бы я знать, гдв же туть кандидать искусствь? Я написалъ картину».... — «Намъ нечего дълать съ картинами», возразилъ ему одинъ; другой пошелъ дальше: «Развъ правительство не должно было уничтожить указомъ проституцію и бъдность?» Эта фраза тотчасъ снискала ему расположение народа и онъ разразился противъ разврата большихъ городовъ, говориль, что следовало бы хватать буржуа при выходе изъ Maison d'or и плевать имъ въ лицо, что народъ несетъ налоги на распутство богачей, напр. содержание театровъ, большое жалованье актерамъ.... Дельмаръ вскочилъ на трибуну и объявилъ,

<sup>1)</sup> Англійскіе индепенденты, пародируя церемонію 30 января, которую праздновали розлисты, учредили годичный банкеть, за которымъ вли телячьи головы и пили красное вино изъ телячьихъ череповъ, произнося тосты за истребленіе Стюартовъ. Посль термидора террористы основали подобное же братство.

что онъ презираетъ подобныя плоскія обвиненія, и распространился о цивилизаторской миссіи актера; но онъ желалъ реформы театровъ и прежде всего — уничтоженія всякихъ дирекцій, всякихъ привилегій. Толпа воодушевилась игрою актера и съ разныхъ сторонъ раздались голоса: «Долой академіи, институтъ, миссіи, университетскія степени!» — «Сохранимъ университетскія степени», сказалъ Сенекаль, «но пусть ихъ присуждаетъ всеобщая подача голосовъ, народъ, этотъ единственный справедливый судья!» Затѣмъ онъ гнѣвно заговорилъ о богачахъ и страданіяхъ бѣдняка. Толпа привѣтствовала эту рѣчь такими рукоплесканіями, что Сенекаль долженъ былъ на время остановиться. Когда все стихло, онъ продолжалъ догматическимъ тономъ, какъ будто читалъ законы; право наслѣдства должно быть уничтожено, для рабочихъ долженъ быть основанъ общественный фондъ, и проч.

Возвращаясь къ выборамъ, онъ сказалъ:

-- «Намъ нужны граждане чистые, люди совершенно новые! Кто желаеть?» Фредерикъ поднялся; друзья привътствовали его одобреніемъ. Но Сенекаль, принявъ позу Фукье-Тенвиля, началь его допрашивать объ имени, фамиліи, образ'в жизни и проч. Кусая губы, Фредерикъ отвъчалъ ему общими мъстами. — «Не видить ли кто-нибудь препятствій этой кандидатурь?»—«Ньть, ньть!» — «Такъ я вижу, сказалъ Сенекаль. Гражданинъ Моро отказался дать извёстную сумму для одного демократическаго учрежденія и 22-го февраля, несмотря на предупрежденіе, не явился на свиданіе, назначенное на площади Пантеона». — «Клянусь, что я видълъ его въ Тюльери!» воскликнулъ Дюсардье. — «Можете ли вы поклясться, что видели его въ Пантеоне?» Дюсардые опустиль голову. — «Не можете ли вы представить какого-нибудь патріота, который бы поручился за вась?» — «Я», сказаль Дюсардые. — «Васъ недостаточно». Фредерикъ толкнуль Режамбара. — «Да, правда, правда— пора», сказалъ онъ, и повлекъ за собою на эстраду испанца: «Позвольте мнѣ, граждане, представить вамъ барцелонскаго патріота». Патріотъ низко раскланялся и, приложивъ руку въ сердцу, началъ: «Cuidadanos! macho aprecio el honor».... — «Я прошу слова», кричаль Фредерикь. — «Desde que se proclamo la constitucion de Cadiz», продолжаль патріоть по-испански. — «Но, граждане», пытался Фредерикъ заставить себя слушать. — «El martes prosimo tendra lugar», продолжаль испанецъ. — «Это, наконецъ, глупо! никто ничего не понимаетъ.» Это выражение раздражило толну. — «Вонъ, вонъ!» — «Кто вонъ, я?» спросилъ Фредерикъ. — «Вы!» величаво произнесъ Сенекаль: «выходите!» Фредерикъ поднялся, чтобы выдти и голосъ иберійца преслъдоваль ero: «Y todos los espanoles ver alli reunidas los

deputaciones de los clubs y de la milica nacional». — «Аристократь!» крикнуль Фредерику одинъ изъ толпы, показывая

ему кулакъ.

Оскорбленный и уничтоженный, Фредерикъ бросился на улицу, упрекалъ себя за преданность народу, но не думалъ о томъ, что обвиненія, выставленныя противъ него, были во всякомъ случав справедливы. «Что за ослы! что за глупцы!» говорилъ онъ, и сравнивая себя съ ними, онъ нъсколько успокоивалъ раны своей гордости.

#### XVI.

Возвратившись домой, онъ засталъ Розанетту за починкою платья. Такое занятіе удивило его. «Это все твоя республика», сказала она. — «Почему-жъ моя республика?» — «А то моя, что ли?» и она принялась упрекать его за все, что происходило во Франціи въ теченіи двухъ последнихъ месяцевь; обвиняла его за то, что онъ произвелъ революцію, что онъ сделался причиною общаго разоренія, отъбзда богатыхъ иностранцевъ изъ Парижа и что она умреть, наконець, въ госпиталь все черезъ него же. Замътивъ изъ его словъ, что онъ потерпълъ поражение въ клубь, она продолжала: «Тъмъ лучше! Впередъ наука! Ты поразмысли немножко. Въдь въ каждой странъ, какъ и въ каждомъ домѣ, необходимъ хозяинъ, иначе все пойдетъ вверхъ дномъ. Кому неизвъстно, что Ледрю-Ролленъ весь въ долгахъ? А что касается Ламартина, то какъ это можно, чтобъ поэтъ понималъ что-нибудь въ политикъ? Ты не качай головой - въдь это правда. Посмотри, сколько магазиновъ разорилось съ твоею республикой. Да и я знаю этихъ республиканцевъ, каковы они».

Раздраженіе Розанетты возрастало. Ватнацъ приводила ее своими рѣчами въ негодованіе. Разъ, по поводу одной выходки Гюсоннэ въ женскомъ клубѣ, Розапетта стала хвалить его и говорила, что она надѣнетъ мужское платье собственно для того, чтобъ пойти въ женскій клубъ, вразумить женщинъ и пересѣчь ихъ. По ея мнѣнію, женщины созданы только для любви, для воспитанія дѣтей и веденія хозяйства. Ватнацъ возражала ей, ссылаясь на исторію культуры. — «А, ты теперь и культуру узнала»! — «Отчего же и не знать ее? Дѣло идетъ о человѣчествѣ и его будущемъ». — «Ты лучше бы о себѣ заботилась». — «Это мое дѣло». Фредерикъ вмѣшался въ разговоръ. Ватнацъ разгорячилась и стала поддерживать даже коммунизмъ. — «Что за дичь»! сказала Розанетта. «Развѣ это можетъ быть когда-

нибудь»?—«Отчего и не быть? Я укажу тебѣ на ессеніянъ, на моравскихъ братьевъ, на іезуитовъ въ Парагваѣ, на семейство Пенгонъ въ Оверни». Она развивала эту тему съ большою горячностію и, сильно жестикулируя, задѣла цѣпочкою своихъ часовъ за связку брелоковъ, между которыми Розанетта замѣтила золотого барашка, котораго она подарила когда-то Дельмару. Это обстоятельство вывело ее изъ себя, и двѣ женщины окончательно разсорились, причемъ Ватнацъ пригрозила Розанеттѣ, которая была должна ей нѣсколько тысячъ франковъ.

Причина раздражительности Розанетты заключалась именно не то что въ недостаткъ, а въ отсутствии изобилия въ деньгахъ. У Фредерика она ни за что не стала бы просить, боясь потерять его любовь; Арну, съ которымъ она продолжала тайкомъ отъ Фредерика поддерживать любовныя связи, не могъ ей платить ничего, потому что дёла его окончательно пришли въ упадокъ, хотя онъ не унываль и чувствоваль какое-то особенное наслаждение водить Фредерика за носъ. Онъ даже еще больше полюбиль его. Состоя въ національной гвардіи, онъ однажды просиль Фредерика побыть за него сутки, такъ какъ ему необходимо было по дёламъ побывать въ провинціи. Фредерикъ согласился, никакъ не воображая, что Арну хотълъ провести это время у Розанетты, а вовсе не въ провинціи. Ночью, однако, онъ вернулся и, чтобъ вознаградить Фредерика, предложилъ ему отужинать вибств. «Я только воть сосну немножко», сказаль онъ, и растянулся на своей походной кровати. Фредерика кусали блохи и онъ занялся наблюденіемъ и размышленіемъ. Арну спаль, раскидавь руки; дуло ружья какь разъ упирало ему подъ мышку, а прикладъ былъ въ сторонв. Фредерикъ заметилъ это и испугался. — «Нѣтъ, я напрасно безпокоюсь! Тутъ бояться нечего. А что, еслибъ онъ въ самомъ дълъ умеръ». И тотчасъ передъ Фредерикомъ развернулись обольстительныя картины. Онъ вообразиль себя съ нею, ночью, въ дорожной каретъ; потомъ у берега ръки лътнимъ вечеромъ и, наконецъ, у себя дома при свътъ лампы. Онъ остановился даже на хозяйственныхъ разсчетахъ, на распредъленіи прислуги, созерцая и предвиушая свое счастіе. И чтобъ осуществить его — стоило только поднять и опустить курокъ ружья. Это можно было сдёлать большимъ нальцемъ ноги; раздался бы выстрель, который приписали бы случаю, и все кончено. Фредерикъ пространно разработалъ эту идею, какъ драматургъ, развивающій свой сюжетъ. Вдругъ ему показалось, что она не далека отъ своего осуществленія, что онь этому способствоваль бы, этого желаль бы и ужась объяль его; но и среди этого ужаса онъ испытывалъ удовольствіе, чувствуя,

что вывств со страхомъ исчезають и угрызенія совъсти, какъ ствны подъ наводненіемъ.

На другой день утромъ онъ пошелъ къ Розанеттъ, но она съ къмъ-то вышла. Быть можетъ съ Арну? Фредерикъ узналъ про ихъ связь. Отправившись шататься по бульварамъ, онъ встрътиль огромную толну у Сен-Мартенскихъ воротъ. Предоставленное самимъ себъ или върнъе бъдности, значительное число рабочихъ приходило сюда каждый вечеръ. Вопреки закону противъ сборищъ, эти клубы отчаянія умножались съ ужасающею быстротою. Буржуа приходили сюда изъ моды или порисоваться своею дешевою храбростію. Отъ времени до времени въ толиъ раздавались крики: «Да здравствуетъ Наполеонъ! да здравствуетъ Барбесъ! долой Мари!» Безсчетная толпа говорила очень громко и гуль стояль надъ нею, какъ отъ прибоя морскихъ волнъ. Иногда голоса смолкали и вдругъ раздавалась Марсельеза. Подъ боковыми воротами люди таинственнаго вида предлагали трости съ стилетомъ. Группы праздношатающихся ванимали тротуары; на мостовой волновалась густая толна. Цѣлые отряды полицейскихъ выходили изъ переулковъ и тотчасъ же быстро исчезали. Тамъ и сямъ видневшіяся красныя знамена казались пламенемъ.

Фредерикъ встрътилъ тутъ Дамбреза и Мартинона. Они перестали уже кричать: «да здравствуетъ республика» и, нося въ карманахъ кастеты, ругали республику и народъ. Банкиръ съ особенной злобой говорилъ о Ламартинъ (за то, что онъ поддерживалъ Ледрю-Роллена) и вмъстъ съ нимъ о Пьеръ Леру, Прудонъ, Консидеранъ, Ламменэ, обо всъхъ горячихъ головахъ, о соціалистахъ. — «И чего имъ нужно еще? восклицалъ онъ. Въдь уничтожили акцизъ съ мяса и личное задержаніе, — ну и довольно. Теперь пусть убираются вонъ. Счастливаго пути!»

Въ самомъ дёлё, не зная чёмъ питать сто тридцать тысячь человёкъ въ національныхъ мастерскихъ, министръ публичныхъ работъ, на этихъ дняхъ, подписалъ приказъ, приглашающій гражданъ, имѣющихъ отъ 18 до 20 лѣтъ, вступить въ солдаты или отправляться въ провинціи обработывать землю. Эта мѣра возмутила ихъ и въ ней они видѣли начало распаденія республики. Жить вдали отъ столицы огорчало ихъ, какъ ссылка, и въ перспективѣ ждала ихъ смерть отъ лихорадки. Кромѣ того, для многихъ изъ нихъ, привыкшихъ къ работѣ болѣе тонкой, земленашество казалось униженіемъ; надъ ними насмѣялись, ихъ обманули самымъ наглымъ образомъ. Въ случаѣ сопротивленія, противъ нихъ употребятъ силу; они не сомнѣвались въ этомъ и готовились предупредить ее.

Къ девяти часамъ прибыли новыя толны и отъ Сен-Денисскихъ воротъ до Сен-Мартенскихъ образовалась одна темная масса. Зрачки этихъ людей были воспламенены, лица блёдныя и исхудалыя отъ голода, искаженныя страданіемъ. Между темъ сбирались тучи; грозовое небо воодушевляло толиу и она волновалась нерешительно, какъ широкое качаніе шара; въ недрахъ ея чувствовалась неисчислимая животная сила и словно стихійная энергія. Вдругъ она запѣла: «Des lampions! des lampions!» (Плошки! плошки!) Окна многихъ домовъ не освещались и въ нихъ полетели камни. Г. Дамбрёзъ почелъ благоразумнымъ удалиться. Молодые люди сопровождали его. Онъ предвидълъ большія несчастія. Народъ снова могъ нахлынуть въ палату, и по этому случаю онъ разсказаль, какъ 15-го мая его раздавили бы, еслибъ національный гвардеецъ, Жанъ Арну, не взяль его на руки и не поставиль къ сторонкъ. Онъ сталъ хвалить Арну и прибавиль, что на этихъ дняхъ надо будеть пообъдать вмъстъ.

Оставивъ Дамбрёза, Фредерикъ отправился къ Розанеттъ и мрачно объявилъ ей, что она должна выбирать между нимъ и Арну. Она скромно отвъчала, что ничего не понимаетъ въ этихъ намекахъ и что вовсе не любитъ Арну. Фредерикъ увезъ ее изъ Парижа въ Фонтенбло и тамъ нъсколько дней они пріятно провели на лонъ природы и искусства. Розанетта была необыкновенно мила, предупредительна и очаровательна. Они гуляли, говорили другъ другу нъжности; она садилась на лугъ и распускала зонтикъ, а онъ ложился головою къ ней на колъни; или оба ложились на землю, другъ противъ друга и по долгу смотръли другъ другу въ глаза, ничего не говоря. Иногда они слышали издали звукъ барабановъ, которые били въ деревняхъ, при-

зывая жителей защищать Парижъ.

— «А, слышишь! мятежь!» говориль Фредерикь съ презрительной жалостью, такъ ничтожно и презрънно казалось ему все это движение въ сравнении съ ихъ любовью и въчною природою.

И они болтали о разныхъ пустякахъ, возвращаясь къ одному и тому же предмету по сту разъ. Онъ служилъ Розанеттъ горничной и парикмахеромъ. Разъ она забылась даже до того, что сказала свои годы — 29 лътъ.

Она вспомнила свое прошлое. Отецъ ея былъ рабочій, а она помогала ему. Но какъ бъдняга ни старался, жена бранила его и все пропивала. Розанетта вспомнила ихъ комнату, со станками, разставленными врядъ противъ оконъ, горшками на печи, кроватью, шкафомъ и темными палатями, гдъ спала она до 15 лътъ. Вспомнила, какъ однажды пришелъ какой-то толстый господинъ, одътый въ черное, съ манерами святоши. Мать стала съ нимъ

разговаривать, а потомъ черезъ три дня... Розанета остановилась и, бросивъ на Фредерика взглядъ, исполненный безстыдства

и горечи, сказала: «Все было кончено».

— «Такъ какъ онъ былъ женатъ, то меня отвели въ нумеръ гостинницы, сказавъ, что я буду счастлива и что мнѣ сдѣлаютъ хорошій подарокъ. Когда я вошла въ нумеръ — все для меня было тамъ ново, начиная съ мебели и кушаній, разставленныхъ на столѣ, который накрытъ быль на два прибора. Сѣсть было негдѣ, кромѣ дивана. Пружины мягко опустились подо мной, отъ печки вѣяло тепломъ; я не знала что дѣлать. Стоявшій тутъ лакей приглашалъ меня ѣсть. Онъ тотчасъ налилъ мнѣ стаканъ вина; у меня закружилась голова, я хотѣла открыть окно — онъ мнѣ не позволилъ. Кушанья мнѣ не понравились и я набросилась на сласти и все ждала — не знаю, что его задержало; было уже очень поздно, около полуночи и я очень устала; поправляя подушку, чтобъ получше лечь, я нашла подъ нею что-то въ родѣ альбома; то были картинки... извѣстнаго содержанія. Я спала надъ ними, когда онъ вошелъ».

Она опустила голову и задумалась; ноздри ея вздулись. — «Такъ ты страдала, бъдняжка!» — «Да, больше чъмъ ты думаешь... даже утопиться хотъла, но меня вытащили». — «Какъ?» — «Полно объ этомъ... Я люблю тебя, я счастлива — поцълуй меня!...»

# XVII.

Узнавъ изъ газетъ, что Дюсардье раненъ, Фредерикъ рѣшился **\*** бхать въ Парижъ. Розанетта умоляла его, плакала; про\* вздъ былъ очень труденъ, но они все-таки повхали. Розанетту пришлось оставить въ Мелюнъ, въ гостинницъ; самъ онъ кое-какъ добрался на извощикъ до заставы; тутъ извощикъ ссадилъ его. Фредерикъ пошелъ пъшкомъ по грязи. Едва онъ сдълалъ нъсколько шаговъ, какъ часовой загородилъ ему дорогу штыкомъ и четыре человъка схватили его, крича: «Держи его, разбойника, каналью!» Онъ былъ такъ удивленъ, что позволилъ безпрекословно тащить себя въ полицію. По дорогъ встръчались ему баррикады, отряды пѣхоты и національной гвардіи, съ черными лицами, растренанные, съ блуждающими глазами. Они только-что овладъли площадью и разстръляли нъсколько человъкъ; гнъвъ ихъ еще не прошель. Фредерику удалось убъдить капитана, что онъ дъйствительно изъ Фонтенбло прівхалъ, чтобы помочь раненому товарищу. Капитанъ приказаль двумъ солдатамъ отвести его до

сявдующаго носта, отсюда одинъ солдать проводиль его до политехнической школы. Холодный ввтерь оживиль Фредерика. Въ нвкоторыхъ улицахъ не было ни газовыхъ фонарей, ни сввта въ домахъ. Каждыя десять минутъ слышался протяжный крикъ: «Часовые! — Берегись!...» И этотъ крикъ, раздававшійся въ тишинв, отражался вдали, какъ звукъ падающаго въ бездну камня. Изръдка слышались приближавшіеся тяжелые шаги патруля, всегда человъкъ во сто. На углахъ улицъ неподвижно стояли конные драгуны. Время отъ времени, крупнымъ галопомъ, проносился верховой съ эстафетой, и опять все умолкало. Вдали слышался страшный и глухой грохотъ вдущихъ орудій, и сердце сжималось при этихъ звукахъ, не похожихъ на звуки обыкновенные. Казалось, они еще болбе распространяли глубокую, черную тишину. Люди въ бълыхъ блузахъ подходили къ солдатамъ, говорили имъ нто-то и исчезали какъ тъни.

У политехнической школы толпилось множество народу. Женщины стояли у дверей, прося свиданія съ сыновьями своими или мужьями. Ихъ отсылали въ Пантеонъ, превращенный въ складъ труповъ, и не слушали Фредерика; онъ настаивалъ, клялся, что его другь Дюсардье ждеть его, что онь при смерти. Наконецъ, ему дали капрала, чтобъ проводить его въ улицу Сен-Жанъ, въ мерію XII округа. Площадь Пантеона была занята солдатами, спавшими на соломъ. Занималась заря. Бивачные огни тухли. Возмущение оставило въ этомъ кварталъ ужасные слъды. Улицы были взрыты. Въ разрушенныхъ баррикадахъ валялись омнибусы, газовыя трубы, колеса; въ некоторыхъ местахъ чернълись кровяныя лужи. Дома были испещрены пулями, штукатурка съ нихъ обсыпалась; оторванныя ставни держались на одномъ какомъ-нибудь гвоздё и висёли какъ лохмотья. Въ открытыя двери ничего не стало видно, такъ какъ лъстницы обрушились. Внутри комнатъ виднълись оборванные обои и кое-гдъ уцьтвиня изящныя вещицы закон стольный стольный выправний в принаго подправний в принаго подп

Когда Фредерикъ вошелъ въ мерію, національные гвардейцы вели неистощимый разговоръ объ убитыхъ, между прочимъ о парижскомъ архіепископѣ. Говорили, что герцогъ Омальскій отплыль изъ Булони, Барбесъ бѣжалъ въ Венсенъ, между тѣмъ какъ артиллерія идетъ изъ Буржа, а изъ провинціи ожидаютъ подкрѣпленій. Около трехъ часовъ кто-то принесъ доброе изъвъстіе, что парламентеры отъ возставшихъ отправились къ президенту собранія. Всѣ оживились, а такъ такъ у Фредерика оставалось 12 франковъ, то онъ послалъ за дюжиной вина, надѣясь этимъ ускорить свое освобожденіе. Вдругъ раздалась ружейная пальба; попойка остановилась, на Фредерика посмотрѣли

всѣ недовърчиво: «А вдругъ это Генрихъ V».... Во избъжаніе отвътственности, его неревели въ мерію XI округа, откуда и не выпускали до девяти часовъ. Вырвавшись, онъ бросился бъжать до самой набережной Вольтера. У одного открытаго окна сидълъ старикъ и плакалъ, поднявъ глаза вверхъ. Молчаливо текла Сена; небо было ясное; въ Тюльерійскомъ саду раздавалось пѣніе птицъ. Проходя по Карусельской площади, Фредерикъ встрътилъ носилки. Солдаты тотчасъ сдълали на караулъ, а офицеръ, приложивъ руку къ козырьку, сказалъ: «Честь несчастному храбрецу!» Эта фраза сдълалась почти обязательной и произносившій ее всегда, повидимому, былъ торжественно умиленъ. За носилками шла толпа людей съ криками: «Мы отомстимъ вамъ! Мы вамъ отомстимъ».

По бульвару сновали кареты; женщины, сидя на порогахъ, щипали корпію, хотя бунтъ былъ почти усмиренъ: только-что вышедшая прокламація Кавеньяка извѣщала объ этомъ. Въ улицѣ Вивьенъ показался отрядъ подвижной гвардіи; буржуа встрѣтили ихъ восторженными криками, поднимали вверхъ шляпы, рукоплескали, плясали, лѣзли цѣловаться, предлагали вина, а съ балконовъ сыпались на нихъ цвѣты изъ дамскихъ ручекъ. Наконецъ, въ 10 часовъ, Фредерикъ пришелъ къ Дюсардье. Онъ нашелъ его спящимъ въ мансардѣ; изъ сосѣдней комнаты вышла m-lle Ватнацъ, отвела Фредерика въ сторону и разсказала ему,

какъ ранили Дюсардье.

Въ субботу, въ улицъ Лафайетъ, какой то гаменъ, завернувшись въ трехцвътное знамя, взобрался на баррикаду и крикнулъ національнымъ гвардейцамъ: «пойдете ли стрѣлять въ своихъ братьевь»! Дюсардье бросилъ свое ружье, протолкался впередъ, вскочиль на баррикаду и, оттолкнувъ гамена, вырваль у него знамя. Послъ его нашли подъ щебнемъ, раненымъ въ бедро. Ватнацъ пришла въ тотъ же вечеръ ѝ съ тъхъ поръ не покидала его. Фредерикъ посъщалъ больного каждое утро въ теченіи двухъ недъль. Читая въ газетахъ описаніе своего подвига, бъдный малый сильно смущался: можеть быть, ему следовало бы сражаться вмъсть съ блузниками, а не противъ нихъ, потому что имъ надавали столько объщаній и ни одного не исполнили. Ихъ побъдители презирали республику и выказали относительно побъжденныхъ столько безчеловъчія. Нътъ сомнънія, блузники были виноваты, но не совсемъ. Дюсардье мучился при мысли, что онъ могъ сражаться противъ правыхъ. Сенекаль, сидъвшій въ тюльерійскомъ казематъ, у самаго уровня воды, не зналъ подобныхъ угрызеній совъсти. Девятьсотъ заключенныхъ валялись здъсь въ грязи, выпачканные въ порохъ и крови, дрожа отъ лихорадки и

испуская крики отчаянія; мертвыхъ не выносили и трупы лежали между живыми. При каждомъ неожиданномъ стукъ имъ казалось, что идутъ ихъ разстреливать, все бросались въ разныя стороны, бились головами объ ствну и опять падали на свои мъста, до такой степени обезумъвши отъ боли, что самое существование казалось имъ какимъ-то кошемаромъ, мрачной галлюцинаціей. Лампа, виствиая подъ сводомъ, вазалась какимъ-то кровавымъ пятномъ, тамъ и сямъ свътились зеленые и желтые огоньки, порожденные испареніями погреба. Правительство, опасаясь эпидеміи, назначило коммиссію. Но едва предсъдатель ея вошель въ тюрьму, какъ тотчасъ же бросился вонъ. испугавшись запаха экскрементовъ и разлагавшихся труповъ. Когда узники подходили къ отдушинъ, то національные гвардейцы, стоявшіе на часахъ, тыкали въ нихъ штыками для того. чтобы они не-трогали решетки. Победители вообще стали безжалостны и старались отличиться изъ чувства страха, выступившаго изъ всякихъ границъ. Они мстили теперь своимъ противникамъ разомъ за все: за журналы, клубы, сборища, проповъдь соціализма, за все, однимъ словомъ, что происходило въ последніе три мъсяца, и какъ будто наперекоръ побъдъ, равенство (точно въ наказание своимъ защитникамъ и въ насмъщку надъ своими врагами) высказывалось торжественно, но это было равенство безсмысленныхъ скотовъ, равенство въ кровавомъ безстыдствъ, такъ какъ фанатизмъ собственниковъ уравновъщивалъ неистовство неимущихъ: аристократы свиръпствовали какъ ненасытные элодъи и bonnet de coton показала себя столь же отвратительной, какъ bonnet rouge. Въ общественномъ мненіи произошла путаница, словно послъ какого-нибудь громаднаго переворота въ природъ. Разсудительные люди съ этого времени стали идіотами на всю

Рокъ сталъ очень храбръ, даже безразсуденъ. Прівхавши въ Парижъ, 26-го числа, вмёстё съ ножанцами, онъ, вмёсто того, чтобы возвратиться съ ними назадъ, вступилъ въ національную гвардію, расположенную у Тюльери, и обрадовался, что его поставили на часы къ береговому каземату. По крайней мёрё онъ теперь можетъ повелёвать этими разбойниками. Онъ радовался, что ихъ разбили, презирали, и не могъ удержаться отъ ругательствъ надъ ними. Одинъ изъ нихъ, юноша съ длинными русыми волосами, подошелъ къ оконной рёшеткё и попросилъ хлёба. Рокъ приказалъ ему молчать. Молодой человёкъ повторилъ свою просьбу жалобнымъ голосомъ — «хлёба»!

— «Да гдъ же мнъ его взять»! Другіе узники, съ воспаленными зрачками, съ растрепанными бородами, тоже подошли въ

ръшетвъ и тоже закричали: «хлъба»! Рокъ взбъсился, что не признають его власти и, желая напугать ихъ, прицелился; молодой человывь, приподнятый напиравшей толной въ самому верху, откинувъ голову назадъ, крикнулъ еще разъ: --- «хлъба»!---«На! вотъ тебъ хлъбъ»! сказалъ Рокъ, и спустилъ курокъ. Раздался страшный вой, и затъмъ все замолкло. У края ръшетки осталось что - то бълое. Послъ этого : Рокъ воротился домой, такъ какъ у него быль свой домъ въ улица Сен - Мартенъ, тдъ онъ устроиль себъ временную квартиру; разстройства въ хозяйствъ его, причиненныя возмущениемъ, были не послъднею причиною овладъвшей имъ ярости. Теперь ему показалось, что бъда не такъ велика: послъдній его поступокъ, успокоилъ его немного, — точно онъ вознаградилъ себя этимъ.

Луиза отворила ему дверь. Она сказала, что его долгое отсутствіе сильно ее безпокоило: она думала, не ранили ли его или вообще не случилось ли съ нимъ какого несчастія. Эта дочерняя заботливость смягчила Рока; но вдругь Луиза побледнела, чуть не упала въ обморокъ, пошентавшись съ Катериной, служанной своей, которую она посылала разведать о Фреде-

pakkry seiserste finder framerenge findeligt parenter ettand — «Что съ тобой? Что съ тобой?» воскликнулъ отецъ. Она сдълала рукою знакъ, что пустое и, употребивъ необыкновенное усиліе, оправилась. Изъ трактира принесли супъ, но Рокъ былъ слишкомъ взволновань, такъ что за дессертомъ ему сдълалось дурно. Тотчасъ же послали за докторомъ, который прописалъ микстуру. Потомъ Рокъ легъ въ постель, велёлъ себя покрыть потепле, чтобы вспотъть; онъ охаль и вздыхаль. — «Поцълуй своего бъднаго отца, пыпленовъ мой! Охъ, эти революціи»! Дочь сътовала на него за то, что онъ заболъль отъ безпокойства объ ней. — «Да, ты права! отвъчаль онъ, но въдь себя не пересилишь! Я слишкомъ пувствителенъ заверено стар дербари ворого възго отвото

#### XVIII.

Объдъ, о которомъ говорилъ г. Дамбрёзъ, состоялся. Фредеривъ увидель туть г-жу Арну и Луизу, но старался ихъ избъгать. Послъ объда, въ саду онъ вертълся около хозяйки и свътскихъ дамъ, и острилъ передъ ними надъ Луизой, которая не умѣла одѣваться. Его слушали съ удовольствіемъ, и тщеславіе его было польщено какъ нельзя болье. Онъ чувствоваль себя въ настоящей, самой любезной ему средъ. Возвращаться домой пришлось ему вмёстё съ семействами Рокъ и Арну; онъ позпель впередь съ Луизой и увъряль ее, что «любить ее одну и любить не перестанетъ», но что сочетаться теперь бракомъ ему не дозволяють некоторыя высшія соображенія и политическія препятствія, которыя, однако — по крайней мере онъ на-

двется будуть устранены.
Когда въ домв всв улеглись, Луиза встала и, разбудивъ Катерину, объявила ей, что она сейчасъ же хочетъ идти къ Фредерику. Напрасны были представленія Катерины и ръшительный отжазъ сопровождать барышню — Луиза бросилась на улицу одна, Катеринъ пришлось догонять ее и идти вмъстъ. По дорогъ встречались имъ патрули, которые острили надъ двумя женщинами, говорившими, что идуть за докторомъ. Привратникъ сказалъ имъ, что Фредерикъ не приходилъ домой; что онъ вообще дома не ночуеть, да и днемъ ръдко появляется на своей квартиръ. Луиза съла на тумбу и горько плакала. Занималась заря. Катерина отвела ее домой, утъшая, какъ умъла, утъшеніями жизненнаго опыта.

Фредерикъ, въ самомъ дълъ, почти не жилъ дома, все время пропадая у Розанеты и наслаждаясь любовью. Чтобъ сократить расходы, она принуждена была перемънить свой отель на квартиру меньшихъ размъровъ, но столь же изящную; денежныя средства ея продолжали быть неблестящими и особенно влило ее то обстоятельство, что Арну совствить разорялся на новую любовницу, ту самую работницу на его фаянсовомъ заводь, изъ-за которой онъ разсорился съ Сенекалемъ. Покупая ей на последнія деньги свои палисандровую мебель, онъ не заботился о Розанеть, которой онъ быль должень. Везъ горечи она не могла говорить о немъ и даже объявила Фредерику, что пачнетъ съ прежнимъ своимъ любовникомъ процессъ. Фредерикъ не обращалъ на это большого вниманія, по, желая выяснить д'бло, пошель однажды вечеромъ къ Арну, разсчитывая, впрочемъ, не застать его дома. Такъ и случилось. Мари Арну приняла его. Разговоръ сначала не вязался, Фредерикъ напомнилъ ей, что она не исполнила объщания своего явиться на свидание. Она разсказала ему бользнь сына, и Фредерикъ воскликнулъ: «О, благодарю, благодарю вась. Я болве не сомнвваюсь и люблю вась по прежнему.» — «Не можеть быть!» — «Почему же?» — Она холодно взглянула на него: - «Вы забываете другую, ту, что возили на скачки.» - «О, вы правы, я не отрекаюсь, я презрънный, но несчастный человъкъ-выслушайте меня», и онъ сталъ говорить, что бросился къ Розанетъ съ отчаннія, избравь ее, какъ другіе избирають самоубійство. «О, еслибъ знали вы, какъ я страдаль!» Арну протянула ему руку и оба они закрыли глаза, погруженные въ тихій и сладкій восторгь. Потомъ они стали смотрѣть другь на друга пристально, долго.— «Могли-ли вы подумать, что я вась болѣе не люблю?» И тихимъ, ласковымъ голосомъ она отвѣчала ему: «Нѣтъ! Несмотря ни на что, въ глубинѣ моего сердца я чувствовала, что это невозможно и что настанетъ день, когда препятствіе между нами исчезнеть.» — «Я также! Мнѣ до смерти хотѣлось васъ видѣть. Жизнь мон такъ печальна!..» — «А моя!.. Еслибъ еще только горе, безпокойства, униженіе, все, что переношу я какъ супруга и какъ мать — я бы не жаловалась, но ужасно это одиночество, никого...» — «Но я здѣсь!» — «Да, да!» и порывъ нѣжности поднялъ ее; они разставили руки и соединились въ долгомъ, страстномъ поцѣлуѣ.

Вдругъ возлѣ послышались шаги. Около нихъ стояла Розанета; Арну узнала ее. «Я хотѣла говорить съ г. Арну по дѣлу».—«Вы видите, что его нѣтъ дома».—«Правда», сказала Розанетта: «ваша прислуга не солгала. Извините». И, обратившись въ Фредерику:—«И ты здѣсь?» Это «ты» заставило г-жу Арну покраснѣть, какъ отъ пощечины; — «я вамъ сказала, что мужа нѣтъ дома, и опять повторяю». Розанета, посмотрѣвъ кругомъ, спокойно сказала:—«Пойдемъ, у меня фіакръ внизу». Онъ сдѣлалъ видъ, что не слышить.—«Пойдемъ же, говорю.»—«Въ самомъ дѣлѣ—хорошій случай вамъ уѣхать. Поѣзжайте!» Они вышли. Арну посмотрѣла на нихъ съ лѣстници и рѣзкій, разди-

рающій хохоть вырвался изъ усть ея.

Фредерикъ молчалъ всю дорогу, но онъ готовъ былъ задушить эту «тварь», которая стала теперь на порогѣ его
счастія.— «Красивую ты штуку сдѣлала», сказалъ онъ пріѣхавъ
домой, бросивъ шляпу и сорвавъ съ себя галстукъ. Она гордо
стала передъ нимъ: — «Ну, еще что? гдѣ-жъ бѣда-то?» — «Какъ?
ты за мной подсматриваешь?»— «Чѣмъ же я виновата? Ты бы
не развлекался у честныхъ женщинъ!»— «Я не хочу, чтобъ ты
оскорбляла ихъ».— «Чѣмъ же я ее оскорбила?» Онъ замолчалъ,
потомъ заговорилъ снова: — «А, помнишь, на скачкахъ...» — «А,
ты опять за старыя исторіи...» — «Дрянь!» и онъ поднялъ надъ
нею кулакъ. — «Не бей меня: я беременна!» Фредерикъ отступилъ: — «Ты лжешь!» — «Посмотри самъ!» и она, взявъ
свѣчку, поднесла ее къ лицу своему, которое было усѣяно желтыми пятнами.

Фредерикъ открылъ окно, прошелся по комнатѣ и затѣмъ опустился въ кресло. Эта беременность разстроивала всѣ его планы, хотя онъ не прочь былъ сдѣлаться отцомъ. Но еслибъ вмѣсто Розанеты была та... И онъ погрузился въ такую глубокую думу, что на коврѣ, возлѣ него ему представилась маленькая дѣвочка,

жавъ двъ капли воды похожая на Мари Арну и говорила ему дътскимъ, нъжнымъ голоскомъ: «Папа! папа!»

Розанета подошла въ нему и ласково стала шептать, что родить сына, что онъ будеть весь въ Фредерика; она говорила потомъ, что вовсе не хотъла за нимъ подсматривать, что она пошла въ Арну, чтобъ получить съ него свои деньги, потому что Ватнацъ требовала свой долгъ. — «Въдь я тебъ далъ денегъ». — «Зачъмъ же я буду тратить твои, когда гораздо проще заплатить долгъ своими».

Фредерикъ на другой день отправился къ Ватнацъ и засталъ

у ней раутъ.

Стоя у фортеніано, за которымъ сидела девушка въ очкахъ, Дельмаръ, серьезный, какъ жрецъ, декламировалъ стихотвореніе о проституціи. Нісколько женщинь, одітыхь вы платья темнаго цвъта, безъ воротниковъ и рукавчиковъ, сидъли около стъны; было еще пять-шесть мужчинъ весьма серьезнаго вида. Тутъ же сидълъ и Дюсардье. Фредерикъ сказалъ, что ему надо переговорить съ Ватнацъ. Они вышли въ отдельную комнату и Фредерикъ отсчиталъ деньги. — «А проценты?» сказала Ватнацъ. — «Стоить объ этомъ вздоръ толковать», замътиль Дюсардье. — «Ну, ты молчи!» Фредерику было очень пріятно, что мужественный человъкъ тоже попаль подъ башмакъ. О случав у Арну Фредерикъ не заикался болъе передъ Розанетой, но за то недостатки ея онъ увидёль теперь ясно: у нея дурной вкусъ, она страшно ленива, невежественна, по своему тщеславна. Раза два или три вернувшись къ ней не въ обычное время, онъ замъчаль быстро удалявшихся отъ нея мужчинъ; кромъ того, она куда-то уходила довольно часто, скрывая это отъ Фредерика. Онъ не пытался хорошенько вникнуть въ эти обстоятельства, ибо мечталъ объ иной, болъе благородной и веселой жизни. Подобный идеаль заставляль его смотреть снисходительно на отель Дамбрёза, гдё хозяйка была привётлива, такъ умёла говорить. правда, пустяки, но какт эти пустяки высказывались; она не терялась ни въ какомъ обществъ и благородная веселость всегда оживляла ея милое лицо.

Что касается мужского общества, то здёсь онъ встрёчаль великаго А., знаменитаго В., глубокомысленнаго С., краснорёчиваго Я., старыхъ теноровъ лёваго центра, паладиновъ правой стороны, бургграфовъ средней партіи, вёчныхъ простиковъ комедіи. Фредерика поражали ихъ отвратительный языкъ, ихъ нивости, злословіе, недобросовёстность; всё эти люди вотировали жонституцію съ мыслью ее уничтожить; они агитировали, издавали манифесты, памфлеты, біографіи, вели пропаганду въ де-

ревняхъ. Дамбрёзъ, подобно барометру, постоянно служилъ выразителемъ всёхъ измененій въ образе мыслей этой партіи. О Ламартинъ онъ иначе не говорилъ, какъ цитируя его собственныя слова: «Лира въ сторону!» Кавеньякъ, по его мивнію, былъ измънникъ. Президентъ, которому онъ удивлялся цълые три мъсяца, начиналъ падать въ его глазахъ, ибо не имълъ «достаточной энергіи», и такъ какъ ему постоянно нуженъ быль какой-нибудь спаситель, то въ настоящее время онъ восторгался Шангарные: «Слава Богу, Шангарные... будемъ надъяться, что Шангарные... О, нечего бояться, покуда Шангарные...» Тьеръ быль въ модъ за свое сочинение, направленное противъ соціализма, гдв онъ выказаль себя мыслителемь. Надъ Пьеромъ Леру, цитировавшимъ въ палатъ философовъ, жестоко смънлись; о фаланстеріяхъ нечего и говорить.

Политическое пустословіе и хорошіе объды притупляли нравственное чувство Фредерика. Какъ ни посредственны казались ему всв эти лица, онъ гордился ихъ знакомствомъ и внутренно желалъ пріобръсти уваженіе буржуазіи. Такая любовница, какъ г-жа Дамбрёзъ могла бы дать ему ходъ, и онъ принялся делать

BCC TO, TTO ALA STOFO HYMHO GINO. -प्रदेशक्तिक्षार्थ्य देशाया, देशाया, देशाया कार्युक्त व्याप्तिक विकास स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थाप इ.स. १८ १८ व्यापन स्थापन स

1 (UE - 1 - 1 - 1 - 1 - E - M)

# eseconde en en en en example de la company d 11104年1-211-

Continue to the American

Онъ старался встръчаться съ нею на гуляньяхъ, заходилъ въ ся ложу въ театръ, и, узнавъ тъ часы, въ которые бывала она въ церкви, становился у колонны съ самымъ меланхолическимъ видомъ. Между ними завязался постоянный обменъ записокъ о концертахъ, книгахъ, журналахъ. Кромъ обычнаго вечерняго визита, онъ посъщаль ее иногда около полуночи, причемъ, по мере того, какъ проходиль опъ черезъ ворота, по двору, черезъ переднюю и двъ залы, онъ чувствовалъ себя болье и болье въ хорошемъ расположени духа; наконецъ, вотъ и будуаръ ея, молчаливый какъ могила и теплый, какъ альковъ; здёсь была шелковая мебель и множество всевозможныхъ вещицъ, то дорогихъ, то дешевыхъ, то совершенно простыхъ, какъ напр. три голыша для прессъ-папье. Но все это гармонировало между собою и въ цъломъ даже поражало своимъ благородствомъ.

Она почти всегда сидъла на маленькой козеткъ, близъ жардиньерки, стоявшей въ амбразуръ окна. Фредерикъ садился на кресло противъ нея и отсыпаль ей самые отборные комплименты, а она смотръла на него съ улыбкой, наклонивъ нъсколько голову на бокъ. Иногда онъ читалъ ей стихи, стараясь при этомъ

тронуть ее и заставить удивляться его уменью декламировать. Она останавливала его часто какимъ-нибудь замъчаніемъ или практическимъ наблюденіемъ, и разговоръ постоянно переходилъ на нескончаемый вопросъ о любви. Они спорили о томъ, кто способенъ более любить, -- мужчины или женщины, и какое между ними въ этомъ отношении различие. Фредерикъ старался высказать свое мивніе безъ приторности и разкости. Подобныя бесады походили на борьбу, иногда доставлявшую имъ удовольствіе, иногда тяжелую и докучливую. Вообще, онъ не чувствоваль возлѣ нея ни того очарованія, которое испытываль въ присутствіе Мари Арну, ни той веселости, которою пленяла его въ прежнее время Розанета. Но онъ, тъмъ не менъе, сильно желалъ обладать ею, какъ чемъ-то ненормальнымъ и недоступнымъ, какъ великосветскою, богатою и набожною женщиною, у которой чувства также деликатны, какъ ръдки ея кружева, и которая, при всей испорченности своей, обладаетъ стыдливостью. Припоминая свою прежнюю любовь, онъ высказываль ей, какъ будто воодушевленный ею, все, что ему когда-то внушала г-жа Арну: свои мученія, сомньнія и мечты. Она выслушивала все это, какъ давно ей знакомое, не отталкивала его, но и нисколько не уступала ему. Ему не удавалось ее соблазнить, какъ Мартинону не удавалось жениться на ея племянницъ, то-есть на побочной дочери г. Дамбрёза... data and the second

Для того, чтобы покончить съ Мартинономъ, она обвинила его въ желаніи жениться на деньгахъ и просила своего мужа подвергнуть его испытанію. Дамбрёзъ объявиль молодому человъку, что Цецилія бъдная сирота, не имъющая никакого приданаго; Мартинонъ не повърилъ этому, или вслъдствие того, что уже слишкомъ далеко зашелъ, чтобы отказаться, или вслъдствіе какого-то идіотскаго упрямства, свойственнаго геніямъ: онъ отвъчалъ, что ему достаточно своего состоянія, приносящаго 15,000 франковъ доходу. Это непредвиденное безкорыстіе тронуло банкира, и онъ объщаль ему свое поручительство для полученія должности сборщика податей, и обязался доставить ему это мъсто. Въ май 1850 г., Цецилія вышла замужъ за Мартинона. Не было никакого бала. Молодые люди въ тотъ же вечеръ убхали

въ Италію.

Италію. Фредерикъ пришель на другой день съ визитомъ къ г-жѣ Дамбрёзъ. Она показалась ему блёднёе обыкновеннаго, и раза два или три ръзко ему противоръчила, жалуясь на людской эгоизмъ. Онъ замътилъ, что есть и преданные люди, разумъя, конечно, себя. «-Э, всв одинаковы!» Ен въки были красны: она илакала. Потомъ, постаравшись улыбнуться, она сказала: — «Извините меня, я виновата! Мив пришла въ голову очень печальная мысль!» Она позвонила, чтобы ей подали стаканъ воды, отпила одинъ глотокъ, и за что-то осталась недовольна лакеемъ. Чтобъразвеселить ее, Фредерикъ предложилъ себя вмѣсто лакея, говоря, что онъ умѣетъ подавать тарелки, выбивать пыль изъ мебели, докладывать о гостяхъ, вообще быть лакеемъ или даже егеремъ, хотя послѣдняя должность и вышла изъ моды. Онъ хотѣлъ стоять за ея каретой въ шляпѣ съ перьями. — «А какъ я величественно буду идти за вами, держа въ рукахъ маленькую собачку!»

— «Вы очень веселы», сказала г-жа Дамбрёзъ.

— «Не глупо-ли смотръть на все серьезно, отвъчаль онъ?» Въ жизни и такъ много горя, и по моему ръшительно ничъмъ не стоитъ огорчаться!» Г-жа Дамбрезъ одобрила эту мысль, и

это одобрение придало Фредерику болве смелости.

— «Наши дёды жили лучше, продолжаль онъ. Почему не слушаться тёхъ побужденій, которыя являются въ насъ. Да, въ концё концовъ, и самая любовь еще не слишкомъ важная вещь». — «Но вёдь ваши слова безиравственны». Она пересёла на козетку, а онъ противъ нея. — «Вы, можетъ быть, думаете, что я лгу, — вёдь для того, чтобы нравиться женщинамъ нужно выказывать либо беззаботность шута, либо неистовство трагика! Онъ всегда смъются, если имъ скажешь просто, что ихъ любишь. А между тёмъ эти гиперболы только профанируютъ собой истинную любовь, и я не знаю, какъ ее выразить передъ тёми.... кто.... обладаетъ умомъ».

Она посмотрела на него, полузакрывъ ресницы. Онъ сталъ

говорить тише, и наклонился къ ея лицу.

— «Да вы меня пугаете! Я васъ оскорбилъ, можетъ быть?... Простите!... У меня все это вырвалось невольно! Я не виноватъ

въ этомъ-вы такъ прекрасны!»

Г-жа Дамбрезъ закрыла глаза: онъ быль удивленъ легкостію своей побъды, и ставъ на кольни и взявъ ее за руки, поклялся ей въ въчной любви. Когда онъ уходиль, она отозвала его въсторону и сказала шопотомъ:

— «Приходите объдать! Мы будемъ одни!»

Фредерикъ, сходя въ лъстницы, почувствовалъ себя другимъ человъкомъ, въ другой благоухающей, тепличной атмосферъ: навонецъ-то вступилъ онъ въ высшій міръ патриціанскаго разврата

и крупной интриги!

Объдъ ихъ вдвоемъ былъ упоителенъ; они говорили мало, но когда слуги оборачивали къ нимъ спины, они посылали другъ другу поцълуи. Когда онъ вернулся къ Розанеттъ, лицо его сіялотакимъ счастіемъ и довольствомъ, что она съ наслажденіемъ

мосмотрѣла на него и сказала: «какъ ты хорошъ», и въ припадкѣ нѣжности внутренно поклялась не принадлежать болѣе никому, хотя бы пришлось ей помирать съ голоду. Ея влажные прекрасные глаза свѣтились такою страстью, что Фредерикъ притянулъ ее къ себѣ на колѣни и, подумавъ: «какой я, однако, каналья!» одобрилъ свое поведеніе.

#### XX.

Жизнь Фредерика опять стала полнте, потому что онъ имълъ возможность раздълять свой досугъ между двумя женщинами, изъ которыхъ одною пользовался свободно, — для свиданія съ другою долженъ былъ изыскивать различныя средства. Г-жа Дамбрёзъ возила его всюду въ теченіе всей зимы: гдт была она, тамъ непременно можно было встртить и его; онъ обыкновенно

являлся или немного раньше ея, или немного позднъе.

Между тымь политическая атмосфера мынялась замытно: Фредерикы невольно замычаль это, встрычаясь съ людьми разныхы партій и съ своими старыми знакомцами. Коммиссары Ледрю-Роллена, Делорье, очутился снова въ Парижы и, по рекомендаціи Фредерика, получилы мысто вы имыніи Дамбреза, около Ножана, гды банкиры разработывалы каменно-угольныя копи. Эксы-коммиссары сильно жаловался на всыхы и на все. Проповыдуя братство консерваторамы и уваженіе кы закону соціалистамы, оны достигы того, что одни стрыляли вы него изы ружей, другіе хотыли его повысить. Послы іюньскихы дней, ему отказали оты мыста; тогда оны вступиль вы заговоры и былы арестованы; освобожденный за недостаткомы уликы, оны отправился, по порученію комитета дыйствія, вы Лондоны; не поладиль тамы и вернулся снова вы Парижы.

— «Не надо отчаяваться, старый защитникь народа», го-

вориль ему въ утешение Фредерикъ.

«Нѣтъ, ужъ будетъ; предоставляю это другимъ», и онъ съ ненавистію отзывался о рабочихъ: — «Узналъ я теперь довольно этотъ народъ, который падаетъ ницъ то передъ эшафотомъ Робеспьера, то передъ сапогомъ императора, то передъ зонтикомъ Луи-Филиппа; я узналъ эту сволочь, вѣчно преданную тому, который бросаетъ ей въ пасть кусокъ хлѣба. Мы привыкли кричать о продажности Талейрана и Мирабо, а внизу ты найдешь людей, которые за три франка продадутъ родину. Какая ошибка, какая ошибка! Мы должны были бы поджечь Европу со всѣхъ концовъ!»

— «Искры не доставало! возразиль ему Фредерикь. А вы всь—только буржуа, и лучшіе изъ вась—педанты. Рабочихъ нечего винить, они въ правъ жаловаться, потому что для нихъ вы почти ровно ничего не сдълали, оставивъ ихъ по прежнему въ рукахъ хозяевъ. Только фразами вы щедро надълили ихъ. Впрочемъ, мнъ думается, что республиканская форма устаръла. Кто знаетъ? Быть можетъ прогрессъ осуществимъ только аристократіей или однимъ человъкомъ. Иниціатива всегда идетъ сверху, и что ни говори, а народъ еще не созрълъ».

— «Ты, можеть быть, и правъ», замътиль Делорье.

Фредерикъ не мало удивился, когда встрътилъ преувеличеніе своихъ идей въ Сенекаль, который испыталъ тюремное заключеніе, потомъ ссылку и сдълался секретаремъ у Делорье. Онъ былъ доволенъ правительствомъ, потому что оно, по егомнънію, прямо шло къ коммунизму. Недоставало диктатора, который необходимъ для спасенія народа. «Я за тираннію, го-

вориль онъ, лишь бы тиранъ дълалъ добро».

Въ другихъ кружкахъ одни хотъли имперіи, другіе стояли за Орлеановъ, третьи за графа Шамбора, но всъ были согласпы въ необходимости децентрализаціи, для чего предлагались, между прочимъ, слъдующія мъры: разбить Парижъ на множество большихъ улицъ и превратить ихъ въ деревни, перенести мъстопребывание правительства въ Версаль, а школы въ Буржъ, уничтожить библіотеки и вверить управленіе дивизіоннымъ генераламъ. Деревнями всв воодушевлялись, ибо неграмотный человъкъ естественно болъе обладаеть здравымъ смысломъ, чъмъ другіе: Ненависть усиливалась: ненависть противъ школьныхъ учителей и виноторговцевъ, ненависть противъ курсовъ философіи, противь курсовъ исторіи, противъ романовъ, красныхъ жилетовъ, длинныхъ бородъ, противъ всякаго проявленія независимости и личности; ибо «надобно было вовстановить авторитеть власти», въ чьихъ бы рукахъ она ни была, откуда бы она ни исходила; все равно-лишь бы сила и власть! Консерваторы начинали говорить изыкомъ Сенекаля. Фредерикъ пересталъ понимать что-нибудь, да и не темъ быль онъ занятъ.

Въ февралъ 1851 года заболъть Дамбрезъ; сначала болъзнь не представияла опасности, по словамъ «представителей науки», но вдругъ у него открылось кровохарканіе. Жена не отходила отъ него, сама отправляла письма къ Цециліи; она, впрочемъ, рвала ихъ. Для г-жи Дамбрезъ наступила ръшительная минута: она не любила Цециліи и, обманывая мужа, ведя любовныя шашни съ Мартинономъ, успъла въ тоже время убъдить его составить духовное завъщаніе на свое имя: она дълалась вдовой-

милліонеркой, если устранить отъ умирающаго постороннихъ. Она достигла этого, благодаря тому, что агонія продолжалась недолго. Сама закрывъ ему глаза, она, ломая себъ въ отчаяніи руки, ушла къ себъ, упираясь на руки доктора и монахинисиделки. Четверть часа спустя вошель къ ней Фредерикъ, тоже присутствовавшій при смерти ея мужа. Она стояла около камина и Фредерику показалось, что лицо ея печально: «Ты страдаешь?» сказаль онь. — «Я? Нисколько. Пожалуйста, не стъсняйся. Кури, если хочешь-ты у меня». Минуту спустя, она глубоко вздохнула: «Ахъ, пресвятая Дъва, какое облегчение я чувствую! Еслибы ты зналь, какъ я страдала при его жизни, сколько усилій миж стоило, чтобъ вжчно держать себя на сторожж отъ незаконной его дочери! Сколько усилій должна была я сделать, чтобъ его трехмилліонное состояніе досталось мнъ». Фредерикъ широко раскрыль глаза при этой цифръ. Она продолжала рисовать свое положение и черными красками описывала мужа. Фредерику, сидъвшему на бержеркъ, становилось неловко отъ этихъ изліяній ненависти. Она подошла къ нему и тихонько свла къ нему на колвни.

— «Только ты одинь добръ и только тебя одного люблю я». И при взглядъ на него, сердце ея разнъжилось, глаза заблистали слезами и она ласково проговорила:

«Хочешь жениться на мнъ»?

Ему показалось сначала, что онъ не дослышаль. Это богатство осленляло его.

— «Хочешь жениться на мив»? повторила она громче. Улыбаясь, онъ отвътиль наконецъ: — «ты сомнъваешься»? Потомъ ему стало стыдно и, желая чъмъ-нибудь оправдаться передъ умершимъ, онъ сказалъ, что ночуетъ около него; но такъ какъ и этого религіознаго чувства было ему стыдно, онъ прибавилъ развязнымъ тономъ:

— «Мић кажется, что такъ будетъ приличиће».

— Да, можеть быть, отвичала она — относительно при-

слуги».

У гроба онъ сталь думать прежде всего о томъ, «что скажутъ о его свадьбѣ», потомъ о подаркѣ матери, который онъ сдѣлаетъ, о будущей упряжи, экипажахъ, ливреѣ, о своемъ кабинетѣ, въ который превратитъ онъ большой залъ, о картинной галлереѣ. Въ нижнемъ этажѣ не мѣшало бы устроитъ турецкія бани. Мечты его прерывались сморканьемъ священника и шорохомъ монахини, поправлявшей огонь; но дѣйствительность подтверждала ихъ, трупъ продолжалъ лежать на томъ же мѣстѣ. Вѣки немного приподнялись у него и зрачки имѣли какое-то загадочное, нетерпъливое выражение. Фредерикъ видълъ въ этомъ выражении какъ бы судъ на собой, и на совъсти у него что-то шевельнулось; въдъ этотъ человъкъ всегда былъ съ нимъ такъ дасковъ... «Полно! старый бездъльникъ»! и, посмотръвъ на него ближе, онъ внутренно прокричалъ ему: «Ну, что еще? развъ я убилъ тебя»? Между тъмъ священникъ читалъ молитвы, монахиня

тихо дремала и свъчи нагорали.

На могиль, многочисленные знакомые покойнаго, произнося рычи, воспользовались этою смертью, чтобы обрушиться противы соціализма, жертвою котораго будто паль Дамбрёзь. Его дни подкосило зрылище анархіи и преданность порядку. Хвалили его умы, знанія, великодушіе, его добродытели, даже всегдашнее молчаніе его, какы народнаго представителя: конечно, оны лишены быль ораторскаго дара, но за то обладаль тыми прочными качествами, которыя вы тысячу разы предпочтительные и проч... Всы надлежащія слова также были сказаны: преждевременная кончина, вычное сожальніе, другое отечество, невыдомыя страны тамы... прощай, миры праху твоему, или ныть: до радостнаго свиданія!

На другой день посл'в похоронь, Фредерикъ засталь г-жу Дамбрёзъ въ рабочемъ кабинет покойнаго: она перерывала бумаги, отворяла ящики, бросала счетныя книги; лицо ея было бл'вдно и встревожено.—«Что съ тобой?» спросилъ онъ.—«А, что со мной? Я разорена! слышишь ли—разорена»! Дёло заключалось въ томъ, что нотаріусъ представилъ зав'єщаніе, написанное до брака съ нею, которымъ все им'єніе зав'єщано Цециліи. Она перерыла все и не нашла другого зав'єщанія, которое сд'єлалъ покойный въ ея пользу. Конечно, онъ уничтожилъ его, уничтожилъ въ начал'є бол'єзни. Она была въ такомъ отчаяніи, что Фредерикъ, несмотря на подлый мотивъ этого горя, сталъ ее ут'єшать, говоря, что она все - таки не брошена въ жертву б'єдности.

— «Нѣтъ, это бѣдность, потому что я не могу предложить тебъ большого состоянія. У меня только тридцать тысячь лив-

ровь дохода и отель, стоющій тысячь двадцать».

Хотя для Фредерика это было все-таки роскошью, но непріятное чувство охватило его: прощай мечты, картинныя галлереи, турецкія бани, жизнь на большую ногу! Однако чувство
чести заставляло его жениться на г-ж Дамбрезь; онъ съ минуту
подумаль и сказаль нёжнымь голосомь: «я все-таки возьму
тебя»! Она бросилась къ нему въ объятія и онъ сжаль ее съ
чувствомъ, въ которомъ не малую роль играло удивленіе къ
собственному великодушію. Слезы немедленно высохли у г-жи
Дамбрезь, она оправилась и сіяя радостью, сказала ему: «ахъ,
никогда я въ тебъ не сомнъвалась, никогда»!

#### XXI

Связь съ двумя женщинами ставила Фредерика въ положение не совсемъ ловкое; г-жа Дамбрёзъ хотёла его видеть часто, но Фредерикъ принужденъ былъ удёлять значительное количество времени Розанетъ, которая родила сына, потомъ поъздкамъ въ деревню, куда мальчикъ отданъ кормилицъ. Г-жа Дамбрёзъ спрашивала его, гдв онъ пропадалъ - ему приходилось лгать; она стала шпіонить за нимъ, узнала его связь съ Розанетою, его любовь въ Мари Арну; ревность иногда душила ее, но она не высказывалась явно, боясь потерять Фредерика, котораго и безъ того возмущаль ея холодный эгоизмь, ея высоком врное обращеніе съ прислугой, равнодушіе къ б'єднымъ и множество мелкихъ недостатковъ. Тъмъ не менъе, она еще ему нравилась и онъ послушно сопровождалъ ее, по воскресеньямъ, въ церковь и носиль ея молитвенникъ. На вечерахъ ея по прежнему сбиралось много; но съ этого времени начали получать значеніе не одни салоны буржуазіи и аристократіи, а также «салоны тварей»; ихъ значение было темъ значительнее, что они были нейтральной почвой, гдв сходились реакціонеры различныхъ партій. Гюсоннэ, занятый мыслью уничтожить современныя знаменитости (для возстановленія порядка — діло хорошее), возбудиль въ Розанетъ желаніе устроить вечера, о которыхъ онъ объщался давать отчеты въ газетахъ; онъ приводиль на эти вечера болбе или менбе важныхъ лицъ, принадлежащихъ къ аристократіи и буржуазіи, между которыми быль одинь эксьпрефектъ, маркизы, графы; приходили прежніе любовники Розанеты, и свобода ихъ обращенія съ нею оскорбляла Фредерика. Чтобъ заставить уважать въ себъ хозяина, онъ увеличиль расходы на содержаніе дома, взяль грума, заново меблироваль квартиру, и все это значительно уменьшило его состояніе. Розанету удивляла эта щедрость, но она была довольна, что имъетъ «свои дни», говорила о себъ подобныхъ: «эти женщины!». стремилась сдёлаться свётской дамой, просила Фредерика не курить въ ея салонъ, заказывала постный столъ, какъ признакъ хорошаго тона. Она напустила на себя даже серьезность, а отправляясь спать, постоянно принимала меланхолическій видь, который также шель къ ней, какъ кипарисы къ кабакамъ.

Фредерикъ узналъ, наконецъ, причину всего этого — она мечтала о замужествъ, — она тоже! Онъ приходилъ въ отчаяніе, и, вспоминая ея появленіе у Мари Арну, ея долгое сопротивленіе его страсти, получаемые ею подарки — онъ бъсился и,

вь то же время, чисто животное чувство влекло его къ ней. Иногда онъ приходилъ въ такое ожесточение противъ нея, что желаль ей смерти; но она была такъ добра, такъ снисходительна, что поссориться съ нею было невозможно.

Ватнацъ представила на нее другой вексель въ четыре тысячи франковъ; платить было нечемъ, но эту сумму долженъ быль ей Арну, и она упросила Фредерика сходить къ нему и потребовать отъ ея имени этихъ денегъ. Арну мечталъ два года тому назадъ объ устройствъ кавалькады-монстръ, въ которой бы приняли участіе всѣ знаменитости Франціи: продажа мѣстъ для врителей могла бы принести большія деньги; потомъ хотъль завести кафе, гдв бы пелись исключительно однъ патріотическія пъсни; но не доставало денегъ; наконецъ, ему удалось провести какого-то патріота и занять у него значительную сумму, на которую онъ устроилъ магазинъ религіозныхъ предметовъ, четокъ, крестиковъ, картинъ, статуэтокъ, и прибилъ вывъску «Магазинъ готическаго искусства». Фредерикъ засталь его сиящимъ на конторкъ въ магазинъ: онъ страшно постарълъ. Фредерикъ взглянулъ на него и жалко ему стало тревожить его; онъ вернулся домой, сказавъ, что не нашелъ его. Розанета злилась и решилась судомъ получить деньги съ Арну. Тайкомъ отъ Фредерика, она поручила это дъло Сенекалю, занимавшемуся теперь хожденіемъ по частнымъ деламъ. Между темъ, платить надо было немедленно

и нечаяннымъ спасителемъ явился Дюсардье.

Когда-то онъ вмъстъ съ Ватнацъ служилъ въ одномъ магазинъ; на Ватнацъ лежала обязанность разсчитываться съ рабочими, для каждой изъ которыхъ были двь заработныя книжки: одна постоянно оставалась у Ватнацъ, другая у работницы. Разъ Дюсардье, хранившій у себя книжку одной работницы, уличиль Ватнацъ въ утайкъ у нея 600 фр; онъ смолчалъ объ этомъ воровствъ, Ватнацъ просила у него, чтобъ онъ возвратилъ книжку, которая могла служить противъ нея уликою. «Я ее сжегъ», отвъчалъ Дюсардье, но Ватнацъ не върила, и когда узнала, что онъ раненъ, тотчасъ же пришла къ нему, перерыла всъ его вещи и действительно ничего не нашла. «Онъ правду говорилъ», подумала она, и сначала уваженіе, потомъ любовь охватили ее къ этому тихому, благородному, мужественному молодому человеку. Она отдалась этому чувству съ аппетитомъ людобдки, бросила все, литературу, соціализмъ, «ут'єшительныя ученія и великодушныя утопіи», лекціи, которыя читала она «о необходимости женской эманципаціи», даже Дельмара, и предложила Дюсардье вступить съ нею въ бракъ. Хотя она была его любовницей, но онъ не любилъ ее. Кромъ того, онъ не могъ забыть ея

воровства; затемъ она была слишкомъ богата для него, и онъ отказался. Ватнацъ плакала, умоляла его, разсказывала ему свои планы на счетъ устройства магазина, говорила, что у нея есть деньги на обзаведение и что на-дняхъ она должна получить съ Розанеты 4,000 фр. Дюсардье стало жаль не Розанету, а Фредерика, который такъ ласковъ всегда былъ съ нимъ, и просилъ Ватнацъ взять назадъ свой искъ. — «Ни за что на свътъ», отвъчала она, и разразилась ругательствами противъ Розанеты: «Я покажу ей, что я такое, я раздавлю ее своимъ богатствомъ, заставлю скрежетать отъ зависти при видъ моей кареты». Эти непривлекательныя причины гнева, эта неукротимая злоба окончательно оттолкнули отъ нея честнаго малаго и онъ сконфуженно явился къ Фредерику: — «Я пришелъ просить у васъ извиненія», сказаль онъ. — «Въ чемъ?» — «Вы должны считать меня неблагодарнымъ.... вы знаете.... я.... съ этой,... Но я навсегда разстался съ нею, я не хочу быть ея сообщникомъ». Фредерикъ не понималь, о чемь онь говорить. — «Да въдь имущество вашей любовницы назначено къ публичной продажѣ».... — «Кто вамъ сказалъ?» — «Она сама, Ватнацъ. Но я боюсь оскорбить вась». — «Полноте, милый другь, — развъ вы можете оскорбить меня!» — «Это правда — вы такъ добры!» И онъ вынулъ тихонько изъ кармана небольшой портфель и положилъ его передъ Фредерикомъ. Въ портфелъ были 4,000 франковъ — все его состояніе, накопленное трудомъ и лишеніями. Фредерикъ отказывался. — «Вотъ видите», сказалъ Дюсардье, «я зналъ, что оскорблю васъ». Фредерикъ пожалъ ему руку и Дюсардье заговорилъ печальнымъ тономъ:

— «Примите, пожалуйста, эти деньги! сдълайте мите это удовольствіе! Я въ такомъ отчанній! Въдь все кончено, все. Въдь я думаль, когда пришла революція, что настало счастіє. Помините, какъ хорошо тогда было! какъ дышалось свободно! А теперь мы снова очутились въ положеніи еще худшемъ».

Онъ опустиль глаза въ землю и продолжаль:

— «Теперь они убиваютъ нашу республику, какъ убили ту, римскую! Бъдная Венеція, бъдная Польша, бъдная Венгрія! Какія мерзости дълаются у насъ! Сперва посрубали деревья свободы, потомъ ограничили всеобщую подачу голосовъ, закрыли клубы, возстановили цензуру и народное образованіе отдали въ руки поновъ. Недостаетъ инквизиціи, да она еще придетъ! Въдь консерваторы готовы бы выпустить тецерь на насъ казаковъ! Журналы предаютъ суду за то, что они гоборятъ противъ смертной казни; Парижъ наполненъ штыками; шестнадцать департаментовъ объявлены въ осадномъ положеніи, а амнистію опять отвергли!»

Онъ опустилъ голову на руки и продолжалъ еще печальнъе,

голосомъ, полнымъ безъисходной грусти:

— Можно было бы еще сговориться, еслибъ существовалокакое-нибудь взаимное довъріе. Но его нътъ, совсьмъ нътъ, потому что и рабочіе не лучше буржуазіи. Слышали, что въ Эльбефъ
они отказались тушить пожаръ? Бездъльники называютъ Барбеса
аристократомъ! А чтобъ поднять народъ на смъхъ, они хотятъ
избрать въ президенты Надо, каменьщика, — можете себъ представить это! И нътъ средствъ помочь горю: все противъ насъ.
Я никому не сдълаль зла, а между тъмъ все-это такъ тяготитъ
меня, такъ тревожитъ, что я либо съ ума сойду, либо убью себя,
если все и дальше такъ пойдетъ. Говорю вамъ, что мнъ ненужно этихъ денегъ! Пожалуйста, возьмите ихъ. Ну, я ихъ взаймы
вамъ даю — вы отдадите мнъ ихъ».

Фредерикъ, согласился, наконецъ, взять ихъ, и такимъ образомъ могъ успокоиться со стороны Ватнацъ; но Розанета не
покидала своего процесса, подбиваемая Делорье, который брался
направлять Сенекаля и вообще велъ себя весьма двусмысленно.
Распоряжаясь у Розанеты какъ дома, онъ въ то же время навзжалъ въ Ножанъ, разсыпался мелкимъ бъсомъ передъ Рокомъ,
заискивалъ довъріе Луизы и понемногу сообщалъ о своемъ пріятелъ все то, что могло подъйствовать на бъдную дъвушку неблагопріятно. Когда она узнала о женитьбъ его, то отчаяніе ея
было такъ велико, что боялись за ея разсудокъ: нъсколько дней
она никому не показывалась, молча просиживая въ своей ком-

натъ.

## XXII.

Когда Фредерикъ узналъ, что Розанета выиграла свой процессъ, онъ вошелъ къ ней съ раздраженнымъ видомъ. — «Ну, теперь ты довольна», сказалъ онъ. Но она указала ему на своего ребенка, который лежалъ въ колыбелькъ около камина, исхудалый и блёдный, какъ смерть. Гнёвъ Фредерика пропалъ. Розанета цёлую ночь просидёла надъ малюткой, и утромъ разбудила Фредерика: — «Поди посмотрёть», сказала она: «онъ недвижется». Ребенокъ былъ мертвъ. Она схватила его на руки, трясла, обнимала, шептала ему нёжныя слова, покрывала личикоего горячими поцёлуями; но онъ остался недвижимъ. Рыдая и крича, она рвала на себъ волосы, бёгала, какъ безумная, повомнатъ и въ изнеможени упала на диванъ, обливаясь слезами. Фредерикъ глазамъ своимъ не вёрилъ — его поражала эта грустьи сердце его сжималось отъ жалости. Успокоившись немного, она жалобно просила Фредерика, чтобъ онъ велёлъ набальзамировать ребенка; но Фредерикь убъдиль ея, что гораздо лучше снять съ него портретъ и послаль за Пеллереномъ. Художникъ не заставиль себя долго ждать, но, глядя на мертвое личико, онъ говорилъ, что надо талантъ, большой талантъ, чтобъ воспроизвесть его во всей прелести на полотив. — «Лишь бы похожъ былъ», сказала Розанета. — «Э, смъюсь я надъ сходствомъ! прочь реализмъ! надо изображать душу - вотъ что! Оставьте, оставьте меня — я соображу все какъ следуетъ».

Работая и болтая, онъ сообщилъ между прочимъ, что сейчасъ встрътилъ Арну, что у него ужъ паспортъ въ карманъ: не зная гдв достать 12,000 фр., которые задолжаль онъ, онъ намъревался эмигрировать. — »Съ семействомъ? » вырвалось у Фредерика. — «Еще бы! Онъ слишкомъ хорошій отець, чтобъ бъжать одному». Фредерикъ вскочиль, какъ ужаленный, прошелся раза два по комнатъ, кусалъ губы и бросился вонъ. Онъ ръшился достать во что бы то ни стало 12,000. Въдь иначе она убдеть, убдеть навсегда. Этой мысли онъ не могь перенести. Шатансь, онъ пришель къ г-жъ Дамбрёзъ и попросиль у нея эту сумму, говоря, что одинъ другъ его, именно Дюсардье украль 12,000 франковь, которые сегодня же следуеть внести, INHATE: OHE INPONANTABLE TO A CAMPUTA SATE OF A CAMPUTATION OF

Получивъ деньги, онъ посившилъ въ Арну, но было уже поздно: они убхали. Убитый, онъ вернулся домой и печально думаль о той несчастной судьбъ, которая ждеть его возлюбленную. Слезы, накопившіяся съ утра, хлынули у него изъ глазъ. Розанета увидъла это: - «Ты тоже плачешь! тебъ тоже горько!» сказала она, подходя къ нему. — «Да, да! мив тяжело».... Онъ прижаль ее жъ сердцу и оба зарыдали, держа другъ друга въ объятіяхъ.

Г-жа Дамбрёзъ тоже плакала въ это время, плакала отъ ярости и досады. Черезъ свою повъренную она узнала, для кого Фредерикъ взялъ у нея денегъ. Сначала она ръшилась прогнать его вонъ, какъ лакея, потомъ перемѣнила свое намѣреніе. Когда на другой день Фредерикъ принесъ ей деньги назадъ, она просила его оставить ихъ, на случай, для своего друга и подробно о немъ распрашивала: кто побудилъ его на преступление? «Конечно, женщина. Женщины — причина всъхъ вашихъ преступленій.» Этотъ насмішливый тонъ смутиль Фредерика и онъ раскаявался въ своей клеветъ, конечно, внутренно только. На слъдующій день опять тів же вопросы о Дюсардье, потомъ спросила о Делорье: что это за человъкъ? Фредерикъ хвалилъ его. — «Попроси его придти ко мнв; мнв надо съ нимъ посовътоваться · объ одномъ дълв».

Разбиран бумаги своего мужа, она нашла связку протестованныхъ векселей Арну, на которыхъ поручительницей подписалась его жена. Покойный банкиръ не хотълъ ихъ представлять ко взысканію, но г-жа Дамбрёзъ увидъла тутъ средство отомстить Фредерику, такъ какъ отвътчицей являлась г-жа Арну. Делорье посовътовалъ продать эти векселя какому нибудь бъдняку за ничтожную сумму; онъ брался доставить такого чело-

въка, который и начнеть по нимъ взыскание.

Въ концъ ноября, Фредерикъ, проходя по улицъ, гдъ жила. г-жа Арну, увидълъ на дверяхъ объявленіе, гласившее, что тутъ продается роскошная движимая собственность, состоящая изъ кострюль, носильнаго и столоваго бълья, кружевъ, юбокъ, кашемира, фортепіано Эрара и проч. Онъ справился, чье это имъніе продается и кто продаеть его. Имініе Арну, а продаеть ва долги г. Сенекаль. Онъ досталъ печатное объявление и пришель въ Розанеть. — «Прочти»! сказаль онъ. — «Ну, чтожъ такое»? спросила она равнодушно. - «Какъ что? Въдь это ты продаешь»? — «И не думала». — «Говори мив еще! Развъ Сенекаль не быль твоимъ повъреннымъ? Ты мстишь ей, вотъ и все. Этовсе твои продълки. Развъ ты не простирала свою дерзость дотого, что оскорбила ее въ собственномъ ея домъ, ты, ничтожная дъвчонка, ее — святую, прекрасную и лучшую женщину! За что ты хочешь разорить ее»? — «Но увъряю тебя, что все это» вздоръ: я тутъ ни причемъ». Онъ вспылилъ еще больше. — «Лжешь! ты лжешь, презрънная... ты ревнуешь ее»! -- «Даю тебъ честноеслово». — «Знаю я твое честное слово» и онъ сталъ называть ея любовниковъ по именамъ. Розанета побледнела. — «Тебя это удивляеть! Ты воображала, что я слёпъ, потому что заврывальглаза на твои продълки. Теперь довольно. Отъ измъны женщинъ тебъ подобныхъ не умирають, а только уходить отъ нихъ,... когда онъ становятся слишкомъ чудовищны; наказывать ихъ значить унижать себя». Она ломала себъ руки: — «Боже мой, что тебя такъ измѣнило»? — «Ты сама». — «И все это изъ-за г-жи: Арну»! вскрикнула она и заплакала. «Я только ее одну и любилъ». Эта фраза показалась Розанеть ужъ слишкомъ обидной и она перестала плакать: - «Хорошъ же твой вкусъ - нечего» сказать! Женщина эрълыхъ лътъ, съ цвътомъ лица лакрицы, съ толстой таліей, съ глазами какъ отдушины въ погребъ-хороша, признаюсь. Если тебъ нравится она-никто не удерживаеть. -«Влагодарю. Я это и сдвлаю». В даче си вы выстранный выполния

Розанета не повърила ушамъ своимъ и стала какъ вкопанная. Онъ уже вышелъ въ двери, когда она однимъ прыжкомъ догнала его и, обвивъ его руками, начала умолять:—«Ты съ ума сошель! я люблю тебя! Милый мой, останься ради Бога, ради нашего ребенка». -- «Признавайся, что эта продажа -- твое дѣло». Она увъряла снова въ своей невинности. — «Такъ не хочешь признаться»? — «Нътъ». — «Въ такомъ случав, прощай, и навсегда». — «О, ты воротишься ко мнъ». — «Ни за что и никогда». Онъ простно хлопнуль дверью. В поменическа эпределя сонывнения

Розанета тотчасъ же написала къ Делорье, прося его придти къ ней и надъясь, что онъ помирить ее съ Фредерикомъ; но Делорье пришель къ ней пять дней спустя, когда ужъ она узнала о женитьбъ Фредерика и нъсколько успокоилась. Делорье прочиталь ей нотацію и старался развеселить ее, и такъ какъ былоуже поздно, то попросилъ позволенія ночевать у нея. Утромъ. онъ убхалъ въ Ножанъ, сказавъ, что не знаетъ, когда увидится съ нею снова, потому что въ жизни его предстоить большая перемъна.

ремъна.

Между тёмъ Фредерикъ не могъ скрыть своей печали и г-жа Дамбрезъ, чтобъ развлечь его, удвоила свою внимательность. Ежедневно она каталась съ нимъ въ каретъ и разъ, проъзжая черезъ площадь Биржи, вздумала, для развлеченія, зайти въотель аукціонной продажи. Это было 1-го декабря, въ тотъ день, когда назначенъ былъ аукціонъ имущества г-жи Арну. Фредерикъ помнилъ это число и выразилъ нежелание посъщать это несносное по духоть и шуму мъсто. — «Я только взглянуть — на одну минуту», сказала она. Пришлось за ней следовать. Но она осталась вовсе не на минуту, внимательно разсматривала вещи, надъ нъкоторыми легкомысленно смъллась. Фредерикъ начиналъ злиться. Когда аукціонисть вынуль небольшой серебряный ящичекъ, который стоялъ у г-жи Арну на видномъ мъстъ, на который онъ обратилъ внимание въ первый же день своего знакомства съ нею — тысячи воспоминаній зароились въ его головѣ и наполнили все существо его неизъяснимой нъжностью. Вдругъ г-жа Дамбрезъ сказала, что она его купить; онъ старался ее отговорить. — «А, вась это сердить»? — «Нисколько, я только не знаю, для чего онъ пригоденъ». — «Кто знаетъ? для того, напримъръ, чтобъ класть туда любовныя письма», и она взглянула на него такъ, что намекъ на его любовь къ г-жъ Арну былъ ему очень ясенъ. - «Въ такомъ случав еще меньше основания покупать его: зачёмъ лишать мертвыхъ ихъ тайнъ »? -- «Я не думала, что она совсъмъ умерла». «Не хорошо вы дълаете», сказалъ онъ. Она смънлась и постоянно набавляла цену, съ 800 до 1,000 франковъ. Ящичекъ остался за нею, и холодомъ обдало Фредерика. Онъ не сказалъ ни слова, но, посадивъ ее въ карету, раскланялся. — «Вы не ъдете со мною»? — «Нътъ, сударыня».

Сперва онъ ощутилъ радость отъ чувства вновь пріобрѣтенной свободы и гордился тѣмъ, что такъ доблестно отмстилъ за г-жу Арну; но потомъ онъ удивился своему поступку и впалъ въ разслабленное, унылое состояніе. На утро слуга ему объявилъ новость: городъ былъ объявленъ въ осадномъ положеніи, національное собраніе распущено и часть депутатовъ заключена въ тюрьму. Но общественныя дѣла его безпокоили мало — онъ исключительно поглощенъ былъ своими, своею особою, своими мечтаніями о тихой, безмятежной жизни въ провинціи, на лонѣ природы и на груди наивной, но любящей женщины.

На бульварахъ стояли многочисленныя группы. Время отъ времени патрули разгоняли ихъ; они снова образовывались за ними; ръчи были свободны, въ войска бросали насмъщками и бранью. — «Развъ не будутъ драться»? спросилъ Фредерикъ одного рабочаго. Блузникъ отвъчалъ: «Не дураки мы, чтобъ подставлять

свой лобъ за буржуазію! Пускай сами попробують»!

Господинъ, стоявшій возлѣ, пронзительно посмотрѣлъ на блузника и проворчалъ: «Канальи соціалисты! еслибы и теперь

можно было ихъ перестрелять!»

Фредерикъ ничего не понималъ въ этой враждѣ и глупости. Отвращеніе къ Парижу еще усилилось въ немъ и черезъ день онъ уѣхалъ въ Ножанъ, мечтая о любящей Луизѣ. По мѣрѣ того, какъ приближался онъ къ городу, образъ Луизы все ярче и ярче вставалъ передъ нимъ.

## XXIII.

На церковной колокольнъ раздавался звонъ и на площади передъ церковью стояла толпа нищихъ и коляска, единственная въ городъ, въ которой обыкновенно невъсту возили къ вънцу. Фредерикъ шелъ пъшкомъ по городу. Вдругъ изъ церкви по-казалась толпа буржуа въ бълыхъ галстукахъ и пара молодыхъ. Фредерику показалось, что онъ бредитъ. Но нътъ, то была она, Луиза, въ бъломъ покрывалъ невъсты, и рядомъ съ нею шелъ Делорье, въ шитомъ мундиръ префекта. Что же это такое? Фредерикъ спрятался за уголъ одного дома и процессія прошла мимо.

Уничтоженный, разбитый оны повернулся къ желёзной дорогё и уёхаль въ Парижъ. Извощикъ сказаль ему, что начиная отъ Шато д'О до Жимназъ построены баррикады и потому придется ёхать предмёстьемъ Сен-Мартенъ. На углу улицы Провансъ Фредерикъ вышелъ изъ экипажа и пошелъ къ бульварамъ. Было пять часовъ вечера; шель мелкій дождикъ. Буржуа занимали троттуары со стороны Оперы. Дома противъ были закрыты. Въ окнахъ ни одного лица. По всей ширинъ бульвара скакали съ саблями на-голо драгуны и ихъ султаны и бълые широкіе плащи развъвались по вътру. Толпа, молча, въ ужасъсмотръла на нихъ. За аттакой кавалеріи являлись отряды городскихъ сержантовъ, чтобъ отхлынуть толпу въ улицы.

На лъстницъ у Тортони стоялъ неподвижно, какъ статуя, Дю-

сардые, издали зам'тный по своей высокой фигурь.

Одинъ изъ агентовъ полиціи, шедшій впереди отряда, надвинувъ на глаза треуголку, погрозилъ ему шпагой. Дюсардье подвинулся впередъ и началъ кричать:

— «Да здравствуетъ республика»!

Онъ упалъ навзничъ, раскинувъ руки, какъ распятый на

креств.

Крикъ ужаса вырвался изъ толпы. Агентъ полиціи посмотръль вокругъ, и, разинувъ ротъ отъ удивленія, Фредерикъ узналь въ немъ Сенекаля.

Туть собственно кончается разсказъ Густава Флобера; далъе слъдують двъ заключительныя сцены, одна въ 1867 г., другая — въ 1869. Г-жа Арну, первая любовь Фредерика, прі- взжаеть къ нему и привозить 15,000 франковъ, которые заняль у него мужъ ея. Затъмъ слъдуетъ нъжное объясненіе, воспоминанія о прошломъ, въ теченіе которыхъ Фредерикъ такъ разчувствовался, что заключилъ г-жу Арну въ свои объятія и... приливъ чувственной страсти къ 50-ти лътней женщинъ такъ охватилъ его, что онъ остановился только потому, что ему пришловъ голову: ужь не для того ли пріъхала къ нему г-жа Арну, чтобъ отдаться? На прощаньи она отръзала ему прядь своихъ съдыхъ волосъ.

Другая сцена происходить между Фредерикомъ и Делорье: они тоже вспоминаютъ прошлое и сообщаютъ другъ другу дальнъйшую судьбу прочихъ дъйствующихъ лицъ романа. Г-жа Дамбрёзъ вышла замужъ за англичанина; Розанета — за г. Удри и взяла себъ пріемыша, котораго воспитываетъ; де-Сизи народилъ восемь человъкъ дътей и живетъ въ своемъ помъстъъ, погрузившись въ хозяйство; Сенекаль исчезъ куда-то; Гюсоннэ занимаетъ очень важный административный постъ, на которомъ имъетъ возможность держать въ своихъ рукахъ всю печать и театры; Мартинонъ засъдаетъ въ сенатъ. Луиза убъжала отъ Делорье съ пъвцомъ; тогда онъ, съ умысломъ, компрометтировалъ себя излишнимъ административнымъ усердіемъ и былъ отстав-

ленъ. Онъ служилъ потомъ въ Алжиріи и въ последнее время пристроился къ одному промышленному предпріятію. Фредеривъ не женился и скромно жилъ холостякомъ на бренные остатки своего состоянія.  $\underline{x}_i \in \mathbb{R}^n$  which is properly

Не знаемъ, приходили-ли нашимъ читателямъ на мысль нъкоторыя сравненія между лицами романа Флобера и лицами нашихъ русскихъ извъстныхъ романовъ, но намъ многія изъ нихъ напоминали родное, особенно Фредерикъ; не есть ли это представитель того разряда характеровь, которые у насъ изв'єстны подъ именемъ людей сороковыхъ годовъ? Тоже поклонение искусству во всёхъ видахъ и формахъ, тотъ же избытокъ чувства, тоже отсутствіе иниціативы и упорства въ достиженіи цілей, великодушные порывы, трудно объяснимые, рядомъ съ такимъ же равнодушіемъ, порядочность и благородство рядомъ съ поступками, отнюдь не делающими чести порядочному и благородному человъку. Фредерикъ иногда невыразимо гадокъ и пошлъ, а иногда внушаетъ опять къ себъ сочувствіе. Онъ напоминаеть хорошо знакомаго нашимъ читателямъ Райскаго съ тъмъ различіемь, что Флоберь отнесся еще объективнье къ своему герою. чвиъ нашъ почтенный романистъ. Другія лица французскаго романа также намъ не чужды; въ миніатюрь и у насъ повтори-лось тоже движеніе, которое было во Франціи, и тъже идеалы у насъ находили себъ провозвъстниковъ; представители реакціи и у насъ говорили почти слово въ слово тоже, что говорять они у Флобера; тоже у нихъ притворство и лицемъріе, когда сила вещей ихъ ломитъ, и таже нахальная злоба, порывы къ неразборчивому мщенію, когда сила на ихъ сторонъ. Если читатель не пропустить безъ вниманія маленькой сценки, гдь являются дввушки въ черныхъ платьяхъ, въ очкахъ, безъ воротничковъ и нарукавничковъ, то, быть можетъ, онъ вспомнить опять нѣчто родное. Но годы прошли и многое улеглось правильные и разумные. Мы могли бы указать хоть на женскій вопросъ, къ которому Флоберъ очевидно относится съ презръніемъ: печальныя и комическія стороны его решительно исчезають въ серьезномъ стремленіи къ наукъ и къ утвержденію правъ и обязанностей общественных и семейныхъ. A, C. ... #5.

# ортан Изан Изан

-१०६ । इत्यान वर्षात्र का का गया ने देश करना है है है । असे है है है ।

entrop A a tragger a 100 and April Aberrator of a vito in the later and April April

and the state of the same of t

# РАБОЧЕЙ СИЛЫ ЖЕНЩИНЫ ВЪ ГЕРМАНІИ.

and the second of the second o

Въ концъ прошедшаго года, въ Берлинъ собиралась конференція Германскихъ обществъ женскаго образования и женскаго труда, въ которой принили участіе, кром'в значительнаго числа женщинъ изъ разных частей Германіи, некоторыя представительницы заграничных в женскихъ обществъ, и между ними была одна американка. Конференція занималась не только вопросами о принципахъ, но также, и главнымъ образомъ, предметами, им вющими животренещущій и непосредственный интересъ для всего нъмецкаго общества, какъ напримъръ, учреждениемъ ремесленныхъ школъ для женщинъ, наиболъе цълесообразною организацією справочныхъ (для рабочихъ женщинъ) конторъ, женскими ремесленными союзами и залами для продажи разныхъ предметовъ женской промышленности. Отъ другихъ, особенно заграничныхъ собраній, эта конференція отличалась преимущественно тъмъ, что въ ея совъщаніяхъ принимали участіе и мужчины. Впрочемъ, надо отдать справедливость женскому движенію въ Германіи: оно никогда не отличалось особенною ожесточенностію противъ «тираннін сильнівишаго пола», и всегда старалось пользоваться услугами «тирановъ» для достиженія своихъ практическихъ и весьма почтенныхъ цълей.

Это сравнительно спокойное настроеніе нѣмецкихъ женщинъ вътакомъ дѣлѣ, которое касается ихъ живѣйшихъ стремленій и желаній, и на такомъ поприщѣ, гдѣ особенно бурно проявляются страсти, придаетъ ихъ усиліямъ весьма солидний видъ, и во всякомъ случаѣ, нельзя приписать того одному лишь вліянію національнаго темперамента. Напротивъ, нѣмецкій женщины превосходно сознаютъ, что имъ можно будетъ занать подобающее мѣсто въ обществѣ не иначе, какъ путемъ

развитія женскаго труда, и вотъ онъ стараются по мъръ силь и возможности завоевать мало-по-малу свое право на трудъ.

Само собою разумъется, что вначалъ нуженъ былъ бурный и сильный толчекъ для того, чтобы поставить этотъ вопросъ на очередь въ европейскомъ обществъ. Подобно большей части другихъ замъчательныхъ мыслей, пронизывающихъ до сихъ поръ весь образованный міръ. вопросъ объ эмансипаціи женщинъ ведетъ свое происхожденіе съ конца прошедшаго столетія. Политическія волны великаго переворота вывели и женщинъ изъ ихъ неподвижности, и вотъ онъ, возбужденныя раздражительною атмосферою того времени, являются въ 1792 году въ Парижъ съ требованіемъ политической равноправности. Когда жонвенть отклониль отъ себя это требованіе, женщины, подъ предводительствомъ знаменитой Розы Лакомбъ, учредили революціонный жлубъ, и потомъ проникли въ залу засъданія правительствующаго совъта города Парижа, гдъ и заявили притязание принять участие въ пълахъ совъта. Противъ этихъ требованій возсталъ генеральный прожуроръ Шометтъ, который произнесь къ ворвавшимся женщинамъ строгую рачь объ естественныхъ правахъ, - рачь патетическую, какъ всъ ръчи того мечтательнаго, восторженнаго періода. «Съ которыхъ поръ — воскликнулъ онъ — дозволено женщинамъ отрицать свой полъ и превращаться въ мужчинъ? Съ которыхъ поръ вошло у васъ въ обыкновеніе жертвовать смиренными заботами домашняго блага, покидать колыбели вашихъ дътей, — все это вы дълаете для того только, чтобы захватить государственныя должности, взбъгать на трибуны или проникать въ ряды армін и принимать на себя такія обязанности, которыя природа возложила исключительно на мужчинъ. Что же, — развъ природа намъ даровала груди, чтобы кормить нашихъ дътей? Нътъ! — Она сказала мужчинъ: будь мужчиной! трудъ, политика и забота всякого рода — вотъ твои права. — Она сказала женщинъ: будь женщиной! забота о дътяхъ, о домашнемъ хозяйствъ, пріятныя тревоги матери — вотъ твои права. Неразумныя женщины, къ чему стремитесь вы сдълаться мужчинами? Развъ міръ не хорошо распредвленъ? Во имя природы, умоляю васъ, останьтесь темъ, чемъ вы есть!...» Эти горячія слова, этотъ призывъ къ естественному чувству, который, впрочемъ, не имълъ ничего общаго съ господствовавшею въ то время дъйствительностію и особенно практикою революціонныхъ трибуналовъ (которые отсылали подъ гильотину, какъ мужчинъ, такъ женщинъ), успълъ во всякомъ случав отсрочить разръщеніе вопроса. Однако, скоро женскій вопросъ снова появляется на политической аренъ, да оно и понятно, такъ какъ въ немъ дъло идетъ не о требованіяхъ естественнаго чувства: въ этомъ вопросъ скрывается тлубокое псторическое и экономическое значеніе. Вопросы съ подобнымъ содержаніемъ идутъ всегда обыкновеннымъ порядкомъ къ своей окончательной цели, несмотря ни на какія препятствія, или воззванія къ чувству; остановить ихъ не въ состояніи ничто.

Бросьте бѣглый взглядъ на древнюю исторію Германіи, и передъ вами тотчась предстанетъ картина семейнаго быта, въ которомъ женщины всѣхъ сословій исполняютъ большую часть хозяйственныхъ работъ. Императоръ Карлъ приказалъ обучать своихъ сыновей употребленію военнаго оружія, а дочерей его учили ткать, вязать и прясть. Дочери императора Оттона прославились своимъ искусствомъ въ ткацкомъ ремеслъ и шитъѣ платья, и старинная пѣсня Нибелунговъ доказываетъ, что эти ремесла исключительно свойственны женскому полу. Кримгильда приготовляетъ съ 30-ю мастерицами своего придворнаго штата свадебныя одѣянія Гюнтера. Алеманнское право заключаетъ въ себъ формальный цехъ прядильщицъ и ткачихъ.

Разныя обстоятельства измънили этотъ порядокъ вещей 1). Вскоръ затвиъ наступившее раздъление труда ограничило кругъ женской ремесленной дъятельности. Государственная жизнь Европы сопровождалась размножениемъ бюрократического элемента, въ тъсномъ семейномъ кругу котораго воспитались женщины, неспособныя ни на веденіе хозяйства, ни на бюргерскую д'ятельность вообще, — всі рабочія силы въ то время пребывали въ застов отчасти вследствіе ложнихъ взглядовъ на честь своего сословія какъ состоянія, вследствіе ложнаго воспитанія, и т. п., а отчасти вследствіе особыхъ общественныхъ и политическихъ порядковъ, которые принудили женщинъ проводить всю свою жизнь въ праздности, и заниматься одними лишь нарядами, что, съ другой стороны, выработало въ нихъ тотъ пошлый взглядъ на бракъ, какъ на средство къ самообезпеченію и пріобретенію хозяйской независимости. Еще позже, рукодъліе стянулось въ самый ограниченный кругъ вследствіе изобретенія машинъ, такъ что женскій трудъ принялъ, наконецъ, весьма скромные размъры. Правда, машинная работа привлекла потомъ на фабрики значительное число женщинъ; однако не слъдуетъ забывать, что законодательство долго возставало противъ этихъ нововведеній и старалось всёми силами ограничить кругъ женскаго фабричнаго труда. Въ средневъковыхъ цехахъ, игравшихъ, какъ извъстно, не промышленную роль только, но главнымъ образомъ политическую, женщины не могли имъть участія уже по одной последней причине. Только одно исключение допускали въ этомъ отношении средневъковие люди, а именно, женщинъ-торговокъ признавали они съ самыхъ раннихъ временъ, и эти последнія вовськъ большихъ торговихъ городахъ, съ теченіемъ времени, росли все шире и шире. Тамъ, въ торговихъ городахъ, всевозможныя сооб-

<sup>1)</sup> Ср. сочинение д-ра Карла Томаса Ряхтера: «Das Recht der Frauen auf Arbeit und die Organisation der Frauenarbeit». Wien. 1867.

раженія должны были уступить передъ главнымъ мѣстнымъ интересомъ, стремленіемъ вывести на рынокъ всѣ силы, какъ имущественныя, такъ и личныя. Нѣкоторые ремесленные цехи дозволяли, правда, вдовамъ умершихъ цеховыхъ членовъ продолжать ремесло покойнаго мужа, но этихъ женщинъ не допускали къ участію въ цеховыхъ совіщапіяхъ, и имъ запрещено было держать учениковъ. Ремесленные уставы XVIII и нынѣшняго вѣка держались тѣхъ же эгоистическихъ правилъ, пока наконецъ новый ремесленный уставъ, проведенный въ сѣверо-германскомъ парламентъ, не высказался прямо и отчетливо въ пользу равноправности половъ въ дѣлѣ промышленности вообще, какъ

крупной, такъ по медкой за станавана принципана до под

На взаимное отношение половъ въ дълъ промышленной дъятельности было обращено особое внимание во время народной переписи въ Берлинъ, 3-го декабря 1867 года 1). Въ числъ многочисленныхъ таблицъ, составленныхъ статистическимъ комитетомъ по собраннымъ тогда цифрамъ, есть одна весьма важная для нашего предмета, такъ какъ она даетъ намъ необходимий матеріалъ для опредъленія нынъшняго круга женской промышленной діятельности въ Берлині. Эта таблица составлена такимъ образомъ, что при каждой отрасли труда вы находите и отношение числа женщинъ, занимающихся этими работами, къ числу всёхъ жителей въ городе. Во главе всёхъ работъ эта таблица представляетъ дъятельность прислуги; - оказывается, что мужчинъ, живущихъ въ услужении, приходится въ Берлинъ по одному на каждые 23 жителя мужескаго пола, а женщинъ по одной на каждыя 8 женщинъ, проживающихъ въ городъ. Выражаясь яснъе, это значить, что изъ каждыхъ 8 обитательницъ Берлина, одна живетъ въ услуженіи, тогда какъ мужчины дають одного изъ 23 челов'якъ. Все число мужской прислуги опредъляется 5,596, а женской — 42,639. Чрезвычайный перевъсъ женщинъ надъ мужчинами по этой отрасли дъятельности объясняется исключительно тымъ обстоятельствомъ, что существуеть обычай содержать въ услужении женщинъ. Второй видъ работъ, которымъ занимаются женщины — портное ремесло. Этимъ ремесломъ занимаются весьма многія: по одной женщинъ на каждую 31 женщину въ Берлинъ, а мужчины — по одному на каждые 37. Прачечнымъ ремесломъ и пятновыводчествомъ занимаются женщины и мужчины въ следующихъ пропорціяхъ: — женщины — 1: 108, мужчинъ — 1: 7473; торговлею женщины — 1: 115, а мужчины — 1: 12; воспитаниемъ и обученіемъ дътей — 1: 206, п—1: 148; модистки, цвъточнымъ производствомъ и фабрикацією перьевъ — 1: 210, и 1: 3548 (опять громадный перевъсъ женскаго труда надъ мужскимъ); содержаніемъ гостинницъ и квартиръ-

Die Berliner Volkszählung vom 3 december 1867. Von D-r juris H. Schwabe-Berlin. 1869.

1: 319, и 1: 62; уходомъ за больными—1: 407, и 1: 168; искусствомъ, литературою, театромъ - 1: 734, и 1: 109. Во всехъ другихъ отрасляхъ деятельности, въ которихъ принимаютъ участіе оба пола, мужчини положительно преобладаютъ. Однако, вышеприведенныя цифры до статочно доказывають, что женскій трудь въ Берлинь играеть весьма видную роль. Вообще говоря, занимающихся чёмъ-нибудь мужчинъ и женщинъ приходится въ Берлинъ по отношению въ незанимающимся, какъ 1: 1.45. для мужчинъ, и какъ 1: 3,40 для женщинъ. При помощи весьма остроумныхъ вычисленій и соображеній, начальнику статистическаго комитета удалось опредълить, посредствомъ таблицъ, находившихся въ его распоряжени, какіе именно классы въ обществ'я дають большую часть женщинъ, живущихъ собственнымъ трудомъ. Воспитанию детей предаются обывновенно дочери учителей и воспитателей; то же самое должно сказать и о дочеряхъ или женахъ и т. д. купцовъ, то-есть, что онв приступають въ ремеслу своихъ родителей. Женщины, принадлежащія къ классу чиновниковъ, врачей, ученыхъ или духовнаго званія и т. п., оказывають весьма слабую наклонность къ самостоятельному труду, хотя и онв имвють также мало шансовъ на вступленіе въ бракъ, какъ и всв другія женщины. Весьма интересно видеть, какъ подобный ложный взглядъ на жизнь приводить къ печальнымъ результатамъ. Это становится очевиднымъ, стоитъ только изъ общей промышленной двятельности выдёлить двятельность едовъ. Въ Верлинь насчитано 30,636 вдовъ. Изъ нихъ 20,124 живутъ собственнымъ трудомъ, 3,660 имъютъ доходы, 1,203 пользуются пенсіями, и 5,256 сидять безъ всякаго дела. Между темъ, какъ на каждую сотню незамужнихъ женщинъ приходится 72 живущихъ собственнымъ трудомъ и 28 — безъ дъла, на каждую сотню вдовъ приходится лишь по 17 неспособныхъ ни къ какой профессіи, и 83 живущихъ на собственныя средства. Эти бъдныя женщины могли бы и прежде, еслибъ хотъли, заниматься какимъ-нибудь дёломъ, не ожидая того, пока нужда, по смерти мужа, не заставить ихъ обучиться какому-нибудь ремеслу; -нътъ никакого сомнънія, что многимъ изъ нихъ весьма тяжело вступать въ непривычный трудъ промышленной деятельности, после разныхъ испытаній семейной жизни и по достиженіи старческаго возраста. Изъ вышеприведеннаго числа вдовъ, 2,265 занимаются ручными работами на фабрикахъ, 1,487 находится въ услужении, 1,453 прачки, и пятновыводчицы, 1,168 занимаются портняжествомъ, 1,046-торговлею, 718 содержаніемъ гостипницъ, квартиръ и кухмистерскихъ 183 — уходомъ за больными, 116 — воспитаніемъ и обученіемъ д'ятей, 88 обойнымъ мастерствомъди шитьемъ.

Если сосчитать женщинь, принадлежащихъ къ семействамъ, живущихъ не собственнымъ трудомъ, и имъющихъ отъ роду более 15 лътъ, то получимъ въ общемъ итогъ всъхъ сословій цифру 149,283.

Въ Берлинъ существуетъ 110,913 замужнихъ женщинъ, изъ которыхъоднако, 5,047 живутъ собственнымъ трудомъ. Если вычесть оставшуюся сумму изъ предъидущей, то останется еще 43,147 незамужнихъ женщинъ, о которыхъ можно сказать, что онъ нисколько не способствуютъ развитію національнаго труда, или оказывають лишь ненужныя услуги въдомашнемъ быту. Существование безъ занятий, или, другими словами, зависимость отъ другихъ — это общественное зло, противъ котораго следуетъ бороться, и вышеприведенная цифра показываетъ читателю; какъ много нужно еще сдълать Берлину на поприщъ женскаго труда, чтобы уничтожить это зло съ корнемъ. Между темъ, введение всехъ женщинъ въ область труда есть единственный верный путь къ улучшенію ихъ общественнаго быта, о дурныхъ сторонахъ котораго постоянно и вездъ раздаются жалобы, достигшія въ настоящее время до самой палаты депутатовъ. Во время преній по поводу бюджета министерства внутреннихъ дълъ (въ засъдании 26-го ноября), консерваторъ фонъ-Браухитшъ представилъ проектъ о необходимости усилить правственную полицію въ Берлинь, такъ какъ публичний разврать принимаеть въ настоящее время крайне широкіе разміры. Другой консервативный депутать, Штроссерь, поддержаль предложение Браухитша, изобразивъ передъ палатою мрачную картину берлинскаго распутства. «Что значить весь этотъ голось въ восточной Пруссіи воскликнулъ онъ-въ сравнени съ тъмъ, что мы видимъ здъсь, (т.-е. въ Берлинъ). Въ началъ 1867 года здъсь находилось, по оффиціальнымъ свъдъніямъ, 10,860 женщинъ, извъстныхъ полиціи какъ проститутки, и многія изъ нихъ славились роскошью своихъ туалетовъ. Обращаю ваше внимание также на тв безправственныя картины, которыя мы видимъ нынъ повсюду въ окнахъ. Неужели противъ этого нельзя предпринять никакихъ мъръ? Убрать грязь съ улицы -- это можно, къ этому полиція принуждаетъ домовладъльцевъ, но когда та же грязь торчить въ окнахъ, мы идемъ мимо нея, какъ будто тамъ все обстоить благополучно, а между тъмъ эти безнравственныя зрълища распространились такъ широко, что мнѣ пришлось слышать недавно отъ одного весьма порядочнаго человека жалобу на то, что ныне нельзя уже боле пускать своихъ дочерей черезъ улицу, не опасаясь за ихъ вравственную неиспорченность. Но позвольте, господа, я хочу сказать еще объ одномъ пунктъ. Даже украшение и гордость нашего города, музей, и тотъ заключаеть въ себь цълый рядъ картинъ, которыя оказывають на нравственность весьма губительное вліяніе. (Ою. ого!). Подобныя картины следовало бы вешать такимь образомь, чтобы ихъ никто не видалъ. Милостивые государи, мы такъ часто не соглашаемся между собою во многихъ политическихъ и религіозныхъ вопросахъ, но въ этомъ вопросъ, надъюсь, мы должны думать одно и то же и дъйствовать сообща».

Со стороны либераловъ говорилъ Лёве (Löwe). Онъ придерживается въ этомъ вопросв того убъжденія, что поправлять нравственность посредствомъ полицін — дъло, по меньшей мъръ, безполезное. «Я признаю, - сказаль либеральный ораторь - что зло, описанное докладчикомъ, существуеть въ дъйствительности, но я увъренъ въ томъ, что у насъ оно нисколько не больше того, какое мы видимъ и въ другихъ не только большихъ, но и малыхъ городахъ. Усилить полицію значило бы только успоконть нашу совъсть, нисколько не уничтожая самого вла. Общество должно знать, что всв эти вредныя стороны нашей жизни заключаются въ нашихъ общественныхъ учрежденіяхъ, въ нашемъ воспитаніи, во всехъ обстоятельствахъ, среди которыхъ мы живемъ. Оно должно глубоко прочувствовать весь этотъ вредъ, чтобы потомъ темъ тверже взяться за дело улучшения своего быта. Но назначениемъ суммъ въ пользу содержания лишней полиции мы только ухудшимъ и безъ того дурное состояніе нашей общественной нравственности. Уголовная полиція знаетъ очень хорошо, что нигдъ общественный порядокъ и спокойствіе не соблюдаются столь хорошо, какъ именно въ техъ заведеніяхъ, которыя всего охотне мосъщаются публичными женщинами. Съ нравственною полиціею, напротивъ, проститутки давно уже нашли способъ жить въ миръ и любви. Имъя все это въ виду, я утверждаю, что всъ проекты объ усилени нравственной полиціи поведуть только къ новымъ подкупамъ полицейскихъ чиновниковъ. Следуетъ обратить серьезное внимание совершенно на другой пунктъ. Нравственная полиція можетъ всегда ограничивать и замыкать ряды проституціи. Задача этой полиціи состоить въ томъ, чтобы оберегать здоровье жителей, и она исполняеть эту свою обязанность насколько можеть: состояние здоровья въ Берлинъ, лучше, нежели въ большей части другихъ городовъ. Но чтобы достигнуть этой цели, полиція должна захватывать всехъ лиць, попадающихся въ ея руки; -- въ такомъ случав, она стала бы служить неододимымъ препятствіемъ всёмъ женщинамъ, желающимъ вернуться на нравственный путь. Подобная дъятельность правственной полиціи, положимъ, охраняла бы здоровье лицъ, ведущихъ знакомство съ проститутками, но не слишкомъ ли дорого обойдется такое охранение? Я не могу считать этихъ женщинъ столь ничтожными, чтобъ подвергать ихъ подобнымъ опытамъ изъ-за людей, ведущихъ съ ними сношенія. Чиновники нравственной полиціи не должны заходить дальше положенныхъ имъ предъловъ, -- они и безъ того заходять слишкомъ далеко. Съ другой стороны, это вло можно умфрить лишь усиліями обравованныхъ людей, которые должны наконецъ обратить свое вниманіе на этихъ несчастныхъ женщинъ, полиція туть ничего не сділаетъ. Позвольте вамъ напомнить слова Беттины фонъ-Арнимъ: «Если намъ чего не достаетъ въ этомъ дълъ, то никакъ не денегъ, и не средствъ;

намъ не достаетъ сочувствія къ несчастію, мы должны дълать добро съ мобовью (Браво I). Позаботьтесь о томъ, чтобы бъдная дъвушка, которая тоже желаетъ какихъ-нибудь наслажденій, шла искать ихъ не въ распутныя заведенія, пособляйте образованію общества для образованія рабочихъ людей, и вы окажете нравственности гораздо болье услугъ, чъмъ назначеніями суммъ на содержаніе полиціп I» (Браво !).

Какъ бы то ни было, Лёве не удалось привлечь на свою сторону большинства, и проекть Браухитша принять 150-ю голосами противъ 146. Этотъ странный результатъ следуетъ приписать особенно тому обстоятельству, что многіе депутаты, не привыкшіе къ жизни большихъгородовъ, не понимаютъ наблюдаемыхъ ими явлений распутства, почти неизбъжныхъ въ такихъ центрахъ всякаго сброда, какъ Берлинъ. Я имью твердое убъждение въ томъ, что въ Берлинъ, несмотря на то, нравственность, особенно въ семейной жизни, нисколько не слабъе нравственности въ мелкихъ городахъ, гдъ семьи значить все. Несомненно также, что никакая полиція въ міре не въ состояніи поднять уровень общественной правственности; все, что она можеть сделать, это вогнать бользнь внутрь, и дать такимъ образомъ разврату еще болъе широкое поле для распространения. Многимъ можетъ показаться нарадоксальнымъ, если сказать: «благосостояніе-это нравственность», а между темъ этотъ парадоксъ почти весь истина. Я нарочно выражаюсь столь ръзко, такъ какъ могу въ этомъ отношении сослаться на такой крупный авторитеть, какъ Вокль (см. вторую главу въ его «Исторіи Цивилизаціи)». Изъ вськъ великихъ общественныхъ улучшеній самымъ важнымъ признаётъ онъ накопленіе богатствъ, такъ какъ отъ него завискло пріобретеніе знаній. Впрочемъ, я могъ бы тоже сказать: «образование есть нравственность». Безпристрастное изучение исторій показало намъ, что доброд'єтель рыцарскихъ временъ, столь сильно превознесенная романтическою поэзіею, существовала только въ воображени самихъ пъвцовъ. Изъ древнихъ исповъдальныхъ книгъ (Bussbücher), въ которыя церковь вносила всъ отпускаемые ею гръхи, мы узнаемъ, что и въ самыя первыя времена нъмецкаго государства существовали всь тв пороки, которые приписываются многими утонченному разврату современной жизни. Выдумка также и то, будто-бы деревни нравственные городовъ. Нысколько лыть тому назадъ въ Эльберфельдъ сдъланъ былъ следующій опытъ. Какой-то фабрикантъ, отчасти подъ вліяніемъ увіреній о томъ, что молодыя дівушки въселахъ ведутъ себя гораздо лучше городскихъ дъвушекъ, и отчасти изъ желанія пріобръсть рабочихъ по болье дешевымъ цънамъ, перенесъ свое заведение за городскую черту. Но ему не удалось достигнуть ни того, ни другого. Оказалось, что городскія девушки, которыхъ фабрикантъ считалъ слишкомъ безнравственными, могли служить настоящимъ нравственнимъ образцомъ, въ сравнении съ сельскими. Весь

оныть не имъль никакого успъха, и фабриканть снова перебрадся въ городъ.

Первый шагъ въ области распространенія женскихъ обществъ или ферейновъ въ Берлинъ сдъланъ былъ извъстнымъ Летте, умершимъ въ декабрѣ прошлаго года. Въ январѣ 1866 года собралось нъсколько мужчинъ-для обсужденія женскаго вопроса, и они положили основаніе, «обществу для споспъществованія ремесленной дъятельности женскаго пола» (Verein zur Förderung der Erwerbsthätigkeit des weiblichen Geschlechts). Цълью этого ферейна было, какъ сказано въ уставъ, споспъществование ремесленной дъятельности женщинъ и дъвипъ, принужденныхъ жить на собственный счетъ. Для достиженія этой цъли признано необходимымъ: 1) устраненіе всіхъ предразсудковъ и препятствій, ограничивающихъ промысловую діятельность женщинь; 2) устройство учебныхъ заведеній, въ которыхъ женщины могли бы обучаться ремесламъ и торговлъ; 3) учреждение справочныхъ мъстъ для вськъ женщинъ, желающихъ заниматься какимъ-либо ремесломъ, и для всёхъ работодателей, желающихъ приспособить къ своему дёлу женскій трудъ; 4) основаніе торговыхъ и выставочныхъ заведеній для женскихъ рукодълій и произведеній искусствъ; 5) охраненіе женщинъ, живущихъ собственнымъ трудомъ, отъ всякихъ бъдъ въ нравственномъ или экономическомъ отношеніяхъ, посредствомъ предложенія имъ хорошей квартиры и хорошаго стола по дешевымъ цѣнамъ. Что касается до 3-го и 5-го нараграфовъ, дъятельность ферейна не распространяется на женщинъ, занимающихся на фабрикахъ или земледеліемъ, или на находящихся въ услуженіи, въ прачкахъ и т. п. Въ члены обществъ принимаются всь взрослыя дъти, къ какому бы полу и званію они ни принадлежали, если только могуть платить по одному талеру ежегодно. Дъла ферейна ндутъ подъ надзоромъ отчасти особаго комитетомъ, отчасти управителей, и отчасти общаго собранія членовъ. Сначала, какъ комитетъ, такъ и управители-все были мужчины; но въ первый постоянно приглашали женщинъ, а въ дирекціи хотъли дать женскому полу одно секретарское мъсто (назначено было два секретаря). Покровительствовать этому ферейну взялась супруга наследнаго принца, принцесса Викторія. Общество начало свои труды въ крайне неблагопріятное для промышленной д'вятельности время. Ибо едва оно составилось, едва отдёльные комитеты и коммиссін принялись дізлать свое дізло, какъ въ газетахъ появились извъстія о войнъ, и общественное вниманіе устремилось на событія, которыя должны были произвести крутой переворотъ въ исторіи Германін. Какъ бы то ни было, война только замедлила ходъ д'ятельности женскаго ферейна, но деятельность продолжалась. Его первымъ долгомъ было номочь профессору Клементу основать, подъ руководствомъ самого профессора, реальную торгово-ремесленную школу для девочекъ. Благодаря пособіямъ ферейна, профессоръ отерыль свою школу 23 апръля 1866 года, въ которую тотчасъ же поступило 14 ученицъ; вскоръ это число возрасло до 28, и съ тъхъ поръ все продолжаетъ подниматься. Это училище имъетъ два отдъленія: реальное, въ которомъ дъвочки пріобрътаютъ, кромъ дополненія ихъ общихъ научнихъ познаній, раціональную подготовку какъ къ призванію женщинъ въ практической жизни, такъ и для поступленія въ отдъленіе спеціальных курсовъ, гдъ уже имъ предоставляется на выборъ заниматься или торговымъ дъломъ (веденіе книгъ, корреспонденціи, счетовъ и т. п.), или ремеслами, искусствами и т. п., но школа не приготовляетъ ни гувернантокъ, ни учительницъ.

Вторая школа, присоединившаяся къ ферейну, существовала уже съ 1-го ноября 1865 года подъ именемъ института Лоффа (Lohff'sches Institut) для образованія и спеціальнаго подготовленія взрослыхъ дѣвицъ къ купеческому и ремесленному дѣлу; это заведеніе имѣетъ цѣлію дать своимъ воспитанницамъ практическое образованіе въ самый ко-

роткій срокъ.

Въ скоромъ времени послѣ основанія ферейна, въ связи съ нимъ быль учреждень такъ-называемый «Базаръ Викторіи» — Victoria Bazar, центральный складъ женскихъ ручныхъ издёлій и произведеній искусствъ, выставленныхъ тамъ на продажу; изъ всъхъ учрежденій ферейна базаръ далъ самие благотворные результати. Базаръ этотъ сданъ въ руки купца Вейсса, который ведетъ все дёло на собственный счетъ и страхъ, но съ обязательствомъ руководствоваться во всёхъ предпріятіяхъ совътами ферейнскаго комитета и не брать за свои труды болье 10-12 процентовъ. Въ этомъ базаръ мы находимъ 10 разныхъ отраслей женскаго труда, ведущихъ свои дела сообща и могущихъ соперничать съ любою купеческою конторою. Главный управляющій дълами въ базаръ, Карлъ Вейссъ, за день до открытія вышеупомянутой конференціи, прочель лекцію о нуждахъ женщинъ вообще. На этой лекцін, только-что появившейся въ печати 1), почтенный авторъ основываетъ всв свои выводы главнимъ образомъ на высшей степени важныхъ и поучительныхъ фактахъ, замъченныхъ имъ въ его базарной практикъ. Изъ сообщений Вейсса очевидно, что базаръ даетъ возможность 80 женщинамъ заработывать свой хлебъ. Столько же женщинъ находять въ базарныхъ работахъ временную поддержку въ своей дъятельности внъ базара. Итакъ, базаръ приносить положительную пользу 150-160 женщинамъ. Опытъ показалъ, что съ каждимъ годомъ базаръ въ состояніи поддерживать 20-ью женщинами больше прежняго, и есть основательныя надежды, сверхъ того, что это расширеніе

<sup>1)</sup> Der Nothstand unter der Frauen und die Abhülfe desselben. Ein Beitrag zur Frauenfrage, von Carl Weiss. Berlin. B. Brige.

базарной дінтельности станеть принимать съ каждимъ годомъ все большіе разміры. Уже теперь базаръ успіль доставить 50-ти другимъ дамамъ постоянныя мъста съ корошимъ жалованьемъ. Все это, конечно, явленія весьма отрадния, но они слишкомъ незначительны въ сравнении съ великимъ запросомъ на помощь. «Со времени отврытія базара Викторіи—восклицаеть въ одномъ мість авторъ, нуждающимся женщинамъ вдругъ представилось, что для нихъ открылся, наконецъ, тотъ чудотворный источникъ, къ которому стоитъ только подойти, и всѣ желанія мигомъ удовлетворятся. Целыми толпами эти несчастныя спашили изъ разныхъ мастностей искать спасенія и помощи у новаго источника; почта приносила тысячи слезами омоченныхъ писемъ, въ которыхъ мы читали множество грустныхъ біографій и еще больше жалобъ, которыя всв оканчивались ужаснымъ крикомъ: «дайте намъ хльба, дайте платья намъ и нашимъ дътямъ!» Но вто были эти просящія и умоляющія? Все это были люди не третьяго и четвертаго сословій, но по большей части члены средняго сословія и высшаго общества; часто среди нихъ находились женщины знатнаго происхожденія, весьма образованныя, — лица, служившія когда-то радостью и украшеніемъ своего сословія, и оставшіяся теперь въ тягость себь и другимъ. Особенно большой контингентъ нуждающихся представляли женщины чиновнаго міра».

Нътъ никакого сомнънія, что во всъхъ этихъ бъдствіяхъ играютъ важную роль наши ныньшнія общественныя отношенія, но отчасти виною въ этомъ являются сами женщины. Вейссъ дълаетъ въ этомъ смыслъ нъсколько весьма драгоценныхъ и сильныхъ замечаній. Целыя массы ручныхъ издёлій, принесенныхъ въ базаръ-говорить онъоказались решительно негодными для какого-либо употребленія. Туть были разныя безділицы, игрушки и плохо приготовленныя вещи. Изъ сотни вещей едва пять были годни для продажи. Лишь въ редкихъ случаяхъ приносили женщины какую-нибудь хорошую ручную работу или хорошо сшитую штуку шитья. Мы съ большою охотою давали разныя наставленія и поученія, но, къ несчастію, весьма часто у этихъ женщинъ не хватало ни пониманія, ни способности, и еще чаще желанія и готовности создать что-нибудь хорошее. Многія дамы бросали дело при первой неудаче и отстранялись отъ нашего учрежденія тотчась же, какъ только видели, что мы требуемъ дельной, действительной работы. Изъ обширнаго предложенія труда следовало изследовать только годное и достойное, какъ извлекають серебро изъ шахты. Такимъ образомъ, базаръ сділался скорве образовательнымъ (для труда) учрежденіемъ, чёмъ купеческою конторою. Изъ 3.000 женщинъ, обращавшихся въ базаръ впродолжении послъднихъ 4 лътъ, только 200, или всего 7 процентовъ, получили тамъ работу. Изъ всего этого очевидно, какъ говоритъ почтенный управитель базара, что дело

стояло не изъ-за недостатка работы, но изъ-за неумънья женщинъ взяться за работу, изъ-за ихъ неподготовки къ правильному и усид чивому труду, изъ-за плохого, безцъльнаго воспитанія.

Дъвочки въ высшемъ и среднемъ сословіяхъ, по крайней мъръ въ большинствъ случаевъ, воспитываются вовсе не для труда, не на тотъ случай, когда имъ придется заработывать свой собственный хлибъ. И Вейссъ, по этому, совершенно справедливо говоритъ: «если всмотръться по-пристальнъе во всв ремесла, въ которыхъ женщины могли бы найти добрый кусокъ хлѣба, то съ полнымъ убѣжденіемъ можемъ сказать, что для женскаго труда не нужно никакихъ новихъ источниковъ, что нужно только, чтобы ферейнъ задался гуманнымъ стремленіемъ помочь женщинамъ подготовиться къ темъ отраслямъ деятельности, которыя для нихъ открыты и теперь. Когда вся толпа неработающихъ женщинъ въ Берлинв пріучится работать какъ слвдуеть и какъ того требуеть рынокъ, то всв онв тотчасъ же найдутъ прекрасныя мъста въ промышленномъ и торговомъ міръ Берлина. Но деловой міръ требуетъ дельной и хорошей работы, безсиліе и недоконченность не найдуть въ немъ помощи, и всякая слабость и усталость немилосердно смываются прочь широкимъ потокомъ жизни. Пора родителямъ и воспитателямъ подумать о томъ, что ихъ дочери и воспитанницы должны быть д'вльными людьми, а не пустыми игрушками. Молодымъ девицамъ и женщинамъ тоже следуетъ внушать, чтобы оне искали своего спасенія въ самихъ себв. У няхъ, какъ и у мужчинъ, есть всв задатки къ самодвятельности и личной независимости, но следуеть знать, что эту независимость оне могуть пріобресть лишь на полъ усерднаго труда».

При базарѣ и въ связи съ нимъ открыта справочная контора для нуждающихся въ работѣ и еще другое справочное мѣсто—дешевыхъ квартиръ. Это послѣднее заведеніе оказываетъ добрыя услуги всѣмъ женщинамъ, пріѣзжающимъ къ Берлинъ изъ провинцій и не знающихъ гдѣ остановиться. Бюро заботится не только о снабженіи женщинъ дешевыми и удобными квартирами, но также дешевымъ исытнымъ столомъ.

Не по почину женскаго ферейна, но членами его устроено въ Берлинъ, осенью 1866 года, нъсколько народныхъ кухонь (Volksküchen), которыя процвътаютъ подъ руководствомъ дамъ, даютъ весьма отрадные результаты и постепенно расширяютъ свою дъятельность. Недавно открыта даже особая кухня для евреевъ: кошира. Всъ эти заведенія, основанныя на принципъ самопомощи, ведутъ свои дъла столь превосходно, что могутъ смъло конкуррировать даже со старыми учрежденіями для снабженія пищею бъдныхъ людей (Armen-Speisungs-Anstalt), которыя основаны на принципъ благотворительности и зимою ежедневно снабжаютъ 3 — 5 тысячъ лицъ обоего пола. Выло поэтому предположеніе передать и всъ эти благотворительныя кухни въ управ-

леніе ферейна народныхъ кухонь (Verein für Volksküchen). Однако, посл'ядній отклониль это предложеніе, опасаясь повредить своему собственному д'ялу, основанному исключительно на требованіяхъ самопомощи. Впрочемъ, въ ферейн'я народныхъ кухонь принимаютъ важное участіе мужчины, они основали и ведуть его, дамы же им'яють полный надзоръ за кухнею, то-есть, исполняютъ почти всю главную работу.

Кром'в всіхъ этихъ дамскихъ ферейновъ, мнів изв'єтни въ Берлинів еще слідующіе: отечественний дамскій ферейнъ (Vaterländische Frauenverein), главная задача котораго заключается въ уходів за больными; ферейнъ фребелевскихъ дітскихъ садовъ, ферейнъ для семейнаго и народнаго образованія, общество женщинъ-художницъ, общество учительницъ и воспитательницъ, общество работницъ, общество бесізды и взаимнаго обученія. Есть, віроятно, еще много и другихъ ферейновъ. Не забудьте, что Берлинъ—это какой-то эльдорадо всякихъ обществъ; въ конців 1866 года въ немъ существовало 653 разныхъ ферейна, въ конців 1867 года ихъ было уже 719, изъ которыхъ 107 признавали себя политическими; въ конців 1868 года число ферейновъ достигло 1313.

Берлинъ далъ толчекъ развитію подобныхъ же ферейновъ въ другихъ, городахъ, вирочемъ, нѣкоторые города, какъ напримъръ, Лейпцигъ завели у себя ферейны по собственному почину, а иные даже превзошли Берлинъ въ этомъ отношеніи. На конгрессѣ женскихъ ферейновъ были представители многихъ городовъ: Брауншвейга, Бремена, Бреславля, Брига, Вѣны, Гамбурга, Ганновера, Глогау, Дармштадта, Дрездена, Карльсруэ, Касселя и Лейпцига; нѣкоторые изъ этихъ городовъ были представлены на конгрессѣ лицами женскаго пола.

Первымъ вопросомъ, которымъ занимался конгрессъ, было предложеніе объ установленіи правильных сношеній между всеми женскими союзами, какъ германскими, такъ и иностранными. Докладчикомъ по этому двлу быль извъстный юристь и профессорь государственнаго права Гольтцендорфъ (Holtzendorff). Онъ различаетъ въ этомъ вопросъ три главные ингредіента: мъстные ферейны, національные и международные. Что касается до установленія международныхъ сношеній, которыя можно было очертить лишь слабыми штрихами, - о нихъ докладчикъ говорилъ лишь вскользь, напирая больше на тотъ замъчательный факть, что въ наше время каждый важный вопрось, гдъ бы его ни подняли, становится весьма скоро вопросомъ всего образованнаго міра. Такъ, напримъръ, вопросъ о смертной казни сталъ теперь всеобщимъ вопросомъ, ибо о немъ говорять во всёхъ цивилизованныхъ государствахъ; такъ, отмъною тюремнаго заключенія за долги занимаются теперь всв законодательныя собранія въ Европв. Но какъ ни важно международное значение этихъ двухъ вопросовъ, международный характеръ для женскаго вопроса имбетъ важность несравненно болъе значительную. Женщина — это первая, высшая и наиболъе способная носительница гуманности; - она должна воспитывать, но она дълается способною къ этому лишь въ томъ случав, если вноситъвъ семью великія идеи государственной и общественной жизни, еслиона отстраняется какъ разъ отъ того, что такъ много стараются развить и украпить въ ея душа: мелочной эгоизмъ. Видимымъ образомъ, международная сторона женскаго вопроса даеть себя знать лишь въ одной отрасли дъятельности — въ уходъ за больными, особенио на войнъ. Вторую форму международнаго характера находитъ Гольтцендорфъ въ выселеніи женщинъ, которое дало, особенно въ Англіи, весьма важные результаты, и которое объщаеть пріобръсть современемъ еще болъе важное экономическое значение. Въ берлинския конференціи международная сторона вопроса не дала практическихъ последствій, в конференція ограничилась пока заявленіемъ, что она желаетъ установить прочную связь по крайней мъръ между всъми женскими обществами въ Германіи, для какой ціли и считается нужнымъ основать особую газету «Correspondenzblatt», которая бы усердно следила за ходомъ женскаго движенія въ общемъ немецкомъ отечествъ и отчасти за границею, служа въ то же время действительнымъ органомъ женскаго вопроса въ Германіи.

Не столь важное значение имфеть другой вопрось, поднятый наконференціи, вопросъ о томъ, следуеть ли основывать справочныя для рабочихъ женщинъ конторы, и если следуетъ, то на какихъ основаніяхъ. Однако, во время преній по этому вопросу возникъ следующій весьма интересный вопросъ. Одна госпожа изъ Візны замітила мимоходомъ, что въ Англіи существуетъ типографія, учрежденная исключительно для однъхъ женщинъ, и что то же самое ръшительно невозможно въ Германіи, такъ какъ противъ этого возстаютъ всв типографскіе рабочіе. «Послідніе — сказала ораторша, фонъ-Литтровъ — издаютъ двъ газеты въ защиту ихъ интересовъ, и они увърены, что эти интересы. требують не допускать женщинь къ типографскому делу. Всякая понытка въ этомъ родъ послужитъ поводомъ къ чудовищной агитаціи, и нътъ никакой въроятности преодольть это препятствіе». Мистриссъ Доггетъ изъ Чикаго отвъчала на это заявление по-англійски: «Печать на бумагь, которую я держу теперь въ рукъ — на этомъ листь женскаго органа западныхъ штатовъ Америки — явилась на немъ изъподъ рукъ женщинъ. Правда, мужчины противились этому, но женщины въ Америк' научились не страшиться мужскихъ возраженій, и умъютъ составлять и проводить свои собственныя убъжденія во всемъ, что касается такихъ отраслей промышленности, которыя онъ изучили, и тыхь ремесль, которымь онв обучаются». Кромы этихь смылыхь заявленій, ораторша высказала еще много другихъ прекрасныхъ и практическихъ вещей. Во всякомъ случав, мив кажется, что г-жа Доггетъ совершенно права. Проявляющееся въ некоторыхъ отрасляхъ промышленности стремленіе мужчипъ не допустить туда женскій трудъ, противопоставляя противъ него физическое насиліе, — есть не что иное, какъ остатки варварства.

Высшей степени интереса достигли пренія конференціи лишь на другой день, когда поднять быль вопрось объ учреждении спеціальныхъ школъ (Fachschulen). Два превосходные педагога, одинъ изъ Брита—директоръ Hërrepaтъ (Nöggerat), другой изъ Карльсруэ—профессоръ Эмминггаузъ (Emminghaus) были докладчиками по этому вопросу. Первый изъ нихъ уже основаль въ Бригъ, при дъятельномъ содъйстви со стороны правительства и общины, ремесленную школу для дъвицъ, и провель тамъ тѣ начала, къ которымъ питаетъ искреннее и горячее довъріе. Онъ формулироваль весь вопрось въ трехъ положеніяхь: 1) задача ремесленныхъ школъ для девицъ состоитъ въ подготовлении женскаго пола къ труду на поприщъ домашней жизни, ремеслъ, тортовли и художества; 2) эти задачи можно выполнить лишь путемъ систематически расположеннаго преподаванія по послідовательнымъ учебнымъ курсамъ; 3) общинныя власти обязаны, посредствомъ учрежденія и поддержанія ремесленныхъ школь для дівиць, дать возможность и женщинамъ образованныхъ классовъ развить въ совершенствъ свою рабочую силу. Предлагая собранію принять эти резолюціи, Нёггерать сказаль: — «Женскій вопрось придеть къ своему разрьшенію лишь тогда, когда женской мысли дана будеть серьезная работа. Всв блага міра должны современемъ сосредоточиться въ трудв, и до тахъ поръ, нока женщины остаются вна области труда, пока онъ пользуются благами міра въ видъ подарковъ, — онъ никогда не разрышать главной задачи своей жизни. Онъ не должны пользоваться чужимъ, подареннымъ трудомъ, онъ должны отказаться отъ мысли проводить свою жизнь безъ всякаго серьезнаго дела, и только тогда ръшится и женскій вопросъ».

Другой докладчикъ, профессоръ Эмминггаузъ, обратилъ вниманіе еще на другія, болье общія стороны затронутаго вопроса. Сущность его рычи всего ясные выражается въ слыдующихъ резолюціяхъ, которыя онъ представилъ собранію: 1) такъ какъ слыдуетъ открыть женщинамъ доступъ во всы профессіи, то необходимо также доставить имъ возможность подготовиться ко вступленію во всы профессіи; 2) даже элементарныя школы могутъ служить подготовительными въ этомъ смыслы заведеніями, если ввести туда спеціальное обученіе ручному труду; 3) нужно учредить для женщинъ еще другой родъ образовательныхъ учимищъ (Fortbildungsschulen), цылію которыхъ было бы отчасти дополнять образованіе ученицъ, окончившихъ курсъ въ элементарныхъ школахъ, отчасти развивать въ ученицахъ способности къ раз-

личнымъ спеціальнымъ занятіямъ. Эти училища должны отличаться другъ отъ друга, смотря по тому, учреждены ли они въ селахъ, или въ городахъ, такъ какъ въ селахъ требуются свои спеціальныя познанія, а въ городахъ-тоже свои; 4) для женщинъ, желающихъ вести: какое-нибудь самостоятельное промышленное дёло, или занять мёстоуправительницъ въ большомъ именіи, въ торговыхъ или промышленныхъ заведеніяхъ, требуется учредить особыя спеціальныя школы, которыя, не упуская изъ виду общаго образованія, главною цілію своей дъятельности ставили бы, однако, подготовление ученицъ къ спеціальной деятельности; 5) для женщинь, имеющихь средства къ пріобретенію основательнаго и полнаго образованія, въ видахъ будущей спеціальной діятельности, или такихъ, которыя желали бы заняться наукою, следуеть учредить научныя и высшія училища. Целію первыхъ должно быть формальное и матеріальное подготовленіе женщинъ. къ самостоятельному научному труду, цёлію послёднихъ должны быть отдъльныя отрасли науки; — тамъ, гдъ учреждение высшихъ школъ (университетовъ) не можетъ состояться по недостатку средствъ, слъдуетъ учредить женскіе курсы при высшихъ учебныхъ заведеніяхь для мужчинъ.

Конференція не имъла достаточно времени для обсужденія всёхъпредложеній почтеннаго профессора, и потому решилась принять пока всв три резолюціи Нёггерата и первое предложеніе Эмминггауза. Во время преній, особенно интересныя сообщенія сділала г-жа Гольдшмидть изъ Гамбурга. Эта дама основала въ Гамбургъ школу, названную ею училищемъ естественнаго призванія дівицъ (Schule für den natürlichen Beruf der Mädchen). Правда, что сообщенія г-жи Гольдшмидть слишкомъ скудны и отрывочны, но темъ не мене они любопытны. У неи есть курсь для конфирмованных довиць, то-есть, такихъ, которыя уже признаны совершеннольтними и удостоились пріобщенія св. Тайнъ; эти дъвицы обучаются тамъ домашнему хозяйству и уходу за дътьми. Для учрежденія этого заведенія г-жи Гольдшмидтъ приглашала извъстнаго педагога Фребеля, который и принялъ въ немъ горячее участіе. Съ 9 часовъ утра и до 1-го часа пополудни воспитанницы обучаются тамъ, какъ обходиться съ дътьми отъ 3 до 7-льтняго возраста. Посль объда ихъ самихъ учатъ разнымъ предметамъ, входящимъ въ программу заведенія: рисованію, картоннымъ работамъ, склеиванію, модельному искусству, естественнимъ наукамъ, исторіи, нізмецкому и французскому языкамъ. Спустя полгода или годъ, дъвицы поступають въ госпитальное отдъление для того, чтобы научиться уходу за больными дітьми. Ихъ вводять также во всі подробности детской комнаты, чтобы оне знали, какъ следуетъ воспитывать дътей вообще. Весь курсь продолжается годъ или два; запросъ на этихъ ученицъ въ городъ громадний. Ежегодно выходять оттуда до

50 учениць, и всё онё тотчась же пріобрётають хорошія, выгодныя м'яста. Въ нынёшнемъ году дв'я ученицы приглашены въ Швецію, н'якоторыя получають м'яста въ Англіи и Франціи. Ученнцы заработывають кое-какую плату уже во время посёщенія курсовъ г-жи Тольдшмидть, такъ какъ многіе родители просять тёхъ воспитанниць, которыя уже прошли школу обращенія съ д'ятьми, приходить къ нимъ и заниматься съ д'ятьми.

Вст сообщенія г-жи Гольдшмидть были приняты собраніемъ съ особеннымъ одобреніемъ, и дтиствительно дто стоить того, чтобы его похвалили, только такимъ прилежнымъ, заботливымъ и добросовъстнымъ трудомъ, а не фразерствомъ, можно достигнуть благотворныхъ результатовъ.

Вообще говоря, конференція вела свои пренія весьма хорошо, и никто не объявляль никакихь эксцентрическихь мивній о такь-назм-ваемой эмансинаціи женщинь. Никому и въ голову не приходило подрывать семью, или что-нибудь подобное. Напротивь, въ слідующихь словахь г-жи Гольдшмидть даже слышится совершенно иная тенденція: «Я желаю, чтобы дівушки добросовістно выработывали свой хлібов, и, если удастся имъ сділаться когда-нибудь счастливыми женами и матерями, оні будуть, по крайней мірів, подготовлены къ этому».

Многіє, конечно, успѣли уже прочесть замѣчательное сочиненіе Джона Стюарта Милля: «Оп the subjection of woman» (о подчиненности женщинь). Отдавая всю справедливость таланту автора, я рѣшительно остаюсь при томъ убѣжденіи, что агитировать въ пользу политическихъ правъ женщинъ значитъ начинать дѣло съ другого конца. Когда женщинамъ удастся основательно измѣнить свое соціальное положеніе,—а единственнымъ путемъ къ этому служитъ трудътогда, конечно, займутъ онѣ и другое положеніе въ государствѣ. Но все это вопросы, которые еще не затрогиваютъ насъ,—это лишь первые задатки будущаго могущественнаго развитія. Мы довольны и тѣмъ, что нынѣшнее движеніе спасаетъ многихъ женщинъ отъ всѣхъ ужасовънищеты и разврата.

— РЪ

Берлинъ. Январь, 1870.

## ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРЪНІЕ.

1-е февраля, 1870.

Отчеть государственнаго контроля по исполнению бюджета 1868 года.—Новый заемь.—Новая программа железныхъ дорогь.—Уральская дорога.—Второй періодъ крестьянской реформы.—«Московскія Ведомости» и прокламаціи 🚉

Передъ нами отчетъ государственнаго контроля погдъйствительному исполненію государственной росписи за финансовый 1868-й годъ. Это, какъ извъстно, уже третій отчеть о действительномъ исполненіи. годовой росписи, и для сравнительныхъ выводовъ вего служили данныя 1866, 1867 и 1868 годовъ. Чёмъ большее число лётъ будетъ обнимать подобное сравненіе, тімь, разумітеся, выводы его будуть солиднъе и интереснъе, если только контроль будетъ постоянно стараться о сообщеніи своимъ отчетамъ большей полноты и цифрамъ этихъ отчетовъ болве точности. За нынашнимъ отчетомъ сладуетъ признать большую заслугу въ отношении полноты, сравнительно дажесъ отчетомъ за 1867 годъ, и мы можемъ только рекомендовать очевидное стараніе контроля въ этихъ отчетахъ послужить примъромъ министерству финансовъ при составлении имъ самыхъ росписей. Впрочемъ, надо надъяться, что отчеты контроля возымъють дъйствіе на росписи, въ смыслъ большей правильности предвидений, такъ что последующіе отчеты контроля будуть представлять меньшія уклоненія. лъйствительности отъ предположений министерства финансовъ, по крайней мъръ настолько, насколько дъйствительность въ самомъ дълъ можно предвидеть. Такъ, напримеръ, окажется напраснымъ ставить въроспись «на случай назначенія сверхштатных расходовъ» всего—мен'ве 5 милл. рублей, когда образуется такъ-сказать статистика нашихъ обычныхъ превышеній, которыя бывають въ шесть разъ болте этогооптимистическаго предвидения; тоже самое можно сказать о предполагаемыхъ въ росписи цифрахъ дефицита.

Мы сейчась возвратимся къ сравнительной полнотъ нынъшнягоотчета. Но прежде всего мы хотимъ коснуться наиболье интереснагоздѣсь вопроса, именно вопроса о точности цифръ. Какая полнота ни будетъ придаваема отчетамъ, нѣтъ сомнѣнія, что для того, чтобы они были поучительны и оказывали возможно большее вліяніе на самое наше финансовое хозяйство, необходимо стремиться къ полной реальности цифровыхъ положеній (statements) въ отчетахъ контроля. Мы будемъ далѣе имѣть случай взглянуть съ этой именно точки зрѣнія на поставленные въ отчетѣ итоги государственнаго долга и цифру дефицита 1868 года.

Относительно полноты, въ нынѣшнемъ отчетѣ контроля особенно вынгралъ собственно кассовой сводъ, который теперь обогащенъ отчетомъ о состояніи нѣкоторыхъ особыхъ источниковъ, изъ коихъ были дѣлаемы заимствованія государственнымъ казначействомъ. Правда, этотъ сводъ не есть дѣйствительно полный сводъ всѣхъ наличныхъ государственныхъ ресурсовъ (и мы, несмотря на признательность контролю за постепенное пополненіе его отчетовъ, должны все-таки оговориться, что безъ такого полнаго свода о состояніи чрезвычайныхъ ресурсовъ (т.-е. всѣхъ займовъ, насколько суммы ихъ поступили въ казначейство и насколько онѣ остаются въ распоряженіи правительства у иностранныхъ банкировъ) невозможны ни полное понятіе о финансовомъ нашемъ положеніи, ни, стало быть, и дѣйствительный контроль надъ нимъ общественнаго мнѣнія.

Однако мы должны признать, что и въ томъ видь, въ какомъ кассовой сводъ является съ нынъшними приложеніями, онъ уже представляетъ точный отчеть собственно о движении суммъ въ кассахъ казначейства. Сводъ недоимокъ и долговъ также значительно пополненъ, во-первыхъ, занесеніемъ вновь «нікоторыхъ долговъ по хозяйственно-административнымъ операціямъ, а во-вторыхъ, включеніемъ и долговъ самого государственнаго казначейства, въ порядкъ заключенія займовъ, съ указаніемъ самыхъ ихъ условій сведенія, которыя и прежде, положимъ, не были секретомъ для публики, но которыхъ включение въ отчетъ вполнъ раціонально и представляеть удобство для обозрънія всъхъ нашихъ чрезвычайныхъ финансовыхъ мфръ. Одно изъ весьма существенных дополненій, внесенных въ настоящій отчеть, представляеть еще подробное свъдъніе о томъ, изъ какихъ суммъ образовался спепіальный жельзно-дорожный фондъ, причемъ показаны расходы, произведенные изъ этого фонда въ теченіи 1868 года и состояніе желізнодорожнаго фонда къ 1 января 1869 года.

Воть тв дополненія, которыми настоящій отчеть контроля отличается отъ предшествовавшаго, и нельзя не признать ихъ очень значительными. Сверхъ того, нынвшній отчеть, будучи третьимь, естественно представляеть большую полноту въ выводахъ, потому что вмѣщаетъ въ себѣ сравнительныя данныя за три года. Указавъ на отличіе этого отчета со стороны полноты, мы, прежде чѣмъ перейдемъ

въ некоторымъ заметкамъ относительно желаемой реальности выводовъ, очертимъ, въ краткомъ сравнительномъ обзоре, самое исполненіе росписи за 1868 годъ.

По росписи, предположено было къ поступлению доходовъ обыкновенныхъ около 426 милл. р., спеціальныхъ рессурсовъ на постройку жельзныхь дорогь около 361/2 милл. и прежнихь остатковь 31/2 милл. всего же свише 468 милл. Соотвътственно всъмъ этимъ распредъленіямъ, расходовъ было предположено (включая предвиденный недоборъ и предположительную цифру сверхштатныхъ кредитовъ) около-480 1/2 милл. р. Такимъ образомъ предвитенъ былъ дефицитъ за 1868 годъ около 121/2 милл. р. Предвидения относительно доходовъ оправдались въ существеннихъ своихъ элементахъ. Дъйствительный недоборъ въ доходахъ превзошелъ предположение только на незначительную сумму. Въ частности, некоторыя статьи дохода дали мене чемъ било предположено, и даже менее, чемъ въ 1867 году, но это произошло по большей части или отъ временныхъ причинъ (какъ продажа николаевской дороги), или отъ разницы кажущейся, то-есть состоящей въ перечисленіи. Изъ доходовъ, которыхъ паденіе собственновъ сравнении съ 1867 годомъ замъчательно, мы упомянемъ таможенний, который хотя противъ 1866 года и увеличился, но противъ 1867 года уменьшился, что зависьло отъ уменьшенія привоза заграничнагосахару; доходъ отъ горныхъ промысловъ и заводовъ, шоссейный, наконецъ и питейный. Этотъ последній въ сравненіи съ 1867 годомъ уменьшился почти на 1/2 милл. р. Но 1867 годъ представиль возвышеніе питейнаго дохода собственно всявдствіе ограниченія размівра безакцизнаго перекура, предоставленнаго заводчикамъ. Впрочемъ, отчоть за 1868 г. выставляеть ту благопріятную черту, что главные государственные доходы, именно акцизы, таможенный и лъсной, пошлины за право торговли и т. д. поступили въ количествъ значительно больше противъ предположенія росписи 1868 года. Налоги и регаліи были исчислены росписью около 306 милл. р., и поступили въ количествъ сверхъ 317 милл., т.-е. превысили предположение слишкомъ на 11 милл. р. Дъйствительное поступление доходовъ за три года, о которыхъ мы имфемъ теперь отчеты, представляеть, въ общемъ итогф, постоянное возрастаніе, именно: въ 1866 году поступило почти 3523/4 милл., въ 1867 г. болъе 4193/4 милл., а въ 1868 г. болъе 4211/2 милл. р.

Не желая слишкомъ вдаваться въ подробности, мы должны однако указать еще на увеличеніе, въ 1868 году, дъйствительнаго поступленія податей. Этого дохода поступпло въ 1868, въ сравненіи съ предшествовавшемъ слишкомъ на 6½ милл. болье, а въ сравненіи съ 1866 годомъ слишкомъ на 12¾ милл. р. болье. Мы не можемъ, конечно, подобно «С.-Петербургскимъ Въдомостямъ» удивляться увеличенію

количества поступленія налоговъ, «несмотря на увеличеніе подушной и оброчной податей», и должны даже признать съ отчетомъ, что самое превышеніе по податямъ въ 1867 году противъ 1866 года, въ 1868 противъ 1867 года, а въ 1867 году противъ смѣтнаго исчисленія, прямо зависѣло отъ установленія добавочнаго къ оброчной подати сбора и дополнительной подати, возымѣвшихъ свое дѣйствіе на поступленіе отчасти уже въ 1867 и вполнѣ только въ 1868 году. Возвышеніе подати разумѣется должно произвесть больше, хотя бы степень исправности взноса и не возрастала. Но въ конечномъ результатѣ все-таки замѣчательно, что податныя сословія смогли уплатить въ каждый изъ этихъ годовъ большую противъ прежняго сумму. Во всякомъ случаѣ возрастаніе суммы доходовъ представляетъ фактъ благопріятный въ финансовомъ смыслѣ, какъ замѣчаетъ отчетъ.

Но фактъ не совсемъ благопріятный въ финансовомъ смыслѣ представляется тотъ, что на удовлетвореніе потребностей 1868 года потребовалось болѣе 30 милл. р. сверхсмѣтныхъ ассигнованій. Правда, цифра сверхсмѣтныхъ ассигнованій, въ послѣднее время, годъ отъ году уменьшается. Но уменьшеніе это значительно только въ сравненіи 1867 года съ 1866 годомъ, такъ какъ въ 1867 году, вслѣдствіе принятыхъ мѣръ къ болѣе точному составленію росписи, цифра сверхсмѣтныхъ кредитовъ составила только 32½ милл., вмѣсто предшествовавшей ей, за 1866 годъ, цифры почти въ 50 милл. р. Но все-таки утѣшительно хоть то, что эта цифра, столь враждебная финансовому равновѣсію за 1868 годъ, не только не увеличилась, но даже уменьшилась противъ цифры 1867 г. почти на 2½ милл. р.

На цифры сверхсмътныхъ ассигнованій отдельно по разнымъ въдомствамъ стоитъ обратить внимание. Наибольшая доля ихъ приходится на министерство финансовъ (боле 30%) и военнаго министерства (около 20%); но такъ какъ изъ сверхсмътныхъ ассигнований министерства финансовъ только одна пятая пошла собственно на потребности этого въдомства, то главное участіе въ ассигнованіяхъ сверхсмътныхъ принадлежало безспорно военному министерству. Обращаясь къ распредъленію ихъ по потребностямъ военнаго въдомства, мы видимъ, что часть ихъ была обусловлена потребностями перевооруженія нашей армін; о сверхсм'єтных ассигнованіях собственно на эту потребность нечего и говорить по спешности дела, хотя впрочемъ въ теченіи собственно 1868 года оно и не отличалась особою спѣшностію. Но сверхсмътное ассигнование по артиллерійскому въдомству составило только около четверти всего сверхсивтнаго итога по военному въдомству; наиболье же значительное превышение смыты замычалось по смъть интендантской. Само собою разумъется, что постоянное вздорожаніе продуктовъ должно было оказать вліяніе и за 1868 годъ. Но въ числъ предметовъ, на которые въ 1868 году потребовались значительныя сверхсмътныя ассигнованія, странно найти, напр., сумму свыше полмилліона рублей на разъвзды чиновъ военнаго ввдомства. Отчего бы могло случиться, что чины военнаго ввдомства, именно въ 1868 году, разъвзжали на полмилліона рублей больше, чвиъ было предвидено? По всей ввроятности, это превышеніе, какъ и превышеніе на приварочное и кормовое довольствіе, и какъ вообще наибольшая цифра превышеній зависвла просто отъ неполноты составленія росписей по разнымъ отраслямъ военнаго министерства. (Общее увеличеніе расходовъ по военному министерству въ 1868 г. сравнительно съ 1867 годъ около 4½ мидл. р.).

Въ сверхсмътныхъ требованіяхъ министерства финансовъ дало себя знать и паденіе нашего курса; одно оно обошлось министерству въ 1868 году 1 м. 608 т. рублей, по платежу процентовъ за границею.

При обзорѣ сверхсмѣтныхъ ассигнованій по разнымъ вѣдомствамъ, мы нѣсколько разъ встрѣчаемся съ цифрами сверхсмѣтныхъ ассигнованій «на извѣстное Его Императорскому Величеству употребленіе». Такихъ ассигнованій было по министерству финансовъ 242 т. р., по военному министерству свыше 111 т. р., по министерству внутреннихъ дѣлъ на 33½ т. р.; по высшимъ государственнымъ учрежденіямъ на 370 т. р., по министерству иностранныхъ дѣлъ болѣе 417 т. р. Извѣстно, что ассигнованія подъ этимъ названіемъ по разнымъ министерствамъ представляютъ собственно сумму негласныхъ пособій. Между тѣмъ, почти каждому изъ этихъ вѣдомствъ присвоены въ бюджетъ особые кредиты на «разныя издержки». Если негласныя пособій не могутъ войти сюда же, то не лучше ли было бы все-таки заносить ихъ въ роспись прямо, подъ названіемъ негласныхъ пособій.

Наибольшее превышеніе смѣты, пропорціонально ея итогу, замѣчается за 1868 годъ по министерству двора, гдѣ она составила 18% всего бюджетнаго ассигнованія. Но сама по себѣ вся эта сверхсмѣтная сумма по министерству двора, сравнительно съ нѣкоторыми другими министерствами, не очень значительна, именно представляетъ всего—менѣе 1 м. 650 т. р., такъ что вся смѣтная и сверхсмѣтная издержка по министерству двора составила не болѣе 10½ милл. р.

Общій итогъ нашихъ расходовъ за 1868 годъ составляетъ около 441 1/4 милл. р., между тымъ, какъ за 1867 годъ ми издержали немного менье 425 милл., а за 1866 годъ всего 413 1/4 милл. Итакъ, цифра нашихъ расходовъ тоже годъ отъ году ростетъ. Но цифри отчетовъ за эти три года несовсымъ однородни, что зависыло отъ постепеннаго включенія бюджета царства польскаго и расходовъ на счетъ общественнаго сбора, которые въ бюджеть 1866 года не заключались. Отчетъ контроля, исключивъ соотвытствующее этому увеличеніе, показиваетъ, что цифра расходовъ за 1868 годъ превышаетъ цифру 1866 только почти на 81/2 милл. р., а цифру 1867 года на 161/2 милл.

р., между тымь, какъ въ 1867 году достигнуто было сокращение расходовъ протпвъ предшествовавшаго года на 7 милл. 700 т. р. Это сокращение расходовъ въ 1868 году «не повторилось», какъ замъ-

Остановимся теперь на пифръ долга и сдълаемъ здъсь первое замъчаніе относительно необходимости цифръ точныхъ и виолив реальныхъ. Долговъ къ 1 января 1869 года въ отчетъ показано на сумму 1,819 миля. 887 слишкомъ тысячъ рублей. Въ этой сумм ваключаются и долги процентные и долги безпроцентные, т.-е. нарицательная стоимость бумажекъ или государственныхъ кредитныхъ билетовъ. Это последняя сумма показана менъе 568 мил. р. Бумажекъ было въ дъйствительности на гораздобольшую сумму, но отчетъ заносить въ итогъ долга только ту ихъ сумму, которая не обезпечивалась металлическимъ фондомъ въ банкъ. Допустимъ, что металлический фондъ банка къ 1 января 1869 года уже былъ таковъ, что, въ совокупности съ 568 мил. въ кредитныхъ рубляхъ, равнялся всему ассигнаціонному итогу. Но затімъ спрашивается, вполнів-ли справедливо будеть вычитать изъ ассигнаціоннаго долга казначейства металлическій фондъ банка, и дастъ-ли это вычитаніе реальную цифру, которою можно бы ограничиться въ исчисления всего государственнаго долга? Спрашивается, не слъдуеть ли въ случав, если металлический фондъ банка такимъ образомъ прямо заносится въ кредитъ государства, не слъдуетъ ли занесть въ дебетъ его и долговъ его банку? Надо еще замътить, что цифра 1 мильярдъ 819 мил. р. уже потому не представляетъ реальной цифры государственнаго долга, что въ нее не включается итогъ государственной ренты по выкупной операціи. Правда, уплата этой ренты обусловлена особымъ податнымъ источникомъ. Но относительно кредита государственнаго туть неть различія.

Въ конечномъ результатъ финансоваго 1868 года оказался дефицить, и результать этоть, когда онь составляеть явление хроническое, разумъется неблагопріятенъ, независимо отъ того, быль ли дефицить предусмотрънъ при составлении самой росписи, или нътъ, и насколько дефицить въ дъйствительности оказавшійся превзошель предуснотринный. Но это вопрось финансовый, а мы теперь спеціально занимаемся собственно контрольнымъ вопросомъ, повъркою счетовъ, которая весьма важна въ томъ смыслъ, что даетъ указание для будущихъ предвиденій. Вотъ въ этомъ отношеніи очень любопытно знать съ точностію, насколько реальный дефицить 1868 года превысиль предусмотрънный росписью. Роспись 1868 года предвидъла дефицитъ около 121/2 мил. р., а отчетъ контроля опредъляетъ нинъ цифру оказавшагося дефицита около 193/4 мил. р., такъ что дефицить, который контроль признаеть действительнымь, превзошель предположеніе почти на 73/4 мил. р. Какимъ образомъ добыта въ дъйствительности приведенная цифра 193/4 м.? Для этого контроль береть предвидвиную цифру дефицита  $12\frac{1}{2}$  м. и присоединяеть къ ней цифры: сверхсмвтнаго ассигнованія, непокрытаго остатками, и того недобора въ доходахъ, который оказался свыше недобора предусмотрвниаго.

Последняя цифра маловажна и можемъ оставить ее въ стороне: но присмотримся къ цифръ сверхсмътнаго ассигнованія, непокрытаго остатками. Сверхсметныхъ кредитовъ было 30 милл., но такъ какъ около 5 милл. были предвидены въ росписи, то сверхсметныхъ было затемъ 25 милл. Вотъ изъ этой-то суммы вычитають 18 милл. «свободныхъ остатковъ» и присоединяютъ къ предвиденной цифре дефицита только непокрытый этими «остатками» излишевъ, т.-е. около 7 милл.; тогда вивств съ предвиденною цифрою дефицита (12 милл.) и образуется «дъйствительная» цифра дефицита. Но эта «дъйствительная» цифра дефицита есть ли она цифра реальная, то-есть представляеть ли она двиствительно нашу передержку въ 1868 году, ограничивается ли ею то, что въ этомъ году мы заняли ихъ своихъ особыхъ рессурсовъ, то, насколько мы въ дъйствительности уменьшили наши средства? Или же она есть не что иное, какъ цифра «счетная», справедливая въ ревизіонномъ смысль, но не представляющая передержки въ нашихъ средствахъ? Въ такомъ случат эта цифра не будетъ представлять реального дефицита.

Чтобы получить увъренность въ реальности цифры 193/4 милл. въ томъ смыслъ, что это все, чъмъ мы вновь отяготили себя въ 1868 году, или чёмъ уменьшили свои рессурсы, лучше всего обратиться къ примфру частнаго хозяйства. Какимъ образомъ хозяннъ станетъ въ концъ убыточнаго года провърять, много ли онъ понесъ убытку? Для этого онъ употребнть два пріема: во-первыхъ, онъ посмотритъ, сколько у него назначено было на этотъ годъ по смъть, сколько онъ въ дъйствительности израсходовалъ и, наконецъ, сколько ему еще предстоить израсходовать вноследствін, на окончаніе счетовь по этому году. При этомъ онъ не будеть останавливаться на такихъ призрачныхъ цифрахъ, какъ остатокъ отъ того, что онъ самъ долженъ быль занять сверхъ предвиденія. Онъ остановится только на тёхъ реальныхъ данныхъ, которыя мы только что указали. Теперь справимся съ таблицами отчета по этому (первому) пріему. Вотъ что окажется: назначено было по росписи 429 1/2 милл., въ дъйствительности же мы уже издержали на 1868 годъ 420 / милл., да еще предстоить намъ издержать за этотъ годъ въ следующе сметные періоды 21 милл. Сочтите, и выйдеть, что 1868 годъ намъ обощелся и обойдется въ 113/4 милл. р. дороже, чемъ мы предвидели. А такъ какъ мы уже предвидели дефицить въ 121/2 милл., то вотъ уже у насъ дефицить въ 24 /4 милл. р. Скажутъ, а можетъ быть доходовъ мы получили болье, чыть ожидали? Ныть, вы доходахы мы ожидали небольшой недоборъ, и недоборъ оказался еще пемного больше.

Во-вторыхъ, хозяннъ, для повърки своего убытка, справится со

своими капиталами, отложенными рессурсами. Онъ посмотрить, сколько именно взято на покрытіе расходовъ собственно истекшаго года; вотъ это будетъ чистый убытокъ, дефицитъ реальный, т.-е. не въ счетахъ, а на дълъ. Сдълаемъ и мы такъ за 1868 годъ. На покрытіе расходовъ по росписи этого года обращено, сверхъ обыкновенныхъ доходовъ: изъ суммъ 5% англо-голландскаго займа около 9½ милл. р.; изъ суммъ 2-го внутренняго выигрышнаго займа около 12 милл., да изъ остатковъ отъ заключенной росписи 1867 г. 9½ милл., итого изъ особыхъ (запасныхъ) рессурсовъ 31 м. 45,795 р. Вотъ не есть ли это скорѣе цифра реальнаго дефицита, т.-е. передержки или ущерба 1868 года?

Мы не думаемъ оспаривать цифру 18½ милл. «свободныхъ остатковъ» 1868 года; смѣшно и сомнѣваться въ безусловной ея справедливости. Но мы не можемъ придавать ей реальнаго значенія; въ такой комбинаціи, гдѣ на ликвидацію одного года идутъ и остатки прежнихъ смѣтъ, и сверхсмѣтныя ассигнованія, и особые рессурсы, можетъ ли имѣть реальное значеніе цифра свободныхъ остатковъ за 1868 годь, который кончается все-таки дефицитомъ? Это есть просто цифра «счетная», а не реальная, которая можетъ входить въ исчисленіе реальной передержки за годъ. Въ томъ же родѣ можно сказать, что на покрытіе расходовъ 1868 года «поступило» 452½ милл. р., а израсходовано всего 420 милл.; такъ что покажется, будто въ 1868 году поступило денегъ 32 милл. болѣе, чѣмъ требовалось. Эти цифры тоже безусловно справедливы, но онѣ не даютъ понятія о реальномъ результатъ. А намъ собственно и надо знать реальный результатъ.

Сказаннымъ сейчасъ мы хотъли только показать, какъ необходимо, чтобы контроль стремился давать выводы, представляющіе живые факты, показывающіе насколько мы въ году сдълали усивха или понесли ущерба и обременили себя въ будущемъ. Чъмъ точиве съ реальностью, проще и ясиве будутъ эти выводы; тъмъ они будутъ поучительные и тъмъ большее вліяніе они могутъ оказать на самое хозяйство наше, къ чему контролемъ уже положено начало, какъ то видно изъ уменьшенія ежегоднаго итога сверхсмітныхъ кредитовъ.

Давно, уже посились слухи о предстоящемъ новомъ ваймъ. Въ прошломъ мъсяцъ объявленъ заемъ у Ротшильдовъ въ 12 мелл. фунтовъ, въ 50/о облигаціяхъ. Заемъ этотъ имълъ уситъть, насколько мы можемъ судить по премін, встрътившей его въ первые дни на европейскихъ биржахъ. Заемъ этотъ имъстъ спеціальное желъзпо-дорожное назначеніе. При этомъ, въ первый разъ, въ самомъ указъ министру финансовъ прямо дается распредъленіе фондовъ займа на образованіе капиталовъ дорогъ иваново-кинешемской, либавской, грязе-царицынской и воронежско-ростовской. Значительная часть займа (4 м. 374

т. р.) обращается при этомъ на казенную московско-курскую дорогу, съ темъ, чтобы затемъ действительное поступление по этой дорогъ зачислялось сполна въ железно-дорожный фондъ. Остатокъ железно-дорожнаго фонда къ 1 января 1869 года составлялъ 31 милл. рублей.

Особый жельзно-дорожный фондь образовался въ 1867 году изъсуммъ, вырученныхъ продажею облигацій николаевской и курско-кіевской, дорогъ. Сверхъ того, въ теченіи 1868 года въ тотъ же фондьзачислена сумма свыше 10½ милл. р., вырученная отъ уступки Соединеннымъ Штатамъ нашихъ владьній въ сіверной Америкъ. Такимъобразомъ, въ теченіи 1868 года, въ распоряженіи правительства находилось спеціальныхъ рессурсовъ на постройку жельзныхъ дорогъ до 79½ милл. р. Изъ нихъ въ теченіи того же года на потребности самаго фонда (реализацію) пошло 6 милл. р., на постройку казенныхъдорогъ до 19 милл. р., и пособій на сооруженіе частныхъ жельзныхъдорогь около 17¾ милл. р., да еще издержано изъ средствъ фонда заграницею на заграничные платежи (расходъ оборотный на смѣту 1869 г.) болье 5½ милл. р., потому наличный остатокъ жельзно-дорожнаго фонда къ 1869 г. и составлялъ, какъ выше сказано, 31 милл. р.

Относительно новаго займа замътимъ, что онъ не произвелъ на-

нату биржу неблагопріятнаго впечатлінія.

Переходя къ жельзно-дорожному дълу, мы прежде всего должны отмътить весьма важное и утъшительное явленіе, именно, что сумма, доплачиваемая правительствомъ ежегодно по гарантіямъ частныхъ жельзныхъ дорогъ клонится къ уменьшенію. Такъ, исключивъновыя концессіи, по которымъ гарантія не платилась еще въ 1867 году, а въ 1868 г. уже уплачивалась, оказывается, что въ 1868 году затрачено на гарантіи около полутора милліона рублей менье, чъмъвъ предшествовавшемъ году. Особенно уменьшился размъръ доплаты по гарантіямъ Главному обществу, а также обществамъ динабургсковитебской и рижско-динабургской дорогъ. Нътъ нужды выяснять всей важности того факта, въ смыслъ какъ обще-экономическомъ, т.-е. относительно возрастанія доходности нашихъ жельзныхъ дорогъ, такъ и собственно камеральномъ, т.-е. относительно уменьшенія размъра издержекъ казны и укрыленія надежды на возмъщеніе современемъжертвъ, принесенныхъ ею на жельзно-дорожное дъло.

Жельзно-дорожное строительство у насъ еще далеко не замедляется. По программь, утвержденной въ 1868 году, предположено было линій, заслуживающихъ предпочтенія, восемь; изъ нихъ пять, представляющихъ протяженіе въ 2100 верстъ, еще и до сихъ поръ не строются. Теперь къ этимъ пяти предпочтительнымъ линіямъ присоединены дорога отъ Ростова на Дону до Владикавказа, которая одна составитъ 700 верстъ, да еще отъ 3 до 4 тысячъ верстъ новыхъ дорогъ, «полезнихъ въ торговомъ и промышленномъ отношеніяхъ». При этомъ

однако предписывается наблюдать, чтобы ежегодно строилось дорогь собственно стратегических примёрно около 500 версть, такъ чтобы къ сооружению линіи владикавказской было приступлено по возможности не позже 1872 года.

Владикавказская дорога соединить Кавказъ съ общею сѣтью въ имперіи, и будеть имѣть значеніе преимущественно стратегическое, конечно. Но Владикавказъ, по всей вѣроятности, не долго останется аванностомъ этой сѣти. По всей вѣроятности, Владикавказъ вскорѣ затѣмъ соединится съ Петровскомъ, на Каспійскомъ берегу, съ одной стороны, а съ другой, вѣтвью съ закавказской дорогой отъ Тифлиса къ Поти, что и представитъ желѣзно-дорожное соединеніе морей. Тогда кавказская линія не только много выиграетъ въ стратегическомъ отношеніи, но и пріобрѣтетъ весьма большое экономическое вначеніе.

Итакъ, нашимъ железнымъ дорогамъ предстоитъ новое, весьма вначительное развите. Остается только пожелать, чтобы кризисъ, нережитый нашей биржею, не повліяль на реализацію громадныхъ капиталовъ, которые потребуются на сооруженіе всехъ этихъ новыхъ линій.

Къ важнымъ фактамъ въ жельзно-дорожной хроникъ принадлежитъ совершившееся уже окончание постройки харьковско-азовской дороги и предстоящее обсуждение направления сибпрской линии, которое поставлено въ настоящую минуту на очередь съ прівздомъ въ Петербургъ главнаго начальника западной Сибири. Здёсь предстоитъ выборъ не только между двумя главными направленіями, то-есть вести ли уральскую дорогу на Нижній-Новгородъ, или же изъ Екатеринбурга на Пермь, Кострому и Ярославль, но еще и между различными проектами южнаго, то-есть нижегородскаго направленія этой дороги. По этому вопросу давно уже происходить усиленная агитація въ средъ земствъ, купечества и въ печати. Заявленія въ пользу сѣвернаго и южнаго направленія уральской дороги им'єются почти въ одинаковомъ числъ приговоровъ, адресовъ и брошюръ. Сторонники съвернаго направленія ссылаются, между прочимъ, на весьма почтенные горнозаводскіе интересы, а сторонники нижегородскаго направленія доказывають, что за нихъ какъ интересъ внутренней торговли, такъ и обще-государственная польза, такъ какъ нижегородская линія была-бы и короче и проходила бы по болве богатымъ мъстностямъ.

Мы не беремся за ръшеніе этого вопроса, но не можемъ не замътить, что линія, которая соединитъ съ европейскою Россіею Сибирь, всего важнъе конечно для самой Сибири. А для Сибири важно сообщеніе не только съ нижегородскою ярмаркою, но и съ Нетербургомъ, и вообще съ балтійскими портами. Поэтому, линія отъ Екатеринбурга на Пермь и Кострому, Ярославль и Рыбинскъ и Петербургъ, которая и охвативала бы горнозаводскіе округа, и не слишкомъ удлинняя транзитний путь изъ Сибири на Москву, ставида бы Сибирь въ кратчайшее сообщеніе съ Петербургомъ, по нашему мнѣнію, во всякомъ случав тоже заслуживаетъ полнаго вниманія. Отъ этой линіи удобно отдѣлилась бы современемъ и вѣтвь къ сѣверной Двинѣ, и эта вѣтвь вмѣстѣ съ самою пермско-костромскою дорогою много способствовала бы къ оживленію нашего мертвѣющаго Сѣвера. Мы не рѣшаемъ вопроса, но въ виду особенно сильной агитаціи въ пользу южнаго направленія уральской дороги, считаемъ обязанностью напомнить, что за сѣверное направленіе ея стоятъ также весьма почтенные государственные интересы.

Наступившему году предлежать еще заботы по государственному вопросу первостепенной важности. Мы находимся теперь такъ-сказать наканунъ новой эпохи въ крестьянскомъ вопросъ, которая наступитъ 19 февраля. Съ этого дня предоставляются крестьянамъ новыя права по переходу въ другія сословія или по переселенію. По прошествін девяти лътъ послъ изданія положенія 1861 года, какъ извъстно, отдъльние временно - обязанние крестьяне имжють право отказаться отъ пользованія отведенной имъ землею и возвратить ее пом'вщику. Мы, признаться, не очень - то веримъ искренности некоторыхъ опасеній. висказывавшихся по этому поводу. Едва ли опасенія эти не высказывались главнымъ образомъ съ цълью предупредительныхъ мъропріятій, которыя вновь безвыходно прикрапили бы крестьянскій трудъ къ. земяв. Въ самомъ деле, достаточно взглянуть на те, которымъ положеніе обставило выходъ временно-обязанныхъ крестьянъ и по наступленін 1870 года, чтобы уб'єдиться въ химеричности опасеній какаго-то повальнаго переселенія. Для того, чтобы воспользоваться представляющеюся нынъ льготою, то-есть перейти въ другое общество, временно-обязанный крестьянинъ долженъ: удовлетворить своими обязанностями по рекрутской повинности, уплатить всв казенныя, земскія или мірскія недочики, лежащія на его семействе, и уплатить подати по 1 января следующаго года, удовлетворить все безспорныя частныя взысканія и обязательства, предъявленныя волостному правленію, не находиться подъ слідствіемъ и судомъ, получить на переходъ согласіе отъ родителей, обезпечить содержаніе всёхъ остающихся въ обществъ членовъ своего семейства малольтныхъ, старыхъ. и увъчныхъ, уплатить недоимки за пользование надъломъ помъщичьей: земли и, наконецъ-представить пріемний приговоръ отъ того общества, куда переходить. Астронового факто пот пам тока положения

Такимъ образомъ, переходить въ другое общество можетъ только самый исправный крестьянинъ, а такой конечно выйдетъ не для того, тобы бродяжничать. Но крестьянинъ можетъ, и не выходя изъ обще-

ства, отказаться отъ пользованія мірскою землею, если пріобрѣтетъ себѣ въ собственность, не болѣе 15 верстъ отъ мѣста водворенія своего общества, участокъ земли, равный по меньшей мѣрѣ двумъ душевымъ надѣламъ высшаго или указнаго размѣра, установленнаго для той мѣстности. Отказаться же отъ пользованія полевыми землями и угодьями, удерживая за собою только усадьбу, крестьянинъ имѣетъ право только въ такомъ случаѣ, если онъ эту усадьбу выкупилъ.

Совокупность всёхъ этихъ условій ручается какъ за то, что послёдствіемъ 19 наступившаго февраля не будеть переселеніе временно-обязанныхъ крестьянъ массами, такъ и за то, что не послёдуетъ общаго отказа временно - обязанныхъ крестьянъ отъ пользованія полевыми надёлами и угодьями, такъ какъ если оставаться въ обществъ, то надо же кормиться чъмъ-нибудь.

Но другая сторона вопроса менве можеть быть предрвшена въ смысле вполне удовлетворительномъ. Спрашивается, какъ отнесутся къ льготе временно - обязанныхъ крестьянъ крестьяне - собственники, которые пріобрели свои земли съ помощью обязательнаго выкупа? Для такихъ крестьянъ увольненіе крайне затруднено. Между тёмъ, они не были вольны отказаться или нётъ отъ выкупа, и теперь, быть можетъ, въ тёхъ мёстахъ съ завистью посмотрятъ на относительную свободу крестьянъ временно-обязанныхъ. Вотъ эта-то сторона вопроса можетъ быть выяснена только самою жизнью. Но нётъ сомненія, что если въ такой сравнительной неравноправности окажется серьезное неудобство на дёль, то законодательство постарается прінскать способъ къ дарованію льготы и собственникамъ, пріобретшимъ надёлъ при обязательномъ выкупе, хотя бы это стоило и сопровождалось значительными матеріальными пожертвованіями со стороны самого государства.

Также въ настоящую минуту, болье нежели когда либо, слъдуетъ обратить вниманіе на юридическій быть нашей сельской общины. Читатель найдеть выше у нась особую статью А. А. Чауса: «Общинасобственникъ», спеціально посвященную этому важному вопросу. Не раздъляя вполнъ взглядовъ автора, мы тымь не менье думаемъ, что его изслъдованіе будеть прочтено со вниманіемъ людьми даже совершенно противоположнаго мнѣнія.

Еще недавно такъ, кажется, мы находились только въ ожиданіи реформъ, жили наканунь, а теперь главный шая изъ этихъ реформъ, крестьянская, пачало всыхъ началъ, осталась далеко назади насъ, и мы успыли даже пережить ен первый періодъ. Въ эту минуту кстати будеть припоминть дыятельность нашей печати накануны реформъ и

съ лучшею частью общества разчищала путь къ исполненію воли правительства и старалась разогнать привидівнія, которыми думали затормозить или исказить великое начинаніе. Одит «Московскія Відомости» въ ту памятную эпоху, въ небольшомъ союзів, разсказывали намъ о величін англійскихъ лордовъ, крупныхъ землевладітелей, да горсть сумасбродовъ тревожила общество своею фантазіею. Нічто подобное повторилось и въ посліднее время. Всмотримся ближе въ этотъ печальный фактъ.

Въ общественной жизни часто встръчаются явленія, люди, сами въ себъ нравственно-несостоятельные, то-есть неспособные внесть какуюлибо лепту въ сокровищницу народныхъ умственныхъ силъ, изъ внутренняго своего содержанія, и которые однако пріобрътаютъ нѣкоторое, временное, чисто внѣшнее значеніе подъ вліяніемъ обстоятельствъ. Проходять обстоятельства, бросившія на нихъ нѣкоторый блескъ, и явленія эти блѣднѣютъ, забываются, люди эти лишаются ореола, созданнаго для нихъ оптическимъ обманомъ. Примъры такихъ миражей, за которыми при перемѣнѣ освъщенія оказался гладкій, безплодный песокъ, особенно многочисленны въ исторіи тѣхъ странъ, въ которыхъ общественное мнѣніе находится еще въ состоянія первоначальной формаціи: миражи свойственны пустынѣ. Въ исторіи нашихъ послѣднихъ лѣтъ двѣнадцати, намъ легко было бы указать на нѣсколько такихъ случаевъ, возводившихъ на степень событія—явленія маловажныя по внутреннему содержанію, и въ значительные общественные дѣятели—людей въ сущности пустыхъ.

Къ невыгодъ ихъ, надъ неми, повидимому, тяготъетъ какая-то фаталистическая потребность самообличенія. Прошло бы время миража, и эти фантомы могли бы опочить въ безвъстности, соотвътствующей ихъ внутренней безцънности. Но нътъ, какой то законъ справедливости, безсознательно для нихъ самихъ, гонитъ ихъ къ саморазоблаченію. Мишура, прежде чъмъ сдаться въ кладовую, чувствуетъ неодолимую потребность доказать ясно всъмъ и каждому, что она не золото.

Мы упомянули о призрачно важныхъ явленіяхъ и призрачноважныхъ д'вятеляхъ, и приведемъ прим'єръ тёхъ и другихъ. Такъ-называемыя у насъ «прокламаціп», то-есть возмутительные листки, разс'еваемыя различными диллетантами революціонной иден, безъ сомнівнія, съ самаго начала своего появленія, точно такъ какъ и въ настоящее время, были попытками пустыми, непредставлявшими ника-кой силы, никакого серьезнаго значенія, им'євшими характеръ собственно декораціонный, театральный, а не что-либо могущее д'єствовать на здравый смыслъ. Т'ємъ не мен'єе, было время, когда, подъвліяніемъ обстоятельствъ, «прокламаціп» казались событіемъ, и такое

значеніе за этими пустяками признавалось не только молодежью, столь часто обвиннемою у насъ исключительно, какъ будто она какое-то отдъльное племя, но и самыми властями. Авторы прокламацій не удовольствовались тъмъ, что по минованіп времени недоумѣнія, навѣяннаго новизною явленія и неопытностью общества, на произведенія ихъ общество перестало обращать вниманіе; нѣтъ, они, въ силу какого-то психическаго закона, непремѣню хотѣли довести свое дѣлодо смѣшного и глупаго—и достигли своей цѣли.

Мишурнымъ важнымъ дъятелямъ точно также, какъ и мишурнымъважнымъ явленіямъ, повидимому, не суждено совершить благополучно перехода изъ незаслуженнаго величія въ заслуженную неизвъстность: натъ, подобные даятели стоятъ на томъ, чтобы совершить всенароднототъ щагъ, который отъ великаго ведетъ ихъ-къ тому, что имъ подобаетъ. Мы не даромъ вспомнили о прокламаціяхъ: рядомъ съ распространителями прокламацій тайныхъ, незаконныхъ комитетовъ и судилищъ, являются порою, какъ нездоровый признакъ перемежающейся общественной лихорадки, распространители денунціацій, им'єющихъ цёлью возбуждать въ правительстве недоверіе къ обществу, кънароду, какъ въ прокламаціяхъ стараются возбуждать народъ и внушать ему недовъріе въ правительству. Глашатан личнихъ приговоровъ, эти дъятели проскрищии ставять себя также внъ закона, какъи агенты тайныхъ обществъ. Имъ нътъ дъла до законности, они заботятся только о «направленіяхъ», объ «образѣ мыслей», о «степени благонам вренности», и стараются всюду усмотреть враговъ правительства, хотя бы даже въ самомъ правительствъ. Они громко заявляють, что служать только правительству, но они служать ему медвежьею службою, какъ медвежью услугу оказывають обществу составители прокламацій. Прямая цёль и весь смыслъ ихъ нынёшней: дъятельности заключаются въ томъ, чтобы предвосхищать у властей карательное и уголовно - предупредительное отправленіе; въ томъ, чтобы въ уразумъніи тайнаго смысла печатнаго слова быть проницательнъе и безпощаднъе цензуры, а въ оговоръ цълыхъ группъ людей быть распорядительные иного жандарма. И дылать это весьма не мудрено: пбо и цензура и сама полиція, какъ правильныя административныя власти, несуть отвътственность за свои дъйствія и даже заявленія; воловтеры же политическо-сыскного дёла никакой отв'ятственности за свои оговоры не несуть, и даже на случай «промаха»у нихъ есть готовое оправдание: «изъ любви-молъ къ отечеству». Повторяемъ, заниматься этимъ дёломъ немудрено; мудрено толькоимъть необходимую для него долю безсовъстности. Но есть люди, для коихъ такое препятствіе-последнее дело.

Въ эпохи броженія, перехода, въ тв эпохи, когда можеть еще

быть сомнвые, что правительство и народъ страны проникнуты одною общею, національною мыслію, и вполнів разумізя солидарность свою, вполнів довівряють другь другу, такіе люди являлись и на Западів и у нась. Имена этихъ патріотовь особаго рода, этихъ возбудителей карательнаго духа, этихъ вічныхъ спасителей отечества, такія имена какъ Менцель, Гранье изъ Кассаньяка, а въ новійшее время въ Пруссіи Вагнеръ, пользуются почетною извістностью. У насъ въ такихъ именахъ тоже нізть недостатка, именахъ нынів развізнчанныхъ отъ миніуры, безславныхъ и смішныхъ.

Время броженія и недоум'внія у насъ теперь миновало, солидарность между правительствомъ и народомъ въ Россіи выяснилась покрайней мірів умнівійшимъ изъ революціонныхъ мечтателей. За минованіемъ такой поры недоум'внія или лучше сказать неизв'єстности, за прожитыми нами опытами, наступила пора искренняго дов'єрія. Колебать это дов'єріе, візчно открывать смуту и интригу въ обществ'є, указывать на возможность проникновенія несолидарной съ народнымъ дівломъ мысли въ самыя правительственныя сферы—есть дівло до такой степени нехорошее, что мы отказываемся прінскать для него названіе. Это значить вредить лучшему усп'єху нашей нов'єйшей жизни, стараться сбить общество и правительство съ прямого пути впередъ и питать эти нездоровыя сомнівнія, которыя отстраняють самую мысль о развитіи благосостоянія, замізняя ее заботливостію о безопасности.

Къ сожалвню, и до сихъ поръ существуетъ въ печати органъ, который спеціально и съ любовью занимается этимъ постыднымъ дѣломъ. Возобновление этой безславной деятельности въ печати всецело принадлежить редакторамъ «Московскихъ Въдомостей»; имъ принадлежаль починь, а нынъ руководительство, послътого, какъ они успъли достаточно кретинизировать два три другихъ органа, чтобы тв посвятили себя на рабское имъ служение, отвернулись отъеславныхъ преданій нашей печати, отъ Россіи, которой сыскное отдівленіе въ печати представляется вовсе ненужной роскошью, и поступили въпрепетиторы московскихъ сплетниковъ. Эта темная фаланга двухъ Фамусовыхъ въ Москвъ и нъсколькихъ Репетиловыхъ и Загоръцкихъ въ Петербургъ можетъ похвалиться, что она одно время понадълала-таки шуму; но напрасно думаетъ она, что этотъ шумъ пзбъгнетъ участи обыкновенных скандаловъ. Сами скандалисты заботятся о томъ, чтобы даже легковърные уразумъли въ «спасителяхъ общества» простыхъ самодуровъ, а въ ихъ Пьерро - обыкновенныхъ паяцовъ, исполнявшихъ на въку своемъ и не такія арлекинады.

Мы, сознаемся въ томъ, отступаемъ отъ литературныхъ приличій, относясь съ пренебреженіемъ, хотя и вполив заслуженнымъ, къ газетъ, которую недавно постигла административная кара. Но есть всему пре-

дълъ, и въ настоящемъ случав мы имвемъ предъ собою доказательство, что есть явленія и люди ниже всякихъ приличій и внв всякихъ льготъ которыя обыкновенно даруются лежачимъ и повинившимся. Намъ достаточно напомнить, что мы имвемъ дело съ органомъ, по инсинуаціямъ котораго началось не одно преследованіе въ печати, и не одному изданію сделалось почти невозможно появляться въ светъ подъвызванною этимъ органомъ усугубленною строгостью. О какихъ же литературныхъ приличіяхъ можетъ быть речь по отношенію къ опричникамъ литературы?

Впрочемъ, оставя «Московскія Ведомости» вив литературныхъ приличій, мы вовсе не намірены подражать недобросовістному и вмісті смъшному пріему «Московскихъ Въдомостей», который состоить въ томъ, чтобы противниковъ своихъ представлять въ одно и тоже время людьми и бездарными, и опасными — и непользующимися никакимъ авторитетомъ, и могущими угрожать даже государственной безопасности, словомъ, тому школьническому пріему, который называется «бей чёмь попало», и который можеть иметь успёхь только въ глазахъ совсемъ не развитыхъ людей. Мы признаемъ за редакторами «Московскихъ Въдомостей» тъ таланты, которые дълаютъ «ловкихъ» адво-, катовъ: извъстную гибкость ума, ловкость въ экзерциціяхъ съ аргументами, наконецъ складность ръчи. Если бы однажды отказавшись отъ пресловутаго первоначальнаго либерализма «Русскаго Въстника», и выступивъ на почву реакціи, они твердо держались на этой почвъ безъ притязанія быть чемъ-либо больше, чемъ журналистами, служащими извёстному направленію, то мы могли бы несоглашаться съними, но не назвали бы ихъ людьми пустыми, и считали бы гг. Катжова и Леонтьева заурядъ съ прежнимъ ихъ сотрудникомъ г. Скарятинымъ. Въ статьяхъ «Московскихъ Въдомостей» никогда не проглядываеть менъе внутренней фальши и болье искренняго убъжденія, какъ именно тогда, когда онъ приближаются къ направленію г. Скаратина. Всѣ ихъ истинныя сочувствія очевидно на этой сторонѣ, и они не разъ превзошли самого г. Скарятина на его особенномъ полъ. Но г. Скаратинъ все-таки несомнънно выше гг. Каткова и Леонтьева, если не по и вкоторымъ пріемамъ обличенія, которымъ онъ научился отъ нихъ, то потому, что онъ представляетъ собою опредвленную, хотя и не большую мысль, въ то время какъ гг. Катковъ и Леонтьевъ представляють собою только самихъ себя, свое личное, мишурное величіе, добытое именно частою переміною декорацій, при блескъ бенгальскихъ огней.

Могутъ ли сами московскіе публицисты измѣрить пространство, пройденное ими во времи такихъ упражненій? Что есть общаго между участіемъ «Русскаго Вѣстника» въ такъ-называемой «обличительной» литературѣ и нынѣшнимъ обличеніемъ «Московскими Вѣдомостами» цензуры за недостатокъ строгости? Какая умственная нить, какой логическій процессъ связуютъ прежнюю проповѣдь о правильномъ, либеральномъ развитіи, и нынѣшнимъ напоминаніемъ, что «главный ржондъ не въ Варшавѣ, а на берегахъ Невы», и сожалѣніемъ, что «по грустной проніи судьбы самъ Муравьевъ спасовалъ предъ тайнымъ зломъ, когда оно было у него подъ рукою»? Какое серьезное, послѣдовательное убѣжденіе, какая микроскопическая доля мыслительной добросовѣстности можетъ ужиться съ такими діаметральными крайностями? Редакторы «Московскихъ Вѣдомостей» думаютъ согласить все это, увѣряя, что они служатъ интересамъ правительства, что такова единственная цѣль ихъ общественной дѣятельности. Они полагаютъ, что такое призваніе увольняетъ ихъ отъ служенія принципамъ и отъ всякой логической послѣдовательности.

Но мы никакъ не можемъ допустить такого раздъленія; допустить »его значило бы допустить, что искренность убъжденія и опредъленность мысли несовмъстны съ полезнымъ служениемъ государственнымъ интересамъ, то-есть интересамъ правительства. Напротивъ, мы не находимъ въ исторіи ни одного политическаго д'вятеля, съ истинною пользою служившаго правительству, который бы не быль человъкомъ твердыхъ принциповъ, опредъленныхъ и искреннихъ убъжденій. У насъ, какъ и вездь, были люди, которые имъли притязание служить правительству зименно самой изменчивостью своихъ принцицовъ. Таковъ былъ, напр. Магницкій, который вічно доносиль то на зловредность печати, то на неблагонамъренность университетскихъ профессоровъ, который неподчинялся даже прамымъ приказаніямъ министровъ, когда не предполагалось за ними достаточно личной силы, и надаль ниць предъ тъми, кого зналъ сильными; который доносилъ даже на мнимое несогласіе действій великихъ князей съ видами верховной власти. Магницкій могъ бы также оправдывать всё свои крайности и противоречія увфреніемъ, что онъ всегда служить только интересамъ правительства, и потому въ сущности всегда въренъ себъ. Но нельзя конечно сказать, что Магницкій принесь пользу интересамъ правительства тажимъ служеніемъ, да никто нынѣ и не повъритъ, что служилъ онъ въ самомъ дълъ правительству, а не собственнному своему возвеличенію.

О нынъшнемъ служеніи «Московскихъ Въдомостей», состоящемъ въ поголовномъ обличеніи въ анти-правительственныхъ цъляхъ всей печати, за исключеніемъ ихъ самихъ и ихъ клевретовъ, можно сказать, что оно, призывая безпрестанно имя правительства противъ противни-ковъ «Московскихъ Въдомостей», представляетъ скоръе злоупотребленіе зименемъ государственныхъ интересовъ для цълей весьма мелкихъ, хотя

и великихъ лично для редакторовъ этой газеты, чвиъ что - либо покожее на добросовъстное служение. Возможно ли, при каплъ добросовъстности, утверждать, какъ это дълали «Московския Въдомости» въ послъднее время, что между органами нигилизма (т.-е. просто большинствомъ петербургской печати) и консервативною «Въстью» произошлополное слиние? Ставить на одной сторонъ польское возстание, иностранныя газеты враждебныя Россіи, противниковъ «Моск. Въд.» въ печати, министерство внутреннихъ дълъ и цензуру, а на другой-Россію (1) и «Московския Въдомости?»

> Qui n'aime pas Cotin n'estime point son roi Et n'a, selon Cotin, ni Dieu, ni foi, ni loi.

Россію «Моск. Вѣд.» ставять рядомъ съ собою, но очевидно, что въ этой полной солидарности Россія играетъ роль подчиненную, а первостепенная роль принадлежить московскимъ собирателямъ казенныхъ объявленій. Въ самомъ дълъ, что такое ужасное случилось въ Россіи въ последнее время? Совершено убійство близъ Москвы? Ноубійства совершаются почти ежедневно. Появились прокламація? Но прокламаціи появляются неизв'ястно въ который разъ, и даже не обращаютъна себя вниманія общества. Что же такое ужасное произошло теперьвъ Россіи, что давало бы право добросовъстному публицисту сказать: «солидарность всъхъ дурныхъ партій обнаружилась явственно и онъвидимо для всёхъ слились въ общемъ действін, равно направленномъ и противь Россіи и противь ныньшняю царствованія». Гдв это общее дъйствіе, въ чемъ оно проявляется? Смыслъ этихъ словъ, очевидно, не можеть относиться къ указываемымъ въ той-же стать фактамъ, что нъкоторыя сессіи земства не состоялись за неявкою законнаго числа гласныхъ, и что въ низшей администраціи западнаго края происходять перемъны. Даже «Моск. Въд.» едва ли способны указать на солидарность между этими явленіями и какое-либо «общее действіе» ихъ «противъ Россін и противъ нынѣшняго царствованія». Но объясненіе этихъ словълегко найти въ другихъ статьяхъ, появившихся въ «Моск. Въд.» въ тоже время, и изъ нихъ именно оказывается, что это «общее дъйствіе» противъ Россіи и противъ нынашняго царствованія сводится собственно къ тому дружному протесту оскорбленнаго патріотизма, къкоторому принудило наконецъ русскую печать сыскное пустозвонствои безпримърное нахальство «Московскихъ Въдомостей».

Спрашивается, есть-ли какая-либо возможность не признать редакторовъ этой газеты людьми дерзкими, но совершенно пустыми, преследующими, помощью громкихъ фразъ и нахальныхъ сопоставленій, мелкіе интересы своего самолюбія?

Та бездна противоръчій, въ которую давно впали эти люди, играя:

то консерваторовъ, то либераловъ, то доносчиковъ на либеральныхъ государственныхъ людей, то снисходительныхъ защитниковъ самихъ «нигилистовъ», не могло быть наполнено ничемъ, кроме трескотни фразъ и разныхъ удивительныхъ фокусовъ, которыми пустота этой бездии заслонялась въ вящшему величію тёхъ же «Московскихъ Вфдомостей». И дъйствительно, до послъдняго времени могли еще быть люди, не особенно развитые конечно, которые видели въ «Моск. Въдомостяхъ» нѣчто, имъющее право на вниманіе. Не имъя ни принциповъ, ни добросовъстности, которая останавливаетъ людей умственнонесостоятельныхъ, по крайней мъръ на границъ порядочности, редакторы «Моск. В'вдомостей», давно что называется по-французски «перебросили свою шапку черезъ мельницу» и избрали себѣ вмѣсто убѣжденія, вмісто достоинства, одну спеціальность — ухорство. И этимъ они въ самомъ дълъ держались до сихъ поръ. Но тотъ психическій законъ, о которомъ мы говорили выше, и который неумолимо гонитъ позолоченную пустоту къ самообличенію, возымёль теперь надъними свое действіе. «Моск. Вед.» поставили себя въ одно положеніе съ глупъйшими прокламаціями: чъмъ спокойнье Россія, чъмъ далье подвигается она на пути правильнаго развитія, тімъ невозможніве становится «Московскимъ Въдомостямъ» и прокламаціямъ носить свою мишурную мантію. Когда нътъ мятежа, имъ не представляется возможности ловить рыбу въ мутной водь.

И воть, какъ тв слишкомъ усердные полицейские агенты, которые бывало выдумывали преступленіе, для того чтобы имъть случай отличиться, «Моск. Въд.» воспользовались самыми ничтожными уличными фактами и весьма значительнымъ, но весьма также неблагопріятнымъ для редакторовъ этой газеты фактомъ-отвращения честной печати отъ мхъ проделокъ, чтобы забить снова въ набатъ патріотизма à la Магницкій, и пустили въ ходъ всю трескотню своего обличительнаго фейерверка. Но они разочли невърно; никакого безнокойства въ обществъ не оказалось, и тревога, возбужденная московскою газетою, въ нервый разъ уже решительно всеми оценена была по достоинству. Всь поняли, что это тревога фальшивая, и что обличаемый редакторами «Моск. Въд.» пожаръ есть не что иное, какъ раздувание ими огня въ собственномъ ихъ каминъ, въ ожидавіи, что толпа по прежнему будеть таскать имъ дрова. Московскіе публицисты скоро увидѣли безуспъшность своихъ усилій возвесть собственное уединеніе въ народное бъдствіе; они поняли, что стараясь обличить всъхъ и вся, они наконецъ вполнъ обличили самихъ себя, свою нравственную несостоятельность и мелочность своихъ цёлей. Сасимер.

Вотъ откуда происходить то смирение которое они вдругъ сочли необходимымъ высказать вслъдъ за постигшею ихъ административной

карою. Раскаяніе и самоуничиженіе составляли для нихъ единственный удобный исходъ изъ этой фальшивой тревоги, которую они хотъли подняти своимъ фальцетомъ, и которая произвела на общество впечатлън е совершенно противоположное ихъ ожиданию. Законъ обязивалъ «Моск. Въд.» напечатать данное имъ предостережение и не требоваль отъ нихъ ничего болъе. Какъ павшій Магницкій говориять князю Голицыну: «Вы не знаете сколько я противъ васъ виновать», и вследъ затъмъ, благодаря смирению, у него же просилъ ходатайства, такъ н редакторы московской газеты, никъмъ не понуждаемые къ тому, отрекаются отъ своихъ последнихъ заявленій, и прямо говорятъ, что представленная ими картина «вышла столько же мрачная, сколько несоответственная истине», и что они «сделали промахь». Администрагивное предостережение, какъ оказалось, объяснило г. Каткову то, чего онъ не могъ понять собственнымъ умомъ, а именно, что онъ сфальшивилъ. Нашимъ мудрецамъ тогда представилась альтернатива: или,произведя уже неблагопріятное впечатленіе на общество, которое вовсе не расположено думать, что «руки его слабъють и никнутъ», потому только, что унало значение какой-то газеты въ Москвъ, - встунить еще разъ въ борьбу съ администраціей, или же - смириться, такъ какъ увъренности въ общественномъ мнъніи не могло быть.

Редакторы «Моск. Въд.» благоразумно предпочли смиреніе. Но при этомъ они совершенно напрасно желають доказать, что напечатаніе ими нынъ предостереженія нисколько не противоръчить не напечаталію ими прежняго предостереженія. Напечатать какъ то, такъ и другое, обязываль ихъ законъ, и если нынъ онъ объясняють свое подчиненіе закону «уваженіемъ къ обязательной силъ закона», то нътъ никакой возможности видъть въ прежнемъ поступкъ ихъ чего-либо кромъ неуваженія къ обязательной силъ закона. Законъ одинаково обязателенъ, какъ бы ни было шатко или прочно положеніе главы администраціи, примъняющей законъ въ данное время, и какъ бы исполненіе закона ни касалось существенно или несущественно дъятельности частнаго лица.

Что «Моск. Вёд.», при нынёшнемъ министерствё внутреннихъ дёлъ, сочли необходимымъ «доказать на дёлё свое уваженіе къ обязательной силё закона», это главнымъ образомъ похвально потому, что этимъ они такъ-сказать загладили свое нарушеніе закона въ прежнее время. Что они «невоспользовались» правомъ передать свое изданіе университету, а только «удерживаютъ это право за собою»—то и это не удивило насъ, какъ не удивила бы рёшимость щуки удержать за собою право утопиться въ прудё, каковымъ прудомъ могутъ представляться «Московскія Вѣдомости», благодаря казеннымъ объявленіямъ. Но важно то, что ггъ Катковъ и Леонтьевъ начали наконецъ принимать предостереженія,

и даже не уступять Рейнеке-Фуксу въ искусствъ покалнія; въ виду такого благодушія означеннихъ редакторовъ и мы съ своей стороны позволимъ дать маленькое предостереженіе вышеупомянутой газетъ; можетъ быть, она вторично познаетъ свой промахъ и вторично раскается въ немъ: не слъдуетъ безпрерывно кричать: пожаръ, пожаръ! Такія лица кончаютъ тъмъ, что имъ не повърятъ и тогда, еслибы нечаянно имъ случилось сказать правду. Точно также не слъдуетъ, уподобляясь извъстному «историческому» герою Гоголя, садиться на полъ посреди комнаты и ловить всъхъ проходящихъ за ноги—позиція «Московскихъ Въдомостей», занимаемая ими уже довольно давно въ русской печати, а понятая всъми только недавно.

Личное и безцеремонное обращеніе «Московскихъ Вѣдомостей» къ «Вѣстнику Европы» и къ его редактору мы оставляемъ безъ всякаго вниманія, въ виду публичнаго ихъ покаянія: теперь намъ сдѣлалось извѣстно, что «Московскія Вѣдомости» дѣлаютъ промахи; а также въ виду того самоуничтоженія, на которое бываетъ осуждена всякая арлекинада, по опущеніи занавѣса. Повторяемъ, пироманія составителей прокламацій и гидрофобія передовыхъ статей «Московскихъ Вѣдомостей» представляютъ одинаковую судьбу: внутренняго значенія онѣ не имѣютъ и нуждаются для своего вліянія въ незрѣлости общественнаго мнѣнія и его несовершеннолѣтіи; съ наступленіемъ дневного свѣта, эти филины удаляются сами собою, и напрасно машутъ своими крыльями, чтобы ускорить приближеніе вѣчной ночи—реакціи.

## иностранное обозръніе.

1-е февраля, 1870.

Настоящее положеніе дёль во Франціи.— Наполеонь III, Рошфорь и Олливье.— Слова и дёла новаго министерства.— Свобода печати и парламентаризмь.— Стачка въ Крезо.— Недовъріе къ рабочимъ.— Программы англійскаго и австрійскаго министерствь.— Новое министерство въ Италіи.— Кандидатура Бурбоновь на испанскій престоль.

Вниманіе всего цивилизованнаго міра обращено въ настоящее время на быстрый потокъ политическихъ событій во Франціи. Установленіе конституціоннаго образа правленія во второй имперіи совершается съ великимъ трудомъ и среди обстоятельствъ, отчасти непредвидънныхъ и необыкновенныхъ, которыя значительно затрудняютъ великое дѣло упроченія свободы тамъ, гдѣ до сихъ поръ, впродолженіи почти двадщати лѣтъ, господствовалъ личный произволъ одного человѣка, весьма умнаго, правда, но лишеннаго вѣры въ человѣческую добродѣтель, и иютому крайне неразборчиваго въ своихъ средствахъ къ достиженію своихъ любимыхъ цѣлей. Во всякомъ случаѣ, пока, въ эту минуту, мы имѣемъ въ Европѣ, кромѣ Австріи, еще одну конституціонную имперію.

Интересъ образованныхъ людей всей Европы — и Россіи въ томъ числѣ — къ нынѣшней политической жизни Франціи, обусловливается не простымъ любопытствомъ, но и серьезною любознательностію, такъ какъ дѣло Франціи въ этомъ случаѣ становится дѣломъ всѣхъ, кто сочувствуетъ или содѣйствуетъ развитію свободы, расширенію человѣческихъ правъ, укрѣпленію мира между народами и между слоями каждаго отдѣльнаго народа. Только въ самой Франціи, гдѣ слишкомъ сильно возбуждены страсти, гдѣ люди теряютъ благоразуміе и увлекаются порывами неподдѣльнаго чувства, только тамъ могутъ думать теперь, что судьба страны связана непосредственно съ личностію Нашолеона ІІІ, Олливье, или Рошфора, и что полный успѣхъ дѣятельности кого-либо изъ нихъ — какими бы средствами успѣхъ этотъ достигнутъ ни былъ — можетъ упрочить въ умахъ народа политиче-

скіе принципы, испов'вдуемые этими д'вителями. Н'втъ ничего удивительнаго, поэтому, въ томъ, что въ такую историческую минуту люди совершаютъ множество нел'впостей, много насилій и несправедливостей надъ главными д'вйствующими лицами эпохи, много грубыхъ ошибокъ, сознаваемыхъ даже ими самими. Но можно ли строго осуждать ихъ за это, можно ли призывать ихъ къ отв'втственности за каждое опрометчивое слово, за каждое неловкое движеніе? Да и есть ли какаянибудь польза въ этомъ осужденіи?...

Намъ, взирающимъ на всѣ событія во Франціи со стороны и заинтересованнымъ лишь въ судьбахъ свободы, можно, и даже слѣдуетъ, относиться безпристрастно ко всѣмъ промахамъ французскихъ политическихъ дѣятелей, — для насъ важнѣе всего дѣйствительные результаты того или другого совершающагося факта; всѣ вѣрованія и надежды французовъ, изъ какихъ бы возвышенныхъ и благородныхъ помысловъ эти надежды и вѣрованія ни истекали, имѣютъ для насъ самое ничтожное практическое значеніе; любопытно знать, конечно, чѣмъ и какъ волнуются умы образованныхъ людей цѣлой націи въ критическую минуту перехода отъ деспотизма къ свободѣ, но только любонытно.

Рошфору очень важно представить Наполеона и Олливье, со всеми ихъ чадами и домочадцами, по возможности, въ самомъ отвратительномъ видъ, не то извергами рода человъческаго, не то простофилями изъ простофилей, и онъ съ жадностью ловить всякій слухъ или разсказъ, могущій отозваться невыгодно на его противникахъ, -- въ этомъ отношеній онъ готовъ верить всякой даже очевидной нелепости, и только эта сленая вера и даеть ему возможность писать, и въ значительной степени оправдываеть его пасквили, въ которыхъ онъ не щадить ни женщинь, ни дътей, ни семейной жизни, ни тълесныхъ недуговъ. Точно также, Наполеону и Олливье весьма важно принизить во что бы то ни стало Рошфора, и они тоже пользуются всеми средствами, находящимися въ ихъ рукахъ, и способными, по ихъ мивнію, нанести смертельный ударъ репутаціи и карьер'в противника, Для Рошфора, Наполеонъ и Олливье — не люди, а кровавый принципъ 2-го декабря 1851 года; и для Наполеона и Олливье, Рошфоръ-это революціонное насиліе. Одливье видить въ этомъ насилін гибель свободы, анархію; Наполеонъ бледнеетъ передъ нимъ, какъ передъ мщеніемъ за прошлое, котораго никто, ни одинъ честный человъкъ, не признаетъ нравственнымъ.

Наполеону удалось сыграть роль Цезаря, котя и пришлось добровольно отказаться отъ цезарскаго всемогущества и сознать всю тщету цезарскихъ стремленій. Очень можетъ быть, что, ввъряясь Олливье, онъ все еще мечтаетъ о цезаризмъ и надъется другимъ путемъ возстановить его. Всю жизнь онъ постоянно писалъ и ратовалъ противъ

конституціоннаго образа правленія; откуда же теперь, на закатѣ дней, явились въ немъ серьезныя наклонности къ парламентаризму? Олливье можетъ вѣрить въ искренность новыхъ стремленій императора, увлекаясь надеждами совершить то, чего не удалось такимъ крупнымъ приверженцамъ представительнаго образа правленія, какими были Мирабо и Бенжаменъ Констанъ. Рошфоръ, въ свою очередь, можетъ грезить о величін Вашингтона.

Всѣ заявленія императора, касающіяся образованія и дѣятельности новаго министерства, были составлены въ такомъ духѣ, что не оставляли никакого сомнънія въ полномъ отступничествъ Наполеона Ш отъ прежней системы правленія; эти заявленія оправдывають всё увёренія Олливье о томъ, что императоръ дійствительно сознаетъ негодность абсолютизма, и что самъ Олливье, принимая на себя обязанности перваго министра второй имперіи, нисколько не изміняеть своимъ прежнимъ политическимъ убъжденіямъ. Тринадцать льть тому назадъ. когда Олливье рашался принять присягу на варность имперіи, онъ писалъ своему отцу: «Невфроятно, чтобы императоръ составилъ свой добавочный акть 1), однако это не невозможно. Этого достаточно для того, чтобы, до моего решенія, я обсудиль и такую случайность. Если онъ пребудетъ въ своемъ деспотизмъ, мой образъ дъйствій будеть самый удобный. Я стану немилосердно нападать на него, мои удары будуть темь опаснее, чемь более сдержанности будеть вы моемь поведеніи и чемъ яснее определится мое нежеланіе преследовать какуюлибо мысль о низвержении. Но если онъ перемънится, я принужденъ буду помогать ему, хотя моя помощь станеть упрочивать тотъ престоль, который возникь среди нашихь проклятій. Воть куда ведеть роковымъ образомъ присяга, и такъ какъ я никогда не останавливаюсь на полу-дорогь, то воть куда могу зайти я въ данномъ случав, если вступлю въ законодательный корпусъ» 2). Изъ новыхъ объяснений Олливье, изъ программы его министерства, совершенно очевидно также, что онъ остался въренъ своимъ либеральнымъ убъждениямъ и вступиль въ кабинетъ императора лишь съ искреннимъ желаніемъ осуществить всё тё реформы, которыя онъ считаетъ необходимыми для основанія и процветанія свободы въ его отечестве. Только въ одномъ могутъ упрекать Олливье его прежніє сотоварищи по оппозиціп именно въ его отступничествъ отъ республиканизма; но и этотъ упрекъ имъетъ лишь относительное значеніе, такъ какъ Олливье и теперь даже, въ послъднемъ изданіи его «Le 19 Janvier», признаетъ респуб-

<sup>1)</sup> Намесь на добавочный акть, принятый Наполеономь I, по возвращени съ острова Эльбы, и который должень быль установить во Франціи конституціонный образь правленія.

<sup>2)</sup> Cm. Le 19 Janvier. Compte-Rendu sux électeurs de la 3-me circonscription de la Seine par M. Émile Ollivier. Troisième edition. Paris, 1869. Crp. 157.

лику «единственно достойнымъ и великимъ образомъ правленія, единственно возможнымъ въ будущемъ» (стр. 94); но «республика только форма, только одъяніе. Нужно, чтобы она опиралась на реальность». -«У меня мало склонности къ принципу наслъдственности въ правительственномъ организмѣ» — говорить онъ въ другомъ мѣстѣ (стр. 118)-хотя допустить его возможно, не нарушая правиль благоразумія». Когда демократъ Гамбетта упрекнулъ недавно (въ засъдани 18-го января) Олливье въ отступничествъ отъ республиканизма, министръ оправдался следующими словами: «Съ 1857 года, я старался о томъ, чтобы мое поведение соотвътствовало благороднымъ словамъ одного человека, который умёль исполнять великія обязанности, — словамь генерала Кавеньяка, отказавшагося принять присягу, какъ говорилъ онъ, оттого, что опасался скрытныхъ желаній и заднихъ мыслей. У меня не было ни скрытныхь желаній, ни заднихъ мыслей; я остался въренъ моей присягъ. Да, въ этой самой палатъ, я назвалъ себя однажды республиканцемъ. Но при какихъ обстоятельствахъ? Это было въ 1861 году, послъ декрета 24-го ноября 1). Я говорилъ императору: «Государь, дайте свободу, и я, республиканецъ въ ту минуту, когда говорю, стану помогать вамъ, восхищаться вами». Императоръ далъ свободу, и я исполняю то, что объщаль въ 1861 году». Само собою разумъется, что среди тревогъ и раздражительныхъ волненій настоящаго времени, справедливый отвъть министра не могъ произвесть желаннаго впечатленія на возбужденные умы оппозиціи, которая въ дъйствительности, по своимъ политическимъ принципамъ, весьма мало отличается отъ Олливье. Безтактность самого министра, дерзнувшаго замътить Гамбетть, что ему недостаеть будто бы патріотизма и чистой совъсти, много способствовала тому, что отвътъ оказалъ благопріятное влінніе лишь на людей, и безъ того уб'єжденныхъ въ правотъ Одливье. Таковы слова новаго министерства.

Что касается до дълз новаго министерства, въ нихъ замътно нъкоторое отступленіе отъ строгаго, безусловнаго либерализма, но вообще говоря, они не противоръчатъ программъ министерства, въ
нользу которой высказался, кромъ самого Олливье, и министръ иностранныхъ дълъ, графъ Дарю, бывшій вождемъ лъваго центра въ палатъ. Относительно свободы печати, министерство успъло уже сдълать
нъсколько важныхъ облегченій: оно уничтожило цензуру иностранныхъ книгъ и періодическихъ изданій, оно допустило свободную продажу всъхъ газетъ на парижскихъ улицахъ, оно склоняется въ пользу
отмъны штемпельной пошлины и внесло въ законодательный корпусъ
законъ о передачъ въхъ процессовъ по дъламъ печати въ судъ при-

<sup>1)</sup> Декреть 24-го ноября возстановляль гласность преній въ законодательномъ корпусь.

сяжныхъ. Оно распространило политическую амнистію и на такихъ лицъ, какъ Ледрю-Ролленъ и Тибальди, которыхъ французскіе суды признали виновними въ составлении заговора на жизнь императора, и Ледрю-Ролленъ, кажется, уже прибылъ въ Парижъ 2). Наконепъ. циркуляръ министра внутреннихъ дълъ, Шевандье де-Вальдрома, къ префектамъ подаетъ серьезную надежду на отмъну оффиціальныхъ кандидатуръ, на полное освобождение поголовной подачи голосовъ отъ всякихъ злоупотребленій администраціи. Олливье, какъ министръ юстиціи, уже уволиль въ отставку нъсколькихъ мировыхъ судей, которие оказывали на прошлогоднихъ выборахъ незаконное давленіе на избирателей. Въ двухъ округахъ, гдф были произведены новые выборы, въ замънъ отвергнутыхъ законодательнымъ корпусомъ, мъстныя правительственныя власти совершенно отступились отъ всякаго участія. Результать этихъ выборовъ прямо показадъ, что оффиціальное вмѣшательство въ выборы имъло огромное вліяніе на исходъ избирательной борьбы; въ департамент Верхней Соны бывшій оффиціальный кандидатъ, баронъ Гурго (Gourgaud), получившій прежде однимъ голосомъ больше оппозиціоннаго кандидата, герцога Мармье, получиль теперь всего 8,765 голосовъ, тогда какъ за Мармье подано 11,318 голосовъ; другой оффиціальный кандидать, опороченный законодательнымъ корпусомъ, даже не ръшился на честную избирательную борьбу съ своимъ противникомъ.

Отступленіе отъ либерализма мы замѣчаемъ въ преслѣдованіи Рошфора и другихъ республиканскихъ писателей за ихъ нападки на императора или воззванія къ народу. Эти нападки и воззванія приняли особенно рѣзкій характеръ по поводу умершвленія молодого республиканскаго литератора, Виктора Нуара, однимъ изъ кузеновъ императора, Пьеромъ Бонапарте. Настоящія причины этого убійства еще не разъяснены судебнымъ слѣдствіемъ, но тѣмъ не менѣе оно успѣло произвести, отчасти при помощи республиканской печати, такое сильное волненіе умовъ въ Парижѣ, что еслибъ не благоразумная сдержанность самого Рошфора, главнаго вождя республиканской агитаціи, то похороны Нуара могли бы вызвать кровавое столкновеніе между народною толиою и императорскимъ войскомъ. Облить кровью парижскія улицы въ настоящую минуту 2) значило бы бросить Францію въ новую реакцію, такъ какъ кровь требуетъ мщенія, а гдѣ дѣло идетъ

<sup>1)</sup> Теперь интересно вспомнить, что Ледрю-Роллень, будучи министромъ внутреннихъ дѣлъ въ 1848 году, приказываль захватить Луи-Наполеона, если онъ появится въ предѣлахъ Франціи, а будучи членомъ временнаго правительства, подаль свой голосъ противъ отмѣны закона объ изгнаніи Бонапартовъ. Сдѣлавшись членомъ исполнительной коммиссіи, онъ съ жаромъ защищаль этотъ законъ съ трибуны законодательнаго собранія.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) День похоронъ Нуара — 12-го января.

о мщенін, тамъ не можеть быть річи о свободів. Какъ ни ненавистно Рошфору правительство императора Наполеона III, онъ во всякомъ случав не хочетъ рискнуть всеми шансами свободы изъ-за того только, чтобы новымъ кровопролитіемъ провесть между правительствомъ н республиканцами еще болъе широкую черту взаимной ненависти и свиръпаго озлобленія. Министерство, однако, не понимаетъ Рошфора и только хлопочеть о томъ, какъ бы проявить свою силу надъ этимъ опаснымъ для него агитаторомъ. Въ палатъ, напуганной похоронами Нуара, напілось весьма мало голосовъ (34 изъ 260 1), постаравшихся воспрепятствовать правительству получить дозволение палаты на преслъдование Рошфора передъ судомъ за его горячую статью въ «Марсельезъ», въ которой онъ называетъ императорскую фамилію «разбойниками» (coupe-jarrets) и обращается къ французскому народу съ вопросомъ: «неужели ты ръшптельно не находишь, что пора положить этому (то-есть, царствованию Бонапартовъ) конець»? Вивств съ газетою «Марсельёзою» подверглись судебному преследованію и две провинціальныя газеты, решившіяся перепечатать въ свои столбцы статью Рошфора; сверхъ того, правительство набросилось еще на другую парижскую республиканскую газету «Reforme», и, какъ извъщаетъ телеграмма отъ 29-го января, разослало ко всемъ генералъ-прокурорамъ пиркуляръ, въ которомъ Олливье прямо говорить: --«Вы позволите выражать всякаго рода мнънія и предоставите здравому смыслу общества охраненіе (la police) нравственнаго порядка. Но вы должны преследовать всякое оскорбленіе личности императора и всякое подстрекательство къ преступленіямь и проступкамь. Вы не должны теривть ни на улицахь, ни въ періодическихъ газетахъ, ни наконецъ на сходкахъ, такого рода дъйствія, которыя могуть, по своей сущности, серьезно нарушить матеріальный порядокъ». Этотъ циркуляръ есть лишь простое, слъдствіе тёхъ теорій, которыя излагаль Олливье въ палатё въ его знаменитой рѣчи 17-го января, произнесенной во время преній о статьъ Рошфора. Министръ отличаетъ въ печати мнѣнія отъ дѣйствій, и причисляетъ къ числу последнихъ все оскорбления личности государя, «какъ всякую диффамацію противъ частнаго лица», и «всв воззванія къ гражданской войнів». Ссылаясь на демонстрацію въ день похоронъ Нуара, Олливье приписаль это «journée» единственно вліянію республиканской печати, и заявиль корпусу, что правительство твердо ръшилось не допустить второго такого же journée. «Мы не допустимъ, -- сказалъ онъ, -- чтобы депутатъ присвоилъ себъ право дълать, когда ему угодно, призывы къ оружію и вызывать все населеніе (Парижа) на улицу. Мы ръшились подавить, и я произношу не

<sup>1)</sup> Всёхъ членовъ законодательнаго корпуса насчитывають 292.

безъ волненія это страшное слово—подавить,—это слово, полное боли и опасеній; подавить—значить пролить кровь, и мы просимь у Бога единственной милости, чтобы мы могли удалиться отъ власти, не проливъ ни одной капли крови». Далье, въ своей рычи, министръ употребляеть слово «сила».

Эти два роковыя слова: «подавить» и «сила», напоминають французамъ уже двадцать лътъ сряду, что въ ихъ жизни что-то важное мдетъ неладно, а они привыкли искать причину этого неладнаго въ самой систем' императорскаго правленія, хотя несомнінно, что тъ же два слова играли важную роль и во времена республикъ и бурбонскихъ монархій. Всв партін во Францін йскали своего могущества въ насиліи и нетерпимости, вст французскія административныя учрежденія основаны на принципь отчужденія правительства отъ народа, власти отъ жизни; партіи одна за другою терпъли пораженія, учрежденія измінялись все въ прежнемъ направленіи, и никто не догадывался, что прославленная на всю Европу французская централизація власти и есть почти единственная причина всёхъ насильственныхъ переворотовъ, которымъ столь часто подвергалась Франція. Le royaume est mort, vive la republique! La republique est morte, vive l'empire! L'empire est mort, vive le royaume! Эти возгласы повторялись поочередно милліонами голосовъ, а администрація, даже личный составъ ел, оставалась почти та же, и та же машина приводила въ движение всю правительственную систему. Всв - и королевство, и республика, и имперія—старались лишь о правильномъ, мърномъ ходъ централизаціоннаго механизма, и жертвовали въ пользу этой правильности свободнымъ развитіемъ національной жизни во всемъ ея рескошномъ и прихотливомъ разнообразіи; главную основу свободымъстное самоуправление -- всъ гнали, и иногда съ такою яростію, какъ будто земское дъло есть смертельный врагъ свободы. Въ настоящее время, централизація во Франціи доведена до такой степени, что министръ внутреннихъ дѣлъ, чрезъ посредство префектовъ и меровъ (сельскихъ и городскихъ) заправляеть всеми распоряжениями даже полевыхъ сторожей и общинныхъ пастуховъ. Мировые судьи тоже назначаются правительственными властями. Французъ свободенъ только во время поголовной подачи голосовъ, оттого-то и выборы во Франціи всегда ръшають не вопрось о направленіи будущей политики, но вопросъ о существовании всей правительственной системы и всёхъ политическихъ правъ народа. Въ Англіи или Соединенныхъ Штатахъ, и вездъ, гдъ развито земское самоуправление, въ политическихъ выборахъ агитируются обыкновенно лишь нівкоторые вопросы, требующіе въ данную минуту законодательной реформы, --- во Франціи, напротивъ, избирателямъ предлагается простой вопросъ: ва настоящую правительственную систему или противъ. Многіе публицисты привыкли приписывать это печальное явленіе излишней живости и вътренности національнаго характера французовъ, но въдъйствительности въ этомъ фактъ нѣтъ ничего особеннаго, чтобы немогло повториться и у другихъ народовъ. Въ самомъ дѣлѣ, если
правительство захватываетъ въ свои руки не только его естественное
право издавать законы и налагать подати, но и всю земскую жизнь,
то оно же должно нести на себъ отвътственность и за всѣ невзгоды,
которыя выпадаютъ на долю гражданъ; — оттого-то всякій крестьянинъ, имѣющій зубъ противъ пастуха своей общины, хлопочетъ на
выборахъ о низверженіи всего правительства, и ему рѣшительно все
равно — императорское ли оно, или республиканское, или конституціонное: онъ знаетъ, что оно поддерживаетъ ненавистнаго ему пас-

туха, и спъщить въ ряды оппозици.

Напоминая о «силъ» и «подавленіи», Олливье, какъ видно, дурнопонимаетъ необходимость измънить само настроение французскаго общества, понятіе французовъ о правительствъ. Его слова вызываютъ искреннее одобреніе въ рядахъ друзей всякаго порядка, и страхъили негодование въ рядахъ враговъ имперіи, они производятъ свое дъйствіе, быть можеть, весьма благопріятное для министерства, ноони не успокоивають страстей, не научають людей териимости и свободъ-совсъмъ напротивъ, они еще разъ убъждаютъ французовъ, что правительство не можеть существовать безъ того, чтобы кого-нибудьне подавить, чтобы надъ къмъ-нибудь не проявить свою силу, и чтооно, сверхъ того, не только не стыдится такого своего положенія, но еще похваляется имъ, радуется своей могущественной, необузданной власти. Въ энергическихъ заявленіяхъ конституціоннаго министра французы слышать деспотическое: «за порядокъ я отвъчаю», и если върить газетъ «Moniteur», то, какъ преслъдование Рошфора, такъ-и вся теорія Олливье о различін между мивніємь и двиствіємь въ печати внушены министерству теми же устами, которыя брали на себя отвътственность за порядокъ. «Къ несчастію» — говорить «Moniteur, газета, преданная новому министерству — «приверженцы личнаго правленія (то-есть, Руэ и комп.) успели пробраться съ задняго хода къимператору и наговорить ему, что онъ, согласившись на всъ либеральныя реформы, имъетъ полное право требовать отъ новаго министерства, чтобы оно не дозволяло безнаказанно оскорблять его личность». Если это объяснение справедливо, то преданная газета, обнародовавъ его, оказала министерству медвъжью услугу: если Олливье началъ преследование Рошфора не вследствие своихъ собственныхъ государственныхъ соображеній, а исключительно потому, что кто-то «успълъ пробраться съ задняго хода къ императору», томинистръ несомивнио сыгралъ игру личнаго правительства и твиъ положиль начало своему собственному паденю, какъ въ глазахъ императора, такъ и въ глазахъ общества. Впрочемъ, Олливье и до вступленія въ министерство различаль въ печати мнѣнія отъ дѣйствій, и Эмиль де-Жирарденъ напрасно упрекаетъ его, будто бы Олливье высказывался прежде въ пользу безусловной свободи печати.

22-го января, исправительный судъ парижской полиціи приговориль Рошфора въ шестимъсячному тюремному заключенію и 3,000 франковъ штрафа. Вибсть съ Рошфоромъ подверглись тоже и такому же приговору еще двое сотрудниковъ «Марсельезы»; къ тюремному же заключенію приговорены и многіе сотрудники газеты «Réforme», изъ которыхъ одинъ, Федиксъ Піа, бъжаль изъ предъловъ Франціи. а другой, Верморель, подвергся диффамаціп со стороны Рошфора, заявившаго въ законодательномъ корпусъ, что Верморель состоитъ будто бы въ тайныхъ сношеніяхъ съ полицією или съ Руэ, «что все равно». «Самъ Рошфоръ, въ свою очередь, обвиняется однимъ изъ его прежнихъ друзей, Гюставомъ Флурансомъ 1) (Flourens) въ слабости воли и 1 въ томъ еще, что онъ будто бы окруженъ агентами императорской молиціи. Въ этой перебранкъ приняли участіе и другія радикальныя газеты въ Парижъ, такъ что вся революціонная партія раздробилась би окончательно на мелкіе кружки, еслибъ министерство не пустилось въ преследование ея органовъ печати и темъ не дало бы ей новаго новода къ дружному напору противъ правительства. Либеральная печать, начиная съ крайнихъ демократовъ и кончая буржуазіею, сильно негодуеть на это обстоятельство, хотя значительная часть либераловъ поддерживала министерство въ палатъ. Даже крайніе демократы, въ родъ «непримиримыхъ» Гамбетты и Банселя, вовсе не держать стороны ревностных республиканцевь, какъ это доказало «отсутствіе ихъ на похоронахъ Нуара. За то «Reveil» и обозвалъ ихъ «милыми болтунами» и «вралями (blagueurs). Мы могли бы привесть еще множество другихъ столь же печальныхъ фактовъ изъ жизни французскихъ республиканцевъ и демократовъ въ настоящую критическую минуту, но мы полагаемъ, что и вышеприведенныхъ достаточно для того, чтобы убъдить нашихъ читателей во внутреннемъ безсиліи ожесточенныхъ враговъ имперіи. Несомнінно, конечно, что «непримиримые» депутаты и органы печати служать честными представителями великаго дела и благородныхъ преданій, и хотя про нихъ нельзя сказать, что они запятнаны какими - либо преступленіями или ренегатствомъ, но они во всякомъ случат повинны во многихъ нелъпыхъ

<sup>1)</sup> Этотъ Флуранст—сынъ извъстнаго физіолога Флуранса; въ 1863 году онъ самъ читалъ лекціи въ Collége de France, съ кабедры своего отца, и написалъ нъсколько статей по вопросамъ физіологіи. Во времи кандійскаго возстанія, Гюставъ находился въ рядахъ кандійскихъ инсургентовъ и пріобръдъ тамъ славу храбраго воина и го-грячаго приверженца національной независимости и свободи греческаго народа.

приключеніяхъ, необузданности воли, крайнемъ славолюбіи и фанатизмъ старыхъ стремленій. Они-представители немилосерднаго мщенія за кровавыхъ жертвъ преступленія 2-го декабря 1861 года, ноони не понимаютъ требованій новой жизни, которая стремится замізнить демократическій деспотизмъ, основанный на голосованіи обманутаго и запуганнаго народа, правильнымъ представительнымъ правленіемъ чрезъ свободно избираемыхъ депутатовъ, и упроченіемъ свободы чрезъ передачу всёхъ хозяйственно - административныхъ дёлъ въ руки самихъ гражданъ, дъйствующихъ въ своемъ кругу по предписаніямь закона, но самостоятельно, безь самовольнаго вмішательства правительственныхъ властей. Республика или монархія стоитъ во главъ правленія до этого земскимъ людямъ нътъ никакого дела; новая жизнь требуеть прежде всего полнаго и всесторонняго отделенія государственной власти отъ общественной, освобожденія общества. отъ ложныхъ притязаній государства. Ліввая партія въ законодательномъ корпуст могла бы много помочь новому министерству въ дълъво зстановленія свободы во Франціи, еслибъ она серьезно занялась вопросомъ мъстнаго самоуправленія; къ несчастію, она слишкомъ увлечена своею ненавистію къ Наполеону III, своею «милою болтовнею» и заигрываніемъ съ революцією, что у нея нътъ времени обдумать и понять свое положение и пріобръсть заслуживаемый ею авторитеть въ законодательномъ корпусъ.

Между тымь, элобное отношение демократовы кы новому министерству даетъ возможность консервативнымъ бонапартистамъ, сторонникамъ новаго coup d'état, поднять голову и испытывать свои силы надъ первымъ конституціоннымъ правительствомъ. По одному изъ важныхъ вопросовь, этой «правой» сторонъ удалось даже пріобръсть значительный, хотя и неполный, успёхъ. 15-го января, законодательный корпусь обсуждаль свой новый уставь; когда пренія подвинулись до 28-го параграфа, въ которомъ сказано, что «всякое предложение передается президенту, который даеть о немъ знать законодательному корпусу и приказываетъ напечатать», вождь правой стороны, Жеромъ Давидъ, предложилъ прибавить: «въ случав когда не былъ потребованъ и принять предварительный вопросъ». Изъ разсужденій по поводу этой поправки оказалось, что правая сторона хлопотала о возможности удалить изъ законодательнаго корпуса всь сужденія объ императорской конституціи, или другими словами, не дать министерству права напомнить его объщание о перенесении учредительныхъ правъ изъ сената въ законодательный корпусъ. Правда, поправка Давида отвергнута, но большинствомъ всего пяти голосовъ: 122-мя противъ 117. Это голосование ясно показываеть, въ какомъ шаткомъ положение находится министерство, и какъ сильно нуждается оно въ поддержкъ жьвой стороны, чтобы съ успъхомъ провести всъ свои реформы.

И только шаткостію министерства въ палать можно объяснить и постоянные слухи о разногласіи въ самомъ кабинеть, упорно державшіеся въ парижскихъ газетахъ до самаго последняго времени. Недавно (28-го) «Constitutionnel» заявила, наконецъ, что «между всьми членами министерства существуеть полныйшее согласіе относительно всёхъ вопросовъ, которые могутъ, занимать въ настоящее время министровъ, — согласіе безусловное». Это заявленіе имъетъ свою важность, но оно не можеть служить ручательствомъ тому, что завтра же не возникнуть какіе-нибудь новые вопросы, въ силу которыхъ согласіе министровъ обратится изъ безусловнаго възусловное, или просто въ несогласіе. Приверженцы Давида, Руэ, и другихъ сторонниковъ личнаго правленія не дремлють между тімъ, и стараются внушить публикъ, что императоръ принялъ министерство Олливье лишь какъ «опыть». Это злое словцо до того часто появляется на столбцахъ «Pays», «Public», и другихъ бонанартистскихъ газетъ, что уже начинаетъ не на шутку тревожить буржуазныхъ либераловъ, и одинъ изъ нихъ, Прево-Парадоль, даже вистуинлъ въ походъ противъ этой «диффамаціи» императора. Внушать публикъ, что императоръ намъренъ взять назадъ конституціонализмъ, значитъ, по мнънію Прево-Парадоля, наносить имперіи «последній ударъ». Однако, этотъ писатель допускаетъ, что по настоящее время правительство действительно совершало опыть, но не надъ парламентаризмомъ, а надъ безусловною свободою печати; смъшивать же эти «двъ вещи, совершенно отличныя другъ отъ друга» (deux choses fort differentes), никакъ не слъдуетъ. Подобно Олливье, Прево-Парадоль тоже говорить объ «излишествахъ» безграничной свободы печати, и ему кажется, что эта свобода можетъ до того «встревожить публику, что она потеряетъ всякое терпъніе и принудить правительство къ преследованіямъ» журналистовъ; онъ нисколько не сомнъвается въ томъ, что новый законъ о передачъ процессовъ по дъламъ печати въ судъ присяжныхъ поможетъ публикъ подвергнуть писателей суровымъ приговорамъ 1) (condamner avec rigueur), и прибавляетъ великодушно: «мы, можетъ быть, пожалвемъ объ этомъ». Но если публика будетъ преслъдовать печать, изъ этого никакъ но слъдуеть, по мнѣнію Прево-Парадоля, что ей не правится и парламентарный образъ правленія 2). Удивительное легкомысліе! Прево-Парадоль только и видить, что пресса занимается соціализмомь, да оскорбле-

<sup>1)</sup> Къ сожальнію, Прево-Парадоль правъ, такъ какъ судъ присяжныхъ въ Нарежъ не можетъ служить защитинкомъ свободы печати уже по той простой причинь, что въ присяжные засъдатели попадають лишь весьма немногіе люди (на два милліона жителей двъ тысячи), да и тъ утверждаются лишь посль многократныхъ повърокъ со стороны правительственныхъ агентовъ.

<sup>2)</sup> Cm. Journal des Débats, 25-ro января 1870.

ніями императора; ему и въ голову не приходить, что лишить страну пълой группы талантливыхъ писателей, значитъ не только придавитьпредставительство въ одномъ изъ его проявленій, но и возбудить всёхъ сторопниковъ этихъ писателей къ той отчаянной оппозиціи противъ угнетенія, которая возбуждается въ людяхъ всякій разъ, когда ихълишають возможности высказывать свои мысли. Процессы по деламъпечати были главною причиною погибели парламентаризма іюльской монархін. Представительный образъ правленія только тогда хорошъ и проченъ, когда онъ поддерживается твердымъ общественнымъ мнъніемъ, а развъ общественное митніе можетъ пріобръсть какую-нибудь органическую, спокойную силу въ государственной и общественной жизни страны, если главное орудіе его проявленія — печать — непользуется полною свободою? Исторія Англіи, этой классической страны конституціоннаго образа правленія, превосходно доказываетъ, что свобода печати есть необходимый спутникъ конституціонализма, и чтовсякое пріобратеніе, сдаланное печатью на пути свободы, тотчасъже отзывается и соотвътственнымъ успъхомъ въ развитін конституціонализма. Еще Мильтонъ, слишкомъ два стольтія тому назадъ, отлично понималъ эту взаимную связь между свободою печати и свободнымъ правительствомъ; никакихъ «нзлишествъ» печати онъ не находилъ. Не Рошфоръ вызвалъ двухсотъ-тысячную толпу наблохороны Нуара, н не Пьера Бонапарте преступленіе, а всё тё злоупотребленія второй имперін, которыя давно безпокоили сов'єсть честных гражданъ и возбуждали въ нихъ негодование противъ наполеоновскаго порядка вещей. Гнусное преступленіе императорскаго кузена послужило лишьискрою для порохового магазина всеобщаго негодованія противъ прошлыхь діль бонапартовскаго владычества.

Кромъ умерщвленія Нуара и статей Рошфора, министерство Олливье вынесло въ послъднее время еще одно «journée» — стачку рабочихъ въ Крёзо. Стачка эта, какъ всв стачки; прошла бы совершенно спокойно, затронувъ интересы лишь хозяевъ и рабочихъ, но хозянномъ оказался не кто иной, какъ предсёдатель законодательнаго корпуса, Шнейдеръ. Враги правительства воспользовались этимъ случаемъ, чтобы имъть предлогъ перенести на правительство отвътственность и за дурныя отношенія между хозяевами и рабочими. Н'якоторыя газеты стали распространять слухи, что императоръ будто бы написалъ письмо въ Шнейдеру съ совътомъ не уступать требованіямъ рабочихъ, и что съ исключительною цёлью поддержать фирму Шнейдера въ Крёзо отправлено было до 3 тысячъ солдатъ, пѣшихъ и конныхъ. Многіе говорили въ Парижъ, что посланные въ Крёзо нумера. газеты «Марсельезы» и другихъ республиканскихъ органовъ печати булто бы захвачены правительственнымъ агентомъ на станція жельзной дороги. Еще другіе увъряли рабочихъ, что главный ружоводитель стачки въ Крёзо, рабочій Асси, будто бы арестованъ и вывезень изъ взволновавшейся м'єстности. Кром'є этихъ нелічихъ сказокъ, на умы парижскихъ рабочихъ много вліяли не менве нельшыя нападенія буржуазныхъ газеть на Асси и всёхъ стакнувшихся рабочихъ, а также дъйствительное вступление люнскихъ пъхотинцевъ и уланъ въ Крёзо. Къ счастію, Шнейдеру удалось убъдить рабочихъ прекратить стачку и вновь приняться за свое дъло. Въ законодательномъ корпусъ, Олливье и Шевандье де-Вальдромъ подверглись справедливымъ упрекамъ демократовъ Эскпроси и Гамбетты за привлечение войска въ Крёзо; они отвѣчали, что признаютъ полное равенство между хозяевами и рабочими, и что призвали войско лишь для того, чтобы, въ случав надобности, подавить угрозы, происки и насилія. Но въдь это дъло полиціи, а не войска. Рабочіе (числомъ до 3,000) вели себя превосходно, и самъ Асси требовалъ, чтобы они сохраняли порядокъ и не нарушали общественнаго спокойствія. Есть слухъ, что несколько уланъ вошли-било въ соглашеніе съ стакнувшимися рабочими, и что этихъ уданъ арестовали и отправили въ Ліонъ, гдъ ихъ предадутъ военному суду. Вотъ еще новое насиліе, и новый поводъ къ политическимъ волненіямъ.

Недовфріе къ благоразумію и добрымъ чувствамъ рабочихъ людей всегда служило характеристическою чертою французскихъ правительствъ, даже республиканскихъ, и въ этомъ-то недовъріи следуеть искать значительную долю недоразумьній между государственною властію и рабочими во Франціи. Наговорить рабочимъ цълую массу звонкихъ фразъ о равенствъ и братствъ, наобъщать имъ множество льготъ на это находилось много охотниковъ въ кругахъ всехъ партій; но дать имъ то, на что они имъютъ неотъемлемое право, напримъръ, полную свободу стачекъ, учрежденія рабочихъ союзовъ и всякаго рода артелей — на это согласны весьма немногіе даже изъ республиканцевъ, исповъдующихъ коммунистическую теорію о личной собственности. И все это происходить отъ того, что стачка, рабочіе союзы и производительныя артели воспитывають личную независимость и общественную солидарность, основанную на общности матеріальныхъ интересовъ, между тъмъ какъ всъ французскія политическія партіи видять въ рабочихъ лишь превосходное орудіе для достиженія своихъ узкихъ целей. Все эти партіи деспотичны: оне стремятся такъ или иначе подчинить себь рабочихъ. Если принять теорію британскихъ государственныхъ людей и политическихъ философовъ о политическихъ партіяхъ, то всёхъ французскихъ агитаторовъ, начиная съ красныхъ и заканчивая синими, пришлось бы признать консерваторами. Въ самомъ дёль, англичане (Милль, Гладстонъ и друг.) делять всёхъ политиковъ на такихъ, которые довъряютъ народу, и на такихъ, которые недовъряють, — первыхъ они называють либералами или радикалами.

вторыхъ-консерваторами. Англійскій либераль, въ случанхъ столкновеній народа съ государственными властями, прежде всего спращиваетъ, какой видъ недовольства побудилъ гражданъ нарушить общественный порядокъ, и, узнавъ существенную причину недовольства, тотчасъ же старается удалить ее, хотя недовольство обнаружилось насиліемъ противъ того, что самъ либералъ привыкъ уважать. Французскіе политики, напротивъ, не могутъ терпъть никакихъ «безпорядковъ», направленныхъ противъ чего-нибудь такого, что имъетъ въ нхъ собственныхъ глазахъ какую-либо важность. Возьмите, напримъръ, преступление Пьера Бонапарте, — что сказали объ этомъ преступлении такія крайнія республиканскія газеты, какъ «Réveil» или «Réforme». которыя каждый день твердять властямь о гуманности, о правахъ человъка? Объ этомъ преступлении идетъ судебное слъдствие, но о немъ въ публикъ существуютъ два разсказа, крайне противоръчивые: одинъ-самого Бонапарта, другой-друга Нуара. «Réveil» и «Réforme» уже рѣшили, что разсказъ Нуарова друга въренъ вполнъ и хлопочатъ лишь о строгости наказанія. Сравнивъ преступленіе принца съ преступленіемъ герцога де-Пралэна (de Praslin), «Réveil» говоритъ: «Перъ-Францін избъть эшафота посредствомъ самоубійства. Бонапарте слъдуетъ, по крайней мъръ, одъть въ платье галернаго каторжника. На галеры, жалкая тварь!» Réforme, настанвая на томъ, что принца Мюрата" (преданнаго суду за то, что онъ приказалъ своимъ слугамъ поколотить подрядчика Конта), следуеть посадить въ одну тюрьму съ Бонапартомъ, утверждаетъ, что въ противномъ случаъ, «всякій честный человекъ иметъ право и обязанность убить его какъ собаку, гдѣ бы съ нимъ ни встрѣтился». Если такъ говорятъ передовые образованные люди во Францін, то чего же ожидать отъ остальныхъ? Только глубокія содіальныя и политическія реформы, и непрем'янно свободная печать могуть помочь этому хаотическому состоянию умовъ во-Франціи.

Англійскіе государственные люди продолжають идти въ Ирландіи путемъ широкихъ реформъ, въ которыхъ они видятъ единственное върное средство противъ феніянизма и аграрныхъ убійствъ. 21-го января, Гладстонъ издалъ циркуляръ, въ которомъ извъщаетъ всъхъ членовъ парламента, что такъ какъ парламентъ откроется 8-го февраля, и въ первые же дни будетъ представлено ему «дъло великой государственной важности», то членамъ слъдовало бы посившить въ Лондонъ ко дню открытія засъданій. Это дъло великой государственный важности—есть, конечно, билль о поземельныхъ отношеніяхъ между землевладъльцами и земледъльцами въ Ирландіи. Такъ, по крайней мъръ, извъщали своихъ избирателей другіе два министра: Форстеръ въ Брэдфордъ, и Брайтъ въ Бирмингамъ. Кромъ

ирландскаго билля, Форстеръ объщаль провесть, въ нынъшнемъ же году, широкій билль о народномъ образованіи, законъ о признаніи рабочихъ союзовъ законными обществами, объ ограниченіи правъ на продажу кръпкихъ напитковъ, о введенін тайной баллотировки на продажу кръпкихъ выборахъ, объ уничтоженіи университетскихъ присягъ— этого послъдняго слъда варварскихъ временъ религіозной нетерпимости. Брайтъ полагаетъ, что въ нынъшней сессіи парламенту не удастся провести всъхъ этихъ мъръ, а только которую-либо изъ нихъ, кромъ, разумъется, прландскаго поземельнаго билля, имъющаго игратъ въ текущемъ году такую же важную роль, какую игралъ въ прошломъ году билль объ отмънъ государственной церкви въ Ирландіи.

Въ Австріи министерскій кризись окончился торжествомъ [нѣмецкихъ централистовъ, и сторонники примиренія съ чехами и поляками: графъ Шаафе, Бергеръ и Потоцкій, вышли въ отставку, а новое министерство, составилось подъ председательствомъ Гаснера, хотя главныя роли будуть въ немъ играть, конечно, Гискра и Гербстъ. Объ партіп министерства, прежде отставки графа Шаафе, составили свои меморандумы, изъ которыхъ оказывается, что уволенные министры предлагали императору войти въ соглашение съ чехами и окончательно отказаться отъ преобладанія н'ымцевъ надъ другими національностями въ Цислейтанін, они утверждають, что въ противномъ случай правительству придется управлять въ чешскихъ земляхъ посредствомъ «исключительныхъ мёръ». Этого мало, — «кто можетъ поручиться въ томъ — спрашивають они — что провозглашение осаднаго положенія не станетъ необходимимъ и въ другихъ провинціяхъ? И откуда большинство (то-есть, остальные министры прежняго кабинета) почернаетъ увъренность въ томъ, что внъшнія отношенія государства дадуть ему достаточно долгій досугь для того, чтобы покорить сопротивление мало-по-малу и постепенно». Большинство, напротивъ, совътуетъ императору возложить надежды на нъмцевъ, такъ какъ изъ вськъ національностей, входящихъ въ составъ Цислейтаніи, нъмцы составляють не только наиболье многочисленную, но также «нанболье сильную по своей умственной и матеріальной культурь и наиболъе опасную по политическимъ отношениямъ къ своему племени». Противъ притязаній поляковъ въ Галиціи меморандумъ большинства ставить справедливыя притязанія русиновь; -- мало того, дать Галиціи самостоятельное положеніе значить, по мивнію ныпъшнихъ министровъ Австріи, принять на себя, въ числѣ другихъ послѣдствій подобной политики, и «возможность столкновенія съ Россією, которое подвергнеть серьезной постановка вопроса о соединении Галицін съ Австрією». Что касается до чеховъ, меморандумъ большинства находить решительно невозможнымь засыпать зіяющую бездну между

конституцією и такъ-называемою «декларацією», отъ которой чешская оппозиція не отступается пока ни на одинъ шагъ». Министры не хотять федерализма и увърены въ томъ, что имъ удастся примирить всъ цислейтанскія національности съ конституцією, стоитъ только издать новые избирательные законы, въ силу которыхъ депутаты вънскаго парламента будутъ посылаться въ парламентъ не мъстными сеймами, а прямо самими избирателями, которые въ настоящее время избираютъ лишь членовъ мъстныхъ сеймовъ. Будущее покажетъ—оправдаются ли надежды министерства на всемогущество избирательныхъ законовъ, теперь же можно развъ сказать, что торжество большинства имъетъ и хорошую сторону: върность императора конституціи и прочность всъхъ реформъ, произведенныхъ при помощи этой конституціи. Далматское возстаніе прекратилось.

Въ Италіи министерскій кризисъ призваль къ кормилу правленія Ланцу съ министромъ финансовъ Селлою, и министромъ иностранныхъ дёль Висконти-Веностою; другіе министры принадлежать къ той же скорже консервативной, чёмъ либеральной партіи, нисколько не отличающейся отъ партіи прежняго министерства генерала Менабреа. Почему и зачёмъ состоялись эти перемёны министерства, сказать трудно, такъ какъ нынешніе министры точно также, какъ и прежніе, стануть хлопотать лишь о томъ, какъ бы найти новый источникъ налоговъ, чтобы удержать армію и флоть въ томъ же, несоразмѣрномъ со средствами Италіи, числъ и положенів. Вопросъ о Римъ тоже нисколько не подвинется отъ того, что подъ дипломатическими нотами, посылаемыми въ Парижъ, будетъ стоять двойная фамилія Висконти-Веносты. Французскій министръ уже заявиль, что Франція будеть охранять напу во все время засъданій вселенскаго собора, а это можетъ продлиться несколько леть. Епископы любять разсуждать о матеріяхь важныхъ; одинъ догматъ о непогръшимости папы вызвалъ, впродолженін какихъ-нибудь двухъ місяцевь, цілую литературу по этому вопросу, и все-таки нътъ никакой возможности предвидъть, въ какую сторону склонится большинство събхавшихся въ Римъ епископовъ. Мы знаемъ только, что во главъ оппозиціи стоять орлеанскій, парижскій и вінскій архіепископы, что значительная часть німецкихъ, почти двв-трети французскихъ и почти всв венгерские епископы возстаютъ противъ провозглашенія новаго догмата. О современномъ положеніи политическихъ партій въ Италіи, и о роль, которую играеть итальянская пресса въ ихъ борьбъ-читатели найдутъ ниже подробности у нашего корреспондента.

Въ Испаніи республиканцы, въ лицѣ своего вождя Кастеляра, предлагали кортесамъ заявить разъ навсегда, что ни одинъ членъ изъ

дома Бурбоновъ не можетъ вступить на испанскій престоль. Примъ заявиль, по этому случаю, что ни королева Изабелла, ни сынъ ея, принцъ
астурійскій, никогда не займутъ вновь испанскаго престола, и что
такъ какъ предложеніе республиканцевъ направляется, слѣдовательно,
противъ одного герцога Монпансье, котораго поддерживаетъ лишь
одинъ министръ, адмиралъ Топете, оказавшій великія услуги странѣ
во время ен послѣдней революціи противъ Изабеллы, то одно приличіе требуетъ не издавать особыхъ законовъ противъ герцога Монпансье. Палата согласилась съ мнѣніемъ министра и отвергла предложеніе Кастеляра, 24-го января, 150-ю голосами противъ 37. Герщогъ Монпансье пытался въ двухъ мѣстахъ, Овіедо и Авилесѣ, поставить свою кандидатуру въ мадридскій парламентъ, но неудачно—
и тамъ и тутъ побѣда выпала на долю другихъ монархистскихъ депутатовъ. Вообще, пынѣшніе выборы въ Испанін дали значительный
перевѣсъ приверженцамъ возстановленія монархіи.

## КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ ИЗЪ ФЛОРЕНЦІИ.

Япварь, 1870.

## Политическія партін въ нтальянскомъ парламенть и въ печати.

Министерскій кризись миноваль въ Италіи уже съ мѣсяцъ тому назадь, но предвидьть, когда и чѣмъ окончится здѣсь борьба различныхъ партій,—все еще нѣтъ никакой возможности. Мы снова имѣемъ министерство, но оно въ одинаковой мѣрѣ нуждается какъ въ разумной поддержкѣ, такъ и въ хорошо организованной оппозиціи,—въ этихъ двухъ противоположныхъ, но столь необходимыхъ для правильнаго отправленія конституціонной дѣятельности, элементахъ. Самый способъ, какимъ составилось министерство Ланцы и Селлы, служить одной изъ главныхъ къ тому причинъ.

Чтобы поддержка и оппозиція, каждая со своей стороны, могли имьть характеръ точний и опредвленный, необходимо прежде всего, чтобъ министерство, съ которымъ онь борются или двиствують за одно, тоже отличалось опредвленностью и точностью своихъ взглядовъ и убъжденій. Посмотримъ, на какихъ нравственныхъ и политическихъ началахъ воздвиглось министерство Ланцы и Селлы, и какое значеніе можетъ оно имьть для Италіп при существующемъ въ ней порядкъ вещей.

Джіованни Ланца, родомъ изъ Пьемонта, при вступленіи своемъ на политическое поприще, пользовался незавидной репутаціей весьма посредственнаго медика. Но покойный графъ Кавуръ при составлени кабинета обыкновенно предпочиталь всёмь другимь такихъ министровъ, которые, не компрометтируя его слишкомъ смелымъ и оригинальнымъ образомъ дъйствій, ограничивались чисто-бюрократической дъятельностью и, машинально занимаясь разными административными мелочами, ни въ чемъ не касались сущности дъла. Онъ въ этомъ отношеній походиль на нашихь знаменитыхь актеровь и актрись, которые любять окружать себя на сценъ самыми жалкими комедіантами, съ цълью ярче выставить собственные таланты и достоинства. Не мудрено послъ этого, если докторъ Джіованни Ланца, не умъвшій даже правильно писать имени своего отечества (онъ постоянно писалъ Itaglia, вмѣсто Italia) быль назначень министромъ народнаго просвъщенія. А нынъ мы видимъ его во главъ государственнаго совъта, распоряжающагося судьбой всего Итальянскаго королевства. Нами невольно овладъваетъ чувство некотораго стыда и негодованія при мысли, что столь важный постъ занять въ настоящую минуту въ нашемъ отечествъ такою ничтожною личностью. Подобное явленіе можетъ быть объяснено развѣ только превратностями политическихъ судебъ.

По смерти Кавура, синьоры Ланца, Ламармора и Кіавесъ, съ немногими другими, считались въ Піемонтв естественными наслъдниками политики великаго графа, но это не потому, чтобы они заимствовали у него частицу его генія, а единственно вследствіе того, что долгое время вращались около него. Что политика графа Кавура находилась въ неразрывной связи съ его геніемъ, и что подражать ей, не обладая обширными способностями покойнаго министра, можетъ въ концѣ концовъ оказаться не только пустымъ, но и вреднымъ донъ-кихотствомъ, -- это, повидимому, никому и въ голову не приходило. Вследствіе того, политические наслидники Кавура, окруженные ореоломъ его славы, всегда пользовались большимъ почетомъ со стороны массы, а въ парламенть, куда являлись въ качествъ продолжателей политики графа, постоянно играли важную роль. Кавуръ умеръ въ 1861 году, и съ тъхъ поръ по настоящій моменть четыре событія одно за другимъ успали доказать несостоятельность трехъ правительственныхъ партій, считавшихъ себя вправъ конкуррировать съ пьемонтской партіей кавуристовъ. Аспромонте и Ментана сразили Раттацци; сентябрьская конвенція 1864-го года и сентябрьскія же смуты въ Турин'в сдізлали невозможнымъ дальнъйшее господство кабинета Перупци - Спавенто - Мингетти; злоупотребленія, совершенныя графомъ Камбре Диньи въ операціяхъ съ табакомъ, нанесли правительственной тосканской партін ударь, отъ котораго ей нелегко будеть опра-

виться. Правда, что поражение при Кустоцъ совершилось на глазахъ ньемонтскаго генерала Ламарморы, а поражение при Лиссъ было прямымъ последствиемъ невежества другого пьемонтца, Персано, но во главъ министерства, на котораго главнымъ образомъ надала отвътственность въ потеривнимхъ неудачахъ, стоялъ въ то время тосканецъ Риказоли. Персано былъ наказанъ, а Венеція все-таки присоединена къ Итальянскому королевству, преимущественно стараніями Ламарморы, благодаря заслугамъ которато состоялся союзъ съ Пруссіей, наиболье содъйствовавшій этому присоединенію. Такимъ образомъ, пьемонтская партія кавуристовъ была, вообще говоря, мало скомпрометтирована политическими событіями последнихъ девяти леть. Но сила ея и авторитетъ особенно возрасли въ двухлътіе, въ теченіи котораго во главъ итальянскаго правительства стояли графы Менабреа и Камбре Диньи. Со времени сентябрьской конвенціи 1864 г., то-есть со времени перенесенія столицы изъ Турина во Флоренцію, изъ рядовъ приверженцевъ правительства выбыло значительное число пьемонтскихъ депутатовъ, которые подъ предлогомъ, будто желаютъ, чтобы столица была перенесена не во Флоренцію, а въ Римъ, перешли на сторону оппозиціи. Вследъ затемъ въ Турине составилось целое большое политическое общество, получившее название нарти постоянной (permanente), такъ какъ имвло въ виду постоянную столицу, которая, по его мивнію, продолжала пребывать въ Туринв, несмотря на то, что правительство находилось во Флоренціи. Люди, подобные сенатору Санъ-Мартино и депутату Феррарисъ, бывшіе не только защитниками существующаго порядка вещей, но даже реакціонерами, туть вдругь объявили себя либералами, и въ парламентъ, за одно съ лъвой стороной, начали громить всякое новое министерство, если оно составлялось изъ приверженцовъ умъренной партіи. Но сама партія постоянной (столицы), возникшая изъ мелкихъ, муниципальныхъ интересовъ, не замедлила выказать такой недостатокъ искренности, который въ самомъ скоромъ времени уронилъ ее въ общественномъ. мнъніи. Наконецъ, одинъ изъ главныхъ предводителей ея, Луиджи Феррарисъ, видя, какъ авторитетъ ея все болъе и болъе уменьшается, вздумаль положить ей конецъ благовиднымъ образомъ, а главное, самому себъ пріобръсти министерскій портфель. Съ этою цълью онъ посившилъ сблизиться съ графомъ Диньи, который со своей сторопы встрътилъ его на половинъ дороги, въ надеждъ посредствомъ этого одного человъка привлечь на свою сторону всю партію постоянной. Но депутать Феррарись, отвічавшій за готовность своих товарищей присоединиться къ правительственной партіи, и графъ Диньи, пов'врившій ему на слово, оба жестоко ошиблись въ своемъ разсчеть. Феррарись получиль портфель министра внутреннихъ дёль, а партія постоянной по прежнему осталась на сторонъ оппозиции. Сенаторъ

Санъ-Мартино, побуждаемый завистью къ своему болье ловкому бывшему товарищу, воспользовался первымъ удобнымъ случаемъ возвести на Феррариса обвинение въ томъ, будто онъ измъняетъ миберальному началу, и тъмъ самымъ окончательно возбудилъ къ нему недовърие всейс своей партии.

Но если графу Диньи не посчастливилось въ этомъ случав, за то его старанія уничтожить другую, безпокоившую его партію увѣнчались полнымъ успѣхомъ. То была, такъ-называемая, средняя партія, состоявшая всего изъ четырехъ лицъ и ихъ главы, которые постоянно подавали голосъ въ пользу министерства, но въ тоже время ежедневно угрожали, если на ихъ требованія не будетъ обращено должное вниманіе, отпасть отъ правительственной партіи и составить вокругъ себя новый оппозиціонный кружокъ. Самыми дѣятельными членами этой гомеонатической, но безпокойной, партіи, были Анджело Баргони и Чезаре Корренти. Графы Диньи и Менабреа предложили первому министерскій портфель, и такъ-называемая средняя партія міновенно слилась съ партіей правительственной, оставляя впрочемъ за собой право при первомъ удобномъ случав снова выдти на свѣтъ божій и вернуться къ самостоятельному образу дъйствій.

Между темъ, какъ центръ и партія постоянной подвергались этимъизмъненіямъ, правая сторона, или такъ-называемая правительственная партія, тоже не осталась въ поков, и въ ней начали возникать разногласія. Составился небольшой кружокъ весьма умітренныхъ депутатовъ, по большей части пьемонтцевъ и кавуристовъ, которые объявили себя противниками внутренней политики графовъ Менабреа и Диньи, считая ее безиравственной и въ высшей степени гибельной для страны. Между этими новыми отщепенцами главную роль играли бывшіе министры Квинтино Селла, Джіованни Ланца, Дезидерато, Кіавесь и Доменико Берти, всъ родомъ изъ Пьемонта. Они громко возмущались финансовыми и административными мерами, къ какимъ сочлонужнымъ прибъгнуть министерство Менабреа и Диньи. Тотъ самый Квинтино Селла, который первый подаль мысль о налогь на муку, теперь вдругъ возвисилъ въ парламентъ голосъ противъ закона, изданнаго по этому случаю графомъ Диньи. Стараясь чемъ-нибудь объяснить такую странную изм'внчивость въ своемъ образѣ мыслей, онъ особенно напираль на дурное примънение этого закона къ дълу. Докторъ Ланца съ своей стороны объявилъ войну графу Диньи за его предпріятіе съ табакомъ. Не умізя логическими доводами доказать несостоятельность меры, действительно гибельной для страны, онъ ограничился громкими криками противъ ея безнравственности, и тъмъсамымъ дешевой ценой пріобрель себе репутацію человека честнаго, прямодушнаго и неподкупнаго. На него стали смотрыть, какъ на личность, характеръ которой заслуживаль полнаго доверія, и онъ боль-

шинствомъ голосовъ левой стороны и отчасти правой быль избранъ въ президенты палаты депутатовъ. Министерство Менабреа и Диньи. терия надежду одержать верхъ надъ своими противниками, подало въ отставку, а король Викторъ-Эммануилъ, основиваясь на мненіи палаты, указывавшей ему на доктора Ланцу, какъ на человъка вполнъ заслуживающаго его довърія, поручиль ему составить новый кабинеть. Но для составленія кабинета необходимо им'ять опред'яленный образъ. мыслей и носить въ головъ ясную и отчетливую программу своихъ будущихъ дъйствій. Благонамъренный докторъ Ланца, правда, выражалъ твердое намърение спасти страну съ помощью хорошой администраціи и строгой экономіи, но отъ такого рода общихъ месть до дъла еще далеко. Въ течени двухъ недъль онъ усердно трудился надъ выполненіемъ возложенной на него задачи, но всь усилія его не привели ровно ни къ какому результату. Тогда ему ничего болъе не осталось какъ уступить мѣсто Квинтино Селлѣ и Чіальдини, къ которымъ король после него обратился съ предложениемъ дать Италіи новое министерство. Генераль Чіальдини действительно составиль кабинетъ и, окрестивъ его именемъ Селлы и Ланца, самъ благоразумно удалился со сцены. Пусть толкують, что въ новомъ министерствъ Квинтино Селла представляетъ голову, или умъ, а Джіованни Ланца сердце, или характеръ, --- по нашему мивнію, плохое предзнаменование для кабинета, что во главъ его стоятъ двъ личности, долженствующія какъ бы пополнять одна другую.

Трудно себъ представить, чтобъ два несовершенные человъка могли составить нѣчто пѣльное, законченное и вполнѣ самостоятельное, --- могли бы до такой степени слиться, чтобъ действовать всегда дружно, имея въ виду постоянно одну и ту же цель. Практического ума, какимъ славится Седла, и твердаго характера, какой принисывается Ланцъ, врядъ-ли хватить на тв геройскія усилія и предпріятія, которыя одни въ на-«стоящую минуту могутъ спасти наши финансы, достигшіе крайне плохого состоянія. Прошлый 1869 годъ заключился дефицитомъ въ 175 милліоновъ франковъ, которые увеличили собой нашъ, и безъ того значительный, національный долгь. Новый министръ финансовъ, Квинтино Селла, ни мало не обманывается на счетъ трудностей, съ какими ему предстоить бороться. Напротивъ, онъ своимъ взглядомъ на вещи сильно напоминаетъ хирурга, преувеличивающаго опасность, въ которой находится больной, съ цёлью приготовить его къ тягостной операціи. Селла угрожаетъ новыми налогами и въ тоже время объщаетъ заняться изысканіемъ средствъ, которыя могли бы побудить гражданъ жъ наискоръйшей уплатъ старыхъ. Но этого еще недостаточно; ходятъ слухи о разныхъ экономическихъ мърахъ, къ какимъ намърено прибъгнуть правительство для поправленія разстроенныхъ финансовъ. Ланца объщается на половину уменьшить расходы по министерству внутреннихъ дълъ. Генералъ, Говоне одинъ изъ приверженцевъ Ламармори, ныньшній военный министрь, сначала предполагаль сделать тоже и,. при вступлении своемъ въ министерство, во всеуслышание объявиль о своемъ намърении. Но теперь, поближе познакомившись съ дъломъ, онъ ръшительно не знаетъ, какъ ему приняться за выполнение своего объщанія. Военное министерство въ обыкновенное время ежегодно стонтъ государству болье 140 милліоновъ франковъ. Уменьшивъ на половину эту сумму, можно легко возбудить неудовольствие въ войскъ; съ другой стороны, новому военному министру нельзя также и оставить безъ вниманія требованій кабинета, къ которому онъ принадлежить. Изъ этого видно, что положение генерала Говоне въ настоящую минуту далеко незавидное. Да и всему министерству, видевшему въ экономіи едипственное спасеніе, врядъ-ли удастся уменьшить расходы казны болье чёмъ на какой-нибудь несчастный милліонъ. Въ Италіи уже начинаютъ это понимать и многіе съ неудовольствіемъ повторяють слова, которыми Шекспиръ озаглавилъ одну изъ своихъ комедій: Много шуму and the second control of the second property of the second of the secon изъ пустяковъ.

Кромъ финансовъ, составляющихъ камень преткновенія, о который за последніе годы разбивались всё мудрыя соображенія нашихъ министерствъ, новому кабинету придется еще бороться съ трудностями чисто политическаго свойства. Надежды его встретить сильную поддержку въ палатъ депутатовъ, если онъ и существуютъ, врядъ-ли могутъ исполниться. Джіовання Ланца нына занимаетъ постъ президента совъта, благодаря лъвой сторонъ парламента, которая въ прошломъ ноябръ избрала его президентомъ палаты депутатовъ. Но онъ при составленіи своего кабинета рашительно упустиль это изъ виду. У него не хватило такта выбрать себъ въ товарищи и ближайшіе помощники хоть одного изъ членовъ партіи, которая дала ему такое яркое доказательство своего довърія. Вмъсто того, Ланца окружиль себя исключительно министрами умфренной партіи, объявившими себя противниками не правительства вообще, а только министерства Менабреа - Диньи, или такъ-называемой тосканской партии. Кромъ того, онъ безъ всякой причины отставилъ отъ должности Баргони, а мъсто его предложилъ другой главъ средней партіи, именно Чезару Корренти. Возбудивъ такимъ образомъ противъ себя неудовольствие и въ лъвой сторонъ парламента, и въ приверженцахъ павшаго министерства, новый кабинеть едва-ли можеть разсчитывать на сильную под-держку со стороны палаты, безъ которой однако невозможно никакое правительство. Впрочемъ, пока еще трудно предвидъть, какой оборотъ примуть дёла въ палате депутатовъ. Ел правая и левая стороны находятся въ какомъ-то неопределенномъ положении, а парламентский центръ разстроенъ, или лучше сказать, почти цъликомъ перенесенъ въ министерство. Правая сторона пока разделена на два лагеря: въ-

одномъ засъдаютъ депутаты, друзья навшаго министерства, всъ болъе или менће подозрћваемые въ интригахъ и подкупћ, въ другомъ находятся ть, которые за одними собой признають право на репутацію честныхь, безкорыстныхъ и заслуживающихъ полнаго довърія людей. Лъвая сторона распадается на пять партій. Къ первой относятся приверженцы партіи постоянной, оставшіеся на своемъ посту, несмотря на отпаденіе отъ нихъ Луиджи Феррариса; ко второй принадлежать последователи Раттацци, демократы, когда власть не въ ихъ рукахъ, и ярые реакціонеры, лишь только становятся во главъ правленія; третья групппруется вокругъ депутата Франческо Криспи, и считаетъ въ своихъ рядахъ будущаго министра финансовъ Федерико Сеисмитъ-Дода; четвертая заключаеть въ себъ небольшое число федералистовъ, во главъ которыхъ стоитъ философъ Джіузеппе Феррари: въ последнемъ впрочемъ приверженность къ федераціи вовсе не такъ сильна, чтобъ онъ, ради нея, отказался отъ министерскаго портфеля въ соединенномъ Итальянскомъ королевствъ, еслибъ таковой былъ ему предложенъ; пятая, наконецъ, состоитъ изъ крайнихъ, «непримиримыхъ», подобно Рошфору, которые хвастаются темъ, что еще никогда не поставляли правительству министровъ. Ихъ ненависть къ монархической власти впрочемъ не мѣшаетъ имъ присягать въ вѣрности королю. Понятно, что при такомъ составъ палаты трудно, почти невозможно хорошо управдять страной. Для полноты картины надо еще прибавить ко всему этому личныя симпатіи и антипатіи, и грубыя, совершенно частнаго свойства, печатныя нападки однихъ депутатовъ на другихъ. У насъ всякая личная ссора между двумя членами парламента непремънно принимаетъ характеръ общій и дізлается предметомъ распри цізлыхъ партій, изъ которыхъ каждая считаетъ долгомъ брать на себя защиту всёхъ своихъ сторонниковъ. Вследствіе этого, партіи наперерывъ одна передъ другой стараются клеймить позоромъ своихъ противниковъ и делають это съ темъ пыломъ и страстностью, какими вообще отличаются всв политическіе споры въ Италіи. Ослепленные гивномъ, они часто лакъ далеко заходять въ своихъ упрекахъ и обвиненіяхъ, что, думая върнъе унизить въ общественномъ мнъніи врага, только самихъ себя роняють въ глазахъ всёхъ порядочныхъ людей. Прошлый годъ особенно ознаменовался такого рода неприличными выходками. Можно себъ представить, насколько вредить правильному отправленію конституціонной д'вятельности такой порядокъ вещей, гдв каждый депутать, вмысто того, чтобы заботиться о выгодахъ своихъ избирателей, думаетъ только о своихъ мелочныхъ и чисто-личныхъ интересахъ! Дъло между ними неръдко доходитъ и до суда, въ который всябдъ за истцомъ и ответчикомъ являются ихъ поддерживать или опровергать цёлыя партіп. Приговоры суда, въ подобныхъ случаяхъ, тоже не всегда отличаются безпристрастіемъ и неръдко бывають запечатльны духомъ партіи. Безъ преувеличенія можно сказать, что въ 1869 году весь парламенть перебываль въ судъ, гдъ различныя партіи надъялись вновь обръсти утраченную честь, но гдъ вмъсто того ее окончательно потеряли. Вслъдствіе такой деморализаціи парламента, въ массахъ сильно понизилось къ нему уваженіе. Ссоры партій сдълались ходячими вопросами, которые обсуживаются на улицахъ и площадяхъ и служатъ поводомъ къ безчисленнымъ скандаламъ, которые, къ стыду нашему, находятъ себъ постоянный отголосокъ въ иностранныхъ журналахъ и газетахъ.

Въ последнее время въ публике распространились слухи, будто докторъ Джіованни Ланца, стоящій въ настоящую минуту во главь итальянской цивилизаціи, нам'вревается пересмотрівть законы о печати, дарованные Италіи Карломъ - Альбертомъ въ 1847 году, съ целію сделать въ нихъ некоторыя памененія. Друзья нынешняго министерства увъряють, что новые законы будуть гораздо либеральнъе старыхъ, и что главная ихъ задача, какъ можно болъе расширить и оградить права граждань на свободу. Но вся печать, за исключениемъ немногихъ журналовъ, преданныхъ Ланцъ, благодаря почтеннаго министра внутреннихъ дълъ за его великодушное намърение, въ тоже время единодушно просила его перенести свою заботливость на другіе предметы, болье требующіе радикальных в изміненій. Что до нея касается, то она довольна той степенью свободы, какою пользуется теперь и вовсе не желаетъ большей. Печать конечно знаетъ, что свобода ея могла бы быть расширена и что не лишнее было бы, между прочимъ, положить приличныя границы вмѣшательству въ ея дѣла королевскаго прокурора, который ужъ слишкомъ часто затываеть противъ нея процессы, почти всегда оканчивающіеся оправданіемъ обвиняемой книги или газеты, новыми болже или менже чувствительными потерями для государственной казны и наконецъ, нравственнымъ ущербомъ для самой судебной власти. Но, съ другой стороны, печать также хорошо знаетъ, что всякая реформа существующихъ законовъ, предлагаемая министромъ внутреннихъ дёлъ подъ предлогомъ наилучшаго охраненія общественной и личной свободы гражданъ, не можетъ имъть въ виду ничего кромъ сильныхъ реакціонерныхъ мъръ. И потому, не дожидаясь, чтобъ Ланца уже формулировалъ свой такъназываемый либеральный проектъ, вся либеральная пресса поствинла предупредить его, какъ будетъ принятъ этотъ проектъ, если онъ осмѣлится хоть мало - мальски враждебно отнестись къ свободнымъ учрежденіямъ, какими въ настоящее время управляется Италія.

Доктору Ланца, если онъ дъйствительно воодущевленъ добрыми намъреніями, нечего далеко искать средствъ для дарованія печати новой и болье обширной свободы. Ему сто́итъ только вычеркнуть изъбюджета тайныхъ издержекъ по министерству внутреннихъ дъль всв

суммы, которыя ежегодно назначаются на субсидіи, не только итальянскимъ, но и иностраннымъ журналамъ. Кому неизвъстно, что многія изъ краснор вчивыхъ статей, время отъ времени появляющихся въанглійскихъ, вънскихъ и парижскихъ газетахъ и съ такой благосклонностью отзывающихся объ Италіи вообще, и объ ея министрахъ въособенности, стоятъ намъ немалое количество фунтовъ стерлинговъ, талеровъ и наполеондоровъ. Графъ Кавуръ неръдко говаривалъ: «Если хочешь испортить хорошее діло, поручи его защиту наемнымъ писателямъ». Въ заказной статьъ, гдъ каждая строка продается на въсъзолота, непременно чувствуется натижка. Видно, что авторъ хвалитъ пли порицаеть по обязанности и потому самому холодно, безъ увлеченія. Иное діло, когда честный писатель говорить оть себя, подъвліяніемъ искренняго убъжденія, повинуясь только голосу собственной совъсти. Красноръчіе его тогда неотразимо дъйствуеть на читателя, и невольно возбуждаеть въ немъ къ себъ участіе и довъріе. Правда, что графъ Кавуръ, въ теоріи столь хорошо и ясно вид'явшій вещи, на практикъ иногда поступалъ вовсе не такъ, какъ говорилъ. Наплучшимъ доказательствомъ того служатъ его отношенія къ англійской прессъ, которая до самой его смерти такъ върно и хорошо ему служила. Но во времена великихъ политическихъ переворотовъ иногда. оказывается невозможнымъ дъйствовать съ строгой логической послъдовательностью и приходится нерадко прибагать на практика къ средствамъ, которыя порицаются въ теоріи. Принявъ въ соображеніе затруднительное положеніе, въ какомъ находился Кавуръ, почти можно согласиться съ темъ, что онъ былъ правъ. Но между графомъ Кавуромъ и докторомъ Ланца есть нъкоторая разница. Съ 1859 и 1860по 1869 и 1870 г. прошло цълое десятильтіе, въ теченіи котораго многое изменилось. Что могло быть терпимо тогда, теперь оказывается вовсе несвоевременнымъ и даже вреднимъ. Если для обезпеченія великаго государственнаго переворота требовалась затрата большихъденежныхъ суммъ, то нынъ вовсе излишне тратить такія же суммы на восхваление посредственностей, которыя, достигая власти, какъбудто дають себъ слово всячески уничтожать, или по крайней мъръзамедлять благія последствія этого самаго переворота.

Если синьоръ Ланца уже берется расширять свободу печатнаго слова, то онъ оказаль бы ему дъйствительную и немалую услугу, уничтоживъ вмъстъ съ субсидіями еще и нъкоторыя другія привилегіи, въ родь печатанія за плату разныхъ оффиціальныхъ объявленій, какими пользуются журналы, наиболье преданные правительству. Парламентъ въ прошломъ году, большинствомъ голосовъ, порышиль, чтобы префектуры сами отъ себя печатали бюллетени своихъ дъйствій, а не отсылали ихъ въ провинціальныя газеты, у которыхъ такимъ образомъ быль бы отнять оффиціальный характеръ, какимъ онъ до-

сихъ поръ отличались. Министерство Ланцы, если оно въ самомъ дълъ намърено дъйствовать въ либеральномъ духъ, непремънно должно одобрить это ръшение.

Существують у насъ еще и другіе способы покровительствовать газетамъ, -- способы, если и не столь прямые, то все же не менъе безнравственные. Многіе читатели газеты Opinione, мало посвященные въ журнальныя тайны, часто восхищались безкорыстіемъ, съ какимъ она, всегда по убъждению защищающая правительство, краснорычиво доказывала необходимость отнять субсидіи у тёхъ періодическихъ изданій, которыя досель ими пользовались. На дізді же выходить, что Opinione, ничего не получающая изъ министерства внутреннихъ дълъ. находится въ близкихъ отношеніяхъ съ національнымъ банкомъ, на разорительныхъ предпріятіяхъ котораго воздвиглась финансовая система, уже въ теченіи ніскольких літь, ведущая нась по пути къ банкротству. Понятно, что съ такимъ союзникомъ Оріпіопе можеть безнаказанно толковать объ уничтожени субсидій, въ которыхъ сама не нуждается. Но за исключеніемъ этого небольшого пятна на горизонт'в своей политической жизни, Opinione, вообще чуть ли не съ большимъ достоинствомъ нежели всв другіе итальянскіе журналы и газеты, постоянно служила интересамъ правительства. Тонъ ея спокойный, полемика никогда не заходить за границы приличій. Приверженная монархическому образу правленія, она однако чужда всякой лести; поклонница Наполеона, она всегда смёло возвышаетъ голосъ, лишь только дело касается чести и интересовъ Италіи. Opinione мужественно пережила трудныя времена, постоянно поддерживая достоинство національнаго знамени и не давая упадать народному духу. Во главъ ея, уже въ течени многихъ лътъ, стоитъ чрезвычайно образованный еврей Джіакомо Дина, который всегда съ особеннымъ удовольствіемъ печатаетъ въ своей газеть статьи, заключающія въ себь разумный протесть противь злоупотребленій римскаго двора. Кром'в того, на столбцахъ Opinione часто встречаются весьма дельныя статьио положеніи вещей въ Германіи, интересныя корреспонденціи изъ Парижа, а по понедъльникамъ блестящія и оживленныя театральныя хроники, выходящія изъ-подъ пера сардинца, маркиза Филлиппа Д'Аркансъ. Opinione чуть ли не самый дешевый политическій журналъ въ Италіи: она состоить изъ одного листа большого формата, который стоить всего пять сантимовь. Въ настоящій моменть она считается оффиціальнымъ органомъ министерства Ланцы и Селлы, торжество которыхъ она некоторымъ образомъ подготовила своими полемическими статьями. Opinione особенно уважается за умъренность своихъ взглядовъ и сужденій.

La gazzetta d'Italia, наоборотъ, читается почти исключительно вследствіе резкости и невоздержанности своего способа выраженія.

Преданная интересамъ партіи маркиза Гуальтеріо, графа Менабреа и Диньи, она преслідуетъ жестокими нападками нынішнее министерство. Но главный предметъ ен необузданной полемики составляють депутаты лівой стороны и газеты, служащія имъ органами. Она любить личности, съ жадностію бросаясь на свои жертвы, разоблачаетъ ихъ самыя тайныя діянія и, съ цілью увеличить число своихъ читателей, не пренебрегаетъ даже скандаломъ. Редакторъ ея, молодой человізть, Карло Панкраци, обладаетъ энергическимъ и чрезвычайно живымъ перомъ. Gazzetta d'Italia умітеть еще привлекать себіз подписчиковъ изобиліемъ разнаго рода свідіній, какими она, собирая ихъ по другимъ журналамъ, ежедневно наполняетъ свои длинные столбцы.

Но вполнъ оффиціальный, всеми признанный органъ тосканской партін есть la Nazione. Въ настоящее время ее издаеть депутать Джіузеппе Чивинини, одинъ изъ героевъ парламентской траги-комедіи. разыгравшейся у насъ прошлымъ лътомъ. Чивинини всегда принаддежаль къ партін демократовъ и одно время быль редакторомъ гаветы Il Diritto, которая сама себя называла демократической. Въ 1866 г. онъ оставилъ изданіе этой газеты и поступилъ на жалованье къ Риказоли, съ которымъ и не разставался, пока тотъ оставался министромъ. Подобно всемъ новообращеннымъ, онъ, чтобы скоре пріобръсти довъріе своихъ новыхъ друзей, счелъ себя обязаннымъ съ чрезмірной силой нападать на ихъ противниковъ. Послідніе, чтобъ отмстить ему, воспользовались безпорядками, возникшими по поводу операціи съ табакомъ, и распустили слухъ, будто онъ тоже находится въ числъ подкупленныхъ. Чивинини, оскорбленный несправедливымъ обвиненіемъ, обратился за удовдетвореніемъ въ судъ, который призналь его невиннымъ, но въ тоже время открыль многихъ другихъ дъйствительно виновныхъ. Чивинини былъ оставленъ въ поков, но возбужденное имъ дъло еще тянулось въ течени нъсколькихъ мъсяцевъ, пока наконецъ не окончилось постыднымъ процессомъ Лоббіи. Затьмъ, Чивинини, вставъ во главъ редакціи газеты la Nazione, замьниль собою депутата Бренну, который, будучи слишкомъ скомпрометтированъ въ глазахъ публики, ради интересовъ издателя газеты, принужденъ былъ сложить съ себя звание ся редактора. Чивинини-человъкъ съ общирнымъ образованіемъ; онъ пишетъ чрезвычайно бойко и въ сущности никогда не измъняетъ либеральнымъ началамъ. Вся бъда его въ томъ, что онъ слишкомъ упорно защищаетъ своихъ новихъ политическихъ друзей, причемъ не редко, ради ихъ, упускаетъ изъ виду свои политические принципы и ударяется въ полемику, гораздо болве остроумную, нежели убъдительную. Несомивнию также и то, что газета la Nazione, перейдя въ его руки, читается съ гораздо большимъ удовольствіемъ, нежели во времена Бренны, писателя скучнаго, монотоннаго и лишеннаго всякой оригинальности. La Nazione особенно уважается за живость и остроуміе статей, печатающихся у нея въ прибавленіи подъ заглавіємъ il Corriere за фантастической подписью Yorich, подъ которой скрывается адвокать Ферриньи.

Во Флоренціи, подъ редакціей Жакотте, издается на французскомъ языкѣ вечерняя правительственная газета l'Italie. Каждое новое министерство, становясь во главѣ управленія страны, непремѣнно спѣшить оказывать этой газетѣ покровительство, въ надеждѣ, что она своими статьями расположить въ его пользу умы французскихъ читателей. Но холодный и формальный тонъ этихъ статей слишкомъ ясно изобличаетъ ихъ оффиціальный характеръ для того, чтобъ публика всегда могла имъ вѣрить.

La Gazetta del Popolo di Firenze, не совсъмъ справедливо пользующаяся репутаціей правительственной, издается чиповникомъ военнаго министерства и офицеромъ на службъ въ армін, по имени Эдоардо Арбиба. Подобно Nazione и la Gazetta d'Italia, она считаетъ Ланцу и Селла недостаточно умъренными, вслъдствіе чего пророчить Италін

въ будущемъ много дурного.

Правительственной in partibus сдълалась недавно также и деможратическая газета il Diritto, вследствіе того, что ея редакторъ, депутать неугомонной лилипутской средней партіи, Чезаре Корренти, былъ призванъ управлять министерствомъ народнаго просвъщенія. Еслибъ Корренти не сделался министромъ, Diritto, требовавшая, чтобъ главой кабинета былъ избранъ сенаторъ графъ Понца ди Санъ-Мартино, непременно была бы оппозиціонной газетой. Теперь же онъ намфревается идти наперекоръ правительственнымъ интересамъ только въ томъ случав, если товарищи Корренти вдругъ вздумають не сотлашаться съ нимъ въ его взглядахъ и мненіяхъ. Впрочемъ, новый министръ народнаго просвъщенія обладаеть обширнымъ умомъ и образованіемъ. Что касается общихъ, отвлеченныхъ вопросовъ, то, трактуя о нихъ, газета il Diritto постоянно остается върна самой себъ и своему имени, то-есть, всегда открыто и искренно защищаетъ демократическія начала. Ее въ настоящее время издаеть другь министра Корренти, инженеръ Клементе Мараини съ помощью нъсколькихъ постоянныхъ сотрудниковъ и случайныхъ статей, которыя ему время отъ времени присылаетъ изъ Сісины Джіузеппе Саредо, профессоръ права въ тамошнемъ университетъ.

Къ числу издаваемыхъ во Флоренціи правительственныхъ газетъ принадлежитъ также La Gazetta Ufficiale del Regno, въ которой печатаются правительственные и парламентскіе акты. Кромѣ того она раза два-три въ годъ, въ особенныхъ, торжественныхъ случаяхъ возвышаетъ голосъ, съ цѣлью представить въ настоящемъ видѣ намѣренія правительства.

На столько правительственных газеть парламентская опнозиція располагаеть во Флоренціи только однимь органомь и то такимь, который сь трудомь влачить свои дни. Органь этоть носить названіе la Riforma, издается главнымь образомь на иждивеніи депутата Франческо Криспи и редактируется депутатомь Антоніо Олива. Подобномикроскопической партіи Криспи, которой она служить органомь, газета la Riforma придерживается монархическаго порядка вещей, имъя при этомь въ виду расчистить своему главному покровителю дорогу ко власти. Но въ вопросахь, касающихся иностранной политики, она сь особеннымь удовольствіемь вездь, гдь можеть, любить включать фразы, восхваляющія республиканскій образь правленія. Тонь газеты la Riforma чрезвычайно торжественный. Она любить щеголять реторикой, которою надвется прикрыть пустоту своихь статей, забывая, что намь въ настоящую минуту нужны вовсе не цвыты краснорьчія, а практическіе и дъльные совыть.

Затемъ въ Тосканъ нътъ болье ни одной газеты, которая заслу-

живала бы того, чтобы объ ней упомянули.

Въ верхней Италіи печатное слово и по сю пору имъетъ на умы гораздо болье вліянія, нежели въ остальныхъ частяхъ полуострова. Масса читающей публики тамъ несравненно многочисленнье.

Въ Туринъ издаются, «La Provincia», «La Gazetta Piemontese», «П Conte di Cavour», «La Gazetta di Torino» и «La Gazetta del Popolo».

La Provincia имъетъ характеръ чисто оффиціальный и преимущественно печатаетъ правительственные акты. Газета «il Conte di Cavour», какъ то свидътельствуетъ ея имя, старается поддерживать умфренную политику, примфръ которой показалъ великій пьемонтскій министръ. Объ эти газеты получають субсидін, въ благодарность за что ежедневно воспъвають правительству хвалебные гимны. Остальныя три газеты находятся на сторонъ оппозиціи, но оппозиціи мелочной, чисто мъстной, муниципальной. Съ перенесеніемъ столицы во Флоренцію, Туринъ сділался городомъ страшно раздражительнымъ, постоянно недовольнымъ всемъ, что совершается въ правительственномъ міръ. Все, что бы ни дълалось во Флоренціи, въ его глазахъзаслуживаетъ только порицанія, всякій министръ, если онъ не пьемонтецъ, или подавалъ голосъ за перенесеніе столицы, служитъ предметомъ самыхъ ѣдкихъ съ его стороны нападокъ. Туринъ всегда отличался преданностью къ Савойскому дому, но съ 1864 года превратился въ отчаяннаго демагога. Онъ, на зло Флоренціи, гдв нынвпребываеть король, восхваляеть Гарибальди, Мадзини и республиканскій порядокъ вещей. Но крики его болье громки, нежели искренни, и потому самому возбуждають мало къ себъ довърія. И дъйствительно, стоитъ только проживающему въ Туринъ двоюродному брату короля, принцу Кариньянскому, показаться на улиць, какъ мгновенно всъ-

снимаютъ передъ нимъ шляпы и привътствуютъ его почтительнымъ ноклономъ. Одного слуха о прівздів въ Туринъ короля достаточно, чтобы подвинуть весь городъ, который въ праздничномъ нарядъ спешитъ встретить его самымъ радушнымъ образомъ. Все традиціи и симпатін Пьемонта чисто монархическаго свойства и не могутъ быть въ одинъ день измѣнены, несмотря на усердныя подстрекательства оппозиціонных журналовъ и обманутых въ своихъ надеждахъ спекулянтовъ. Но съ другой стороны, журнальные толки принесли Турину свою долю пользы. Дъйствуя на его самолюбіе, они развивають въ немъ духъ независимости и побуждають къ самостоятельности. Въ доказательство приведемъ одинъ примѣръ. Туринъ готовился открыть у себя, въ 1872 году, международную выставку искусства и промышленности. Онъ ждалъ только окончательныхъ распоряженій изъ Флоренціи и суммъ, необходимыхъ для предварительныхъ работъ. Вдругъ со вступленіемъ въ министерство Ланцы и Селлы, одержимыхъ маніей экономіи, изъ государственнаго бюджета была вычеркнута сумма, предназначавшаяся для международной выставки, а сама выставка признана безполезной и ненужной. Туринъ, узнавъ объ этомъ, пришелъ въ страшное смятеніе, и разразился гивными криками. Но вдругъ другой туринскій король (l'altro re di Torino), какъ его шутливо называетъ Викторъ Эммануилъ, депутать Джіанбатиста Боттеро, редакторъ газеты del Popolo, напечаталь въ ней статью, въ которой доказываль, что выставка во всякомъ случав непремвино должна состояться и приглашалъ гражданъ къ подпискъ. Онъ первый съ истинно королевской щедростію пожертвоваль для этого сумму въ несколько тысячь лиръ. Его воззваніе и примітрь сильно подівиствовали на всіткь и международная выставка 1872 года дъйствительно состоится въ Туринъ, потому что Туринъ этого желаетъ и самъ платитъ за свое удовольствіе.

Не лишнее, чтобъ подобныя вещи почаще повторялись въ Италіи, гдв общество слишкомъ привыкло во всемъ полагаться на правительство. Оно съ непростительною непоследовательностію требуетъ себв безграничной свободы и въ тоже время безпрестанно призываетъ власть къ вмешательству въ свои самыя ничтожныя, почти семейныя, дёла.

Большое сходство съ Пьемонтомъ имфетъ другая, чрезвичайно отдаленная отъ него провинція Италіи, а именно Сицилія. Пьемонтъ съ графомъ Кавуромъ, Сицилія съ помощью Джувение Ла-Фарина въ одинаковой степени, если не съ одинаковымъ блескомъ, содъйствовали сліянію Италіи въ одно государство. Но теперь, когда великая идея національнаго единства восторжествовала, Сицилія и Пьемонтъ выказываютъ болье всъхъ другихъ итальянскихъ провинцій склонности къ отдъльному, самостоятельному существованію. Три выше-

упомянутыя оппозиціонныя газеты доказывають справедливость нашего замічанія, что касается Турнна. Въ Палермо правительственные органы «il Giornale Ufficiale di Sicilia» и «il Corrière Siciliano», равно также какъ и демократическая газета «Il Precursore» почти никімь не читаются, тогда какъ газета «La Regione», пропов'ядующая независимость и полную автономію, иміть громадное число подписчиковь. Партія, которой она служить органомь, съ каждымъ днемъ становится многочисленніе, хотя и не иміть особенной силы, Въ то время, какъ Пьемонть мстить правительству за перенесеніе столицы самостоятельнымь и независимымь образомь дітствій, Сицилія ограничиваеть свою дітельность громкими криками и безплодными жалобами.

Главный городъ Ломбардіи служить новымъ доказательствомъ того, чего можетъ достигнуть разумная дъятельность гражданъ, предоставленная самой себъ и обходящаяся безъ постояннаго вмъщательства въ ен дъла правительства. Миланъ, правда, находится въ условіяхь чрезвычайно благопріятныхь для развитія въ немъ самостоятельности. Онъ лежитъ въ центрв самой плодородной въ Италіи страны, откуда въ него со всёхъ сторонъ стекаются большія богатства. Но, независимо отъ этого, промышленная д'вятельность до того развита въ Миланъ, что, доставляя ея жителямъ все необходимое для существованія, еще даеть имъ средства удовлетворять свой вкусь въ роскоши и образованію. Нивъодномъ итальянскомъ городъ не печатають и не читають такъ много, какъ въ Миланв. Конечно, не все, что тамъ печатается, безукоризненно, и любопытство читающей публики нередко становится тамъ предметомъ эксплуатаціи для ловжихъ спекулянтовъ. Но, съ другой стороны, то, что почти каждый простолюдинъ считаетъ для себя возможнымъ и пріятнымъ истратить одинь, другой су на покупку журнала, уже служить доказательствомъ матеріальнаго и умственнаго благосостоянія страны.

Въ Миланъ печатаются слъдующія періодическія изданія политическаго содержанія: La Lombardia, La Perseveranza, Il Corriere di Milano, Il Pungolo, Il Secolo, Il Sole, La Gazetta di Milano, L'Unitá italiana, Il Gazzettino Rosa.

La Lombardia печатаетъ оффиціальные акты города Милана. Характеръ ея правительственный, вслъдствіе получаемой ею субсидіи. Вообще она представляетъ мало интереса.

La Perseveranza служить органомъ ломбардской правительственной партіи, поддерживаеть министровъ, которые нравятся той, и съ самаго основанія своего, въ 1859 г., всегда высказывала сильную антинатію къ Раттацци. Редакторъ ея, депутать Руджіеро Бонги, переводчикъ платоновыхъ діалоговъ, философъ и профессоръ латинскаго языка и литературы въ учено-литературной миланской академіи. Онъ

отличается обширнымъ образованіемъ, чрезвычайно гибкимъ, пріятнымъ умомъ, и бойкой аргументаціей, которая его неръдко вовлекаетъ въ софизмъ. Онъ иногда любитъ щеголять своею діалектическою способностью и доказывать вещи самыя необычайныя, единственно съцелью порисоваться своею довкостью. Его тонкія саркастическія выходки съ удовольствіемъ читаются даже противниками, противъ которыхъ онъ направлены. Бонги между прочимъ чрезвычайно любитъ проводить параллели между нашими и англійскими учрежденіями, ноэто вовсе не потому, чтобы считаль возможнымь и полезнымь цёликомъ перенести ихъ на итальянскую почву, а единственно потому, что имъетъ пристрастіе ко всякаго рода параллелямъ, сравненіямъ, противоположностямъ. Вокругъ этой чрезвычайно замѣчательной личности, которой впрочемъ гораздо приличнъе название артиста, нежели политика, группируется цълая плеяда даровитыхъ и образованныхъ сотрудниковъ, не мало содъйствующихъ успъху, какой имъетъ въ Италіи Perseveranza. Несмотря на всю преувеличенную умъренность ея политическихъ воззрвній, я не колеблясь указываю на эту газету, какъ на лучшую изъ всъхъ издающихся въ Италіи.

Съ недавнихъ поръ въ Миланъ, рядомъ съ газетой Perseveranza, появилось новое періодическое изданіе Il Corrière di Milano, которое, будучи одинаковаго политическаго оттънка съ ней, однако высказываетъ иногда болье либеральныя стремленія. Редакторъ Corrière, еврей Эмиліо Тревесъ, человъкъ съ горячимъ сердцемъ и предпріимчивымъ умомъ, оказалъ большія услуги народному образованію изданіемъ въ Миланъ цълаго ряда книгъ подъ однимъ общимъ названіемъ Полезной библіотеки (Biblioteca utile). Il Corrière di Milano прекрасно издается, печатаетъ многочисленныя корреспонденціи, разнообразныя извъстія и весьма интересныя прибавленія чисто литературнаго содержанія.

Если Perseveranza считается оффиціальнымъ органомъ правительственной аристократіи, то газета Il Pungolo должна по справедливости быть названа оффиціальнымъ органомъ правительственной буржуазіи въ Ломбардіи. Она издается очень популярно и успъхъ ея заключается преимущественно въ городскихъ новостяхъ. Каждый порядочный гражданинъ судитъ о политическихъ вопросахъ и ближайшихъ къ нему городскихъ интересахъ согласно съ миѣніемъ, высказаннымъ въ Pungolo, редакторъ которой, умный и даровитый критикъ. Леоне Фортисъ, пользуется также извѣстностью драматическаго писателя.

Другой драматургъ, пишущій преимущественно эффектныя драмых для народа, Антоніо Скальвини, издаетъ газету *il Secolo*. Если *Pun-golo* служитъ органомъ правительственной буржуззіи, то эта послъдням

I I merchange by Land, and the many the state of the stat

тазета имветъ цвлью поддерживать интересы демократической бур-

Демократическая газета *Il Sole* нѣкогда издавалась въ большихъ размѣрахъ. Но дѣла ея пошли дурно, она превратилась въ листокъ маленькаго формата и теперь служитъ преимущественно интересамъ купеческой части народонаселенія. Находясь подъ непосредственнимъ вліяніемъ депутата лѣвой стороны, Гаэтано Семенца, она по прежнему сохраняетъ свой демократическій характеръ.

La gazetta di Milano занимаетъ въ демократической прессв то самое мъсто, которое La gazetta d'Italia занимаетъ въ правительственной. Ее издаетъ Рафаеле Санцоньо, который недавно быль избранъ въ депутаты. Когда Ломбардія находилась подъ игомъ Австріи, La gazetta di Milano составляла оффиціальный органъ ломбардо-венеціянскаго королевства. Въ 1859 г. она поспъщила снять съ своего заглавнаго листа изображение двуглаваго орла и начала понемногу либеральничать, сначала осторожно, а потомъ, видя что ей это идетъ въ прокъ, все сильнъе и сильнъе и наконецъ дошла до такой смълости, что стала почти съ яростью нападать на всёхъ приверженцевъ умъренной партіи. Она взяла на себя между прочимъ защиту нашихъ двухъ упорнъйшихъ федералистовъ, Карло Каттанео, умершаго въ прошломъ году, и Джіузеппе Феррари. La gazetta di Milano coставляеть не только правительственную, но и частную оппозицію и избрала главнымъ предметомъ своихъ нападокъ газету la Perseveranza. Въ ея распоряжении находится молодой и даровитый авторъ полемическихъ статей, Феличе Каваллотти.

L'Unità Italiana есть самый старинный органъ мадзиніевской партіи. Во главь ся стоять Мауриціо Квадріо и Бруско Оннись, крайніе республиканцы одинаковаго образа мыслей съ Мадзини, и потому, желая видьть Италію республикой, они въ тоже время стоять за единство и отвергають федерацію. L'Unità Italiana отличается нетерпимостью ко всьмъ мньніямъ, хоть сколько-нибудь противорьчащимъ догматамъ мадзиніевскаго ученія. Тонъ ся чрезвычайно смъль и рызовъ, но часто утомляеть своимъ однообразіемъ, такъ какъ она постоянно бьеть на одну и туже любимую свою республиканскую тему. L'Unità Italiana находить себъ отголосокъ въ нѣкоторыхъ другихъ мадзинистскихъ газетахъ Италіи. Таковы: Il Dovere, который издается въ Генув, Il Presente—въ Пармъ, L'Amico del Popolo—въ Болоньв, il Democratico—въ Форли, Il Popolo d'Italia — въ Неаполъ и многія другія менъе важныя.

Для полноты сведеній намъ следуєть также упомянуть о періодическомъ изданіи, котороє носить названіе Gazettino Rosa. Подъ этимъ милымъ граціознымъ заглавіємъ издается въ Милане листокъ, наполненный всякаго рода бранью, оскорбленіями и клеветами. Редакторы этого листка, люди пользующеся весьма незавидной репутаціей, ни передъ чёмъ не останавливаются, безъ вазрѣнія совѣсти проникають въ семейныя тайны, разоблачають ихъ и позволяють себѣ самыя неприличныя выходки. Gazettino Rosa быль источникомъ всѣхъ печальныхъ скандаловъ, какими ознаменовался у насъ прощлый 1869 годъ. И несмотра на все это, безсовѣстный листокъ процвѣтаетъ, публика, жадная ко всякаго рода скандаламъ, его постоянно читаетъ и поддерживаетъ. П Ficcanaso—въ Туринъ, la Cronaco Turchina въ Венеціи, l'Asino — во Флоренціи идутъ по слъдамъ Gazettino Rosa, но такъ какъ они все-таки нѣсколько скромнѣе и сдержаннѣе, то и имѣютъ менѣе усцѣха.

Венеція тоже им'веть н'всколько политическихь періодическихь изданій. Наибольшаго вниманія заслуживають: La gazetta di Venezia, Il Tempo, Il Rinnovamento, la Stampa.

Во время австрійскаго владычества La gazetta di Venezia, въ качестві оффиціальнаго органа, тоже носила на своемъ заглавномъ листі изображеніе двуглаваго орла. Въ настоящее время она поддерживаетъ интересы итальянскаго правительства, которое на свой счетъ содержить ея флорентинскаго корреспондента и, кромі того, не оставляеть ее и разнаго рода другими милостими. Въ качестві оффиціальнаго органа La gazetta di Venezia отличалась богатствомъ корреспонденцій, которыми и по сю пору по привычкі продолжаеть наполнять свои столбцы. Во главі ея стоить адвокать Париде Цаїотти.

11 Тетро первоначально издавался въ Тріесть, но съ присоединеніемъ Венеціянской области къ Итальянскому королевству, редакція газеты была переведена въ Венецію, вслъдствіе преслъдованій, какимъ подвергался со стороны австрійскаго правительства ен издатель Антонацъ.

Редакторъ газеты *il Rinnovamento*, Карло Пизани, пользуется репутаціей хорошаго публициста. Онъ одно время писаль въ туринской *Gazzetta del Popolo* статьи, въ которыхъ поддерживалъ политику Кавура, стараясь сдёлать ее какъ какъ можно болѣе популярной. Теперь онъ по прежнему ратуетъ за правительство и во главѣ каждаго нумера своей газеты приводитъ слѣдующія слова Массимо д'Азеліо: «Не находите ли вы весьма знаменательнымъ явленіе, что нынѣ ни одинъ честный человѣкъ не обращаетъ вниманія на то, что о немъ говорятъ газеты»? Но при этомъ должно полагать, что почтенный редакторъ *Rinnovamento* дѣдаетъ исключеніе для своего изданія и надѣется, что публика вѣроятно тоже раздѣдяетъ его взглядъ.

Другая газета, издаваемая въ правительственномъ духѣ, La Stampa, отличается простотой и популярностью своихъ статей, а также богатствомъ сообщаемыхъ ею свъдъній.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что Венеція, последній городъ, при-

соединившійся къ Итальянскому королевству, подаетъ всей стран'в прим'връ довольства и ум'вренности въ своихъ политическихъ требованияхъ.

Въ Генув издаются три газеты. La Gazzetta di Genova, оффиціальный органъ, печатаетъ у себя преимущественно акты, касающіеся управленія Генуэзской провинціи. Il Corriere Mercantile тоже поддерживаетъ правительство вслъдствіе покровительства, какое то оказываетъ національному банку. На столбцахъ этой газеты часто появляются финансовыя статьи, паписанныя съ большимъ тактомъ и внаніемъ дъла. Редакторъ ея синьоръ Папа.

Но генуэзская публика обращаеть мало вниманія на эти двів гаветы и почти исключительно читаеть только Il Movimento, небольшой листокь, въ которомъ, подобно французскому Journal des Débats, замітны два совершенно противоположные оттівнка, правительственный и демократическій, гарибальдійскій. Второй сообщаеть газетів нашъ весьма любимый поэть и романисть Антонъ-Джіуліо Баррили.

Болонья имъетъ три газеты: *Il Monitore*, *La Gazzetta delle Romagne*, *Il Corriere dell'Emilia*. Всъ онъ проникнуты правительственнымъ духомъ. Кромъ того, здъсь ежегодно появляются и умираютъ многочисленные демократические листви, отличающиеся крайностью своихъ взглядовъ и мнъній.

Въ Анконъ издаются: Il Corrière delle Marche правительственная и La Tribuna—демократическая газета.

Затьмъ до самаго Неаполя не встръчается ни одного періодическаго изданія, которое заслуживало бы вниманія. Въ Неаполь же, кромь газеты П Popolo d'Italia, органа мадзиніевской партіи, ежедневно нздаются еще: La Patria, Il Giornale di Napoli, и П piccolo Giornale di Napole, всв три усердио служащія правительственнымъ интересамъ. Il Pungolo и l'Independente не имъютъ никакого опредъленнаго направленія, но по временамъ высказывають некоторую склонность къ демократизму. Roma и L'Italia служать органами неаполитанскимь депутатамъ лъвой сторони, несочувствующимъ республиканскимъ идеяму. Изъ этихъ періодическихъ изданій лучше всъхъ издается Il Giornale di Napoli, во главъ редакцін котораго находятся два брата, Еженіо и Еваристо Кіарадіа, чрезвычайно образованине и даровитые венеціянцы, вполнъ понимающие важное значение періодической прессы. Ихъ критическія статьи отличаются своею логическою посл'ядовательностью и нервдко блещуть остроуміемъ. Какъ-бы въ прибавленіе къ большому Giornale di Napoli издается Il Piccolo (маленькій), который проникнуть тымь же правительственнымь духомь, но печатаемыя въ немъ статьи гораздо проще и популярние. Редакторъ его отставной офицеръ, молодой неаполитанецъ Рокко де'Зерби. Il Pungolo издается депутатомъ Коминъ, который принадлежить къ партіи уміренныхъ

демократовъ. L'Independente составляетъ собственность извъстнаго францувскаго романиста Александра Дюма-отца, который основалъ его въ Неаполъ въ 1860 году подъ руководствомъ Гарибальди. Последній горячо рекомендоваль его своему другу-народу. Но въ теченіи десяти льтъ, протекшихъ съ 1860 по 1870 г. Дюма забылъ, какимъ образомъ возникла его газета и нъсколько измънилъ направленіе, какое сначала нам'вревался ей дать. Independente, печатая въ прибавленіи переводы романовъ Дюма или предлагая ихъ въ видъ премін подписчикамъ, нашелъ себѣ большое количество читателей между офицерами, сержантами, капралами и солдатами королевской армін, всл'ядствіе чего нер'ядко пом'ящаль у себя статьи, которыя гораздо болье служили интересамъ правительства, нежели партіи гарибальдійцевъ. Но, несмотря на это, у Дюма недавно хватило мужества напечатать воззвание къ Джіузеппе Гарибальди, въ которомъ онъ приглашалъ своего друга и товарища вторично рекомендовать народу издаваемую имъ газету. Насколько извъстно, капрерскій отшельникъ ничего не отвъчалъ на это воззвание.

Газеть *Roma* даеть направление депутать львой стороны Ладзаро. *Italia* была основана и довольно долго издавалась другимь депутатомъ львой стороны, бывшимъ министромъ и заслуженнымъ критикомъ Франческо Де-Санктисъ. Но нынъ, покинутая имъ, она съ трудомъ влачить свое существование и ей угрожаетъ близкій конецъ.

Кром'в встхъ вышечномянутыхъ періодическихъ изданій, въ Италіи существуеть еще множество другихъ политическихъ газетъ и листковъ. Каждый маленькій провинціальный городъ непремінно иміветь свой органъ. Такое количество журналовъ обусловливается у насъ количествомъ центровъ, изъ которыхъ каждый, помня свою прошедшую славу, несмотря на свое сліяніе съ королевствомъ Итальянскимъ, всетаки стремится по возможности сохранить свою независимость и автономію. Отъ этого происходить, что ни одно итальянское періодическое изданіе, несмотря на уміренность своей подписной ціны, никогда не успъваетъ пріобрътать такого количества подписчиковъ, которое, достигая нескольких десятков тысячь, вполне обезпечиваеть матеріальное благосостояніе подобнаго рода большихъ изданій во Франціи, Англіп и Германіи. Въ Италіи только туринская Gazzetta del Popolo и миланскій Pungolo насчитывають у себя болье десяти тысячь подписчиковъ. Другія наиболье распространенныя изданія им вють ихъ не болве пяти тысячь. Самая лучшая изъ итальянскихъ газеть, La Perseveranza расходится всего въ числъ трехъ тысячь экземиляровъ.

При такомъ положеніи вещей каждый политическій журналь или газета, чтобы существовать, непремѣнно должны искать себѣ опоры въ той или другой политической партіи. Вслѣдствіе этого, изъ двух-

сотъ издающихся въ Италіи газетъ врядъ-ли найдется одна, которая можеть быть вполн'в названа независимой. Впрочемъ такое явление отчасти объясняется еще и другой причиной. Южные народы вообще склонны къ извъстнаго рода идолопоклонству. Видимый, осязаемый предметъ, которому они могли бы поклоняться, или на который могли . бы изливать свою ненависть, составляеть для нихъ почти насущную потребность. Любовь къ олицетворенію у насъ врожденная. Итальянецъ, если онъ республиканецъ, то непремънно мадзинистъ, если волонтеръ — то гарибальдіецъ; приверженецъ правительства, неизбъжно становится сторонникомъ того или другого министерства. Поэтому у насъ въ Италіи почти столько же политическихъ партій, сколько д'ятелей, составившихъ себ'я сколько-нибудь громкое имя въ политикъ. Еслибъ какан-нибудь газета захотъла здъсь всъмъ и каждому безъ разбора говорить истину, она осталась бы вовсе безъ читателей. Чтобы не быть гласомъ вопіющаго въ пустынь, она непремънно должна сдълаться орудіемъ страстей той или другой партіи. Вся итальянская исторія полна примірами, подтверждающими эту uctunymaterage und part in the property of the property of an acre. Here D. G.

## КРИТИКА МОИХЪ КРИТИКОВЪ.

Съ искреннею благодарностью принялъ я отъ Академіи наукъ приговоръ ея, признавшій, что мое изслідованіе о происхожденіи русскихь былинъ им'єсть нікоторое значеніе не только для нашей публики, но и для ученыхъ, и для науки. Теперь, когда діло уже кончено, я признаюсь, что не совсімь быль увірень въ томь, что Академія сочувственно взглянеть на мои объясненія и выводы: у меня было уже передъ глазами нісколько приміровь того, какъ недовірчиво и даже непріязненно относились къ моему труду нікоторые изъ числа нашихъ ученыхъ. Тімь поразительніве и дороже было для меня извівстіе, что не только Академія наукъ нашла нікоторое значеніе въ моемь изслідованіи, но что даже премія за него присуждена мнів ею едва-ли не единогласно.

И вотъ, именно этотъ приговоръ Академіи налагаетъ на меня обязанность еще разъ обратиться къ моему труду и просмотръть его самымъ строгимъ образомъ, во всъхъ подробностяхъ, и всего болье, въ главныхъ его основаніяхъ. Если мнѣ удастся издать въ свътъ мое изслъдованіе отдъльной книгой, я конечно не премину сдълать въ

немъ тв измвненія, поправки или дополненія, которыя могутъ оказаться необходимыми и могутъ уменьшить несовершенства, безъ сомнвнія въ немъ заключающіяся. Но въ то же время я считаю обязанностью разсмотрвть и возраженія моихъ критиковъ. Почти уже два года прошло съ твхъ поръ, какъ напечатано мое изследованіе\*): ввроятно мнв не дождаться другихъ критикъ, кромв твхъ, которыя до сихъ поръ появились, а не отвечать на нихъ мнв кажется невозможнимъ. Я совершенно несогласенъ съ большинствомъ того, что висказано противъ моихъ взглядовъ и выводовъ, и въ настоящее время, могу иное, быть можетъ выраженное у меня не съ достаточною натлядностью, объяснить обстоятельные или подробные, а иное подкрыпить новыми доводами.

## I.

Однимъ изъ самыхъ солидныхъ и серьезныхъ для меня оппонентовъ могъ быть профессоръ Буслаевъ. Его обширныя знанія по тому предмету, который послужиль мнв задачею, долгая опытность въ обращенін съ народно эпическимъ матеріаломъ, множество большихъ и малыхъ очень замъчательныхъ сочиненій по части эпическаго народнаго творчества, наконецъ слава превосходнаго филолога — все это двлало для меня изъ профессора Буслаева-противника вполнъ опаснаго. Но именно по соединенію въ немъ перечисленныхъ выше качествъ я всего болбе желалъ, чтобъ моимъ критикомъ сдълался этотъ учений: мой взглядъ на былины заключалъ въ себъ нъчто новое, и я быль твердо убъждень, что если правда не на моей сторонь, то пусть же все ложное и слабое такъ сразу и погибнетъ подъ ударами науки, знанія, глубокихъ соображеній и могучей сплы; но за то, если правъ я, тогда въ самомъ настоящемъ свътъ выступить значение высказанныхъ мною положеній. Такимъ образомъ, самое искреннее мое желаніе было исполнено, когда въ числ'є двухъ рецензентовъ, приглашенныхъ Академіею наукъ для разбора моего сочиненія, однимъ оказался профессоръ Буслаевъ.

Я съ величайшимъ нетеривніемъ ожидаль его рецензін, ожидаль отъ нея горы пользы и поученія для себя. Но, прочитавъ ее, я былъ удивленъ только однимъ: какимъ образомъ послъ всего, что профессоръ Бусласвъ нашелъ въ моемъ изслъдованін, онъ могъ еще предложить Академін наукъ, чтобъ она присудила мив почетный свой отзывъ. Почти нътъ ни единой страницы въ критикъ профессора Бус-

<sup>\*)</sup> См. «Происхожденіе русских былинь», В. В. Стасова, въ «В'єсти. Евр.» 1868 г. янв., февр., марть, апр., май, іюнь и іюль.

лаева, гдъ бы не было говорено о моей непозволительной точкъ зръжнія на факты и такомъ же способі обращенія съ ними, о монхъ пріемахъ, не относящихся къ серьезной наукъ, о моемъ насильственномъ приравниванія былинъ къ иностраннымъ оригиналамъ, объ уклоненіи отъ открытія дъйствительнаго сродства между тъмп и другими, о затеранін мною того «кое-что», которое безъ сомнівнія есть между былинами и восточными сказаніями, о монув нятяжкахв, о монув ухишренныхъ натяжкахъ, о моей методъ храбрыхъ натяжевъ, о моемъ навязываніи былинамъ безсмысленности, пошлыхъ урізокъ и недомолвокъ, о капризной случайности монхъ болве или менве остроумныхъ сравненій, о монхъ мпогочисленныхъ запутанностяхъ, и т. д. Неужели во всемъ подобномъ можетъ быть капля чего-нибудь хорошаго? На мон глаза, тутъ собралась груда такихъ фактовъ, гдъ нътъ ровно ничего ни почтепнаго, ни почетнаго: какой же почетный отзывъ можно давать за такіе противунаучные ужасы, за такія вопіющія беззаконія? Не почетнаго отзыва, а самаго решительнаго осуждения и самаго строгаго порицанія заслуживають они, и, конечно, обязанность Академіи наукъ состояла именно въ томъ, чтобъ еще съ большею рышительностію, чемъ ен рецензенть, дать отпоръ нехорошимъ вещамъ, имъжощимъ претензію проникнуть въ святилище науки: въдь Академія должна быть самымъ върнымъ стражемъ этой послъдней. Правда, профессоръ Буслаевъ предлагалъ дать мив почетный отзывъ--за «новость взгляда» и за «обширный матеріаль»; но, безъ сомненія, такіе мотивы не могутъ имъть ровно никакого значенія для Академіи наукъ, и «новость взгляда», -- никуда пегодящагося, и «обширность матеріала», употребленнаго во зло или искаженнаго, все это не достоинства, а пороки, требующіе кары. Награды туть немыслимы, и, еслибы, какимъ-нибудь чудомъ, по какой-то невообразимой оплошности, Академія присудила что-нибудь за вещь негодную, всякому автору, сколько-пибудь размышляющему п сознающему свое достоинство, слъдовало бы отказаться отъ столь странной награды.

Такимъ образомъ, рецензія профессора Буслаева прежде всего показалась мнъ крайне изумительною по своей непослъдовательности: концы съ копцами въ ней не сходились.

Потомъ мив стало жалко профессора Буслаева, видя, какъ онъ въ своей рецензіи совершаеть ньсколько эволюцій, въ которыхъ ньтъ ничего хорошаго. Такъ, наприм., при первомъ же чтеніи его рецензіи, раньше всего остального, я замьтиль, съ величайшимъ сожальніемъ, что, несмотря на всегдашиюю свою осторожность и крайнюю добросовыстность въ ученомъ дълъ, профессоръ Буслаевъ (на этотъ разъжопечно по нечаянности и торопливости) приписалъ мив ньсколько такихъ вещей, которыхъ у меня вовсе нътъ. Достаточно будетъ привести два слъдующіе примъра:

1) Проф. Буслаевъ говоритъ: «Авторъ полагаетъ, что характерныя числа, т. е. 3, 7, 9, 30, 40, 41, вошли въ наши былины тоже изъ татарскихъ пъсенъ». Но именно тъ самыя страницы моего изслъдованія, на которыя онъ ссылается (XI, 309-314) говорять совсвив другое. Онъ говорять, что я старался показать разницу между числами, имъющими характеръ монголо-тюркскій, —и числами, имъющими характеръ арійскій. Такимъ образомъ, наприм., я говорилъ, что числа: 3, 12. 30-имъютъ характеръ арійскій, и сильно распространены въ поэзін племенъ арійскихъ, какъ числа священныя; а если встрічаются у монголо-тюрковъ, то въроятно получены ими отъ арійцевъ. Напротивъ, числа: 9 и 40-им'єють характерь монголо-тюркскій, и сильно распространены въ поэзіи этихъ племень, какь числа священныя. На основаніи этого различія, я указываль на то, что въ большинствъ случаевъ число 40 обозначаетъ въ нашихъ былинахъ всякую силу и всякое множество-вражескія, а число 30-силу и множество туземныя, русскія. Вотъ что у меня было сказано, и вотъ что изъ этого сдівлалъ профессоръ Буслаевъ! дана и дине доприни далай да

2) Мой критикъ утверждаетъ, будто я «отказываю нашимъ былинамъ во всякомъ сходствъ съ пъснями другихъ славянскихъ народовъ, ссылаясь въ особенности на эпосъ сербскій». Но въдь это тоже чиствишая клевета. Даже и всякій вообще читатель можеть уб'вдиться въ этомъ, если взглянетъ на три мъста моего изслъдованія. Въ одномъ у меня сказано: «Нельзя оспаривать пользы изученія нашихъ былинъ сравнительно съ литовскими, чешскими или сербскими пъснями... Но все-таки, въ концѣ концовъ, мы добываемъ здѣсь толькотъ черты родства и сходства, которыя всегда существують между братьями и сестрами».... 1) Въ другомъ мѣстѣ у меня указано на торжество нашей былины о Ставръ и переодътой его женъ-съ пъснями и сказками разныхъ народовъ, въ томъ числѣ сербовъ и болгаръ 2) Наконецъ въ третьемъ мъстъ у меня напечатано: «Богатырскія пъсни болгаръ, сербовъ и другихъ славянскихъ илеменъ совершенно другого характера, чемъ наши былины. Физіономія богатырей, эпическія и бытовыя подробности разсказа, обстановка, эпическій тонъ и повороть — все здысь другое, и если иногда оказывается сходство въ отдъльныхъ мотивахъ, то иричину того мы объяснили уже выше» 3). Уже эти три мъста кажется довольно объясняютъ мои мысли: сродствомежду теми и другими произведеними — несомненно, но физіономія, внешняя обстановка и т. д., разныя. Но этимъ я не ограничился. Считал, что моя мысль можеть быть высказана съ большею по-

<sup>1)</sup> Вступленіе во ІІ-й части, стр. 638.

<sup>2)</sup> Вторая часть, IV, 689.

<sup>3)</sup> Третья часть, XIV, 343.

дробностію, я, представляя въ Академію наувъ свое изследованіс, прибавиль къ последнему месту следующее рукописное добавление (бывшее в руках проф. Буслаева): «Когда начнешь вглядываться въ главнъйшія поэтическія созданія прочихъ славянскихъ племенъ, и станешь сравнивать ихъ съ нашими былинами, то скоро увидишь, что между теми и другими почти совершенно такая разница, какъ между «Словомъ о Полкъ Игоревъ» и былинами. Въ большинствъ сербскихъ, болгарскихъ, чешскихъ героическихъ пъсенъ присутствуеть тоть - же самый сильный, могучій, поразительный по красоть и поэзіи элементь самостоятельности и народности, котораго нътъ въ былинахъ. Онъ далеко держатся отъ идеальности и без-. цвътности, и какъ всякое истинно-народное создание, съ любовью постоянно стремятся къ самой могучей, неодолимой и неподкупной реальности. Эти пъсни любятъ свой край, свою землю, свою природу, съ горячей симнатией останавливаются, при каждомъ случав, на ея живописани, и тутъ же никогда не ограничиваются твми стереотииными, постоянно одинакими, повторяющимися выраженіями, которыя одни только и попадаются въ былинахъ. Песни сербскія, болгарскія и чешскія поминутно говорять о горахь, лугахь, веснь, льть, пышныхъ поляхъ, усвянныхъ цветами, или о льде и снеге своей родины: поминають стада овець, барановь, козловь, рисують ичель въ лвсахъ, рисуютъ деревни и деревенскую жизнь, съ ен занятіями, праздниками и удовольствіями, земледівльческія работы, снопы ржи, телівги, лады, избы, дворы, — наконецъ и города. Двиствующія лица являются не какими-то небывалыми, идеальными богатырями, а людьми какъ всв люди, и притомъ, какъ того требуетъ древняя дъйствительность сербская, болгарская и чешская — земледельцами, пастухами, виноградарями, въ кожухахъ, онучахъ, тулупахъ и шапкахъ. Приходить время для действія, внёшнія обстоятельства вызывають на дёятельность — и вотъ не-идеальный герой сербскій, болгарскій или чешскій покидаеть свою избу и деревню, схватываеть саблю, или мечьбоевой молотъ или ценъ, и идетъ на подвиги; здесь ему иногда случается совершать дела сверхъестественныя, иной разъ даже при участи помощи сверхъестественной, но этотъ фантастический элементъ нисколько не препятствуетъ глубокой правдъ бытовой и народной, какъ въ общемъ тонъ, такъ и въ частныхъ подробностяхъ. Върованія въ виль (у сербовъ и болгаръ), въ боговъ, которыхъ надо кормить подъ-вечеръ, а утромъ надо передъ ними кланяться (у чеховъ), также сохранились въ этихъ маленькихъ поэмахъ во всей неприкосновенности, и поэтому темъ страниве видеть, какъ мало находится подобныхъ-же подробностей въ нашихъ былинахъ: а эти подробности, безъ сомнинія существовали-бы въ нашихъ богатырскихъ пресняхь, еслибь оне были столько же самостоятельны, какъ тв. Но

этого нътъ, русскимъ пришлось не передавать изъ роду въ родъдревнія свои п'ясни, а перелагать на русскіе нравы и на русскій ладъ поэтпческія созданія иноземныя. Огромную разницу между сербскими, болгарскими и чешскими богатырскими пъснями съ одной стороны, и русскими былинами съ другой стороны, составляетъ психологический элементь, котораго такъ много въ нервомъ, и такъ маловъ нашихъ былинахъ. Нельзя довольно наслаждаться описаніями душевныхъ движеній и річей, которыя мы такъ часто встрічаемъ у Марка Кралевича, у Милоша, у Стояна, и другихъ героевъ сербскихъ и болгарскихъ, у Забоя, Славоя, Честмира и т. д. въ древивищихъ прснях Краледворской рукописи,--и нельзя въ тоже время не удивляться, до какой степени скудно все подобное въ нашихъ былинахъ. Что же касается тёхъ песень, где мотивы обще, запиствованные отъ другихъ народностей, невозможно не видъть огромной во всъхъотношеніяхъ разницы, существующей между обработкой нашей — и обработкой другихъ славянскихъ племенъ. Кажется нельзя сомивваться, что въ сербской пъснъ о Марки Кралевичи и разбойники. Муст излагается тотъ самый мотивъ, который у насъ изложенъ въ эпизодь Ильи Муромца съ Соловьемь Разбойникомь; Добрыня съ Мариной и Змъемъ Горынищемъ-это тотъ-же самый разсказъ, что сербскій разсказь о Маркь Кралевичь, вдовь никопской и арапинь; молодость Ильи, прінсканіе имъ коня, помощь каликъ-это тоже самое, что молодость Марка Кралевича, прінсканіе коня н помощь виль; исторія Предрага и Ненада — это н'есколько изм'ененная исторія Рустема и Сограба, а значить Уруслана Залазаревича и Ильи Муромиа, и т. д. Но сербскія пісни сділали туть именно то, что приписывается нашимъ былинамъ, и чего, однакоже, на самомъ дълъ онъ не сдълали: сербскія былины взяли чужой, восточный матеріаль и обработали его совершенно самостоятельно, самобытно». — Все это у меня написано, все это читалъ профессоръ Буслаевъ: послъ того, какимъ образомъ онъ нашелъ возможнимъ объяснять Академін наукъ, что я отказываю нашимъ былинамъ во всякомъ сродствъ съ пъснями другихъ славянскихъ племенъ, и что при этомъ я въ особенности ссылаюсь на сербскій эпось-того я уже рышительно не знаю.

Затъмъ, если мнъ очень жаль тъхъ неправдъ, которыя тутъ пущены, совершенно понапраспу, въ ходъ про меня, то столько же мнъ жаль тъхъ упрековъ, которыми въ разныхъ мъстахъ своего разбораметнулъ въ меня мой оппонентъ. Этп упреки касаются трехъ ноэмът русской—«Слово о полку Игоревъ», финской—«Калевала» и апгло-саконской—«Беобульфъ». По увъренію профессора Буслаева, я выказаль относительно всъхъ трехъ значительное незнаніе и обратился съними вовсе не такъ, какъ бы слъдовало. Но я, со своей стороны, смъю увърить многоуважаемаго московскаго профессора, что опъ на

этотъ разъ хлопоталъ совершенно понапрасну и, во всехъ отношенияхъ, мы оба съ нимъ могли-бы обойтись безъ его педагогическихъ внушеній. Мон доказательства следующія. Представляя свое изследованіе Академін наукъ, я, между прочими рукописными вставками къ печатному тексту, сделаль и следующую вставку на счеть «Слова о полку Иноревт»:... «Одинмъ изъ самыхъ убъдительныхъ и наглядныхъ дожазательствъ тому, какая огромная разница существуетъ между поэтическими произведеніями собственно русскими-и заимствованными, но покрытыми легкимъ слоемъ вившияго національнаго колорита, можетъ и должно служить сравненіе, съ нашими былинами, «Слова о полку Игоревъ». Еслибъ билины на самомъ дъль били созданіями во всьхъ отнощенияхъ чисто-національными, то безъ сомнёния имели-бы огромнъйшее и бросающееся въ глаза сходство съ этимъ глубокорусскимъ народнымъ созданіемъ поэзіи. Но такого сходства при сличенін не открывается, и, напротивъ, поразительно бросаются въ глаза безчисленныя точки самаго коренного несходства, столько-же въ основномъ скелетъ, сколько и во всъхъ отдъльныхъ подробностяхъ. «Слово о полку Игоревъ» заключаетъ въ себъ именно все то, чего нътъ въ нашихъ былинахъ, и отсутствие чего казалось намъ столько страннымъ и необъяснимымъ въ этихъ пъсняхъ, будто бы вполнъ русскихъ. Въ «Словъ» мы встръчаемъ уже не тусклые и пдеально-блъдные очерки народныхъ лицъ и мъстности: напротивъ, здъсь идеальнаго и общаго натъ уже ровно ничего; везда чувствуемъ событія дайствительно реальныя, историческія, везді встрічаемь образы живые, дышащіе атмосферой древней Руси, везд'є пибемъ передъ глазами картины действительной русской местности, русской обстановки, разнообразнайшихъ предметовъ бытовыхъ, -- наконецъ эпическій складъ, не имфющій уже въ себф ипчего чужого, заимствованнаго, и переносящій наше чувство и воображеніе въ среду древне-русской жизни, понятій и втрованій. Поэма описываеть уже не какого-то совершенно безцевтнаго, незначущаго, призрачнаго князя Владиміра, запятаго лишь пирами и охотой, пугающагося на каждомъ шагу всего, что ни случится, и всего менье помышляющаго о своей земль и народь, -а князей, занятыхъ действительнымъ деломъ и жизнью, полныхъ мысли и чувства, имъющихъ опредъленный характеръ и обликъ, и совершающихъ дъйствія, которыхъ мы не можемъ не приписывать имъ. Эти князья, при нашествін половецкомъ, не пугаются, а чувствуютъ гивы, негодованіе; они, эти «буй-туры», кипять жаждою помъряться со врагомъ и прогнать его, и при этомъ вспоминаютъ «звонъ дъдовской славы», помышляють объ окружающей ихъ междоусобиць и жрамоль. Жена одного изъ нихъ, Ярославна, уже ничуть не похожа на фантастическихъ и безпрытныхъ женщинъ, встрычающихся везды въ былинахъ: нътъ, это женщина дъйствительно древне-русская, состав-

ленная изъ мяса и костей, наполненная русскимъ духомъ, дышащая русскимъ понятіемъ и чувствомъ, и потому, напечатавнающаяся какъвърная и яркая картина, неизгладимо въ памяти, -- наконецъ способная сильно интересовать насъ, въ противоположность нисколько не интереснымъ и сказочнымъ героинямъ былинъ. Читая описанія «Слова о полку Игоревъ. мы точно также видимъ передъ собою древнерусскія містности: равнины, луга простирающіяся до ріжь, кусты и деревья, — птицъ и звърей древней южной Руси (уже не львовъ и слоновъ былинъ), -- наши туманы и т. д. Обращаясь къ бытовымъ подробностямъ, видимъ земледъльчество жителей и заимствованныя оттуда картины и уподобленія; рать дъйствительно русскую, во всемъ истинно-русскомъ ея убранствъ, со знаменами, щитами, трубами, саблями, ожерельями и т. д.; корабли и струги; в врованія въ природу и обращеніе къ ней при всякой нуждь, печали, важномъ душевномъ событін. Гдв было-бы искать всего этого въ былинахъ? Именно всей этой исторической правды и върности имъ решительно недостаетъ, и утративъ многое, слишкомъ многое, изъ главнаго, состава своихъ восточныхъ первообразовъ, онъ въ тоже время, несмотря на многія красоты языка, потеряли значительную долю той силы, красоты и образности, которыя всегда отличають самостоятельное создание народнаго творчества.

Эта замътка, по моему мнънію, достаточно выяснила мой взглядъна существенную разницу между самобытными и заимствованными произведеніями древней нашей поэзіи. Но профессору Буслаеву этого казалось слишкомъ мало, и въ своемъ разборъ моего изслъдованія онъ говорить: «Въ рукописной вставкі къ параграфу XIII третьей части, стр. 339, авторъ восторгается «Словом» о полку Игоревъ» и не находить ничего общаго между этимъ древнимъ произведеніемъ и былинами. Чтобъ утверждать такъ настойчиво, онъ обязанъ былъ подвергнуть строгой критикъ приводимыя проф. Тихонравовымъ, въ его изданіи «Слова», сближенія нашихъ былинъ съ этимъ произведеніемъ». Но я отвічу на все это, что мні не было ни мальйшей надобности слушаться проф. Буслаева и подвергать критикъ сближения проф. Тихонравова: это и безъ меня давно сдълано, и следано такъ хорошо, такъ солидно, что мне уже не оставалось ничего къ этому прибавлять. Одинъ изъ нашихъ молодыхъ ученыхъ, г. Макушевъ, напечаталъ, болъе двухъ лътъ тому назадъ, разборъ труда г. Тихонравова, и проф. Буслаеву нельзя было не знать этого разбора, потому что его собственный разборъ той же работы напечатанъ въ одной книжкъ «Журнала министерства народнаго просепщенія» съ разборомъ г. Макушева, и даже рядомъ съ нимъ. Г. Макушевъ перебираетъ одно за другимъ сравненія «Слова о полку Июревъ съ былинами, сделанныя профес. Тихонравовымъ, и находить ихъ совершенно неидущими къ дѣлу. И дѣйствительно, нельзя съ нимъ не согласиться, когда напр. видишь такія сравненія, какъ слѣдующія: проф. Тихонравовъ беретъ выраженіе изъ «Слова»: «Солнце ему тьмою путь заступаше», и находить сходство между нимъ и словами былины о Дюкъ Степановичъ:

Не по Дюковой пало участи: Напаль *тумань* со маревомь, — Не видно пути-дороженьки, Стоючись то Дюкь самь дивуется.

«Что общаго, спрашиваеть г. Макушевь, между затминием и туманом»? Отвъчать мнъ кажется—нечего. Точно также онъ не видить никакого сходства между выраженіями «Слова»: «Уже бо бъды его пасеть, птицъ по добію; влъци грозу въсрожать по яругамъ; орли клектомъ на кости звъри зовутъ», и былиною объ Ильъ Муромцъ, гдъ говорится:

Ступиль онь паленицы на лѣву ногу И подернуль паленицы за праву ногу; Онь ю на двое поразорваль. Первую частиночку рубиль онь на мелки куски И рыль онь по раздольицу чисту полю, Кормиль эту частиночку спрымь волжамь; А другую частиночку рубиль онь на мелки куски, Рыль онь по раздольицу чисту полю, Кормиль эту частиночку чернымь ворономь:

«Опять не вижу, говорить г. Макушевь, ничего общаго между кормленіемь, Ильей Муромцемь, волковь и вороновь частицами ноги паленицы (богатырыши) — и созываніемь орлами звърей на кости» 1).

Таковы и прочія, восхищающія проф. Буслаева, сравненія, сділанных профессоромъ Тихонравовымъ, между разными містами «Слова» и—былинами, малороссійскими піснями, Эддой, сербскими піснями и т. д. Безъ сомнівнія, г. Макушеву не было большого труда опровергнуть ихъ всі. И, сділавъ это, онъ наконець приходить къ слідующему выводу: «Есть, безснорно, у г. Тихонравова и удачныя сравненія «Слова о полку Игоревт» съ былинами; но эти сравненія попадаются какъ то случайно и касаются только отодильных выраженій «Слова», послідовательности въ нихъ ність никакой. Выраженія, сходныя съ употребляющимися въ «Словп», встрівнаются не въ однихъ былинахь, но и въ другихъ памятникахъ древней русской литературы, какъ наприм. «Сказ. о Дмитріп Иван.», у Даніила Заточника, въ лістописяхъ, у Владиміра Мономаха, и т. д.; но изъ этого сходства отдівльныхъ выраженій въ «Словп» и другихъ

<sup>1)</sup> Журналъ инн. нар. просв., 1867, ч. 133, стр. 465.

древнихъ русскихъ литературнихъ намятникахъ ничего еще не слъдуеть: одинаковость предметовь естественно вызывала одни и тъже сходные образы, какъ справедливо замътилъ г. Карелкинъ въ. стать в своей «О полку Игоревь, напечатанной въ «Отечественнихъ Запискахъ» 1854 года (апрель). Притомъ встречается иногда дажеболве сходства въ выраженияхъ «Слова» и другихъ намятниковъ, чъмъ былипъ (здъсь приводится примъръ поразительнаго сходства между однимъ мъстомъ «Слова» и припиского 1307 года къ одному харатейному толковому апостому)... Мнъ кажется, что при сравненіп «Слова» съ билинами надо имъть въ виду не отдъльныя. выраженія, а употребительныя въ народной нашей поэзін способы силы и выразительности языка, какъ-то: тождесловіе, описаніе, опущение соединительныхъ словъ, эпитеты, построение періода, сравненія положительныя и отрицательныя и олицетворенія. Притомъ, помоему мивнію, подобныя сравненія должны быть пзложены 1) систематически, а не отрывочно: при такомъ условіи ученикъ не толькоубъдится, какъ глубоко проникнуть быль эпическими мотивами народной поэзіи авторъ «Слова», но п познакомится съ характеристическими чертами ей языка 2)». Со всемъ высказаннимъ здесь, мив. кажется, всякій будеть согласень. Я, со своей стороны, также совершенно съ этимъ согласенъ, п, находя доводы г. Макушева вполнъубъдительными, я, само собою разумъется, не имълъ уже ни малъйшей надобности подвергать новой критикъ «сближенія» г. Тихонравова. Признаться сказать, во мив гивздилось ивкоторое убъждение, что послъ статьи г. Макушева, профессоръ Буслаевъ и самъ уженикогда болве не заговорить про такія сближенія, которыя ровноникуда не годится и къ дълу вовсе не идутъ. Этого не вышло: виновать ли же я, что пикакіе доводы, даже самые очевидные, не действують на многоуважаемаго московскаго профессора?

Перехожу къ «Калеваль».

Я нъсколько разъ упоминалъ въ своемъ изслъдовани, наряду съ. Одиссеей, Нибелунгами, Беовульфомъ—также и «Калевалу». Профессоръ Буслаевъ почему-то представилъ себъ, что на этомъ пунктъ я далъ маху, а потому тотчасъ-же и прочиталъ мнъ наставление слъдующаго содержания: «Напрасно авторъ помъщаетъ въ семью братьевъ и сестеръ финскую «Калевалу», которая столько же чужда этой семьт, какъ и пъсни киргизовъ или минусинскихъ татаръ. Если же въ братское сродство ставитъ онъ національности всего міра, то, при современномъ состояніи лингвистики, едва ли еще возможно-

<sup>1)</sup> Г. Макушевъ имъетъ здъсь въ виду педагогическую цъль, такъ какъ имениссъ этою цълью и было сдълано изданіе «Слова» профессоромъ Тихонравовымъ.

Журн. инн. нар. просвъщ., 1867, г. 133, стр. 466—467.

мечтать объ этомъ общемъ имъ всемъ идеальномъ прародителе». Въ отвътъ на эти строки, я считаю долгомъ признаться, что я въ данпомъ мъстъ ровно ни объ чемъ не мечталъ, а держался фактовъ, очень прочныхъ и извъстныхъ, и, положа руку на сердце, ничего тутъ не сдълалъ «напрасно». Что финская національность ничуть не принадлежить къ арійскимъ - это я очень хорошо знаю; что греки, скандинавы, немцы, англо-саксонцы и т. д., между собою братья, а финны совершенно особая статья-я тоже знаю. Но это не мъщаеть мнънесмотря на все это, знать, что извъстныя племена-это одна вешь. а ихъ пъсни и поэми-это другая вещь. Ныньче довольно давно уже существуеть убъждение, что произведения финской народной поэзім (столько же сказки, сколько и поэмы) вовсе не самостоятельны, а заимствованы изъ арійскихъ источниковъ; и тѣ ученые, которые установили это мисие, показали даже причины, почему именио финны лишены такой поэзіи, которая основами своими коренилась бы на дъйствительно финской почвъ. Еще Кастренъ въ своихъ «Лекціяхъ о финской мивологін» указываль на то, что заимствованія алтайскихь племенъ начались еще въ Азін. Такъ, наприм., миоъ о сотвореніи міра изъ яйца существуетъ лишь у древнъйшихъ индо-европейскихъ народовъ, съ одной стороны-и у финновъ и эстовъ, съ другой стороны. Эти последніе принесли его съ собою еще съ Алтая. Его нетъ им у новыхъ индо-европейскихъ, ин у алтайскихъ народовъ. Но мисы уединенно не возникають, и если у западныхь и южныхь арійцевь есть мноъ о яйцъ міра, и потомъ онъ встръчается у финновъ, то нътъ сомитнія, что онъ переданъ быль изъ средней Азіи — въ верхнюю 1). Въ этомъ случав мы имъемъ примъръ первой категоріи запиствованій. Но на этомъ дело не остановилось. Въ новой своей родине, Европъ, то первоначальное алтайское племя, которое теперь извъстно подъ именемъ финновъ, продолжало свои заимствованія, столько же многочисленныя, сколько и существенныя. Финны заимствовали новие элементи минологіи и у скандинавовъ, и у германцевъ. У однихъ. заимствованы духи Тонту и Пара, духъ Каве, богъ Торъ (Тара), у другихъ духъ Мейнингейненъ (духъ предковъ) и т. д. 2). Эти послъднія заимствованія совершились даже въ довольно позднія эпохи. Не страдая тою патріотическою обидчивостію и высоком ріемъ, которыя составляють странный отличительный признакъ у многихъ другикъ. ученыхъ, Кастренъ, хотя и финнъ по рожденію, нисколько не затрудпялся доказывать тамъ, гдф находилъ это справедливымъ, заимствованія финской «Калевалы» изъ скандинавской «Эдды» в). Другой уче-

<sup>1)</sup> Castren, Vorlesungen über die finnische Mythologie, 290.

<sup>2)</sup> Тамъ же, 164, 168, 169, 203, 210.

<sup>3)</sup> Тамъ же, 303.

ный, академикъ Шифнеръ, столько сделавшій въ вопросе о финской поэзін и сравненін ея съ произведеніями другихъ народовъ, говоритъ уже и въ своемъ изследовании о миническомъ содержании финскихъ сказокъ, что собственно финскій элементъ далеко уступаетъ здёсь мъсто чужеземному, заимствованному у народовъ арійскаго происхожденія (скандинавовъ и русскихъ і), а въ своемъ сравненіи финскихъ поэмъ съ русскими прямо говорить: «Западныя отрасли финской вътви, переселяясь изъ своей первоначальной родины на нынъшнія мъста жительства, не принесли съ собой выработанной системы боговъ, но познакомились съ таковою только тутъ, и приняди ее какъ что-то уже совершенно готовое, когда вступили въ сношенія съ народами индо-европейскаго племени, стоявшими по развитію гораздо выше ихъ. То, что финскіе народы знали до техъ поръ, состояло почти только въ шаманствъ или по крайней мъръ ограничивалось извъстнымъ числомъ элементныхъ духовъ. Пріобрътя новое върованіе отъ болъе образованныхъ сосъдей, они твердо ухватились за него и такимъ образомъ, безъ сомненія, сохранили известныя черты древнесъверныхъ миновъ, которые въ самой Скандинавіи давнымъ давно уже погибли, а также исчезли изъ дошедшей до насъ дитературы германскаго съвера». Далъе академикъ Шифнеръ прибавляетъ, что множество подобныхъ же заимствованій находится въ финской поэвій изъ русскихъ сказокъ, и что многія черты, про которыя до сихъ поръ воображали, что онъ перешли изъ рунъ въ сказки, гораздо скорве следовали обратному пути 2). Наконецъ, еще въ третьемъ сочинении, ученый нашъ академикъ приводитъ доказательства заимствованій, діланных финскою поэзіею у литовской народности: при этомъ онъ признаетъ особенно значительнымъ то обстоятельство, что всего явственнъе у финновъ обозначается заимствование бога-громовника (Пиру и Перкеле): и здесь, какъ у скандинавовъ (подъ именемъ Тора), обожание этого божества всего ближе было для земледъльца 3). Въ своемъ учебникъ нъмецкой миоологіи Зимрокъ также говоритъ, что иныя мъста «Калевалы» до того сходны съ «Эддой», что приходится признать внъшнюю связь тъхъ и друтихъ разсказовъ 4). Неужели профессоръ Буслаевъ никогда не слыжалъ про все это, неужели все это для него новость? Тогда очень сожалью о немъ. Но при такомъ положении, въ настоящее время, вопроса о коренномъ содержаніи финской поэзіи, спрашивается: слѣдо-

<sup>1)</sup> Mélanges russes, 1855, II, статья акад. Шифнера: Ueber den Mythengehalt der finnischer Märchen, 602.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Schiefner: «Versuch einer Erklärung des Zusammenhangs finnischer Sagen mit russischen», Archiv für wissensch. Kunde Russlands, 1863, XXII, 609—610.

<sup>5)</sup> Schiefner: Ueber Kalewa und Kalevingen. Mélanges Russes, 1862, IV, 255—288.

<sup>4)</sup> Simmrock, Handbuch der deutschen Mythologie, 2-te Auflage. 1864, 122.

вало ли мнѣ трактовать «Калевалу» иначе, чѣмъ я это сдѣлалъ, т.-е. слѣдовало ли ее отдѣлять отъ Одиссеи, Эдды, Нибелунговъ и т. и.? Конечно нѣтъ. Моя обязанность именно состояла въ томъ, чтобъ сотласно съ современными, наиболѣе развитыми и подвинувшимися впередъ, изслѣдованіями собрать въ одно мѣсто весь однородный матеріалъ: о племенной разницѣ народовъ тутъ вовсе не было и рѣчы Ей мѣсто было въ другихъ, болѣе подходящихъ отдѣлахъ моего изслѣдованія.

Наконецъ, посмотримъ, на что понадобился профессору Буслаеву «Беовульфъ» при его доказательствахъ великой моей научной несостоятельности? Понадобился онъ на то, чтобъ показать, какъ я смъшонъ со своимъ способомъ объясненій. Профессору Буслаеву (не знаю почему) угодно было не разъ въ своемъ разборъ отозваться съ похвалой объ «остроумии», которое будто бы присутствуеть во многихъ мвстахъ моего изследованія о былинахъ. Вследствіе того, онъ нашель нужнымъ проявить и со своей стороны тоже самое качество. «Постой, брать, я тебя довду остроуміемь же! (повидимому сказаль себв московскій профессоръ), я тебя выставлю въ такомъ каррикатурномъ видь, что просто тебь не поздоровится, — я тебя «затопчу во грязь». Съ этою целью профессоръ Буслаевъ выдвинулъ англо-саксонскую поэму «Беовульфъ», и ну давай угнетать меня ею. «А, заговорилъ профессоръ Буслаевъ, вы сравнивать русскія былины съ восточными поэмами и пъснями? А знаете ли, на свътъ есть поэма Беовульфъ? хотите, я тотчасъ представлю васъ въ каррикатуръ? Мнъ стоитъ только разсказать, какъ можно пожалуй, — для смеха — сближать наши былины напр. хоть объ Ильв и Добрынв, съ этой англо-саксонской поэмой. Мнъ стоитъ только попробовать — и вы полетите вверхъ ногами со всёмъ вашимъ изследованіемъ». И онъ пробуетъ. Но оказывается, что мой противникъ еще разъ понапрасну тратилъ свои заряди. Въ настоящемъ случат не оказалось ни моего незнанія, ни его остроумія. Какъ мнъ было не знать такую поэму, на которую я же самъ ссылался, въ началѣ ІІ-й своей части? Какъ мнв было не знать ее, когда каждому если уже не сама она извъстна, въ подлинникъ или переводахъ (пусть это невозможно — куда мнъ что-нибудь знать самому собой!), то хоть извъстны указанія ученыхъ, въ ихъ великихъ сочиненіяхъ: я надёюсь, мнё дозволительно знать по крайней мёрё сочиненія профессора Буслаева, а тамъ ссылокъ на Беовульфа и сравненій съ нимъ не мало. Кромъ того, не я-ли же говорилъ о необходимости и пользъ сравненія, между прочимъ, и этой поэмы съ нашими былинами? Но профессоръ Буслаевъ этого всего знать не хочетъ, и начинаетъ. Сначала онъ говоритъ, что даже самое имя Беовульфъ значитъ «дятель», и что воть по такимъ-то и такимъ-то документамъ извъстно, что въ древнихъ славянскихъ литературахъ (именно чешской)

иныя божества и личности назывались птичьимъ именемъ, однозначущимъ съ именемъ Беовульфа. Но я все еще, покуда, целъ, и спраинваю: какое же намъ до всего этого дъло? Что удивительнаго и новаго въ томъ фактъ, что въ древности у славянъ и нъмцевъ бывали личности, носившія птичьи имена? И до сихъ поръ есть на свъть очень много Орловыхъ, Соколовыхъ, Соловьевыхъ, Воробъевыхъ, Кречетовых, Кукушкиныхь-у русскихь, и Адлеровь, Нахтигалей, Лерховь, Гейерово и т. д. у нъмцевъ. Но что же изъ этого следуетъ? Речь вовсе не идетъ здесь о славянскихъ прозвищахъ вообще, ни о чешскихъ въ особенности: въдь ръчь шла только о собственно-русскихъ. Во-вторыхъ, я спрашиваю: что намъ за дъло до божествъ и неидущихъ ни къ селу ни къ городу личностей? Здёсь рёчь шла о двухъ русскихъ богатыряхъ, съ которыми кто-то собирался сравнивать Беовульфа: но этого сравненія не произошло, ни Илья, ни Добрыня не имъють, по имени, ничего общаго съ «дятлом», значить поразительное остроуміе пр. Буслаева пало само собой, не поранивъ меня, и въ результать не вышло ровно ничего, ни шуточнаго, ни серьезнаго. Но этого нашъ профессоръ не чувствуеть, и преспокойно продолжаетъ далье: «Если уже въ самыхъ именахъ собственныхъ находимъ мы тажое (?!!) сродство между нъмецкими и славянскими эпическими преданіями, то еще более сходнаго встретимь въ ихъ содержаніи», и въдоказательство онъ принимается приводить, что какъ въ поэмѣ Беовульфъ Скильдъ прибылъ въ страну Дановъ, еще молодымъ мальчикомъ, на ладъв, безъ мачтъ и парусовъ, такъ точно въ нашей легендв Антоній Римлянинъ приплиль въ Новгородъ на камив. Прослушавь это, опять свидетельствую себя: оказывается, что и на этотъ разъ я все-таки еще цълъ, и потому, ободрившись, обращаюсь къ каждому изъ моыхъ читателей и спрашиваю: позвольте спросить, господа, какое намъ однакоже дело до сходства или несходства англо-саксонской поэмы съ русской легендой? Въдь ръчь пдетъ не о легендахъ, а о былинахъ, и притомъ о такихъ былинахъ, гдъ разсказывается про Илью и Добрыню? Съ какой же стати намъ выставленъ тутъ на-показъ Антоній Римлянинь? Откуда онъ взялся, зачёмъ у насъ передъ нами очутился, зачемъ торчить поперегь дороги? Опять-таки ни смехотворнаго. ни серьезнаго - ровно ничего тутъ не вишло. Но, шествуя далже, профессоръ Буслаевъ принимается ув'врять, что какъ вышереченный Скильдъ, посл'в смерти своей, быль положень въ свою ладью и спущень въ море, такъ точно наши Илья и Добриня «навсегда скрылись изъ Руси на корабль. Тутъ уже я прямо обращаюсь къ профессору Буслаеву, и спрашиваю его: въ какой же это былинъ нашелъ онъ такой разсказъ? Въдь дъло состоптъ въ томъ, что у насъ нъть ни одной такой былины! Вотъ какъ московскій ученый дійствуеть противъ меня со своимъ несказаннымъ остроуміемъ. Правда, есть у насъ одно

произведение народнаго творчества, гдв есть тоть разсказъ, на котоони онъ ссылается, но въдь это - сказка, а не былина, а по понятіямъ этихъ господъ, сказка и былина две совершенно разныя вещи. Какъ же это, твердять они всегда, можно вдругь сравнивать со «сказками, т.-е. выдумками, фантазіями, — историческія были, былины, т.-е. такія вещи, которыя дъйствительно случились съ истинными сынами -земли русской, Ильями Муромцами, Добрынями? Но пусть будетъ побуслаевскому. Возьмемъ, что онъ намъ даетъ. Гдв онъ нашелъ свой примъръ? Онъ нашелъ его у В. И. Даля, слышавшаго эту сказку когда-то и где-то въ народе і). Не сомневаемся въ достоверности разсказа этого высоко-уважаемаго нами ученаго, но заметимъ, во-первыхъ, что нигдъ болье (кромъ этой сказки) у насъ не упоминается о такого грода исчезновени Ильи Муромца и Добрыни Никитича; а во-вторыхъ, намъ вовсе еще неизвъстно, впредь до болъе обстоятельнаго изслъдованія, изъ какихъ мозапчныхъ элементовъ составилась сказка В. И. Даля-Но важиве всего этого еще воть что. Пускай существуеть у нась былина объ исчезновенін, на кораблів, Ильи и Добрыни; пускай существуєть былина (ныньче еще тоже, покуда, неизвъстная) о прибытіи богатырямладенца на кораблъ; пускай, накопецъ, Илья Муромецъ и Добрыня чимьють, и по имени, и по дъламъ своимъ, величайшее сходство съ Беовульфомъ — что же тутъ во всемъ этомъ вреднаго для меня, что же туть такого, что должно убить меня на поваль? У меня уже давно напечатано, что между народными поэмами и пѣснями индо-европейскихъ народовъ, живущихъ въ Европъ (здъсь я, между прочимъ, упоминалъ и «Беовульфа») и русскими былинами, существуетъ величайшее сходство, именно то сходство, какое бываетъ обыкновенно между братьями и сестрами. Профессоръ Буслаевъ убъжденъ, что сходство между англо-саксонскою поэмою и нашими былинами-есть; онъ убъжденъ, что это сходство не случайное, а родственное, не внъшнее, а котренное: но во всемъ этомъ столько же убъжденъ и я-чего же больше? Въдь мы съ нимъ оба во всемъ здъсь согласны: англо-саксонскій Веовульфъ одно и тоже лицо съ нашимъ Ильей и Добрыней; сраженія этихъ последнихъ со змемъ, съ Соловьемъ-Разбойникомъ и вообще ихъ похожденія имфють совершенно соответствующіе эпизоди въ англо-саксонской поэмъ; дочери Соловья - Разбойника — это девять жиксъ въ Беовульфъ; нашъ Змьй-горынчище-это змьй стражъ горъ; нашъ князь Владиміръ-это король Гродгаръ, и т. д. Все это и можно м должно доказывать, начиная отъ крупныхъ и кончая мелкими подробностями. Что же туть смешного, какая туть пародія? Напротивъ, ничего здёсь нётъ, кром'я дёла самаго обыкновеннаго, научнаго, серьезнаго: сравниваются вещи родственныя, схожія, вотъ и все! Такимъ

т) Пісни, собранныя Кирівевскимь, выпускь І, прилож. XXXIV.
Томь І.— Февраль, 1870.

образомъ, ровно никакой пародіи на меня не вышло, а это оченъ дурно, потому что когда человѣкъ взялся насмѣшить другихъ своимъ остроуміемъ на счетъ указаннаго имъ паціента, онъ долженъ непремѣнно это выполнить, не то самъ онъ вдругъ окажется въ оченъ комическомъ и незавидномъ положеніи. Чтобъ покончить исторію съ «Беовульфомъ», скажу здѣсь, что дѣлаю тѣ же сравненія нашихъ билинъ съ этою поэмою, какъ и профессоръ Буслаевъ, только никого не хочу этимъ смѣшить, и вывожу оттуда совершенно другіе результаты, чѣмъ безмѣрно-остроумный мой московскій оппоненть 1).

Такимъ образомъ, изо всего этого вмѣстѣ выходитъ, что профессоръ Буслаевъ на счетъ трехъ поэмъ: «Слова о полку Игоревъ», «Ка-левали» и Беовулъфа» довелъ до свѣдѣнія Академіи наукъ такія соображенія, которыя ни въ какомъ случаѣ до меня не относились.

Далъе, профессоръ Буслаевъ доложилъ Академіи, что на счетъ слова «богатырь» существують два мижнія. «Одни ученые, говорить онь, видять въ немъ восточное слово, принесенное къ намъ монголами; другіе—слово собственно русское, родственное восточному по первобытному индо-европейскому сродству. Приводимыя авторомъ доказательства въ пользу перваго мнинія (въ рукописной вставки) не новость въ науки, и я остаюсь при прежнемъ убъждении, высказанномъ мною въ рецензии на «Словарь иностранныхъ словъ» Миклошича, въ журн. мин. нар. просвещ. Изъэтихъ словъ мы, конечно, должны прежде всего заключать, что еслимои доказательства не новость, то ужъ за то, по крайней мъръ, доказательства профессора Буслаева по этой части-совершенная новость. Иначе, разумъется, онъ ихъ-бы не высказаль въ своей редензіи противъ такого авторитета по части славянской филологіи, какъ Миклопінчь. Но на діль это не такъ. На діль оказывается, что проф. Буслаевъи до сихъ поръ держится мненія о происхожденіи слова «богатырь» отъ слова «бог», черезъ прилагательное «богать», которое уже очень давно было извъстно, и въ настоящее время отвергается всеми солидными филологами, особенно оріенталистами. Уже 20 лѣтъ тому назадъ, въ «Энциклопедическомъ Словаръ» Плюшара было сказано: «Багадуръ-багадыръ, по-монгольски герой. Слово это завоеваніями монголовъ внесено въ языки многихъ подвластныхъ народовъ, разсъянныхъ по пространству Туркестана, Персіи и Индіи; отъ него происходить и русское слово богатырь, надъ произведениемъ котораго отъ славянскихъ корней такъ. много трудились наши ученые 2).» Статья эта написана извъстнымъ

<sup>1)</sup> Укажу, мимоходомъ, на одну подробность въ разсказѣ о Беовульфѣ, которая не была замѣчена профессоромъ-острякомъ, но которая, вмѣстѣ съ прочими сильно сближаетъ героя этой поэмы съ Добрыней, а, значитъ, и съ Кришной Гаривансы, съ Рамой Рамаяны, съ Геркулесомъ и т. д. Это — что у него есть товарищъ для по-хожденій и помощникъ — Виглафъ.

<sup>2)</sup> Энциклоп. лексиконъ Плюшара, т. IV, стр. 48.

оріенталистомъ В. В. Григорьевымъ, но скрыплена была, можно сказать, не однимъ только его собственнымъ авторитетомъ, но и авторитетомъ всего оріентальнаго отділа тогдашней редакціи «Энциклопедическаго лексикона»: а сюда принадлежали, кромъ В. В. Григорьева. еще такія світила оріентальной филологіи, какъ Сенковскій, Савельевъ, Шмидтъ. Въ 1849 году, берлинскій оріенталистъ Шоттъ писаль въ своемъ трактатъ объ алтайскихъ племенахъ: «Одно и тоже опредъленное выражение для понятія «герой», «могучій храбрый человъкъ» распространено по неизмъримымъ пространствамъ. Его встръчаешь начиная съ Венгріи и пройдя сквозь всю Россію, или также сквозь Турцію, Персію, Туркестанъ и племенныя містожительства монголовь до океана Тунгузіи. Въ разныхъ языкахъ, имъ обладающихъ, формы его следующія: по-маджарски bàtor, по-польски bohater, по-русски богатырь, по-персидски и по-турецки bahâdir, behâder, по-монгольски baghatur или bâtur, на языкъ мандшу-batura. Распространение этого слова обозначаетъ довольно хорошо распространение монгольскихъ нашествій, если только исключить Китай, гдв этого слова не встрвчается. Я не могу найти къ этому слову корня ни въ монгольскомъ, ни въ какомъ-либо другомъ татарскомъ языкъ. Но какъ славянское «богъ» и турецкое «bogh» имьють свой корень въ санскрить, такъ точно и «baghatur». Мнъ кажется, что «baghatur» происходить отъ санскритскаго «bhadra»—laetus, felix, excellens, и что персы измѣнили bh въ ван. Но, какъ бы то ни было, слово это перешло изъ Персіи въ страны при Оксь, а оттуда черезъ Туркестанъ въ Монголію. По крайней мъръ у Санангъ-Сетцена многіе предшественники Чингисъ-Хана носять почетное имя baghatur; впрочемь, можеть быть оно перенесено тутъ изъ позднъйшаго въ древнъйшее время. Отъ монголовъ его приняли тунгузы и въроятно венгры, откуда и происходить величайшее тожество между словами: «bâtur», bàtor и batura. Но приняли-ли славяне свое «богатырь» также впервые отъ монголовъ, или гораздо раньше, еще отъ тюркскихъ племенъ, или отъ коренныхъ своихъ соилеменниковъ, персовъ-это вопросъ, который кажется неразрѣшимъ исторически. По своему образованію, это слово стоить совершенно уединенно въ славянскихъ языкахъ. Правда, слово «богатырь» отдъляется отъ слова «богатый» только буквою р; но какимъ-же образомъ эта одна буква была-бы въ состояніи превратить челов'єка богатаго въ героя? Савельевъ признаетъ, совершенно справедливо, въ словъ «богь» и его производнихъ, санскритскія формы «bhaga», «bhagawat», и т. д., но оставляетъ въ сторонъ слово «богатирь», потому что, по всей въроятности, оно и ему также не казалось принадлежащимъ «сюда» 1). Впоследстви, въ 1868 году, Шоттъ повториль те же самыя

<sup>1)</sup> Wilh. Schott: Ueber das Altaische oder finnisch-tatarische Sprachgeschleit, 1849, crp. 7.

положенія въ «Записках» берлинской академіи наукь», но указаль ещена санскритскій корень bhagadhara—обладатель счастья 1). Но Шотть хотя и извъстный оріенталисть, но не спеціально санскритисть и пранисть, а потому ошибся въ своихъ предположенияхъ о возможности происхожденія слова «baghatur» отъ санскритскаго или персидскаго кория. Зпаменитьйшие спеціалисты по этимъ двумъ частямъ высказиваются отрицательно. Вуллерсь говорить, что персы получили слово «bahâdur» отъ арабовъ, а тѣ произвели его изъ монгольского слова «baghatur» 2). Известный пранисть, академикь Дорнъ словесно заявиль мнв, что слово бегадурь или багадурь хотя и встрвчается въ персидской литературъ (напр. въ Шахъ-Намэ), но оно не пранскаго кория. Санскритисты Бётлингъ и Ротъ въ колоссальномъ своемъ санскрит-скомъ лексиконъ также производять слово «bahadura» отъ монгольскаго \*baghatur\* 3). Сверхъ того, первый изъ нихъ, академикъ Бётлингъ. объясниль мнь, на словахъ, самымъ положительнымъ образомъ, чтослово «богатырь» ни подъ какимъ видомъ не происходить отъ санскритскаго корня, а въ одномъ изъ своихъ сочинений, высказалъ слъдующее: «Невозможно принять, чтобъ покорители Индін (монголотюрки) составили изъ санскритскихъ матеріаловъ слово для обозначенія необыкновеннаго героя. Вообще я не могу себь представить, чтобъ такіе воинственные пароды, какъ монголы и тюрки, паучиянсь внервые отъ покореннато народа, какъ назвать приличнымъ. именемъ героя. Неужели-же монголы и тюрки сами сознали своемужество только при столкновенін съ пидусами?» 4). Наконецъ, знаменитый славянскій филологъ Миклошичь прямо поставиль славянское слово «богатырь» въ числъ словъ, заимствованныхъ изъ иноземнихъ языковъ, и, опираясь на Шотта, сравниваетъ его съ монгольскимъ, турецкимъ и персидскимъ прототипами 5). Изъ совокупности этихъ доказательствъ кажется самъ собою исходилъ тотъ резуль-

<sup>1) 1868,</sup> Juli. 499 crp.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Вуллерсь, персидскій лексиконь, слово bahâdur, стр. 283. Я обязань этимъуказаніемь—академику Шифнеру.

<sup>3)</sup> Санскритскій лексиконь Бётлинга и Рота, т. V, стр. 28. Этимъ указаніемъ а также обязань академику Шифнеру.

<sup>\*)</sup> Mélanges russes, 1860, IV, стр. 205, статья Бетлинга: «Вешегкинден zu Benfey's Uebersetzung des Pankatantra».

<sup>•)</sup> Denschriften der kais. Wiener Akad. der Wissensch., 1867, В. XV, Miklosich: «Die-Fremdwörter in den slawischen Sprachen.» По указанію академика Шифнера, я могу прибавить здёсь въ польской и мадьярской форм'я слова «богатырь»—еще и литовскую: «bagolyrus»—богачь, богатый (Nesselmann, Wörterbuch der littauischen Sprache, 1851, стр. 318), которая повидимому, могла бы служить полтвержденіемъ славянскаго производства моихъ противниковъ. Но мы ничего не знаемъ о томъ, съ какого времени это слово появилось въ литовскомъ языкъ и литературъ. Суффиксъ уг—не литовскій. У насъ и у поляковъ слова богатырь нёть па лицо раньще монголовъ.

татъ, что слово «богатырь» не можетъ быть арійскаго происхожденія. потому что иначе оно существовало-бы самостоятельно, а не въ видъ заимствованія, какъ у азіятскихъ арійцевъ (пидусовъ, персовъ); такъи у европейскихъ арійцевъ (славянъ, германцевъ и т. д.). Но у первыхъ оно существуеть лишь въ запиствовани отъ монгольскихъ завоевателей, а что касается до вторыхъ, то только у тыхъ, которые были въ соприкосновении съ тъми же монгольскими завоевателями. Куда они не заходили, Греція, Италія, Испанія, Франція, Германія, Скандинавскій полуостровь, тамь и слова «богатырь» не оказывается, Все это (кром'в цитатъ изъ персидскаго и санскритскаго лексиконовъ) било приведено у меня въ рукоппснихъ добавленіяхъ къ моему изследованію, и было въ виду у профессора Буслаева. Но онъ ничегоне привель противь этихъ многочисленныхъ и столько полновасныхъсвидътельствъ, повидимому, полагая, что его собственное митніе важнье самыхъ очевидныхъ выводовъ людей спеціальныхъ. Мнь же казалось, что чего-нибудь да стоють единогласныя доказательства столькихъ свътилъ оріентальнаго языкознанія. Мнъ казалось, что въ занимавшемъ меня вопросъ, послъ всего приведеннаго уже мною въ доказательство восточнаго происхожденія русских былинь, очень важную роль играло и самое название «героя»; а такъ какъ въ этомъ случав оріенталисты оказывались самымъ решительнымъ образомъ намоей сторонъ, то мив нечего было уже заботиться о такихъ филологическихъ производствахъ, гдф болфе присутствовало желаніе все русское признавать самостоятельнымъ и превосходнымъ, чемъ настоящеедоказательное двло.

Однакоже, сводя вмъстъ все сказанное профессоромъ Буслаевымъ, вотъ сколько разнообразныхъ причинъ для недовърія ко мнъбыло выставлено имъ на видъ Академін наукъ; онъ были многочисленны и разнообразны. Но, мнъ кажется, чъмъ все это излагать, чвит представлять, одну за другою, нескладицы собственнаго изобрвтенія, и все это съ такимъ примъчательнимъ отсутствіемъ истины и основательности, - гораздо лучше было-бы моему рецензенту преждевсего постараться выяснить, какая была главная цель моего изследованія, и куда она клонилась? Правда, профессоръ Буслаевъ говоритъпро то, откуда и какъ я вывожу наши былины. Но въдь это тольковторой вопросъ для меня, и онъ занимаетъ всего только вторую половину моего труда. Въдь есть еще цълая другая половина, которая, конечно, никакъ не менъе важна, чъмъ первая, а ея-то профессоръ-Буслаевъ и знать не хочетъ. Для него, этой половины словно не бывало, и онъ ни единаго слова не доложилъ о ней Академіи наукъ. Но я на это несогласенъ. Первая половина казалась мит столько-жесущественною въ то время, когда я ее обдумывалъ и излагалъ, сколько и теперь, и потому я не намфренъ, за одно съ профессоромъБуслаевымъ, отступаться отъ нея. Въ разныхъ мъстахъ своего разбора, мой оппонентъ говоритъ о недостаткахъ моего метода, о моей полнъйщей ненаучности. Прекрасно, и обо всемъ этомъ мы поговоримъ ниже. Но неужели онъ признаетъ удивительно удовлетворительнымъ и научнымъ свой методъ, а именно тотъ, который побуждаетъ ученаго критика разсматривать одну половину вещи, а до другой и не дотрогиваться?

Когда я началь заниматься русскими былинами, я нашель вопросъ о нихъ въ следующемъ положении. Все наши изследователи, отъ мала до велика, были самымъ непоколебимымъ образомъ убъждены, что «былины» - это настоящія «были» (в'єдь самое имя это показываеть!), что-то въ самомъ во время оно случившееся, что-то историческое. На этомъ основани, наши изследователи въ запуски одинъ передъ другимъ хлопотали о томъ, чтобъ доказать, какъ и почему вотъ то-то и воть то-то выражаеть, въ чудныхъ формахъ народной поэзіи, такоето лицо, такое-то событіе. Тянули на сцену летописи, сравнивали съ ними былины, находили поминутныя сходства, радовались, апплодировали, и, наконецъ, объявляли, что былины до того върно и справедливо воспроизводять исторію, что для, такъ-называемаго, простого народа онъ «несравненно выше всевозможныхъ историческихъ руководствъ или учебниковъ, и служатъ ему единственнымъ и самымъ популярнымъ средствомъ къ поддержанію и укрѣпленію національныхъ силъ, развитыхъ въ народъ его исторіей. Вопреки своимъ грубымъ анахронизмамъ, былина въ общемъ своемъ составъ, въ нравственной характеристикъ лицъ и въ пониманіи великихъ событій старины, и до сихъ поръ еще не встръчаетъ себъ соперничества ни въ одномъ историческомъ сочинении, а по искренности національнаго чувства она можетъ равняться только съ самыми лучшими страницами летописи, которой служать живымъ народнымъ отголоскомъ...» Такая-то и такая-то былина можеть считаться «образцемъ мъстнаго развитія эпической поэзіи, во всей ся чистоть, безъ мальйшей примьси вліянія чужихь мьстностей» и т. д. Эти и подобныя имъ идеи были подносимы нашему обществу ото всъхъ нашихъ изследователей; оно приглашалось любоваться въ былинахъ, какъ въ зеркаль, на свою древнюю исторію, на свою древнюю жизнь, на своихъ древнихъ героевъ; въ историческое существование многихъ изъ числа этихъ последнихъ намъ предписано было не въ шутку веровать, на томъ основаніи, что тамъ и сямъ въ лѣтописяхъ попадались тъ самыя имена, которыя блистали въ нашихъ былинахъ. Видя все это, я обратился, и къ нашимъ изследователямъ, и къ нашему обществу, съ такою рѣчью: «Да помилуйте, господа, что это у насъ говорится? Въдь это просто ни на что не похоже! Какая туть исторія, какія туть действительныя дичности, въ самомъ деле когда-то суще-

ствовавшія, коль скоро эти самые разсказы и эти самыя личности мы встрвчаемъ, начиная съ очень древнихъ временъ, у множества восточныхъ народовъ! Во всемъ этомъ нътъ никакихъ былинъ, никакихъ дъйствительныхъ личностей и событій, а только фантазіи, облекаюшія изв'єстныя представленія въ болье или менье поэтическую форму. Сначала эти представленія были религіозными, миническими, а впослідствін они превратились въ чисто-геройскія. Къ намъ, въ Россію, они пришли тогда, когда находились уже на второй ступени своего развитія. Какъ же находить во всемъ этомъ что-то историческое, реальное? Полноте, господа, прекратимте эти шутки, бросимте старинныя замашки, и чёмъ восхищаться небывалыми чертами русской исторіи, небывалыми ея деятелями, чемъ делать глубокомысленные выводы тамъ, гдв для нихъ нетъ вовсе места, чемъ плести никуда негодную патріотическую канитель — давайте лучше изучать наши былины со стороны ихъ фантастичности и ненародности: кажется по этой дорогъ мы скорве придемъ къ результатамъ дальнымъ и полезнымъ». Такова была моя мысль, и такова, приблизительно, моя ръчь, и, мнъ кажется, туть не было ничего поворнаго или оскорбительнаго для нашей народности. Вёдь таковъ общій ходъ народной поэзіи, такова участь всвхъ народныхъ поэмъ и пъсенъ, и къ результатамъ, подобнымъ тъмъ, что я ныньче излагаю, рано или поздно придутъ и вездъ. Уже ньсколько десятковь льть тому назадь, лучше оріенталисты нашего времени разсматривали именно въ такомъ смыслѣ замѣчательнъйшія изъ дошедшихъ до насъ народныхъ поэмъ, и не находили ничего постыднаго въ результатахъ, подобныхъ темъ, которые теперь оказываются справедливыми относительно нашихъ былинъ. Такъ, наприм., разсматривали Шахъ-Намэ, т.-е. ту персидскую поэму, которая очень долго считалась въ самомъ дъль «книгою царей», собраніемъ несомнанных исторических фактовъ персидской истории, но лишь только въ поэтической, легендарной и иной разъ фантастической формъ. Что же туть оказалось? Когда стали пристальные и проще разсматривать эту знаменитую восточную поэму, вдругъ оказалось, что въ сущности она не заключаеть (до самаго наступленія позднівиших эпохь) никакого персидского корня, а разсказываетъ тъ самыя событія и представляетъ ть самыя личности, которыя были собственно на лицо и въ литературъ у индусовъ.

Геніальный Бюрнуфъ доказалъ (въ своей «Ясню»), что многіе изъ «персидскихъ» парей Фирдоуси существуютъ уже и въ древнъйшихъ индъйскихъ преданіяхъ, въ видъ личностей еще вовсе не иранскихъ. За Бюрнуфомъ въ слъдъ устремились лучшіе европейскіе оріенталисты. Скоро персидскій Джемшидъ оказался существующимъ и въ Индіи подъ именемъ Джимы, Феридунъ—подъ именемъ Фретоны, Гершаспъ—подъ именемъ Джимы.

немъ Кересасны и т. д. 1), и такимъ образомъ пришлось наконецъ замѣтить три періода въ образованіи персидской народной поэми. Во время перваго періода (литературнаго представителя котораго; собственно, пранскаго, еще неизвъстно), героемъ, совершителемъ подвиговъ является еще божество, и дело происходить на небъ. Такъ, наприм., въ Ведахъ, еще божественная личность побъждаетъ змія или демона и отнимаетъ у него украденныхъ коровъ. На него падаетъ перунъ Индры или стръла Триты, проламываетъ скалы и оттуда вдругъ струятся источники, плодородіе возвращается въ міръ. Во-второмъ періодъ бой спускается съ неба на землю, и изъ категоріи естественныхъ явленій переходить въ область духовнаго, нравственнаго міра. Такъ, въ Зендавестъ, Третона сдълался уже смертнымъ, и сражается въ войнъ за чистое противъ нечистаго, на землъ, среди человъческаго общества. Во время третьяго періода, дёло получаеть уже какой-то какъ бы исторический колоритъ, и та самая борьба, которая въ Ведахъ происходила еще на небъ, а въ Зендавесть — на земль, но въ идеальной форм'в, происходить въ персидскихъ богатырскихъ легендахъ (собранныхъ, въ Шахъ-Намэ, въ одно целое) уже на арійской, персидской землъ, змій превратился уже въ тиранна, сидящаго на тронъ иранскомъ. Эти различныя ступени легенда прошла въ теченіе времени, равняющагося тысячамъ двумъ лътъ 2). Въ своемъ предисловін къ «Зендавесть», Шпигель говориль: «Пора, наконець, бросить попытку соединять древне-персидскія богатырскія сказанія, какъ онъ изложени у Фирдоуси, съ историческими разсказами грековъ. Вплоть до конца царствованія Гуштаспа (вм'єсть съ которымъ кончается пов'єствованіе о Рустем'ь), во всёхъ этихъ разсказахъ нётъ и тфин чего-нибудь историческаго. Послф Гуштаспа идутъ разсказы, взятые изъ совершенно другихъ источниковъ» 3). Такъ и другіе европейскіе учение начали отказываться отъ исканія чего-то историческаю въ народнихъ поэмахъ. У насъ, покуда, ничего подобнаго и знать не хотять. Все у насъ достовърно, все у насъ самостоятельно, все у насъ въ высшей степени исторично. Но пусть такъ. Если, несмотря ни на что, все-таки является опыть взглянуть на дело нначе, если кто-то принимается доказывать, что нътъ ничего историческаго, дъйствительнаго и реальнаго въ нашихъ билинахъ, что онъ никоимъ образомъ не могутъ служить нашему народу лучше всякихъ историческихъ руководствъ и учебниковъ, и равняться летописи, то, разбирая эти доводы, какіе бы они ни были, хорошіе или дур-

<sup>1)</sup> Spiegel: Die Sage von Sam und das Sâm-Nâme, Zeitschr. der morgenländ. Gesellschaft, 1849, III, 246.

<sup>2)</sup> Тамъ же: Roth, Die Sage von Feridun in Indien und Iran, 1848, II, 218—222, и еще: Die Sage von Dschamschid, 1850, IV, 417 и далье.

s) Spiegel: Avesta, 1852, I, вступа, 43—44.

ние - кажется необходимо было на нихъ указать, надо было хоть опровергнуть ихъ. Но мой критикъ не уразумълъ этого, и вовсе ничего не доложилъ Академіи про мое стремленіе вывести русскія былины изъ области дъйствительности и присоединить ихъ къ области фантазіи. Пускай профессоръ Буслаевь не соглашается съ моимъ мнвніемъ о происхожденій нашихъ быливъ съ Востока, но все-таки, казалось бы, невозможно долбе удерживаться на той позиціи, что былины не только по деталямъ, но и по коренной основъ своей архп-русскія. Профессору Буслаеву не по вкусу восточные прототины и оригинали — прекрасно, но въдь какое-нибудь значение имъютъ же для него оригиналы западные и славянские, съ которыми онъ весь свой въкъ сравнивалъ нашихъ князей Владиміровъ, Ильевъ Муромцевъ, Добрыней, Ставровъ, Соловьевъ Будимировичей и т. д. Кажется, нътъ ничего проще той мысли, что если эти личности встръчаются въ столькихъ разнообразныхъ мъстахъ, и иной разъ существовали тамъ завъдомо гораздо раньше, значитъ не принадлежали намъ однимъ и не были чисто народнымъ, самобытнымъ произведенјемъ нашимъ. Скажи это профессоръ Буслаевъ (не соглашаясь даже со всъми остальными монми мыслями и выводами), уже и это одно могло бы почитаться: довольно интереснымъ результатомъ новъйшаго изученія былинъ. Номой критикъ счелъ нужнимъ промолчать, и, такимъ образомъ, Академіи наукъ предоставлялось върить, по-прежнему, что у насъ въ былинахъ присутствуетъ чистъйшая русская исторія, что туть всв осповы у насъ самыя отечественныя, и только чье-то легкомысліе и ненаучность производять на свъть праздныя разсужденія о какихъ-тонебывалыхъ сходствахъ съ чужими поэмами и пъснями. Вотъ какъпоступиль московскій профессорь съ петербургскимъ изследованіемъ...

Но оставимъ этотъ странный пропускъ критика въ сторонъ, и послъдуемъ за профессоромъ Буслаевымъ въ его осужденіяхъ той единственной половины моего труда, которую онъ счелъ пригодною для своего разбора.

Туть меня опять-таки прежде всего поражаеть несправедливость моего критика. Въ прежнія времена бывало, пока дёло шло о сравненіи (съ совершенно особенною цілью) нашихъ былинъ съ произведеніями западной народной поэзіп, и даже съ нікоторыми изъ восточныхъ (тіми именно, за которыми признавали какой-то аристократическій и знатный характеръ, наприм., Магабгарата), то все было ладно, все хорошо. Наши изслідователи, и въ томъ числів на первомъпланть самъ же профессоръ Буслаевъ, съ восхищеніемъ плавали въбезбрежномъ морть сравненій, варіантовъ, сближеній, и ничего не находили дурного въ этихъ сходствахъ. Ныньче я попробовалъ ділатьточь-въ-точь такія же сличенія съ восточными поэмами и пітснями, только уже ничуть не аристократическими— и вдругъ это оказалось

дурно, никуда негодно. Не странно ли все это? Ныньче, въ отпоръ мнѣ, профессоръ Буслаевъ не разъ говоритъ: «какая-то татарская пъсня», «никоторая минусинская татарка», «никоторая монгольская вѣдьма», «татарщина», «непонятное увлеченіе татарщиной» и т. д. Отчего же онъ прежде не употреблялъ такихъ презрительныхъ выраженій, дълая свои сравненія былинъ съ выбранными имъ образцами? Въдь не говорилъ же онъ тогда: «какая-то нъмецкая поэма или легенда», «нъкоторая скандинавская въдьма», «нъмечина», «французятина», «жидовщина» н. т. д. Правда, даже и ныньче, онъ говоритъ, что это «ложная чопорность» — смотръть на татарщину съ презръніемъ, и что въ песняхъ и сказаніяхъ азіатскихъ кочевниковъ много прекраснаго, «потому что въ народной поэзіи все хорошо, потому что все безъискусственно, все истинно». Но это только изъ благоразумной предосторожности. Несмотря на эти забъганія впередъ, съ безпристрастіемъ въ заглавіи, профессоръ Буслаевъ на тіхъ же страницахъ своей рецензін, все-таки обращался къ азіатской народной поэзін съ приведенными выше презрительными терминами. Очевидно, что въ одномъ случав дело идетъ о поэмахъ и песняхъ неприличныхъ, презрѣнныхъ, грязныхъ, а въ другомъ случаѣ — о поэмахъ возвышенныхъ, достойныхъ, приличныхъ. Когда-то мы избавимся отъ этихъ барскихъ взглядовъ на народности! Кажется можно быть увъреннымъ, послѣ этого, что пусть будеть доказано происхождение нашихъ былинъ отъ западныхъ поэмъ и пъсенъ-профессоръ Буслаевъ погорюетъ объ этомъ, даже будетъ жаловаться, спорить (еще бы! вдругъ что-то русское оказалось бы не самостоятельнымъ, не доморощеннымъ!), но подъ конецъ покорился бы злой участи и утвшился бы темъ, что вотъ-дескать какіе у насъ знатные предки на лицо. Но совсемъ другая статья съ пъснями татарскими, сибирскими, киргизскими, калмыцкими: сравнение съ такими вещами унизительно, позорно, особливо тогда, когда вдругъ доказывается, что они старше и своеобразнъе былинъ великаго россійскаго государства. И тотчасъ же все то, что нозволительно при сравненіи съ скандинавскими, немецкими и англо-саксонскими поэмами, что называется въ томъ случав измененіями, варіантами, искаженіями-вдругъ не имъетъ никакого другого значенія, кромъ см'яхотворнаго, когда ричь заходить о моихъ сравненіяхъ былинъ съ восточными и вснями или поэмами. Такъ, наприм., въ одномъ мъстъ у меня было сказано, что въ древнемъ восточномъ первообразъ изображена миоическая дева, прядущая черными нитками, и что после длиннаго ряда изміненій (намъ неизвістныхъ) эта діва является у насъ въ былинъ, повъствующей тоже самое событіе, подъ видомъ дъвицы Чернавы: ясно, что въ первомъ случав это двиствующее лицо выражаетъ собою темное, враждебное начало, а впоследстви это миническое начало затерялось, и уцелель только одинъ внешний признакъчерный цепть. Вмѣсто того, чтобъ отнестись къ этому факту серьезно, какъ ко всякимъ другимъ фактамъ научнаго изслѣдованія, профессоръ Буслаевъ съ ѣдкимъ остроуміемъ замѣчаетъ, что у меня «въ дѣвицѣ Чернавѣ усматриваются черныя нитки». Въ другомъ мѣстѣ я разсказывалъ древній миеологическій миеъ, гдѣ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ было древне-индѣйское божество Сома (богъ луны); впослѣдствіи, этотъ самый разсказъ оказался и у насъ, въ числѣ нашихъ былинъ, но главное дѣйствующее лицо является уже не богомъ Сомой, а богатыремъ Дунаемъ. И что же? Профессоръ Буслаевъ нашелъ приличнымъ для себя увѣрать Академію наукъ, что для меня «стали одно и тоже—рѣка Дунай и луна»!!! Вообразимы ли, со стороны ученаго и въ серьезномъ научномъ разборѣ, такій милыя шалости? Я могъ бы привести изъ разбора профессора Буслаева еще нѣсколько другихъ примѣровъточно такого же убійственнаго остроумія, но, мнѣ кажется, довольно будетъ и этихъ.

Къ чему же ведутъ всъ продълки моего московскаго оппонента? Къ тому, чтобы выставить всю уморительность, всю негодность моей мысли, что русскія былины происходять отъ древне-азіатскихъ оригиналовъ. Однако же шутокъ и каррикатуръ еще мало въ дълъ науки, тамъ, гдъ надо опровергать выставленное впередъ новое мнъніе; еще мало жалобъ на «смълость» пріемовъ, на натяжки, на извращенія: необходимы еще доказательства.

И воть профессорь Буслаевь пускается въ доказательства. Но въ чемъ они у него состоять? Во-первыхъ, въ наставленіи мнѣ, что какъ санскритъ не отець индо-европейскихъ языковъ, такъ точно и древне-азіатскія поэмы и пѣсни не родоначальники народныхъ ново-европейскихъ героическихъ поэмъ и пѣсенъ. Первое я давно внаю, а со вторымъ все-таки несогласенъ, потому, что оно ни коимъ образомъ еще не вытекаетъ изъ перваго. Языкъ языкомъ, миеы миеами, но все это ничуть не мѣшаетъ тому факту, чтобъ извѣстный народъ заимствовалъ отъ другихъ народовъ, съ которыми былъ въ соприкосновеніи, — цѣлый рядъ разсказовъ. Нечего разсуждать объ отдаленномъ коренномъ сродствѣ, когда на лицо самыя неоспоримыя доказательства происхожденія гораздо болѣе простого и малосложнаго.

Намъ падо выбпрать между двумя системами. По одной изъ нихъ, наша патріотическая гордость и чванство могутъ быть вполнѣ удовлетворены: у насъ-дескать все свое, все мы сами сдѣлали, вездѣ себя выразили. Но въ этой системѣ, пріятно щекотящей наши нервы, оказываются огромныя неудобства и закавычки. Тутъ приходится увѣрять себя и другихъ, что уже въ незапамятныя, доисторическія времена существовали разсказы удивительно развитые, полные, послѣдовательные, выдѣланные до малѣйшихъ подробностей, и вотъ славяне принесли съ собою такіе разсказы изъ Азіи въ Россію: иначе какимъ же

образомъ объяснить себъ, при существованій этой системы, пропасть такихъ русскихъ разсказовъ, которые не только въ общемъ, но и въ модробностяхъ сходятся съ безчисленными разсказами азіатскими? Между тъмъ несомнънно, что древнъйшіе до-историческіе разсказы никогда не существовали въ формъ полной, развитой, выдъланной, наполненной безчисленными эпическими подробностями. Въ виду всего этого, невольно говоришь себъ: пътъ, это что-то не ладно, такъ не могло происходить дъло. Тутъ есть, должно быть, другое объясненіе, получше и посолиднъе.

И такимъ объяснениемъ является вторая система. Она, правда, ничуть не ласкаетъ нашего патріотическаго чувства, да и не заботится объ этомъ, но за то даетъ значительно удовлетворительные отвъты на множество вопросовъ, до последняго времени покуда еще и не существовавшихъ. Хорошо было, въ прежнее время, сравнивать наши былины все только со скандинавскими да германскими, съ болвтарскими да сербскими, и наконецъ, отъ времени до времени, изръджа, съ пидъйскими сказаніями и разсказами: оно, разумъется, не трудно было въ тъ времена сваливать всъ сходства на счетъ общаго арійскаго сродства, вёдь тутъ были на лицо действительно все только поэмы и пъсни однихъ арійскихъ народовъ. Но это добродушное объясненіе уже болье не годится съ тыхь поръ, какъ выдвинули впередъ цьлый рядъ новыхъ фактовъ, прежде неизвестныхъ или забытыхъ. Теперь вдругь оказалось, что приписываемое до техъ поръ однимъ арійскимъ племенамъ, давнымъ-давно, съ глубочайшей древности существуетъ ун у племенъ не-арійскихъ. У этихъ-то какимъ же образомъ очутились тъ самые разсказы, что у индусовъ, персовъ, славянъ, германдевъ, скандинавовъ? Тутъ уже никакое «обще-арійское сродство» не придеть на выручку. Очевидно, что туть происходило заимствованіе. Но если оно было возможно для племенъ не-арійскихъ, то почему же будетъ певозможно и для племенъ арійскихъ? Нътъ причины не допускать такого заимствованія, когда на это настоятельно указываеть вся совокупность выплывшихъ теперь наружу новыхъ фактовъ. Изследователю представляются теперь вопросы: Вотъ вы говорите, что вездъ причина сходства -- обще-арійское родство. Прекрасно. Но отчего же русскія былины такъ похожи на тюрко-монгольскіе разсказы? «Отчего же они къ нимъ такъ близки? Вы говорите, что это происходить отъ прибытія монголо-тюрковъ въ Россію-но тогда и всв другія произведенія русской жизни передълались бы п перекрасились бы въ монголо-тюркскія формы и краски, какъ былины. Но этого не случилось, и предметы или произведения собственно-русские удержали по прежнему свой самостоятельный колорить. - Далье: Отчего въ былинахъ нътъ множества такихъ вещей, которыя непремънно были-бы туть, еслибь эти быдины являлись чемь то въ самомъ деле русскимъ.

м отчего, напротивъ, тутъ на лицо такое огромное количество предметовъ монголо-тюркскихъ, которымъ тутъ было-бы совсвиъ не мъсто, при національномъ происхожденіи былинъ? — Это пеобъяснимо при толкованіяхъ прежней системи, но вполнъ цонятно и просто при объясненіяхъ новой системи. Мы тутъ узнаемъ, самымъ естественнымъ образомъ, почему въ былинахъ нътъ ни русской зимы, ни русской природы, ни русскихъ религіозныхъ обрядовъ и обычаевъ, ни избъ, ни войска русскаго, ни однодеревокъ, ни рабовъ, ни русскаго способа сражаться и т. д. Понятно, что всего этого не можетъ быть въ былинахъ, коль скоро онъ заниствованы изъ разсказовъ и пъсенъ азіатскихъ, которые наполнены лишь подробностями природы, жизни и обстановки азіатской.

Правда, профессоръ Буслаевъ силится дать кое-какіе отвѣты на тѣ запросы, которые возникають изъ новыхъ фактовъ. Но что это за отвѣты, что за объясненія, мы тотчасъ увидимъ изъ нѣсколькихъ шримѣровъ.

Я говориль, что «въ нашихъ былинахъ зима, ледъ, морозъ не шграютъ никакой роли, точно будто дёло происходитъ не въ Россіи, а въ какомъ-то жаркомъ климатѣ Востока». Тутъ же въ примѣчанін было прибавлено, что «о зимѣ и снѣгѣ говорится въ былинахъ едвали не всего одинъ только разъ, а именно въ разсказѣ о Чурилѣ Пленковичѣ: «Что съ вечера пороша порошила, съ полуночи выпалъ бѣлый снѣгъ, выпалъ бѣлый снѣгъ во весь бѣлый свѣтъ». Профессоръ Буслаевъ спѣшитъ поправить меня, и говоритъ: «Опять неточность. Въ былинѣ объ Алёшѣ Поповичѣ читается:

Пойдемъ, братецъ, ко двору, Сожмемъ ситгу по кому (Кир., II, 65).

Въ былинъ объ Иванъ Годиновичъ:

Вынала пороха снъгу бълаго, По той по порохъ, по бълу снъгу, И лежатъ три слъда звъриные. (Кир. III, 22).

Но, въ отвътъ на это, каждый внимательный читатель легко замътитъ, что въ первомъ примъръ риемованные концы строкъ ясно указываютъ на позднюю редакцію или даже вставку, что подтверждается тъмъ, что всъ варіанты этой пъсни записаны въ Москвъ и въ губерніяхъ Орловской и Тульской 1), а во-второмъ примъръ повторяются лишь, почти слово въ слово, тъ самыя стереотипныя выраженія о

<sup>1)</sup> Кир. II, 65—66. Копечно никого не удивять — такія риемы, какъ по двору— по кому. Большинство народныхъ нашихъ риемъ всегда таково, напр. попъ — либо съна клокъ; не красна изба углами, а красна пирогами; хата бъла, да безъ хлъба бъда; хоть хлъба крома, да воля своя.

порошь и быломь сным, которыя находятся и въ моемъ примъръ. Во всякомъ же случав, вообще во всвхъ этихъ примврахъ, зима, снъть и морозъ не играють-еще разъ повторяю-какъ и въ прочихъ былинахъ, никакой существенной роли. Характеръ нашихъ былинъ все-таки вездъ и повсюду, въ общемъ и въ частности-мотній; онъ всь указывають на жаркій поясь, въ такой степени, что если даже какая-нибудь случайная вставка (подобная вышеозначеннымъ) какъ будто и указываеть на присутствие зимы, за то всв остальныя подробности былины ничуть не показывають этого присутствія и, напротивъ, ясно говорятъ о постоянно аптнемъ характеръ разсказа. спешать возстановить его. Такъ, напр., въ былине объ Иване Годиновичь, приводимой проф. Буслаевымъ, правда, упомянуты вскользь пороша и билый сниго, но ничего зимняго неть более во всемь разсказъ: выкиньте только эти двъ (вставочныя) строки, и вы никогда не догадаетесь, что действіе въ этой былине можеть происходить зимой. Ни зимнихъ одеждъ, ни жилищъ, ни иныхъ зимнихъ подробностей-тутъ на лицо нътъ, и, напротивъ, Иванъ Годиновичъ «ставитъ въ полъ бълый шатеръ свой, развертываетъ ковры сорочинские, постилаетъ потнички бумажные, и изволитъ на нихъ съ Настасьею опочивъ держать» 1). Ясно, что тутъ нътъ ни зимы, ни вообще чегобы то ни было русскаго: русскіе такъ не жили и не почивали зимой, особливо съ невъстами; тутъ явно ничего другого нътъ, кромъ обще-азіатскаго поэмнаго склада и подробностей лътней жизни азіатскихъ номадовъ.

У меня было также сказано: «Ни мховъ и болотъ, ни плодородныхъ земледъльческихъ мъстностей былины нигдъ не рисуютъ». — Профессоръ Буслаевъ отвъчаетъ: «Авторъ утверждаетъ это, забывал эти превосходныя характеристики, которыми то начинаются, то оканчиваются наши былины:

> А мхи были болота въ Поморской стороны, А тал эта зябель въ Поль-сиверной стороны, Гольныя щелья въ Бълу-Озеру. (Рыбн. I, 325) Сильные-могучіе богатыри въ Кіевѣ, Церковное пѣнье въ Москвъ городѣ; Славный звонъ въ Новъ-городѣ; Сладкіе поцѣлуи Новоладожанки; Гладкіе мхи къ синю мору подошли; Щальё-каменье въ Сѣверной сторонѣ.

(Рыбн. II, 44).

Но что же значать эти припѣвы, эти случайныя арабески явно поздняго времени въ вопросѣ о русскомъ самостоятельномъ характерѣ и происхождении нашихъ былинъ? Вѣдь эти припѣвы не играютъ

<sup>1)</sup> Kup. III, 22, 24.

ровно никакой роли въ составъ тъхъ былинъ, къ которымъ приклеены самымъ внъшнимъ образомъ. Та-же самая исторія повторяется и съ «хлебородною осенью» и со всеми остальными деталями, которые онъ приводитъ для того, чтобъ опровергнуть меня. Я не могъ не знать, столько времени имъвши дъло со всъми нашими сборниками былинъ, что туть, ножалуй, можно найти упоминание и о маковкахъ церковныхъ, и о подикахъ кирпичныхъ въ печкахъ глиняныхъ, и о помелечкахъ мочальныхъ, обмакнутыхъ въ лохань, и о печкахъ муравленыхъ, и о присядкъ и т. д. Но я не могъ также не видъть и того, что все это внешнія вставки и орнаменты, кое-какъ прилепленные къ той или другой былинъ въ позднее время русскими разскащиками, на основани утвердившихся эпическихъ привычекъ русскаго языка, и ничуть не входящіе въ самый ея составъ. Ничто ими не держится, ничто на нихъ не основывается и не опирается, и они легко могуть быть повсюду заменены, какъ вещь посторонняя, подробностями совершенно другими, или же, иной разъ, и вовсе выпущены вонъ. Не такъ бываетъ съ тъми подробностями, которыя не приставлены впоследстви, а нарисованы вместе, заодно съ сочиненіемъ того или другого созданія народной поэзіи. Вспомните описанія зимы или літа въ Шахъ-Намэ і), или зимнія и літнія картины въ поэмахъ и пъсняхъ тюркскихъ сибирскихъ племенъ 2). Здъсь все идеть одно къ одному, здёсь все въ связи, противоречий не встречаешь, потому что никакихъ позднъйшихъ постороннихъ приставокъ нътъ. Съ упоминаніемъ зимы всегда является въ связи многое изъ предыдущаго и послъдующаго: и одежда, и жилище, и разнообразныя сцены или дъйствія неразрывно связаны другь съ другомъ. Описанія мъстностей также не являются въ видъ случайнаго упоминанія вскользь, безъ котораго легко можно было бы обойтись. Нътъ, снъжная-ли гора, песчаная-ли степь, длинный-ли горный кряжъ, быстрая-ли ръка упомянуты, они упомянуты потому, что на нихъ зиждется самымъ неоспоримымъ образомъ дъйствіе былины, а во-вторыхъ потому, что они вполнъ выражаютъ географическія условія своей страны.

Я еще говорилъ: «Деревянныхъ построекъ въ былинахъ нѣтъ, кромѣ, развѣ, случайнаго упоминанія, вскользь, избы Морского царя въ подводномъ царствѣ: но это лишь одинъ изъ позднихъ варіантовъ». Проф. Буслаевъ признаетъ, повидимому, правду моихъ словъ, но про-

<sup>1)</sup> Наприм. описаніе зимы тамъ, гдё разсказывается, какъ царь Кей-хозру пропаль въ снёжной горѣ, а потомъ занесены были снёгомъ богатыри, отправившіеся его отыскивать. Mohl. Schah-Nameh, IV, 269—271.

<sup>2)</sup> Зима и ледъ играють здась, въ своемь масть, такую важную роль, что не говоря уже о шубахь, теплыхъ кафтанахъ, маховыхъ шапкахъ, рукавицахъ, упоминаемыхъ на каждомъ шагу, тюркская баба-нга, прототипъ нашей, живетъ въ «медяномъ домъ». Radloff, II, 549—550.

должаетъ: «Авторъ смотритъ на народную былину ръшительно какъна исторію, и требуеть отъ нея такой этнографической точности, чтобы въ ней каждый народъ строилъ себъ хоромы по-своему, на точныхъ правилахъ архитектури. Любопытно-бы было приложить эту теорію къ французскимъ Chansons de geste»! — Я требую отъ былинъ точности и върности? Разумъется. И не я одинъ, а миъ кажется всякій, ищущій національности въ произведеніяхъ народной поэзіи, требуетъ того же самого. Гдъ онъ находить, что подробности поэмы или пфсия соответствують действительнымь подробностямь народной жизни, тамъ онъ говоритъ: «да, здъсь на лицо произведение въ самомъдълъ національное» (хотя бы только по однимъ деталямъ); а гдъ онъ. этого не находить, тамъ говорить: «нъть, здъсь что-то чужое, заимствованное отъ другихъ народовъ, или навязанное ими». Такъ вотъ и въ настоящемъ случаъ. Изслъдователь разсматриваетъ русскія былины и, вмъсто подробностей русскихъ, поминутно наталкивается на подробности азіатскія, и притомъ всего чаще поздне-азіатскія, всего чаще тюрко-монгольскія. Какъ ему не обратить на это серьезнаго вниманія, какъ ему не подумать и не сказать: «туть нъть своего, туть ньтъ русскаго, вдысь явно все вещи чужія, заимствованныя». Проф. Буслаева удивляетъ требованіе, чтобъ была этнографическая правда въ былинахъ и чтобъ хоромы были построены по точнымъ правпламъ архитектуры. А какъ же иначе, и что тутъ удивительнаго? Посмотрите индъйския поэмы: тамъ всё постройки чисто въ индъйскомъ стиль архитектури; посмотрите Шахъ-Намэ: тамъ всъ постройки чисто-персидскія; посмотрите монгольскія и тибетскія поэмы: тамъ всѣ постройки монгольскія и тибетскія; посмотрите пісни тюркских племенъ: тамъ все время ръчь идетъ о войлочныхъ юртахъ; посмотрите Эдду: тамъ ръчь идетъ о каменныхъ постройкахъ, со столбами и украшеніями чисто въ романскомъ стиль архитектуры, со щитами по стьнамъ и на кровлъ, и съ привъшенными на столбахъ подарками 1); посмотрите Калевалу: тамъ ръчь, идетъ о деревянныхъ постройкахъ, (хотя изръдка встръчаются и каменныя) съ деревянными полами, о баняхъ съ каменками, гдъ одни изъ дъйствующихъ лицъ рожаютъ, а другіе угорають и т. д. 2). Въ русскихъ былпнахъ дёло другое: національныхъ архитектурныхъ особенностей (т.-е. пзбъ и баней, вообще деревянной работы) нётъ, или оне на живую нитку приметаны сбоку, въ позднее время, и все замънено какими-то фантастическими каменными зданіями, которыя на половину утратили азіатскія подробности, а русскихъ не пріобратено.

<sup>1)</sup> Simroc: Edda, 1851, crp. 9, 28, 187, 193, 290.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Schiefner: Kalewala, 1852, crp. 32, 58, 99, 117, 137, 139, 182, 215, 262, 263, 290.

Такъ точно и во всемъ остальномъ. Взгляните на азіатскія поэмы и песни: оне кишать подробностями азіатскаго быта того или другого народа, онъ ими переполнены отъ низу до верху, и я представилъ тому множество примеровъ въ своемъ изследовании о происхождении русскихъ билинъ, но здёсь укажу еще на «Калевалу», для того, чтобъ еще разъ доказать проф. Буслаеву, какъ этнографически върны бываютъ народныя поэмы и пъсни. Эта поэма (основа которой, какъ я выше говориль, заимствованная) также въ свою очередь переполнена подробностями чисто финскими. Тутъ есть и лодки, расписанныя яркими красками (онъ стоять на берегу на каткахъ) 1), и сани съ полостями 2), и дуги, и дишла, ръзния и раскращенния и ръзния топорища з), и коромысла съ ведрами, и ръзныя скамьи 4) и берестяние кузовки 5) и люльки 6), и метлы, и въшики 7), и красные шнурки и ленты на головъ у дъвушекъ в), и металлическія бляхи на поясъ, на головъ и на грудн 9) и расшитые вороты у рубашекъ 10), и свътлие волосы, и голубие глаза, и т. д. 11). Неужели все это не этнографія, подробная и върная, и неужели подобной же этнографіи не было-бы у насъ, если бы былины являлись у насъ действительнымъ самостоятельнымъ сочиненіемъ (хотя бы и на чужія темы), а не переділкой, очень мало удовлетворительной? Я исчислиль въ своемъ изследовании все главное, чего у насъ недостаетъ въ былинахъ, для того, чтобъ имъ быть русскими, - изъ этого составился длинный списокъ 12), и тутъ же указаль множество вещей, которымь туть было бы, въ этомъ случав, вовсе не мъсто. Но то, что я приводилъ, ничего не значитъ для профессора Буслаева, и монголо-тюркская обстановка, всюду у насъ являющаяся на первомъ планъ въ былинахъ, не вызываетъ его ровно ни на какое размышленіе.

Отвътомъ же на очень многія монголо-тюркскія или вообще азіатскія подробности — у него постоянно служить все одинь и тоть же пріемъ: эта-дескать подробность есть также и у германцевъ и у скандинавовъ. Что это за отвътъ! Гдѣ же я отрицаль существованіе всѣхъ этихъ вещей у германцевъ и скандинавовъ? Пускай это сходство бу-

<sup>1)</sup> Schiefner: Kalewala: 26, 33, 78, 96, 99, 103, 179.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же: 12, 18, 58, 151.

<sup>. \*)</sup> Тамъ же: 136.

<sup>4)</sup> Tanb me: 17, 54.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Тамъ же: 205, 258.

<sup>6)</sup> Тамъ же: 194, 262, 275.

т) Тамъ же: 32, 99.

<sup>(°)</sup> Тамъ же: 18.

<sup>9)</sup> Тамъ же: 56, 213, 232.

<sup>10)</sup> Тамъ же: 158:

<sup>11)</sup> Тамъ же: 23, 98, 100, 153.

<sup>12)</sup> Тамъ же: 47, 56, 58, 100.

Томъ І. — Февраль, 1870.

деть, но оно ничего не переменяеть въ томъ, что я доказываю про былины. Почему западныя поэмы или песни имеють съ восточными поэмами и песнями очень многія изъ техъ самыхъ сходствъ, что н наши былины, это можетъ и должно быть предметомъ особаго изслъдованія, подобнаго моему изследованію о былинахъ, но пока эти подробности къ нашему вопросу не идутъ. Я не сомнъваюсь въ томъ, что будеть однажды доказано происхождение и этихъ поэтическихъ произведеній съ Востока, но при этомъ оказывается та разница между западными и нашими произведеніями поэзіи на героическіе сюжеты, что «на Западъ чужой матеріаль столько же охотно воспринимается вакъ и у насъ, но немедленно подвергается самостоятельной переработкв, органическому претворенію въ собственную плоть и кровь; а у насъ чужой матеріаль бываеть воспринять съ большою жадностю и любовію, но потомъ не испытываеть никакого процесса національнаго претворенія и развитія». Это напечатано пъликомъ въ моемъ изследованіи. Но, разбирая его, профессоръ Буслаевъ не только отвъчать на это не желаеть, но даже продолжаеть игнорировать мои слова, и самымъ спокойнымъ образомъ отвъчаетъ мнъ на мои указанія русских заимствованій съ Востока, своею знаменитою фразою: «Да въдь это тоже и у германцевъ, тоже и у скандинавовъ, тоже и у грековъ есть»! точно будто этими словами уже все сказано, а заимствованія греками, германцами и скандинавами отъ того же самаго Востока такая немыслимая и несбыточная вещь, что даже объ этомъ и говорить-то забавно.

Профессоръ Буслаевъ кажется полагаеть, что совершенно погубиль меня, юмористически замътивъ миъ, что въ древней Руси существовали и конп, и монастыри и благочестивые странники въ святымъ мъстамъ, и объты монашескіе, и волшебные свътящіеся камни и т. д. Но въдь это все мнъ было очень хорошо извъстно и безъ его остроумныхъ указаній, тімь болье, что всі эти предметы есть тоже въ целомъ свете. Однако же это не мешаетъ тому соображению, что большая разница между тою ролей, которую конь играеть наприм. хоть-бы у персовъ или индусовъ, —или же у номадныхъ народовъ. Понятно, раньше всякихъ даже примъровъ, что у этихъ послъднихъ роль его въ огромной степени превосходитъ роль его у предыдущихъ, и именно поэтому-то я и указываль на роль коня въ русскихъ былинахъ со всеми относящимися къ нему подробностями (каковы холенье его, возращеніе, взнуздываніе и съдланіе, заботливое привязываніе къ кольцу, безконечно-частыя упоминанія плети и т. д.), какъ на что-то въ такой мірь выдающееся и особенное, чего нигді болье ніть кромі техъ месть, где разсказы о коне имеють также происхождение отъ эпическихъ произведеній номадныхъ народовъ. Какое мив при этомъ дело до коня Святовитова, котораго профессоръ Буслаевъ придумалъ

такъ тщательно виставить мив на показъ? Во-первихъ, этотъ конь быль божествомъ у западныхъ, а не у восточныхъ славянъ, а во-вторыхъ то быль конь религіозный, а не богатырскій, и никакихъ похожденій его мы не знаемъ; значить, ровно ничего и не приходится сравнивать тутъ съ нашими былинами. Къ чему проф. Буслаевъ трудился указывать мив на нашихъ паломниковъ и ихъ объты, и что новаго онъ мив этимъ внушилъ? Не знаю, но всв его игумены Даніилы и другіе странники, упоминаемые Кирикомъ или, къмъ угодно, ни въ какомъ отношени не касаются нашей былины о сорока каликахъ. Намъ важны не общія соображенія о томъ, что такой-то вещи не было на Руси или она была туть, а то, встрвчается-ли известный разсказь у насъ однихъ, уединенно, или существуетъ и въ другихъ еще мъстахъ? Относительно былины о 40 каликахъ оказывается, что содержащійся въ ней разсказъ не принадлежить намъ однимъ. Мы тотчасъ говоримъ: значитъ во-первыхъ, онъ не коренной русскій, и тамошніе князь Владиміръ, княтиня Апраксвевна, Касыянь или Потокъ и его спутники-не заключають ничего такого, что следуеть пріурочивать къ русской исторіи, къ русскимъ самостоятельнымъ разсказамъ. Но мы идемъ далве, и открываемъ, что эти самыя событія и, въ точно такой последовательности, съ точно такими подробностими, уже Богъ знаетъ за сколько въковъ до начала Русп ходили по всей Азін, что и тамъ въ величайшемъ распространении находились повъствования о приключенияхъ юноши, соблазняемаго замужней женщиною, и все это въ соединении съ переряженными пилигримами, царями или богатырями, - какъ же не сказать, что, значить, мы имвемъ здёсь, въ русской перелидовке, старинный азіатскій разсказъ. И тогда, и Даніилы, и Кирики всевозможные тотчась отодвигаются въ сторону. Точно также, когда ръчь идетъ объ Иванъ Вдовкинъ сынь, то мы сначала замычаемь, что у этой былины, выдаваемой намы за что-то въ высшей степени русское, славянское-сразу оказывается огромное сходство съ легендами азіатскими. Мы тотчась и говоримъ себь: это, следовательно, произведение не исключительно славянское, русское. Послѣ того мы убѣждаемся, что эта былина, спутанная и необъяснимая по русскому тексту, получаетъ полное себъ объяснение при сличении съ азіятскою легендою-и мы тогда уже знаемъ, что считать первообразомъ и что испорченною копією, и при этомъ случай для насъ становится уже совершенно безразличнымъ свёдение: что у насъ на Руси было извъстно о самосвътныхъ и чудодъйственныхъ камияхъ еще изъ статьи Епифанія, въ сборникъ Святославовомъ 1073 года. Тутъ ръчь идетъ не о свъдъніяхъ и не о камняхъ вообще, а о томъ, что въ данной былинь эти камии занимають то самое мьсто, что въ гораздо болъе полной, совершенной и ясной легендъ авіятской. Значить, и сборникь Святославовь принуждень отодвинуться

въ сторону, и уступить мъсто соображению, что наша былина-копія, а оригиналь быль азіятскій.

Профессоръ Буслаевъ любитъ указывать мнѣ на лѣтописи, на «Слово пому Игоревъ», на Поученіе Мономаха, на хронографа, притчи и т. д. Я никогда не оспаривалъ того факта, что у былинъ можетъ быть сходство съ разными произведеніями древней русской литературы. Но, какъ уже замѣтилъ г. Макушевъ, это сходства частныя, отрывочныя, а я, съ своей стороны, ровно ничего не имѣю противъ той мисли, что древнія литературныя наши произведенія были распространены по Россій — это совершенно просто и естественно, — что многія изреченія, фразы, обороты, эпитеты оттуда проникли въ сокровищницу русскаго языка, сдѣлались даже чѣмъ-то стереотипнымъ, и потому вошли въ свое время (позднѣе) въ составъ билинъ, когда въ этихъ поэтическихъ произведеніяхъ народнаго, впрочемъ мало самостоятельнаго творчества, стали передаваться азіатскіе разсказы.

Профессоръ Буслаевъ воображаетъ, что ужасно тонко поймалъ меня на словъ, указавъ, что съумъла же былина (даже и по моимъ. собственнымъ словамъ) одно перевесть, другое передълать и переиначить изъ восточныхъ поэмъ и песенъ. Значитъ, восклицаетъ съ упоеніемъ, на разныхъ своихъ страницахъ, профессоръ Буслаевъ, значитъ былина не такъ была глупа и пошла, какъ кажется г. Стасову! Но я не знаю, зачёмъ же выдумывать? Я нигде и никогда не называль русскую былину ни «глупою», ни «пошлою». Я только старался показать несамостоятельность ея, и истинное отношение къ восточнымъ первообразамъ. Правда, при этомъ у меня оказывалось, что былинакастрированный, уръзанный сколокъ съ древнихъ восточныхъ поэмъ и пъсенъ, и что множество первоначальныхъ мотивовъ у ней затеряно, переиначено или испорчено. Но это еще нисколько не значитъ, что былина глупа и пошла. Сверхъ того, я не нахожу великой мудрости и умінья въ томъ, чтобъ изъ хорошей и совершенно простой, ясной какъ день вещи, сдёлать что-то нехорошее, испорченное и запутанное или темное, и при этомъ произвести кое-какія заміны и подстановки (такъ, наприм., торговый продуктъ Индіп-сандалъ, замінцть въ былині торговымъ продуктомъ Новгорода-рыбой; индійскаго брахмана-русскимъ попомъ, и т. д.). Тутъ ровно ничего нътъ головоломнаго. На это хоть у кого хватить ума и умънья, и гордиться туть еще нечемь, а находить что-то «лестное» — просто смышно.

Въ заключеніе, укажу я еще на тотъ странный пріемъ профессора Буслаева, что онъ, въ своемъ недовольствъ монмъ трудомъ, совершенно лишеннымъ научности и должной методы, докладываетъ Академіи наукъ, что бы я долженъ былъ по настоящему сдълать, чтобъ все било у меня «какъ слъдуетъ», и задаетъ мнѣ нъкоторые вопросы. Такъ, наприм, по его понятіямъ я долженъ былъ «доказать путемъ много-

«стороннихъ сравцительно-лингвистическихъ и историческихъ изследованій» все то, что я говорю о передачь намъ народами не-арійскаго племени сказаній, заимствованныхъ ими у народовъ арійскихъ. Да жакъ же это могло быть, и была-ли какая-нибудь возможность къ тому, что требуетъ съ меня проф. Буслаевъ? Я, по его же словамъ, человъкъ безъ научности, безъ правильнаго-метода, безъ филологической критики и т. д. Какъ же я могъ сдълать то, чего не могъ? Какъ же я могъ совершить безъ всякихъ инструментовъ то, что можетъ быть «совершено только посредствомъ извъстныхъ инструментовъ. Но оставимъ въ сторонъ мою незначительную личность, и обратимся къ проф. Буслаеву, само собою разумьется, владсющему въ полной мъръ и научностью, и методомъ, и филологическою критикою, со следующимъ вопросомъ: Пускай у меня, или у кого-то другого будеть въ самомъ дёль исполнено то, чего требуетъ съ меня проф. Буслаевъ: развъ опъ былъбы въ состояніи едольть весь нашъ матеріаль, развъ его хватило-бы по части оценки и сравнения всего содержания, а туть-же вместе по части языковъ не только европейскихъ, но и сапскритскаго, зендскаго, мерсидскаго, арабскаго, тибетскаго, монгольскаго, калмыцкаго, и множества тюркскихъ наръчій? Въдь этого не могло бы быть, въдь этихъ языковъ онъ не знаетъ (хотя о нёкоторыхъ изъ числа ихъ иной разъ м толкуетъ кое-что, наприм о санскритъ): такъ зачъмъ же онъ съ меня спрашиваетъ такихъ несбыточныхъ вещей? Зачемъ онъ съ меня требуетъ то, что даже, при громаднейшихъ познаніяхъ, наверное неисполнимо однимъ челов комъ, и можетъ быть совершено лишь совожупными трудами многихъ и разнообразныхъ ученыхъ? Моя цёль-еще разъ повторяю-прежде всего состояла лишь въ томъ, чтобъ показать фантастичность разныхъ качествъ, приписываемыхъ нашимъ былинамъ, н, въ особенности, показать, что онъ вовсе не самобытны, какъ это у насъ вообще принято. Для такой, вовсе не громадной задачи, еще ничуть не нужно было того колоссальнаго арсенала, которымъ онъ желастъ отогнать меня отъ предпринятаго дела. Мне вполне достаточно было сличать наши былины съ восточными разсказами, переведенными на европейскіе языки солидньйшими оріенталистами, каковы: Боппъ, Моль, Ланглуа, Бюрнуфъ, Жюльенъ, Горрезіо, Фошъ, Шмидтъ, Брокгаузъ, Тёрнеръ, Максъ Мюллеръ, Бенфей, Кастренъ, Шифнеръ, Вельаминовъ-Зерновъ, Чубиновъ, Радлоффъ, и др. На что миъ тутъ были сравнительно-лингвистическія изслідованія?

По понятіямъ профес. Буслаева, я также долженъ быль-бы «очистить себъ путь строгою критикою» въ вопросъ о сродствъ русскихъ былинъ съ эпическими сказаніями прочихъ славянь, такъ какъ объ этомъ «въ ученой литературъ писано довольно». Но въдь это предметъ для цёлой отдёльной монографіи! Невозможно же, миъ кажется, въ одномъ сочиненіи, съ очень спеціальною задачею, сливать вмъстъ нъсколько совершенно различныхъ сочиненій. Впрочемъ, мев казалось, я не упустиль этоть вопрось изъ виду, и высказаль всв главныя положенія по этому предмету, какъ въ нечатномъ тексть моего изследованія, такъ и въ рукописныхъ къ нему приложеніяхъ. Тутъ я выскаваль (съ приведеніемъ примеровъ), какія огромныя черты несходства существуютъ между нашими богатырями и богатырскими пфсиями-и. богатырями и богатырскими песнями сербовь, болгарь и чеховь, при нъкоторомъ сходствъ, иногда основы, иногда подробностей. Вопросы, задаваемые мив профессоромъ Буслаевымъ, также достаточно курьезны посвоей несообразности и неисполнимости. Одинъ разъ онъ меня спрашиваетъ: «какъ, когда и для чего русская пъсня о Потокъ взяла свои мотивы изъ какой-то татарской пъсни?» Признаюсь, забавнъе этихъ вопросовъ я еще никогда ничего не встръчалъ на своемъ въку. Я уже оставляю. въ сторонъ ту приписываемую мнъ идею, будто я произвожу не толькоэту, но какую-бы то ни было былину, отъ-такой то непосредственно. азіятской поэмы или п'єсни: у меня уже нісколько разъ было протестовано, печатно, противъ приписыванія мнв подобнаго факта п подобнаго мивнія. Но профес. Буслаєвъ все продолжаєть не понимать. моей мысли, значить надо оставить надежду внести ему въ голову разъяснение ея. Я готовъ даже оставить въ сторонъ ту часть его вопроса, гдв онъ изъявляетъ желаніе знать: какъ и когда сформировалась былина о Потокъ. На это я просто отвъчу: «не знаю», точно также, какъ всякій-бы оріенталисть конечно отвічаль этими самыми. словами на вопросъ: А когда сформировалась такая-то или сякая-то поэма и пъсня? Никто изъ оріенталистовъ не сомнъвается въ томъ, что китайская, тибетская, монгольская, калмыцская и др. литературы наполнены индейскими произведениями народнаго творчества, переданными на языки этихъ народовъ, но переводчики «Аваданъ» съ кнтайскаго, «Гессеръ-хина» съ монгольскаго, «Дзанглуна» съ тибетскаго, «Джангаріады» съ монгольскаго, «Шидди-кура» съ монгольскаго и калмицкаго, и т. д. 1), должны-бы стать въ тупикъ передъ пытливыми вопросами профессора Буслаева, и не могли-бы ничего ему разсказать, когда и какъ эти поэмы и сказки переходили съ одного языка на другой, хотя въ сущности все-таки продолжали-бы знать, что древивишие извъстные пересказы всъхъ этихъ произведений-пидъйскіе. Надѣюсь, что мнѣ позволительно не знать того, чего не знаютъ лучшіе оріенталисты. Есть вопросы, которые ничего не стоить задавать, а отвъчать на нихъ — невозможно. Но верхомъ комизма мнъ

<sup>1)</sup> Кстати будеть упомянуть здёсь слышанное мною лично, оть нокойнаго ламы Галсань-Гомбоева (бывшаго преподавателя монгольскаго языка при с.-петерб. университеть), что существуеть калмыцкая редакція «Рамаяны». По моему настоянію, оны перевель ее на русскій языкь, но смерть помітала ему издать свой переводь. Этотыфакть извістень всёмь петербургскимь оріенталистамь.

жажется вопросъ: «Для чего былина о Потокъ взяда мотивы изъ авіят-«скихъ поэмъ или пъсенъ?» Какъ, для чего? Да почемъ-же я-то могу знать, зачъмъ русскій народъ нуждался въ былинахъ? И почему я -обязанъ давать отвъты на подобные вопросы?

Въдь согласенъ же профессоръ Буслаевъ, что есть въ русскомъ замкъ слова монголо-тюркскіе; ихъ безъ сомнънія достаточно. Что-же онъ не спрашиваетъ оріенталистовъ, «для чего» русскіе взяди эти слова у монголовъ и тюрковъ? Я думаю, вмъсто отвъта, они просто засмъялись-бы. И въ самомъ дълъ, есть-ли возможность какъ-нибудь иначе отвъчать на подобный запросъ?

Въ другой разъ, профессоръ Буслаевъ спрашиваетъ меня: «Какимъ образомъ въ XIII или XIV стольтіи, при самомъ незначительномъ. надо полагать, умственномъ и литературномъ общеніи между рус-- свими и монголами, монгольскій оригиналь, безь знанія самого языка. -могъ быть усвоенъ русскими разскащиками? Кто имъ его переводилъ? А если бы кому изъ русскихъ случайно и были извъстны монгольскія сказанія, то какимъ образомъ, въ глуши древней Руси, эти сказанія могли низойти до простонародья и охватить своимъ вліяніемъ громалныя пространства населенія?» Опять-таки я сміло могь-бы отвінчать чи на всв эти вопросы: «не знаю», потому что это не касается ни до меня, ни до моего изследованія, и я не обязань делать все изысканія, какія только придуть въ голову профессору Буслаеву. Но я позволиль-бы себь, въ свою очередь, только спросить его: вто нереводиль русскому народу всв его разговоры съ монголо-тюрками въ XIII и XIV въкахъ, и какъ именно это дълалось? Кто, гдъ и какъ вносиль въ русскій языкъ и въ русскую жизнь то огромное количество словъ, выраженій, обычаевъ и предметовъ, которыми мы и до сихъ поръ загромождены? А главное: если-бы кому изъ русскихъ случайно и были извъстны монгольскія слова, выраженія, обычаи и бытовые предметы, то какимъ образомъ, въ глуши древней Руси, «всв эти вещи могли низойти до простонародья и охватить своимъ влія--ніемъ громадныя пространства населенія?» Какимъ образомъ у русскаго народа даже и рубашка татарская, не говоря уже о множествъ восточныхъ словъ, въ разное время вошедшихъ у насъ въ употребленіе, какъ наприміть, лошадь, кнуть, кафтань, армякь, кармань, товарь, бисерь, бусы, париа, анбарь, сундукь, барышь, перець, алый, бурый, арбузь и т. д. Куда девались чисто-русскія названія для всехъ этихъ вещей? Или ихъ не было?

Еще въ другомъ мѣстѣ профессоръ Буслаевъ спрашиваетъ меня о слѣдующемъ: «Если такъ могущественна оказалась монгольская сила въ русскихъ былинахъ, то почему не проявилась она въ письменной словесности нашей XIII и XIV вѣковъ? Почему монгольскій духъ не распространился въ русскихъ житіяхъ и легендахъ?» Снова

отвъчаю: «Не знаю, и до меня это не касается, а впрочемъ не ручаюсь, чтобъ въ этихъ образчикахъ древней нашей литературы не оказалось много восточныхъ элементовъ, и если профессоръ Буслаевъ, вообще согласный безпрекословно и покорно допускать у насъ вліянія преимущественно только западныя, самъ-же отыскалъ «татарщину» въ житіи Петра Царевича ордынскаго и нѣкоторыхъ другихъ, то легко можно себѣ представить, сколько восточныхъ элементовъ оказалось-бы, по всей вѣроятности, въ этомъ отдѣлѣ нашей литературы при изслѣдованіи людей, не имѣющихъ никакихъ предубѣжденій противъ Востока и его вліяній на древнюю Россію?

Таковы главныя обвиненія профессора Буслаева противъ моеготруда, таковы его требованія и запросы. Я столь долго остановился на всемъ этомъ, потому что мев жалко было видеть, какъ такой обыкновенно безпристрастный и заслуживающій всякаго уваженія ученый, какъ профессоръ Буслаевъ, отнесся столь несправедливо и непріязненно къ труду, имъвшему только въ виду расширить рамки. нашего научнаго горизонта. Я съ нетеривніемъ ожидаль критики профессора Буслаева. Я ожидаль найти туть крптику ученаго, который много можетъ помочь, своими знаніями, разъясненію и утвержденію новыхъ соображеній, являющихся теперь настоятельною потребностью для русской науки, со времени внесенія въ нее совершенно новаго матеріала. Къ сожальнію, онъ этого не захотыль, онъ предпочель остаться на прежней, устарьлой точкь зрыня. Ему показалось, чтолучше отстаивать прежнія системы и объясненія, лучше оберегать достоинство и самостоятельность національнаго русскаго эпоса, чемъ взглянуть делу прямо въ глаза, и, не заботясь о пріятности или непріятности результатовъ для патріотическаго чувства, разработывать вопросъ съ неподкупностью и нелицепріятностью анатома. Ему же хуже. Онъ добровольно вычеркнуль себя изъ числа техъ деятелей кому суждено способствовать, впоследствін, утвержденію новаго, болье правильнаго, чымъ до сихъ поръ было, взгляда на древнюю русскую литературу, а значить, и на древнюю русскую исторію. Восточныя издавнія вліянія многое объясняють въ исторіи, нравахъ, бить, понятіяхъ, привычкахъ, мысли, характеръ русскаго народа. Огромную роль, конечно, играетъ въ жизни человъка то, что онъ постоянно слишаль, въ продолжени своего детства и юношества, и, поэтому, во многихъ отношеніяхъ не могли сложиться иначе, чёмъ они сложились, характеръ и исторія русскаго народа, коль скоро этоть последній интался постоянно только чужими сказаніями, едва-едва прикрытыми тоненькимъ слоемъ чего-то русскаго. Профессоръ Буслаевъ отталкиваеть отъ себя эти соображенія, какъ немыслимия, неприличния. Пускай же онъ продолжаеть выкладки своей безплодной и ничего необъясняющей системы до-историческаго арійскаго сродства. Они можетъ быть ни къ чему и не приводятъ, да за то дело-то покойнее, прізтиве на вкусъ и удобоваримее, а главное—патріотичнее.

Профессоръ Буслаевъ, какъ истый старовъръ въ литературъ, всегда восхищался самыми невообразимыми, самыми удивительными вещами въ древней русской литературъ и исторіи, приводя лишь тымъ въ удивленіе своихъ читателей. Всякій обскурантизмъ, всякое нельное ханжество, всякая чепуха старинныхъ легендъ и сказавій находили въ немъ постоянно наивнаго энтузіста; всякое наибезобразнічшее произведение древняго русскаго искусства находило въ немъ себъ набожнаго поклонника и пропагандиста, лишь бы только оно было древнее и русское. Однимъ словомъ, хотя онъ отъ времени до времени и подсмивается надъ славянофилами, но онъ тотъ же славянофиль, только въ новомъ видъ и образъ, отчасти заново прошпигованный коежакими европейскими диссертаціями и трактатами. Ему и европейцемъто быть хочется (даже, если возможно, современнымъ), да и русскихъ-то всёхъ предразсудковъ уступать нётъ охоты. Вотъ, труся и того другого, шатаясь постоянно отъ одного берега къ другому, онъ никогдане достигаетъ ничего опредъленнаго. Спрашивается, легко-ли при такой натурь и тенденціяхъ вдругь отказаться отъ стародавняго убъжденія на счеть самостоятельности пілаго отділа старой русской поэзіи?-О другомъ моемъ критикѣ, до слѣдующей статьи.

Влад. Стасовъ.

## HERPOJOF'S.

## А. И. Герценъ.

Января <sup>9</sup>/<sub>21</sub> умеръ въ Парижѣ, послѣ очень короткой болѣзни (воспаленія въ легкихъ) извѣстный эмигрантъ и писатель А. И. Герценъ.

Съ сороковыхъ годовъ Герценъ пользовался въ русской литературъ большой извъстностью какъ одинъ пзъ талантливъйшихъ людей замъчательнаго московскаго кружка, къ которому въ разной мъръ принадлежали лучшія дарованія того времени, какъ Бълинскій, Грановскій, Станкевичъ и друг., и которий оставилъ сильное вліяніе въ литературъ и общественныхъ понятіяхъ. Потомъ Герценъ покинулъ
Россію, и съ изтидесятыхъ годовъ для него началась еще большая
извъстность — другого рода: онъ дъйствовалъ какъ политическій писатель, большей частью въ ръзкомъ оппозиціонномъ смыслъ, и имълъ
въ русскомъ обществъ много поклонниковъ, а потомъ еще больше

враговъ. Въ последние годы эта деятельность, кажется, приняла отчасти новый характеръ, или новый фазисъ развития; онъ прервался

смертью.

Герценъ умеръ на 58-мъ году, и внезапная, случайная бользньпостигла его, когда онъ былъ еще въ полныхъ силахъ. Онъ родился: въ 1812 г. и былъ сынъ извъстнаго своимъ богатствомъ Яковлева и г-жи Герценъ. Онъ учился въ московскомъ университетъ; въ 1834 г. онъ былъ замъшанъ въ дълъ политическаго характера и сосланъ. въ Вятку, откуда въ 1837 г. его перевели во Владиміръ; наконецъвъ 1839 г. онъ былъ помилованъ, вступилъ на службу въ министерство внутреннихъ дълъ, и вскоръ посланъ былъ въ Новгородъ, совътникомъ губернскаго правленія. Въ 1842 году, онъ вышель въотставку, а по смерти отца, который оставилъ ему значительное состояніе, Герценъ отправился за границу, и уже не возвращался. Еголитературные труды начались, если не ошибаемся, еще въ концъ тридцатыхъ годовъ. Это было время господства гегелевой философіи, и ею ревностно занимались въ техъ московскихъ кружкахъ, о которыхъ мы упомянули и гдъ собрался тогда цвътъ русской умственной жизни. Исходя изъ этой философіи, развились тогда два различныя направленія, вскор'я занявшія вълитератур'я враждебное положеніе другь къ другу, это были такъ называвшіеся тогда западники: и славянофилы. У Герцена къ гегелевой философіи (ея левой стороны) рано прибавился еще другой предметъ изученія — соціалисты, вслъдствіе чего мысль Герцена съ большей силой, чъмъ у кого-нибудь изъ его товарищей и сверстниковъ, обратилась на общественные вопросы. Въ наше времи эти соціалисты принадлежать только исторік. экономической науки; да и въ то время, конечно, только чудаки моглипринимать буквально подробности сенъ-симонизма или фурьеризма,--но въ этомъ соціализмів была однако чрезвычайная возбуждающая сила, въ вопросахъ о «конечныхъ причинахъ» общества. Этой стороной они и оказывали сильное вдіяніе на умы въ Европѣ; этой же стороной они подъйствовали и на Герцена. Извъстность его въ литературь составилась очень быстро, когда подъ псевдонимомъ «Исканде-ра» стали появляться его философско-общественные этюды, разсказы, мелкія статьи въ «Отеч. Запискахъ», «Современникъ», «Петербургскомъ Сборникъ» (1846) и др. Эти статьи его: «Дилеттантизмъ вънаукъ», «Письма объ изучении природы», «По поводу одной драмы», «Капризы и раздумье»;--разсказы: «Записки доктора Крупова» (пере-печатанныя впоследствии въ более полномъ виде, въ заграничномъизданіи), «Записки одного молодаго челов'єка», «Сорока-воровка», «Новыя варіаціи на старыя темы» и т. д.,—наконецъ романъ: «Кто» виновать?» (изд. 1847 и 1867) были новостью въ русской литературъ. по оригинальности и глубинъ мысли, обширной и чрезвычайно разживыку, по мастерству разсказа и блестящему, редкому остроумію.

За-границей Герценъ уже вскоръ совершенно освоился въ той жизни, умственное движение которой было ему хорошо извъстно. Онъ дъятельнымъ образомъ принялъ участіе во французскихъ событіяхъ 1848 года и издаваль тогда газету вийсти съ Прудономъ. Онъ жилъ потомъ въ Италіи, въ Женевъ, наконецъ надолго поселился въ Лондонь, гдь основаль «Вольную русскую типографію» и началь рядь изданій, которыя вскор'в пріобр'вли особенную изв'встность въ Россіи. Рядъ его сочиненій и изданій начался нъсколькими французскими брошюрами и книжками, въ которыхъ онъ старался разъяснять для европейскихъ читателей отношенія русскаго міра къ Европѣ и основныя характерпстическія начала русскаго національнаго развитія, напр. «Le peuple russe et le Socialisme, lettre à Mr. Michelet», «Le vieux monde et la Russie, lettre à Mr. Linton», «Du developpement des idées révolutionnaires en Russie», «Le servage en Russie» и др.; въ то же время онъ началъ издавать брошюры на русскомъ языкъ, далъе книги, какъ: «Прерванные разсказы», «Письма изъ Франціи и Италіи». «Съ того берега», наконецъ періодическія изданія: «Полярная Звізда» «(съ 1855 г.) и «Колоколъ». Въ «Полярной Звёздё» (выходившей впрочемъ не въ правильные сроки) кромъ разсказовъ, историческихъ статей, начали появляться его воспоминанія, подъ названіемъ «Билое п Думы», выходившія потомъ отдельными книгами. Было наконецъ нѣсколько изданій по новійшей русской исторіи: «Русскій Историческій Сборинкъ», «Записки импер. Екатерины» (изданныя въ первый разъ во французскомъ подлинникъ и русскомъ переводъ), «Записки ки. Дашковой» (въ первий разъ, въ переводъ съ англійскаго), «Щербатовъ и Радищевъ» (последняго-известное «Путешествіе», напечатан ное впрочемъ по дурному списку), «Записки декабристовъ», «14-ое декабря, 1825».

Дъятельность Герцена кончилась, для нея начинается судъ потомства; но близость могилы, въчное безмолвіе, наставшее для судимаго, налагаеть особия обязанности на посмертный судь. Aut bene, aut nihil! — было правило древнихъ, впрочемъ забытое или неисполняемое нашимъ временемъ. Постараемся по крайней мъръ сказать о томъ, что веобще въ человъкъ не умпраетъ, потому что не умпраетъ то общество, изъ среды котораго каждый возникаетъ и въ средъ котораго онъ вращается при жизни: нътъ возможности судить человъка, по-мимо этой среды, отъ свойствъ которой такъ много зависитъ судьба ея недълимыхъ. «Когда мы пишемъ біографію — говориль еще недавно одинъ изъ корвфеевъ современной исторической науки, Леопольдъ Ранке, — когда мы хотимъ изобразить жизнь живой личности, намъ нельза забывать тъхъ условій, подъ вліяніемъ которыхъ дъйствовала эта лач-

ность и сила. Когда мы изображаемъ колоссальный ходъ историческихъсобытій, намъ опять натъ возможности опускать изъ виду живыхъ личностей, личный характеръ которыхъ и личная воля служили толчкомъиля хода всемірныхъ историческихъ судебъ.... Каждый такимъ образомъ является сыномъ своего времени, выражениемъ какого-то общаго, внъ его создавшагося стремленія; а съ другой стороны, отдъльныя. лица принадлежать опять нравственному порядку вещей: въ нравственномъ порядкъ вещей они являются вполнъ своеобразными существами и представляють самостоятельную жизнь имъ однимъ свойственнаго характера. Если отдёльное лицо служить изображениемь своего времени, то опять это время чувствуетъ па себъ ихъ вліяніе. Однимъсловомъ, жизнь отдъльнаго человъка есть и полная, законченная драма, въ которой все остальное только группируется около нея. лаже какъ будто служитъ ей, и въ тоже время жизнь отдъльнаго человъка. представляется однимъ мгновеніемъ какой-то чужой общей жизни, которой эта отдёльная жизнь послужила не болёе какъ переходомъ къ следующимъ моментамъ, называемымъ покольніями.

И такъ, только при точномъ разграничени біографіи и исторію возможна справедливая оцінка діятельности лица, и отъ смішенія ихъ происходять ті безконечные споры, которые долго разділяють стороны осужденія и защиты.

Вопросъ о дъятельности Герцена не есть слъдовательно единичный вопрось объ одной отдельной личности, но, такъ какъ эта личность имела свою общественную роль, довольно заметную, - то этотакже вопросъ о томъ обществъ, среди котораго онъ выросъ, развивался и действоваль. Предметь достаточно важный и серьезный, и мы съ сожальніемъ видели, что наша печать, въроятно по разнимъ. опасеніямъ, не хотела говорить о деятельности Герцена, предоставляя. суждение о ней «будущимъ поколъніямъ» и ссылаясь даже на неизвъстность этой д'вятельности въ Россіи. Въ последнія пятнадцать летъ-Герценъ столько читался, о немъ столько говорилось, наконецъ говорилось и печатно, что, кажется, его д'ятельность могла бы стать достояніемъ литературы, а его смерть должна бы открыть возможностьбезпристрастной и спокойной критики. Почему мы должны предоставлять эту крптику «будущимъ поколъніямъ», когда предметъ критики: принадлежить нашему поколенію, когда эта деятельность совершалась и производила свое дъйствие въ наше время и отражалась такъ. или иначе на нашихъ мевніяхъ, возбуждала въ нашей средв сочувствіе пли ненависть? У будущихъ покольній будуть свои интересы, болже имъ близкіе; отчего же намъ должно отказаться отъ интересовъ нашихъ? И если предполагается (по обыкновенію), что «будущія покольнія» будуть судить върнье и безпристрастиве, то почему же думать впередъ, что безпристрастіе невозможно для нашего времени, не

что не следуеть намъ по крайней мере стремиться къ этому безпристрастію? Въ особенности, когда эта деятельность была такъ исключительна и необычна въ русской жизни, когда она касалась стольчувствительныхъ сторонъ нашей общественной жизни. Отказъ отъ всякаго сужденія (кром'є браннаго) былъ бы печальнымъ свидетельствомъ безсилія нашей печати, и представляемаго ею общества, передъ первымъ, выходящимъ изъ рутины вопросомъ.

Самыми этими словами и желаніемъ говорить о Герцень мы можемъ пожалуй дать поводъ разнымъ благопріятелямъ назвать насъпартизанами и поклонниками Герцена, выдвинуть еще разъ на сцену какіе-нибудь пошлые доносы и т. п.; но мы, тыть не менье, пожальемъ, что русская печать чувствуеть такія опасенія говорить объ одномъ изъ серьезныхъ вопросовъ нашей общественной жизни, или прикрывается прозрачнымъ лицемъріемъ, отзываясь, что совству ничего обънемъ не знаетъ

Въ самомъ дълъ, еслибы русская печать дъйствительно котъла п имъла возможность заниматься изучениемъ русской жизни, стремилась къ пробуждению въ обществъ истиннаго сознания, и при этомъ не отступала передъ серьезными вопросами, то изучение и опредъление личности и двательности Герцена могло бы представить ей одну изъ. важныхъ задачъ, опять повторяемъ, на томъ необходимомъ условіп, чтобъ критика отнеслась къ делу sine ira et studio. Герценъ совершенно могъ возбуждать противъ себя, не говоря объ осужденіяхъ правительства, и суровыя, даже озлобленныя осужденія въ средъ самогообщества: нельзя ожидать иныхъ чувствъ въ разгаръ спора, въ столкновеніи самых в основных в и коренных понятій. Но высказать озлобленіе противъ человъка — не значить опредълить его взглядовъ, и главное,. не значить прекратить ихъ вліяніе, и въ интерест того самаго дела, которое защищають его противники, надо бы желать, чтобъ возможна. была критика всесторонняя, хладнокровное разсмотрение этихъ взглядовъ, потому что только это можетъ установить ихъ настоящій смыслъ, и только опровержение заблуждения можетъ прекращать его вредное: дъйствіе. Вопрось пріобрітаеть еще большую важность, если, правильно возстановляя факты, мы вспомнимъ, что еще не такъ мпогольть тому назадь (приблизительно до 1861 года) дело стояло въ обществъ очень не похоже на то, какъ оно стояло въ послъднее время: Герценъ имълъ тогда много почитателей въ русскомъ обществъ; правительство конечно осуждало его, но повидимому находило возможнымъ оказывать относительно его нъкоторую терпимость, потому, чтосочиненія и изданія его обращались въ обществъ если и не открыто, то все-таки довольно свободно. Самыя газеты вспоминають теперь, чтобыло время, когда Герценъ питлъ положительную популярность, что множество русскихъ посъщало его и т. д. Слъдовательно, говоря о Герцень, приходилось бы говорить не только о каких нибудь отдъльных непорченных людяхь, которых можно было считать его партизанами, но о значительной части общества, изъ котораго набирались его многочисленные поклонники и посътители, и особенно многочисленные читатели его въ прежнее время. Невозможно представить, что и тогда все это были только враги общества и порядка, и надобно слъдовательно думать, что въ сочиненіяхъ Герцена было ньчто, возбуждавшее симпатію не въ однихъ людяхъ крайнихъ мнѣній, но и въ среднемъ уровнъ общества. Дъйствительно, вскоръ обнаружилось, что люди крайнихъ мнѣній не сочувствовали Герцену и возстали противъ него какъ человъка отсталаго.

Въ чемъ же состояли сторони его дѣятельности, которыя прежде способны были вызывать упомянутое нами сочувстве, и что давало такой успѣхъ изданіямъ Герцена въ массѣ общества?

Въ некрологѣ нельзя разбирать подробно этотъ вопросъ, — хотя мы желали бы къ нему возвратиться. Достаточно сказать, что Герценъ не быль одинокимъ и исключительнимъ явленіемъ въ нашей общественной жизни послѣднихъ десятилѣтій, что онъ былъ связанъ съ обществомъ тѣсными узами, и что оставивъ въ сторонѣ крайности формы, принадлежавшія ему исключительно, и крайности нѣкоторыхъ мнѣній, которымъ большинство даже его почитателей никогда не сочувствовало, — въ сущности его содержанія было много вещей, затрогивавшихъ общія понятія, стремленія и инстинкты, и удовлетворявшихъ имъ. Здѣсь былъ источникъ сочувствія; необыкновенный талантъ писателя и нравственныя достоинства человѣка сдѣлали это сочувствіе еще болѣю сильнымъ.

Авиствительно, двятельность Гердена была теснейшимь образомъ связана съ темъ, что можно назвать прогрессивнимъ движениемъ русскаго общества за последнія три десятильтія. Въ сороковыхъ годахъ онъ вполнъ делилъ тъ иден, которыя воодушевляли тогда лучшихъ представителей литературы: его тогдашнія сочиненія шли въ томъ же направленіи, высказывали тіже поривы и благочестивыя желанія, съ твиъ же тяжелымъ чувствомъ относились къ действительности, которая въ тв времена представляла слишкомъ мало ободряющаго. Въ его идеяхъ мы не найдемъ существеннаго различія съ тъмъ, что думали, говорили и писали, напр., Бълинскій и Грановскій: они одинаково старались вводить въ русскую литературу духъ изследованія, знакомить ее съ современнымъ положениемъ европейской мысли, старались примънять эту мысль къ русскимъ вопросамъ и, насколько было возможно, указывали, въ чемъ состояли ея цивилизующія требованія. Отношеніе къ русской действительности было уже въ большой мерь дано другими. Теперь еще многіе помнять, и многіе знають изъ тогдашней литературы, съ какимъ восторгомъ (п съ какой злобой со стороны

крвностного обскурантизма) приняты были сочиненія Гоголя. Независимо отъ художественныхъ достоинствъ, они производили сильное нравственное впечатленіе прямотой отношенія въ жизни, изображеніемъ ся безъ условнихъ прикрасъ, во всей ся наготь. Эта? правдивость изображенія, приводившая въ негодованіе упомянутыхъ обскурантовъ и людей наивныхъ, имъла великій общественный смыслъ, который тотчась быль понять лучшей частью общества: эта правливость ручалась, что въ обществъ созръло сознание ненормальности подобныхъ нравовъ, и съ этого конечно должно было начать общество, если хотьло чего-нибудь лучшаго. Гоголь произвель целую школу, но ни одно изъ ен произведений не усилило этой картины: такъ много вопіющаго било въ глубинъ ся содержанія. Но то, что било у Гоголя однимъ инстинктомъ великаго таланта, было вполнъ сознательнымъ взглядомъ у людей и инсателей, въ средъ которыхъ дъйствовалъ Герценъ: такъ, у нихъ совершенно сознательно развилась мысль о необходимости уничтоженія кріпостного права, и они ухитрялись проводить эту мысль въ такое время, когда подозрительная цензура зоркоследила за должнымъ охранениемъ господствующихъ взглядовъ и учрежденій, и уничтожала все, въ чемъ усматривала какое-нибудь противоръчіе имъ. Уничтоженіе кръпостного права была мысль, которой Герценъ посвящалъ свои первыя публикацій за границей. Крвпостное право было конечно только однимъ изъ многихъ явленій, къкоторымъ Герценъ относился съ такимъ же полнимъ отрицаниемъ, и не онъ одинъ, а всъ мыслящіе люди сороковыхъ годовъ, какъ ни маль быль ихъ кружокъ. Они мучительно вынашивали свои стремленія къ лучшей жизни для русскаго общества, - мучительно, потому что видели, какъ немного было ихъ, людей, желавшихъ этого лучшаго будущаго, и видъли, какими неодолимыми препятствіями это дело окружено было въ то время. Нанешнее время, увидевшее исполненіе нікоторыхь изъ ихъ идеальныхъ желаній, дало бы имъ извістную долю отраднаго удовлетворенія, показало бы, что будущее, о которомъ они мечтали, оправдывало ихъ ожиданія. Но многіе изъ нихъ не дожили до этого времени, какъ Бълинскій и Грановскій; другіе перестали ясно понимать вещи и забывали свое прошлое. Для Герцена наше время доставило, какъ извъстно, эту долю отраднаго удовлетворенія. Если мы не ошибаемся, то каждая изъ реформъ нынашняго царствованія была для него предметомъ сочувствія....

Другая вещь, о которой онъ началъ говорить тотчасъ же въ самыхъ первыхъ публикаціяхъ, была русская община. Едва ли можно преувеличивать то значеніе, которое можетъ получить эта община при раціональномъ правильномъ развитіи. Съ тъхъ поръ объ общинъ писалось довольно много, и она уже начинаетъ отчасти находить пониманіе въ обществъ. Въ то время этотъ предметъ былъ новъ, к Рерценъ уже выставляль тоть глубокій смысль, который община можеть получить въ русскомь экономическомъ развити и въ цёлой русской цивилизаціи. Эту общину, если не ошибаемся (мы говоримъ вообще по памяти, и можемъ ошибаться въ частностяхъ), онъ уже противопоставляль европейскому соціализму. Извістно, что община составляють между прочимъ одно изъ орудій, которыя выставляють славинофилы противъ Запада, какъ преимущество русской жизни; поэтому и въ Герценъ многіе находили оттынокъ славянофильства. Въ сущности, у него славянофильства было меньше чёмъ у кого-нибудь, потому что другія положенія славянофильства онъ самымъ рішительнымъ образомъ отвергаль; но оттінокъ славянофильства быль, пожалуй, въ томъ идеалистическомъ увлеченіи, съ какимъ онъ вёрилъ въ общину и говорилъ о ней, и какое Герценъ обнаруживаль не въ одномъ

вопрось объ общинь.

Идеализмъ составляетъ вообще господствующую черту Герцена. Это быль вероятно самый идеалистический характеры всего кружка, къ которому онъ принадлежалъ, - идеалистъ не только по свойству идей, лежавшихъ въ основъ его общественныхъ и нравственныхъ убъжденій, но и по идеалистическому пониманію дъйствительности,которое потомъ и давало столько поводовъ обвинять его въ погонъ ва эффектомъ, въ играньъ роли, въ шарлатанствъ. Это быль идеализмъ въ его крайностяхъ. Въ богато одаренной натуръ, онъ восинтывался очень легко всеми условіями его жизни: онъ, какъ и его друзья, образовались подъ вліяніями, которыя чрезвычайно способны были развивать этотъ идеализмъ. Умственная пища, которой они питались, была самая идеалистическая философія, какая только существовала на свътъ-гегелевская философія. Жизнь представлялась не нначе, какъ черезъ фантастическую призму отвлеченностей, которыя они считали закономъ этой жизни. Поэтическая пища ихъ была въ изученій произведеній, которыя, будучи освіщаемы тойже философіей. доставляли свой поэтическій кодексь, возвышавшій еще въ новую степень ихъ отвлеченныя представленія о жизни. Между тъмъ сама непосредственная действительность оставляла ихъ въ совершенномъ голодъ; она не давала почти никакой дъятельности, которая открыла бы исходъ одушевленнымъ стремленіямъ. Литература оставалась единственнымъ исходомъ, и здесь действительно высказывались, сколько можно, тъ задушевния чувства и мисли, которымъ не было мъста въ жизни. Но и здъсь дишалось тяжело. Литературный быть быль незавиденъ издавна, и такимъ оставался: Пушкинъ не хотелъ считаться инсателемъ въ арпстократическомъ кругу, онъ стыдился дела, которое дало ему славу и смыслъ его жизни; Лермонтовъ потратилъ драгоценныя силы на пустую и нелепую жизнь; условія были не лучше, когда Белинскій быль едва терпимъ, когда Грановскій состояль, говорять, подъ надзоромъ полицін, когда Хомякову или К. Аксакову запрещено было писать, когда Тургеневь за выраженіе сочувствія къ Готолю сидъль въ части и т. д.

Когда Герценъ эмигрировалъ, его идеализмъ нашелъ новую пищу въ событіяхъ 1848 года. Ему казалось, что сбываются давиншнія мечты, что міръ долженъ обновиться. Онъ бросился въ французское движеніе сь увлечениемъ, которое можетъ казаться страннымъ, если мы не вспомнимъ при этомъ, какой характеръ пріобретали тогда стремленія людей этого воспитанія. Это были космополитическія увлеченія, которыми отличался тогда вовсе не одинъ Герценъ. Этотъ космополитизмъ-очень давняя черта русской образованности, и далеко не произвольная, какъ это постоянно утверждали славянофили, обвиняя въ увлеченияхъ Западомъ петербургскій періодъ XVIII въка и новъйшихъ западниковъ; не произвольная потому, что она была неизбежнымъ логическимъ переходомъ отъ старой національной исключительности къ свободному и безпредразсудочному національному самосознанію новѣйшаго времени. Въ XVIII столътіи, и въ нынъшнемъ также, русская аристократія, въ свое время наиболье образованный классь общества, увлекалась французскимъ до такой степени, что часто переставала даже «быть русскою; въ XVIII-мъ въкъ, многіе, не выъзжавшіе никогда изъ Россіи, знали всь достопримъчательности Парижа, точно прожили тамъ нъсколько лътъ, такъ разсказывають сами французи. Въ Александровскія времена этотъ космополитизмъ приводиль передовихъ людей къ европейскимъ политическимъ пдеямъ. Въ тридцатихъ и сороковыхъ годахъ, русскіе идеалисты увлекались тёми-же западными идеалами, въ философіи и литературъ. Они ясно чувствовали, что тамъ мила висшая умственная и общественная жизнь человъчества, и при возбуждени идеальныхъ интересовъ, космополитическое увлечение было «совершенно естественно. Дома эти идеалисты считали себя «лишними ... людьми», потому что имъ дъйствительно не находилось дъла; и г. Тургеневъ, которому приписываютъ глубокое знаніе русскаго общества, изображая одного изъ самыхъ характеристическихъ представителей тогдашняго покольнія, не даеть ему примиренія въ русской жизни и посылаетъ его умирать на парижскія баррикады.

Отсюда понятна цёлая сторона въ характерѣ Герцена. Въ своемъ увлеченіи интересами русской жизни, онъ давалъ имъ эту европейскую подкладку, и слишкомъ довърядся европейской революціонной рутинѣ. Въ Парижѣ и въ Лондонѣ онъ былъ окруженъ европейскими революціонными элементами, которые стекались въ эмиграцію изъ Франціи, Италіи, Венгріи, наконецъ Польши. Тонъ этихъ элементовъ отразился и на его изданіяхъ, предназначавшихся для русскихъ читателей; тонъ этотъ нерѣдко бывалъ невѣренъ и несвойственъ.

Впоследствін, интересь къ Герцену въ русскомъ обществе осла-

бълъ, и это обыкновенно объясняють тъмъ, что общество отрезвилось отъ легкомислія, и въ особенности вознегодовало на Герцена за его отношение къ польскому делу. Темъ не мене, главная причина ослабленія интереса къ Герцену была, кажется, не въ этомъ. Она заключалась просто въ томъ повороть общественнаго настроенія, который: наступиль въ шестидесятыхъ годахъ. Это было настроение реакціоннаго характера. Общество, въ течени нъсколькихъ льтъ, съ крымской войны, стремившееся «по пути прогресса», было въ сущности еще слабо проникнуто дъйствительными идеями прогресса: оно было еще такъ неопытно въ подобныхъ предметахъ, такъ непривыкло къ подобнымъ либеральнымъ усиліямъ, что черезъ нъсколько лътъ оно уже утомилось, и, мы глубоко увърены, что не будь даже никакихъ поводовъ къ реакціи, ни студенческихъ исторій, ни нѣсколькихъ политическихъ процессовъ, ни польскаго возстанія, реакція тѣмъ не менѣе наступила бы непремънно, просто въ силу естественнаго закона общественной физіологін, и въ частности въ силу того, что основная цель была достигнута: после 19-го февраля 1861 г., реакція въ извъстномъ слов общества была неизбъжна. Шагъ былъ сдъланъ, надобыло отдохнуть; люди, которые были моложе, сделались старше; люди; которые лицемфрили своимъ либерализмомъ, увидели, что лицемфрить незачемъ, что ничего особеннаго не воспоследовало, и т. д.; ловкіе люди воспользовались удобной минутой, чтобы зазвонить въ набатный колоколь, и повороть общества обнаружился.

Этотъ поворотъ отразился и на Герцень: онъ сталь терать прежнюю популярность. Между прочимъ, люди, интересовавшіеся имъ, увидъли, что общество уже не пойдетъ дальше, и потому его изданія переставали быть дюбопытными, какъ они были любопытны въ товреми, когда само общество было въ прогрессивномъ движении. Былаи другая причина, ослабившая въ тоже время его значение. Полити ческіе процессы, начавшіеся съ 1861 года, прекратили прежнюю терпимость относительно его изданій. Они скрылись изъ обращенія, и это одно можетъ достаточно объяснять, почему онъ читался меньше: Заметимъ наконецъ, что въ одной части общества уже съ самаго начала нашего прогресса начали возбуждаться сомнина относительноего серьезности и долговъчности; эти сомнънія находили слишкомъ. много оснований въ ходъ вещей и въ литературныхъ проявленияхъ новаго либеральнаго возрожденія; люди, разділявшіе это сомнініе, издавна мало върили и въ силу того идеалистическаго энтузіазма, который составляль свойство Герцена, - этоть энтузіазмы естественно немогъ нравиться скептикамъ, и когда реакція выказалась положительно, скептицизмъ сталъ конечно паходить еще больше последователей. Люди стали гораздо меньше увлекаться идеализмомъ, очень не сходившимся съ колоднымъ опытомъ, и меньше вёрпть въ силу восторженныхъ призывовъ прогресса, когда ясно было, что масса общества очень равнодушна къ какому-нибудь прогрессу.

Въ последние годи, какъ ми сказали, деятельность его пріостановилась-въроятно на перепуть въ новому оттынку въ его направленін, оттінку, котораго можно было ожидать, потому что человінь живой, умный и любящій, онъ не быль упрямымъ доктриперомъ старыхъ мивній и воспринималь вліянія времени и событій. Такимъ образомъ для его прежней двятельности, еще при его жизни, наступала, кажется, исторія. Печальная сторона эпохи, воспитавшей Герцена, состоить именно въ томъ, что люди съ такимъ талантомъ. умомъ и образованіемъ, какъ Герценъ, не могли не только пъйствовать въ самой средъ своего общества, но признавались вредными ему. Представимъ себъ личность Брайта въ средъ 40-хъ годовъ, его едва ли могла бы у насъ тогда ожидать иная судьба, какъ судьба Герцена; и наоборотъ, Герценъ въ другой странъ или въ той же странъ, но въ другую эпоху, могъ бы сдълаться замътнымъ и полезнымъ общественнымъ дъятелемъ. При всей своей тяжелой судьбъ. Герценъ однако могъ утъщать себя въ изгнаніи мислью, что свободное развитие Россіи, обновленной въ нынъшнее царствование, уже находить себв правильный путь, и что русская жизнь начинаеть открывать довольно простора для техъ стремленій къ народному благу. жакія не имъли въ ней мъста въ иное время.

## новъйшая литература.

#### PYCCRIE BEPXOBHURN HPOMJATO BERA.

«Исторія Россіи съ древнайших времень». Т. XIX (Исторія Россіи въ царствоважніе ими. Петра II и ими. Анны Іоапновны. Томъ первый). Соч. Серпья Соловьева. Москва, 1869.

Время отъ смерти императрицы Екатерины I до восшествія на престоль Анны Іоанновны представляеть особенный интересь по тому
движенію, которое обнаружилось въ русскомъ боярствь и затьмъ окончательно замерло. Мы говоримъ «окончательно», потому что памъреніе боярства ограничить самодержавную власть, при вступленіи Анны
Іоапновны, было послъднимъ отголоскомъ подобнаго же явленія въ
смутное время, когда два паря, Василій Шуйскій и Владиславъ были
избраны на престоль съ условіями, ограничивающими ихъ власть. Обаэти царя не имъли наслъдственныхъ правъ на царство, и этимъ об-

стоятельствомъ воспользовались бояре. Тоже самое произошло и приз пэбраніи Анны Іоанновны, которая никогда не разсчитывала на русскій престоль. Во всехъ этихъ случаяхъ действовали отдельные кружки, руководимые исключительными интересами; солидарности между сословіями не было никакой, о народ'в разум'вется и не думали. Въ смутное время, народная масса искала освобожденія отъ тягла, закрішощенія и всякой неволи; но опасность, грозившая отечеству, заставила ее забыть свои нужды и сплотиться для спасенія Руси. Вынесши на своихъ илечахъ всю тягость этого времени, народъ не выпгралъ ничего, оставшись, по прежнему, подъ бременемъ неволи, которую онъвпоследстви хотель стряхнуть съ себя страшнымъ Разинскимъ бунтомъ. Этотъ бунтъ былъ взрывомъ отчаннія, какъ бунтъ Пугачевскій, какъ некоторые более новейшие бунты, непрекращавшиеся до светлаго дня 19-го февраля 1861 года. Народъ дъйствовалъ отдъльно и самостоятельно, не посягая на царскую власть; онъ хотълъ только воли, облегченія отъ тягостей и ясно не представляль себъ, какимъ образомъмогли осуществиться эти желанія. Бояре действовали также отдельно,... стараясь возвратить свое родовое независимое положение, подчиненное московскому служебному началу; но ихъ стремленія были вполнъ сознательны, какъ по отношению къ самодержавной власти, которую они желали ограничить, такъ и по отношению къ народу, котораго онил тоже желали ограничить, то-есть закрыпить за собою еще болые. Вовсякомъ случав, фактъ тотъ, что и боярство и народъ искали воли, но отдъльно другъ отъ друга, и даже становясь во враждебныя другъкъ другу отношенія.

Послъ смутнаго времени, боярство притихло, помирившись съ сво-имъ служебнымъ положеніемъ. Причины этого примиренія отчасти лежали въ обстоятельствахъ, на которыя мы намекнули выше, т.-е. въ народныхъ волненіяхъ, грозившихъ какъ государству, такъ и отдельнымъ вотчиненкамъ, отчасти зависъли отъ характера самихъ правителей, какъ Алексъй Михайловичъ и Петръ Великій, которые не любили мирволить никому. Царствование Петра нанесло еще тягчайший ударъ исключительному и привилегированному положению родовитой знати, потому что создало дворянство, «выскочекъ», своими заслугами государству отпершихъ знать. Извъстно, что знать не молча переносила. свое униженное положение и немало доставила хлопотъ Петру; но солидарности между нею не было, какъ не было у ней и общихъ интересовъ, поглощенныхъ отношеніями служебными. Все это очень нагляднорисуется въ новомъ томъ «Исторіи Россіи» г. Соловьева, гдѣ значительное количество страницъ посвящено придворнымъ интригамъ, борьбь за фаворитизмъ и господство. Екатерина умираетъ, оставивъ вавъщание въ пользу внука своего Петра И, который долженъ жениться на дочери Меньшикова. Уже бользнь императрицы приводить

весь дворъ въ волненіе; не судьбы отечества, конечно, интересують. его, но вопросъ о собственномъ вліянім и значенін. Вопросъ о томъ. кто сядеть на престоль, интересуеть большинство вельможь лишь настолько, насколько это связано съ личнымъ благосостояніемъ каждаго. Въ то время какъ народъ и сословія, близко къ нему стоящія,. явно интересуются вопросомъ о престолонаслёдій и высказываются за Петра, при дворъ-одни присоединяются къ Меньшикову, другіесоображають, что при новомъ императоръ, сыпь Алексъя, внукъ царицы-монахини, Евдокіи, имъ будеть плохо. Во глав'я этихъ послітинихъ стояли Ив. Ив. Бутурлинъ, Толстой и Девьеръ. Они ничего непридумали для противодъйствія Меньшикову и уже покорно склоняли головы, какъ вдругъ неосторожное поведеніе Девьера выдало ихъ замыслы Меньшикову. Эта сцена интересна для характеристики нравовъ. Когда Екатерина мучилась отъ болъзни и «всъ доброжелательные подданные были въ превеликой печали, Антонъ Девьеръ не только не: быль въ печали, но даже веселился, и плачущую Софью Карлусовну (Скавронскую, племянницу императрицы) вертвлъ вмфсто таньцевъ и говорилъ ей: «не надобно плакать». Мало этого: онъ подошель тожекъ плачущей цесаревнъ Аннъ Петровнъ и сказалъ: «о чемъ цечалиться? выпей рюмку вина!», а великаго князя Петра посадиль съсобою на кровать, приглашаль вхать съ собою кататься и говорильему, что за невъстою его будуть волочиться, и проч.

Малольтство государей ни въ одной исторіи не проходило безъ смутъ или по крайней мфрф безъ крупныхъ интригъ и борьбы за власть. между придворными. У насъ были интриги и борьба, но они носили свой особенный отпечатокъ, если только принять безусловно-истиннымъ тотъ взглядъ на событія, который находимъ у г. Соловьева. Намъ кажется, что взглядъ этотъ не противоръчить тому строю понятій, нравственныхъ и политическихъ качествъ, формально - служебному отношению къ дълу, которыя выработали себъ люди, близко стоящіе къ центру власти. Коротко и ясно, власть была у Меньшиковаонъ встыт и распоряжался, и вст ему повиновались, хотя, по завъщанію умершей императрици, до совершеннольтія императора, т.-е.. до 16 льтъ, государствомъ долженъ былъ управлять не одинъ Меньшиковъ, а верховний тайный совъть, состоявшій изъ итсколькихъ человакъ. Но Меньшиковъ перевелъ ребенка-императора къ себа въдомъ, на Васильевскій островъ, приставиль къ нему въ наставники. Остермана и затъмъ до верховнаго тайнаго совъта ему мало дъла. Совыть этоть сбирался и разсуждаль, но решение зависьло отъ Меньшикова, къ которому дъла посыдають на домъ. На Меньшикова сердились, ему завидовали, но ни у кого не хватало духа идти противънего открыто, да и тайными путями идти было не совстмъ безопасно, потому-во-первыхъ, что никто не быль увъренъ, что его не выдастъ-

свытивишему свой же собрать, во-вторыхь, потому, что императоры. быль ребеновъ: не ребенку же жаловаться и просить его взять бразды правленія въ свои руки. Но если ребенокъ въ самомъ ділів возьметь на себя иниціативу въ деле удаленія Меньшикова, за успехъ можно было ручаться. Петръ чувствовалъ себя стесненнымъ въ дома Меньшикова, отъ котораго зависвло отпустить его на охоту или погулять; мальчикъ былъ неохотникъ учиться, а Остерманъ не настаиваль, старался заниматься съ нимъ слегка, учить его чему-пибудь и какъ-нибудь; умный баронъ стремился къ тому, чтобъ, съ одной стороны, не потерять довърія Меньшикова, съ другой-пріобръсти любовь воспитанника. Царевна Наталья, сестра Петра, помогала воспитателю пріобръсти вліяніе на своего брата, потому что царевна была дъвушка умная и видъла очень хорошо, что Остерманъ можетъ достойнымъ образомъ приготовить будущаго правителя государства; но -будущій правитель отбивается отъ серьезныхъ занятій, а ищетъ веселья и радости, онъ никакъ не наболтается съ теткой своей Елисаветой Петровной, веселой, беззаботной, шаловливой, несмотря на свои года; они такъ сходятся въ своихъ вкусахъ, такъ близко дружатся, что мальчикъ пепріязненно смотрить на свою невъсту и жальеть, что женой его будеть не тетка, не Елисавета (у Остермана, при жизни Екатерины, быль планъ женить ихъ). Понятно, что и требовательный Меньшиковъ ему не по сердцу: онъ готовъ бъжать отъ всъхъ скучныхъ и церемонныхъ людей, и чъмъ болъе требованій они къ нему предъявляють, темъ недружелюбнее онъ къ нимъ относится; его друзьями делаются тв, которые ему угождають, которые лезуть изъ кожи вонъ, чтобъ его развеселить. Такови Долгорукіе.

Можно себъ представить душевное состояние мальчика, знающаго, что онъ императоръ, что въ сущности онъ имбетъ полное право расиолагать всеми этими людьми, которые его окружають, а между темъ есть человікь, не дающій ему воли. Смутное сознаніе должно било въ немъ родиться, что, несмотря на его льта, въ извъстныхъ, домашнихъ, такъ-сказать, вопросахъ, ему никто не посметъ противиться. «Онъ пробуетъ силу свою надъ Меньшиковымъ, который, встрътивъ упосланнаго съ 9,000 червонныхъ, поднесенныхъ императору отъ цеха спетербургскихъ каменьщиковъ и назначенныхъ имъ въ подарокъ сестръ Натальъ, приказываетъ эти деньги отнести въ свой кабинетъ. «Императоръ еще очень молодъ и потому не умъетъ распоряжаться деньгами, какъ следуетъ», справедливо замечаетъ Меньшиковъ посланному. Но 12-лътній императоръ узнаеть объ этомъ и начинаетъ топать ногами и кричать на будущаго зятя: «Я тебя научу, что я императоръ и что мив надо повиноваться». Меньшиковъ, не ожидавшій такой выходки, потерялся и началь оправдываться. Подобныя сцены начинають повторяться, такъ какъ мальчикъ любить сорить деньгами.

Опека становится ему невыносимой, и онъ явно показываеть свое пренебрежение Меньшикову. Надо бороться, надо употребить рышительныя мёры, чтобъ заставить мальчика войти въ необходимыя для такого возраста предълы; но Меньшиковъ то строгость обнаружитъ то начинаетъ заискивать, не зная какъ овладеть мальчикомъ, обнаруживающимъ такъ рано самостоятельность, а мальчикъ отворачивается отъ него еще болье и говорить одному изъ своихъ приближенныхъ: «Смотрите, развъ я не начинаю вразумлять его». Это го-дится въ фантастическую сказку, но режетъ здравий смыслъ въ исторін. Какъ бы то ни было, но это — исторія, исторія борьбы самовластнаго ребенка съ человъкомъ закаленнымъ въ жизненномъ опытъ. но воспитавшемся въ такой школь, гдъ произволъ на первомъ плань, тотъ произволъ, который такъ часто практиковалъ самъ свътлейшій внязь. Враги последняго, разумется, очень рады этой борьбе и остаются не безъ дела: они рукоплещутъ маленькому герою и втайне, шопотомъ, ободряють его на новые подвиги. Вотъ кому приходится освобождать и себя и всехъ отъ ига Меньшикова: «Я покажу, кто импера-торъ: я или Меньшиковъ»! восклицаетъ маленькій императоръ, все: болье и болье входившій въ роль. Меньшиковъ ведеть себя, какъ потерянный: то грозить Остерману, что велить его колесовать за то, что онъ будто бы отвращаеть императора отъ православія, то жалуется на неблагодарность Петра и высчитываеть свои заслуги, то льстить ему и передъ нимъ унижается. Уже ясно, на чьей сторонъ побъда-одинъ ръшительный ударъ и генералиссимусь, будущій тесть. императора, погибнетъ. И за этимъ дело не стоптъ: нежданно, негаданно Петръ переъзжаетъ въ свой дворецъ, посылаетъ сказать гвардін, чтобъ она только его одного слушалась и затъмъ приказываетъ арестовать Меньшикова. Безъ суда и следствія, несчастнаго князя совсёмъ его семействомъ послали въ Сибирь; маленькій императоръ выказалъ при этомъ необыкновенную силу воли, не тронулся ни просьбами, ни слезами женщинъ и остался очень недоволенъ заступничесь ствомъ фельдмаршала Голицына за павшаго князя, заступничествомъ. которое, быть можеть, сопровождалось непріятными словами, что неслъдуетъ наказывать и ссылать человъка безъ суда. Но что за бъда:большинство довольно паденіемъ фаворита; декораціи должны изм'ьниться: выплывутъ на сцену новые люди-сосланные возвратится, отставленные получать власть и въ свою очередь отставять многихъ и кое-кого сошлють. На первомъ планъ, разумъется, становятся тъ, которые такъ умели занимать императора, такъ охотно сопровождалиего на охоту, которую онъ любить до страсти. Новый фаворъ, фаворъ у маленькаго императора; изменились декораціи, но сущность осталась та же: траги-комедія фаворитизма вовсе не о пяти актахъ, а объ одномъ, который повторялся съ новыми актерами и новыми дежораціями; разница заключалась въ исполнителяхъ, въ степени ихъталанта, въ самоувъренности, въ дерзости, во внёшнихъ пріемахъ.

Меньщиковъ, по крайней мфрф, хотель выучить мальчика, которому предстояло царствовать; онъ хотъль его выучить серьезно, ибо, хотя самь быль неучень, но уважение къ наукъ питалъ большос. Долгорукіе взяли одною потачкою дурнымъ склонностямъ даровитаго и живого мальчика. Дворъ перебхаль въ Москву, и они окончательно взяли въ свои руки «воспитаніе» императора; царица-монахиня Евдокія говорила внуку, что лучше ужъ бы женился онъ, хотя даже на иностранкъ, чемъ вести такую жизнь, какую онъ велъ до сихъ поръ: умная царевна Наталія, имфиная вліяніе на брата, умерла: Петръ остался одинъ съ Долгорукими, которые возили его на охоты, на прогулки; чёмъ занимался во время этихъ выбздовъ императоръ, можно видъть изъ того, что самъ любимецъ его, Иванъ Алексвевичь Долгорукій, съ негодованіемъ отзывается о его забавахъ и говорить, что онь потому не участвуеть въ этихъ вывздахъ, что не хочеть видеть техъ глупостей, которыя заставляють делать Петра, и той наглости, съ которою съ нимъ обращаются. Разумъется, со стороны любимца, это-фанфаронада, не болье, ибо онъ очень дъятельно способствоваль направленію вкусовь Петра въ одну сторону. Когда-нибудь исторія разскажеть возмутительныя подробности этого «воспитанія» и тв проделки, вследствіе которыхъ одна изъ княженч Долгорукихъ торжественно объявлена была невъстой императора (три мъсяца спустя послъ его смерти она разръшилась отъ бремени ребенкомъ, прижитымъ съ любовникомъ, какимъ-то офицеромъ). Княжна не нравилась Петру, но... Долгорукіе устроили такъ, что онъ считаль своею обязанностію жениться на ней. Съ Меньшиковимь онъ могь бороться, потому что Меньшиковъ тъсниль его; но какъ бороться съ людьми, которые ему во всемъ угождаютъ и которые въ тоже время успали взять надъ нимъ такую волю, что онъ потерялъ всякую способность защищаться. Они не только удалили отъ него Елисавету, но даже помышляли сослать ее въ монастырь: Иванъ Алексвенить ужъ разговаривалъ о томъ съ своимъ отцомъ. Почти въ такомъ же положени относительно окружающихъ и почти въ такомъ же возрасть быль другой русскій вынценосець-Ивань ІУ. Нравы тогда были грубъе: но возлъ царя нашлись честные и мужественные люди, которые не побоялись высказать отроку правду и направить его на тотъ единственный путь, гдъ государь можетъ найти псиренніе и мудрые совіты, теплую любовь и поддержку: царь обратился прямо къ народу, къ его представителямъ, созвалъ земскій соборъ.

При Петрѣ II, отсутствіе такъ-называемаго гражданскаго мужества и угодливость дошли до того, что придворные только корили государя

за глаза, называли его безхарактернымъ - нашли чемъ укорять мальчика — и высчитывали шансы будущаго паденія Долгорукихъ. Вдругъгосударь занемогь и скончался черезъ несколько дней, 14 леть отъроду. Эти нъсколько дней Долгорукіе употребили съ пользою, составивъ духовное завъщание въ пользу государыни-невъсты. Напрасно князь Василій Владиміровичь возставаль противь этого: «Еслибь она за государемъ и въ супружествъ была, говорилъ онъ, то и тогда бы во учиненій ея насл'ядницею не безъ сомн'янія было». Другіе члены фамилій возражали ему, что стоить только энергически приняться за дело, и въ успехе сомиваться нельзя: «Мы уговоримъ графа Головкина и князя Дмитрія Михайловича Голицына, а если они заспорять, то мы будемъ ихъ бить. Ты въ преображенскомъ полку полковникъ, а князь Иванъ маіоръ, а въ семеновкомъ полку спорить о томъ будеть некому». — «Что вы, ребячье врете, говориль снова князь Василій Владиміровичь: какъ тому можно сделаться? И какъ я полку объявлю? Услишавъ отъ меня объ этомъ, не только будутъ меня бранить, но и убьютъ». Несмотря на это, завъщание было сострянано и князь Иванъ подписалъ его вмъсто Петра.

Послъ кончины государя, члены верховнаго тайнаго совъта собрались для избранія новаго государя. Князь Алексьй Григорьевичь Долгорукій потребоваль престола для своей дочери и показаль духовное завъщание, но на него один не обратили внимания, другие прямоназвали подложнымъ и остановили взоры на «женскихъ членахъ» императорской фамилін. Голосъ князя Дмитрія Михайловича Голицына раздавался авторитетные другихъ. Такъ какъ домъ Петра I пресыкся смертью Петра II, то справедливость требуеть перейти къ старшей линіи, линіи царя Іоанна Алексвенича; стартую изъ дочерей его, царевну Екатерину трудно выбрать, потому что она замужемъ за герцогомъ Мекленбургскимъ, тогда какъ вдова, Анна, герцогиня курляндская, свободна и одарена всеми способностями, нужными для трона. Всѣ закричали: «Такъ, такъ, нечего больше разсуждать, мы выбираемъ. Анну!» — «Воля ваша, продолжалъ Голицынъ, кого изволите, тольконадобно намъ себъ полегчить». — «Какъ полегчить»? спросилъ. Головкинъ. - «Такъ полегчить, чтобъ воли себъ прибавить», отвъчалъ Голицинъ. -- «Хотя и зачнемъ, да не удержимъ этого», возразилъ Василій Лукичъ Долгорукій. — «Не правда, удержимъ», настапваль онъ, только надобно, написавъ, послать къ ея величеству пункты».

Пр. Соловьевъ объясняетъ починъ въ этомъ дѣлѣ со стороны Голицина тѣмъ, что правительства не отдаляли его, но и не приближали въ источнику власти, потому что онъ не былъ способенъ угождать, служить лицамъ, однимъ словомъ, быть фаворитомъ. Фаворитизмъ, видвигавшій внередъ людей худородныхъ, оскорблялъ Голицына, считавшаго себя представителемъ самой знатной фамиліи въ государствъОнъ не могъ безъ негодованія помышлять о бракъ Петра I на худородной женщинъ, Екатеринъ, о которой отзывался, какъ и о дътяхъ ея, въ выраженіяхъ самыхъ непочтительныхъ. При вступленіи на престоль Петра II, онъ разсчитывалъ играть первую роль—и ошибся. Долго ли же терпъть? Петръ II умираетъ; Голицынъ указываетъ ему иреемницу и всъ повинуются этому указанію. Какъ же будеть благодарна новая императрица Голицыну, главному виновнику ея избранія? Но Голицынъ наученъ горькимъ опытомъ: онъ знаетъ, что сначала будутъ благодарны, сначала поласкаютъ человъка, неспособнаго быть фаворитомъ, а потомъ какой-нибудь сынъ коню ха, русскаго или курляндскаго, черезъ фаворъ оттъснитъ перваго вельможу на задній планъ. Вельможество самостоятельнаго значенія не имъетъ; при самодержавномъ государъ значеніе человъка зависитъ отъ степени приближенія къ нему. Надобно же покончить съ этимъ, надобно дать пельможеству самостоятельное значеніе, при которомъ оно могло бы

не обращать вниманія на фаворитовъ.

Какъ бы то ни было, послъ того, какъ избрание Анны было принято сенатомъ, синодомъ и генералитетомъ, Голицинъ сталъ хлопотать о пунктахь: «Станемъ писать пункты, чтобъ не быть самодержавствію». Ягужинскій, бывшій генераль-прокурорь, разсчитывая попасть въ члены верховнаго тайнаго совъта, говориль Василію Лукичу Долгорукову: «Батюшки мон! прибавьте намъ, какъ можно воли»! — «Говорено ужъ о томъ было»! отвъчалъ внязь Василій. Ягужинскій подошель тогда къ князю Сергъю Долгорукову: «Мить съ міромъ бъда не убытовъ: долго ли намъ будетъ терпъть, что намъ головы съкутъ, теперь время думать, чтобъ самовластію не быть». — «Не мое это дъло», отвъчалъ князь Сергъй. Верховники ръшились не пускать никого; ихъ всего восемь человъкъ — четверо Долгорукихъ, два Голидиныхъ, Головкинъ и Остерманъ. Выписываемъ «пункты», предложенные Аннъ: «Чрезъ сіе наикръпчайше объщаемся, что наиглавнъйшее мое попеченіе и стараніе будеть не токмо о содержаніи, но и о крайнемъ и всевозможномъ распространении православныя нашея въры греческаго исповеданія; такожде по принятіи короны россійской, въ супружество во всю мою жизнь не вступать и наследника ни при себе, ни по себъ никого не опредълять; еще объщаемся, что понеже цълость и благополучіе всякого государства отъ благихъ совътовъ состоить, того ради мы нинь уже учрежденый верховный тайный совъть въ восьми персонахъ всегда содержать и безъ онаго согласія: 1) ни съ къмъ войны не вчинать, 2) миру не заключать, 3) върныхъ нашихъ подданныхъ никакими податьми не отягощать, 4) въ знатные чины, какъ въ стацкіе такъ и въ военные, сухопутные и морскіе выше полковничья ранга не жаловать, ниже къ знатнымъ дъламъ нижого не опредълять, а гвардіи и прочимь войскамь быть подъ выдьніемъ верховнаго тайнаго совъта; 5) у шляхетства живота, имѣнія въчести безъ суда не отнимать; 6) вотчины и деревни не жаловать; 7) въ придворные чины, какъ русскихъ, такъ и иноземцевъ не производить; 8) государственные доходы въ расходъ не употреблять и всѣхъвърныхъ своихъ подданныхъ въ неотмѣнной своей милости содержать; а буде чего по сему объщанію не исполню, то лишена буду короны всероссійской». Анна собственноручно написала на этомъ: «Посему объщаю вся безъ всякого изъятія содержать».

Между темъ зател верховниковъ возбудила общее неудовольствевъ высшихъ слояхъ общества. Вмъсто одного государя - восемы! Всв гарантіи для восьми, а противъ восьми для остальныхъ гдв гарантін. Одинъ государь во всякомъ случав лучше, чемъ восемь: «Божесохрани, чтобъ не сдёлалось», писалъ казанскій губернаторъ Волынскій къ одному изъ своихъ московскихъ пріятелей, «вмѣсто одного» самодержавнаго государя, десяти самовластныхъ и сильныхъ фамилій: и такъ мы, шляхетство, совсъмъ пропадаемъ и принуждены будемъгорше прежняго идолопоклонничать и милости у всёхъ пскать, да еще и сыскать будеть трудно, понеже нынъ между главными какъ бы согласно ни было, однакожъ впредь конечно у нихъ безъ разборовъ не будеть, и такъ одинъ будеть миловать, а другіе, на того яряся, вредить и губить станутъ. Второе, понеже народъ нашъ. наполненъ трусостію и похлебствомъ, и для того, оставя общую нользу, всякъбудеть трусить и молчать главнымъ персонамъ для бездъльныхъ своихъ интересовъ или страха ради. И такъ хотя бы и вольные всего общества голосы требованы въ правление дель были, однакожъ бездельные ласкатели всегда будуть то говорить, что главнымъ надобно; а кто будеть правду говорить, тв пропадать стануть, понеже уже всвсовъты тайны быть не могутъ». Эти мысли раздъляли многіе. Насчитывали человъвъ 500, которые волновались, собирались, кричали противъ верховниковъ. Но солидарности и тутъ не было: одни просто хотъли напасть на верховниковъ и перебить ихъ; другіе, порицая такуюкрутую меру, говорили, что надо представить верховникамъ, что неределывать немногимъ составъ государства преступно.

Верховники знали о неудовольствіяхъ и сборищахъ, но дъйствовали неумъло, безъ энергіи, безъ плана, ясно начертаннаго. Мысльограничить самодержавіе явилась внезапно; условія, предъявленных Аннѣ, набросаны были на-скоро; духовенство отстранили отъ всякаго участія въ дѣлѣ, между тѣмъ, какъ во главѣ его стоялъ такой даровитый человѣкъ, какъ Өеофанъ; въ числѣ многихъ другихъ отстранили Ягужинскаго, который, несмотря на заставы, успѣлъ дать знать Аннѣ, что противъ нея куются ковы верховниками; вмѣсто твердаго плана, верховники разсчитываютъ только на войско, на случай, на неподвижность своихъ соотечественниковъ; но дѣло было такъ серьез-

то, что расшевелило всёхъ, и верховники то угрожаютъ, то дъйствуютъ ласками и объщаніями, то увёряютъ, что какъ скоро получится отвётъ отъ государыни, они сберутъ всё чины и будутъ просить у нихъ совёта, какъ съ наибольшею пользою устроить на будущее время государственное управленіе. Съ этого слёдовало бы начать и не хранить въ тайне затеяннаго дёла.

3-го февраля 1730 года, по приглашенію верховниковъ, собрались сенать, синодъ и генералитеть, для чего — не было сказано. Верховники вышли и прочли отвътное письмо Анны и пупкты, ограничивающіе самодержавную власть. Впечатлівніе било странное: всі удивлялись и въ тайнъ негодовали; повидимому, сами верховники не ожидали этого и, по словамъ Өеофана Проконовича, «опустили ущи, какъ «бъдные ослики»; одинъ князь Голицынъ не потерялся и, часто похаркивая, говорилъ: «Вотъ какъ милостивая государиня, какое она нашему отечеству благодъяние сдълала. Надо благодарить государиню». Громко неудовольствія своего никто не высказаль, быть можеть, по--тому, что въ «палатъ оной (гдъ пропсходило собраніе), по переходамъ, въ сѣняхъ и избахъ, многочисленное стояло вооруженное воинство». Однакожъ, всв согласились благодарить государыню за такую «неизреченную милость», и первый подписался на благодарственномъ листв Ософанъ; всвхъ подписей било съ пятьсотъ. Оставалось ожидать Анны; но до прітада ея уже обнаружилось, какъ непрактично поступили верховники, придавъ дёлу тайну; эта тайна стёсняла ихъ на каждомъ шагу, она не позволяла имъ дъйствовать ръшительно и они постоянно делали промахи: въ Успенскомъ соборе служился модебенъ, причемъ Анна провозглашается на ектеніи самодержацею «пунктовъ» не объявляютъ всенародно, оставя это до прівзда государыни, котя Василій Владиміровичь Долгорукій и настанваль, чтобъ въ печатный манифестъ «внести кондиции и письмо ел величества, чтобъ народъ ведалъ ради соблазну». Въ верховный тайный советъ стали поступать мивнія, требованія увеличенія числа членовъ этого совъта-одни до 12-15, другіе до 21, съ тімь, чтобъ «нынь въ прибавокъ и впредь на ваканціи въ верховной тайный совъть вибирать обществомъ, генаралитету военному и статскому и шляхетству на одну персону по три кандидата, изъ которыхъ одного выбрать предоставляется верховному тайному совъту»; такого же выборнаго начала требовали для сената, губернаторовъ и президентовъ коллегій. Всв эти мивнія не касались правъ восьми верховниковъ, и конечно ужъ не вредили ни мало тому принципу, на которомъ они хотъли основать монархическую власть; но все дёло именно и заключалось въ томъ, что верховники думали только о себь, о своихъ интересахъ, хотьли «полегчить себя», какъ живописно выразился Голицыпъ. Не оставивъ тоданныя инфнія совстить безть вниманія, они опять ограничились

«объщаніями и нальстили «старымъ и знатнымъ фамиліямъ»; о народъ говорилось только, чтобъ «людей боярскихъ и крестьянъ не доиускать ни къ какимъ дъламъ»—что само собой разумълось и «кре«стьянъ въ податяхъ сколько можно облегчать» — что ни къ чему не
обязывало. Купечеству верховники объщали «имъть о немъ призръніе и отвращать отъ него всякія обиды и неволи, и въ торгахъ имъть
ему волю, и никому въ однъ руки никакихъ товаровъ не давать, и
въ подати должно купцовъ облегчить, а прочимъ чинамъ въ купече«ство не мъщаться». Но что значили эти неопредъленныя объщанія?

Известно, какъ окончилась попытка верховниковъ. Въ то время, когда они дъйствовали такъ непоследовательно, постоянно совершая промахи и боясь своихъ противниковъ, которымъ, однакожъ, уступить не хотьли въ какомъ-то странномъ ослеплени, Анна Іоанновна съ мерваго шага поступаетъ умно и смело, съ перваго шага нарушаетъ условія, провозглашая себя полковникомъ преображенскаго полка, на что она не имъла права; кавалергардамъ сама подносить по рюмкъ водки; несмотря на то, что верховники окружили ее дозоромъ и держали почти въ заперти, она находитъ средства переписываться, и сносится съ своими приверженцами '). Но и партія, преданная императриць, по крайней мъръ значительная часть ея въ сущности не отступала отъ принципа верховниковъ, но не желала господства ихъ. Въ этомъ смыслѣ 25-го февраля была подана императрицѣ просьба въ большой залъ дворца, куда собралось человъкъ 800 изъ сената, тенералитета и дворянства. Благодаря государыню, что она отказалась отъ самодержавія, дворянство просило ее собрать особую коммиссію, въ которую назначить по одному или по два человъка отъ каждой фамиліи для разсмотрівнія разныхъ проектовъ, поданныхъ въ верховный тайный совыть и самихь извыстныхь «пунктовь». Императрица немедленно даетъ согласіе, несмотря на замъчаніе Василія Лукича Долгорукаго, что подобную просьбу должно разсмотрѣть государынъ виъстъ съ членами верховнаго тайнаго совъта. Едва произнесла она свое согласіе, какъ гвардейскіе офицеры и нікоторые изъ дворянства начали кричать: «Не хотимъ, чтобъ государынъ предпи-

<sup>&</sup>quot;) Главною посредницею была свояченица князя Черкасскаго, штатсь-дама Прасковья Юрьевна Салтыкова, урожденная Трубецкая, по мужу свойственница императрице. Разсказывали, что употреблялись и другія средства сноситься съ императрицею, будто приносили къ ней каждый день ребенка, Биронова сына, и клали ему за назуху записки о ходѣ дѣла; наконецъ, будто Феофанъ Прокоповичъ подариль Аннѣ столовые часы, въ которыхъ подъ доскою она нашла увѣдомленіе, что преданные ей люди положили дѣйствовать рѣшительно. Ходилъ также слухъ, что верховники, устрашенные всеобщимъ неудовольствіемъ и не надѣясь выиграть дѣло, предложили Аннѣ провозгласить ее самодержицею, на что она отвѣчала: «Это для меня слишкомъ мало получить самодержавіе отъ осьми персонъ».

сывались законы, она должна быть такою же самодержицею, какъ были: всь прежніе государи». Когда Анна, раздраженная шумомъ, стала ихъ. унимать, они бросились передъ нею на колъни, клялись въ своей преданности: «Прикажите, государыня, и мы принесемъ къ вашимъ ногамъ головы вашихъ злодеввъ». «Шляхетство, замечаетъ нашъ исто-рикъ, имъло теперь въ рукахъ подписанную императрицею просьбу о пересмотръ всъхъ проектовъ и установленій, съ общаго согласія, новой правительственной формы. Но къ чему повело бы это, когда уже такъ громко было заявлено желаніе, чтобъ возстановленъ быль старый порядокъ вещей, когда представители вооруженной силы высказались, что не позволять предписывать законовъ государынь? Благоразумно ли было давать опереживать себя въ преданности и подвергаться явной опасности?» Отвъчать было легко на такіе вопросы, когда дворянство никакой твердой почвы подъ собой не чувствовало. Оно составило новую просьбу о возстановленіи самодержавія и вътотъ же день подало ее императрицъ, которая разорвала «пункты» и приказала вновь привести всёхъ къ присяга: вмёсто «государынё и отечеству», какъ присягалъ народъ нъсколько дней тому назадъ, 25-гофевраля онъ присягалъ одной государынъ.

Такъ разлетълись надежды верховниковъ и дворянства. Представитель первыхъ, князь Дмитрій Михайловичъ Голицынъ сказалъ въкружкъ близкихъ къ себъ людей: «Транеза была уготована, но приглашенные оказались недостойными; знаю, что я буду жертвою неудачи этого дела. Такъ и быть; пострадаю за отечество; мнъ уже немного остается, и тв, которые заставляють меня плакать, будуть плакать долье моего». Пріятель казанскаго губернатора Волынскаго, бригадиръ Козловъ, писалъ ему незадолго до 25-го февраля, что «теперь у насъ прямое правление государства стало порядочное, какого нигдъне бывало.... И о государынъ такъ положено: что котя въ маломъ въ чемъ не такъ будеть поступать, какъ ей опредълено, то ее конечно вышлють назадь въ Курляндію, и для того будь она довольна тъмъ, что она государыня россійская; полно и того. Ей же опредъляють на годь 100,000, и темь ей можно довольной быть, понеже дядя: ея императоръ (Петръ Великій) и съ теткою ея (Екатерина I) довольствовался только 60,000 въ годъ». Бригадиръ заканчиваетъ письмо такими словами: «И что она сделана государынею, и то толькона первое время, помазка по губамъ». Весьма немудрено, что слова. эти сдълались бы пророческими, еслибы верховники удержались, тоесть вскоръ могло бы настать время, когда они сами заспорили бы за престоль для себя самихъ, и онъ могъ сделаться игрушкою въ рукахъ войска. Другой морали едва ли можно извлечь изъ этой олигаржической попытки, хотя поле предположеній-поле шаткое-и русскій престоль въ XVIII въкъ не избъть и помимо этого отъ зависимости.

«войска: императрицы Елисавета и Екатерина получили его только «благодаря содвиствію войска.

Изъ этого краткаго очерка боярскихъ стремленій читатели могутъ видьть, что г. Соловьевъ сообщаетъ немало новыхъ фактовъ; мы можемъ обратить еще вниманіе читателей на мастерскую характеристику его императрицы Анны Іоанновны (269 — 271). О «бироновщинь» мы узнаемъ, въроятно, изъ слъдующаго тома.

### NOS FILS, par J. Michelet.

Мишле прежде всего-поэтъ. Огромная ученость въ немъ какъ будто «случайность; поэтъ онъ отъ природы. Есть строгіе критики, которые надъ поэзіею Мишле покачивають головой, потому что фейерверкъ его апострофовъ и антитезъ выражается не въ стихахъ, а въ прозъ, и даже въ ученой прозъ. Многіе смотрять на Мишле какъ на Виктора Гюго прозы. Но гораздо справедливъе назвать его политическимъ ораторомъ въ исторіи. Оратору необходимо действовать на умъ слушателей сжатыми, картинными изреченіями; ораторъ, какъ боецъ, для достиженія своей цёли, имъетъ право обращаться къ самымъ страстямъ народа. Таковъ Мишле — историкъ. Не имъй онъ этихъ качествъ, не имъй онъ поэтическаго дара, который одушевляетъ его печатную ръчь, претворяетъ ее въ живое слово, —вся огромная ученость не дала бы ему возможности сдёлать то, что онъ сдёлаль. Во второй четверти текущаго стольтія никто болье Мишле не содыйствоваль освобожденію французскаго ума отъ часто возраставшей, вследствие политическихъ причинъ, сплы клерикализма. Мишле-дъятель прошлаго. Нынъ, послъ Конта, Прудона, при Ренанъ и Литтре образовался уже во Франціп. совсьмъ новый арсеналь для борьбы съ такъ-называемыми іезуитами, т.-е. мрачной силой невъжества и фанатизма, которая еще не утратила господства надъ значительными массами. Но въ свое время, главную, если не всю, заслугу этой борьбы несъ на своихъ плечахъ Мишле. Его проповъдь была тъмъ дъйствительное, что онъ покорилъ ею молодежь, то-есть самую будущность страны.

Вотъ та точка, съ которой следуетъ смотреть на этого почтеннаго общественнаго деятеля; и тогда становится очевидно, что самая разбросанность его изложенія, его поэтическій жаръ составдяли весьма важныя достоинства, а не недостатки, и что именно въ смыслё практическомъ эти достоинства были гораздо драгоценне самой трезвой объективности, самой неподкупной критики. Безъ нихъ, Франція въ Мишле имела бы только однимъ ученымъ больше, и кто можетъ сказать, сколькими горячими защитниками свободи меньше?!

Само собой разумжется, что такой изобильный поэтический талантыне могъ замкнуться въ рамкахъ одного прошлаго, не могъ воздержаться отъ прямого обращения и къ темъ вопросамъ, которые, находись вив его спеціальности какъ ученаго, и въ самой этой спеціальности, занимали его наиболъе: вопросомъ объ освобождении личности отъ гнета преданій, о равноправности членовъ общества, объ отпошеніяхъ человіка ко внішней природі и т. д. И большинство читателей напрасно думаеть, что Мишле обратился къ этимъ вопросамъ уже по старости лътъ, какъ бы уставъ отъ серьезной исторической работы и политической борьбы, и сталь заниматься потому, что ему дълать было нечего. Еще будучи въ полной силъ лътъ, при Людовикъ-Филиппъ онъ написалъ свои книги «Du prêtre, de la femme, de la famille», и (вм'єст'є съ Кине́) — «Des jésuites». Сочиненія его, явившіяся въ посл'єднія л'єть четырнадцать: «Женщина», «Любовь», «Птица», «Море», «Гора» и т. д. представляютъ вовсе не плоды старческой праздности, а поэтическій разсказь о думахь, занимавшихъ этого оратора и поэта въ теченіи всей его жизни. Мишле теперь 72-й годъ. Но такіе люди до глубокой старости сохраняють и силу молодости, и ея слабости, ея увлеченія.

Мы не имѣемъ намѣренія излагать здѣсь всю дѣятельность знаменитаго писателя и подвергать критическому анализу всѣ противорѣчія разныхъ его сочиненій. Это было бы напрасно уже потому, какъ мы сказали выше, что Мишле весь относится къ прошлому, всеего міросозерцаніе, построенное на возвышенныхъ, но неустойчивыхъчувствахъ, относится къ періоду уже прожитому европейскимъ обществомъ. Достаточно одного указанія. Онъ, который, въ исторіи общества, никогда не хотѣлъ признавать закона необходимости и всегда ссылался противъ такого закона на священныя, первобытныя правачеловѣческой личности, онъ самъ, въ изслѣдованіяхъ основъ общественнаго устройства, приноситъ эти права личности, по отношенюкъ женщинѣ, въ жертву тому закону необходимости. И спасается онъ изъ этого противорѣчія только помощью поэтическаго произвола, надѣляя женщину, взамѣнъ человѣческихъ правъ, богоподобнымы качествами.

Новъйшее сочинение Мишле «Наши дъти»—отражаетъ на себъ всъ сильныя стороны его таланта и всъ слабыя стороны его изложения. Книга эта, имъющая педагогическое назначение, не есть ни история воспитания, ни изложение полной его системы, котя касается и того и другого. Нътъ никакой полноты, ничего законченнаго, но есть не мало великолъпныхъ страницъ, которыя могутъ быть прочтены не только съ увлечениемъ, но даже съ пользою, какъ красноръчивая проповъдь противъвсякаго деспотизма, и какъ интересная, остроумная, котя слишкомъ праткая оцънка главныхъ педагогическихъ системъ.

Авторъ объясняеть, что всв предшествовавшія его сочиненія ведуть къ этой книгѣ — Nos fils, и что справедливо. Здѣсь является и поэтическій, остроумный историческій живописецъ, и общественный философъ, основывающій общество на святости брака, и поэтъ естествовѣдѣнія, призывающій новыя поколѣнія къ общенію съ природой. Мишле говоритъ, что книги его о природѣ и семействѣ принались во Франціи какъ «воскресныя» или «вечернія» книги. И въ самомъ дѣлѣ, онѣ полезны какъ книги для чтенія, для отдохновенія, но только не дѣтямъ, и не большинству женщинъ, а людямъ съ прочнымъ образованіемъ и самостоятельнымъ мышленіемъ.

Если человъкъ родится sub potestate diaboli, если природа его сама по себъ зла—воспитаніе должно состоять въ томъ, чтобы карать, умерщвлять его стремленія и сдерживать его развитіе. Если человъкъ родится невиннымъ и свободнымъ, то слъдуетъ его развивать — вотъ исходныя точки двухъ системъ воспитанія, совершенно отличныхъ между собою по духу; можно стараться, какъ обыкновенно и стараются, согласить одно съ другимъ, то-есть на практикъ осуществлять развитіе, удерживая необходимость умерщвленія въ теоріи, но всѣ эти понитки будутъ напрасны, и практика развитія, когда она вънчается успъхомъ, обращаетъ въ мертвую букву теорію умерщвленія. За этой альтернативой, Мишле указываетъ необходимый принципъ той системы воспитанія, которая стремится къ развитію: она развиваетъ силы человъка для длюствія. Дъйствіе, творчество — вотъ цъль развитія в руководящее начало раціональнаго воспитанія.

Поставивъ такимъ несомнъннымъ образомъ вопросъ о сущности воспитанія, Мишле делаеть очеркь всехь опасностей, угрожающихъ умственному развитію ребенка и желательнаго предупрежденія ихъ начиная съ эпохи зачатія, потомъ въ первые годы его въ семействъ. Вся эта часть исполнена тонкихъ художественныхъ этюдовъ, нъсколько сантиментально, но съ другой стороны и энергично въ историческихъ примърахъ и очеркахъ нравовъ. Къ сожальнію, чрезмърное увлечение автора семейною поэзіею портить некоторыя, весьма практическія мысли его, обращая ихъ опять-таки въ поэзію. Кто не убъкденъ, что образование женщинъ, умственная развитость матери — могущественнъйшее средство для поднятія уровня воспитанія вообще? Мишле, какъ художникъ, подходитъ къ этой мысли картиною: молодаж женщина сидить, призадумавшись надъ судьбою своего ребенка, который еще не родился. Она уже любить его и больше всего думаеть о немъ: она сама хотъла бы быть лучше, умнъе, добръе, на пользу своего ребенка.

«Полночь. Мужъ, уставшій отъ дневной работы, спить. Но ей нѣтъ сна. Вотъ она помолилась, помечтала, прочла нѣсколько добрыхъ словъ, вѣщающихъ о жизни будущей. Она подходить къ окну, и засматривается на звъзды; оначувствуетъ себя выше себя самой. Какое-то влечене, какай-то душевная центростремительная сила подымаетъ, возвышаетъ ея сердце къ этимъ дучезарнымъ мірамъ, которыхъ дружескій свътъ какъ будто призываетъ ее къ какой-то окрыленной жизни, легчайшей, высщей, и къ въчному міровому успъху.»

«Какъ бы поддержать ее, продолжаеть поэть, въ этомъ порывъ воли? О какъ и хотълъ-бы, чтобы у нея была хорошая книга, простая и отрадная, дышащая геройскимъ духомъ творчества, книга, которая дала бы ей могучую пищу. Но такой книги нётъ. Ни одна недостойна ея. Ни одна книга недостойна святости ея мысли, ея духовной потребности. Всего менѣе книги мрачныя или мистическія, товорящія о безсиліи человѣческаго творчества. Далѣе авторъ совершенно справедливо говоритъ, что женщинѣ недостаетъ самой прочной нравственной поддержки — великой общественной мысли. У молодыхъ людей, даже у тѣхъ, которые считаютъ себя наиболѣе испорченными, порою оживаетъ именно этотъ смыслъ великой общественной задачи, солидарности; у женщины его-то и недостаетъ.

Все это прекрасно, основная мысль совершенно върна. Но чтоже предлагаеть авторь для сообщенія женщинамь этой нравственной поддержки, этой укрѣпляющей общественной мысли?—«Ей надокнигу живую-сердце любимаго человѣка». И вотъ Мишле, отступая. отъ логики, забывая исторію, впадаеть въ сантиментальность поэзіи и ожидаеть отъ молодого мужа, что онъ посвятить будущую мать въ эту общественную солидарность, заинтересуетъ ее въ задачахъ. общества, въ политикъ даже, отбросивъ стращныя и непонятныя для нея цифры бюджета и т. д. Хорошо! Ну, а если женщина рожаеть уже не въ первий разъ, если мужъ уже не молодой, если, наконецъ, женщина никакимъ образомъ не заинтересуется политикой, въ которой сама не играетъ никакой роли, не принимаетъ никакого участія? Легко-картину Мишле, и эти звъзды, и этого пробуждающагося, для толковъ о политикъ, мужа обратить въ каррикатуру. А между тъмъ сама картина хороша и-главное, мысль, на которую наводить егоавторъ, безусловно върна. Въ слъдующей за нею фальши виновато только міросозерцаніе самого Мишле, основанное на неустойчивыхъ чувствахъ, а не на логикъ человъческой природы и интересовъ личности.

Почему у женщины нътъ той нравственной поддержки, которую даютъ развитому мужчинъ мысль общечеловъческой солидарности и дума о судьбъ того общества, въ которомъ онъ живетъ? «Рожденная преимущественно для идеи личной, для мужа, для ребенка, женщина трудно возвышается до понятія объ отечествъ, объ общественномъ благъ, о человъчествъ». Но если женщина рождена преимущественно для идеи личной, и въ особенности для посвященія своей лич-

«ности другой личности, въ такомъ случав, очевидно, что никакая «живая книга», въ видъ сердца любящаго человъка, не въ состояніи превозмочь этой трудности. Солидарность общечеловъческую можетъ глубоко сознавать только тотъ, кому открыло ее воспитаніе; политическую задачу можетъ серьёзно принимать къ сердцу только тотъ, кто самъ въ ней заинтересованъ, въ ней участвуетъ. Вив этого, можно пожалуй развлекаться мыслью о чьей-либо, для насъ чужой, насъ не объемлющей солидарности, но находить въ мысли о ней серьёзную нравственную поддержку, нельзя, какъ бы красноръчиво и какими бы любящими устами предметъ этотъ объясненъ ни былъ, въ пору поэтическаго увлеченія.

Мы остановились на предшествующей картинь потому, что она даетъ върное понятіе и о нетвердости педагогическихъ взглядовъ Мишле, и о самой манеръ его изложенія. Необходимо впрочемъ прибавить, что многія мъста, описывающія разныя стороны, могли бы быть опущены, не только потому, что онъ не идутъ къ дълу, но и потому, что ихъ паеосъ, слишкомъ интимный, иногда производить отталкивающее впечатльніе. Но сдълаемъ очеркъ исторической части книги, которая, разумъется, лучшая.

Начинается противопоставленіемъ свѣтлой, веселой, такъ-называемой классической древности съ варварствомъ среднихъ вѣковъ. Совершенно иная идея оживляетъ общество и руководитъ прежде всего воспитаніемъ.

«Разсуждать, обращаться въ добрымъ чувствамъ, въ понятливости? Это осуждается. Въдь это значило бы пробуждать именно то, что требуется погасить—разумъ... плеть выгонитъ изъ него демона... Средніе въка не что иное, какъ война противъ демона. Отъ духовныхъ на мірянъ, отъ родителей на ребенка, отъ учителя на ученика, воднами и каскадами льется цълый водопадъ ударовъ. Идя мимо церкви, мимо дома, мимо школы, отовсюду слышатся вопли. Еще Монтань, жившій въ періодъ уже менѣе дикихъ нравовъ, говоритъ, что школа, это — адъ. Наступаетъ возрожденіе и съ нимъ обращеніе къ человѣческой природъ. Рабле является представителемъ тогдашняго, грубо-чувственнаго человѣка». Семнадцатый въкъ и ісзуиты, распространители посредственности, дѣятели общаго преступленія, поверхностный фенелонъ, Локкъ, предупредившій Фрёбеля—эпохи и люди слѣдуютъ одни за другими, въ краткихъ и сильныхъ эскизахъ, какіе умѣютъ дѣлать Мишле и Гюго въ его карактеристичныхъ перечняхъ.

Восемнадцатый вікт уже провозглашаеть истинную ціль. Вольтерь говорить: «піль человін»— дійствіе». Вико говорить: «человінчество само сділало себя тімь, чімь оно есть. Человінь самь куеть свою судьбу». Лейбниць: «Человінь есть сила діятельная, непре-

рывно дъйствующая причина и самое сознаніе собственнаго существованія истекаеть въ немъ единственно изъ этой внутренней причины (изъ дъйствія), которая «есть — онъ самъ». Одна изъ лучшихъ педагогическихъ книгъ является въ это время. Робинсонъ, герой англичанина де-Фо — человъкъ поставленный въ такія условія, что все долженъ создавать себъ заново, все самъ. Робинсонъ внушилъ Руссомысль «Эмиля».

Руссо́, именно въ «Эмиль», сознаетъ задачу ясно и прямо провозглащаетъ, по отношенію уже именно къ воспитанію: «пусть дѣйствуетъ природа», и указываетъ цѣлью самого человѣка — дѣйствіе.
Но Руссо́ отталкиваетъ автора именно одною изъ сильнѣйшихъ своихъ сторонъ: онъ воспитываетъ человѣка, а не сынка нѣжныхъ родителей, воспитываетъ его въ природѣ и для общества — и больше ничего. Нѣтъ семейныхъ прелестей, и Мишле́ груститъ надъ питомцомъ
Руссо́.

- Посл'ядствіемъ «Эмиля» является филантропія.

Въ одномъ изъ швейцарскихъ кантоновъ, въ 1798 году, собрали въ пустомъ монастыръ 80 дътей 4 — 10 лътъ, сиротъ, оставшихся посл'я военнаго разоренія. Нуженъ быль человікь, который бы и кормилъ, и одбвалъ ихъ, и присматривалъ за ними, и нашелся - Песталодди. Онъ выпрашивалъ для нихъ пищу, онъ сблизилъ ихъ въ семью и сталъ воспитывать. Ихъ ему было мало, онъ сталъ собирать покинутыхъ дътей. Въ то самое время, когда кругомъ свиръпствовала война, Песталоции началъ свое дъло мира, и любви. Основнымъ убъжденіемъ его было, «что человъкъ родится добрымъ». Мъстные жителисосъди порицали Песталоции: «какой это учитель», говорили они, «ученье его такъ просто, что любая баба могла бы вести его». Въ теченіи восьми м'єсяцовъ, онъ сообщаль все первоначальное образованіе: дети научались читать, писать, считать, и получили общія понятія о географіи, исторіи, даже естествовъдъніи. Песталоции попалъ впоследстви самъ подъ деспотизмъ одного изъ своихъ помощниковъ, Шмидта. Основный планъ Песталоции заключался въ соединении сада, мастерской и школы, то есть работы сельской, ремесленной и умственной, Шмидть уничтожаеть все, кром'в последней; ученики взаперти занимаются, цыфирью, деля область, втогов, деля подпистенция под перти занимаются, дыфирью, деля область на подпистенция под перти занимаются, дыфирью, деля область на подпистенция под перти занимаются, дыфирью, деля область на подпистенция подпи

Прододжатель Песталонци — Фрёбель. «Воспитаніе методомъ наведенія, воспитаніе дьйствіємъ», говорить Мишле, «было найдено до Фрёбеля. Какое начало оставалось присоединить къ этому? Воть какое — дъйствовать вначить творить, создавать», то-есть производить видимый и прочный результать. Фрёбель быль люсичимь. «Деревья, говорить онь, были мнь учителями». Съ дътства онь любиль заниматься землею, минералами, восхищался правильностью кристалловь, полюбиль строительство. Онь посьтиль школу Песталощи, когда она была въ Ивердёнь. Школа его въ то время уже отступила отъ первоначальнаго плана, Фрёбель усвоиль себъ именно планъ первоначальный — соединение школы съ мастерскою и садомъ. Онъ далъ дътямъ возможность самимъ дълать себъ игрушки, и притомъ не сложныя, трудныя, и состоящія изъ первоначальныхъ стереометрическихъ формъ: шара, овала и т. д. Мишле не описываетъ съ точностію метода Фрёбеля, такъ какъ вообще книга его есть только «освъщеніе началь», а не что-либо похожее на научное сочиненіе, а еще менъе на учебникъ. Работа механическая въ соединеніи съ умственною, гимнастика и пъніе — вотъ въ нъсколькихъ словахъ полная программа новаго воспитанія.

Последняя часть книги, где Мишле говорить о французских школахъ или лучше сказать объ условіяхь воспитанія, мало интересна.
Здёсь отрывочными взглядами, бёглыми замѣтками, нелья сдѣлать
ничего путнаго; это уже—не исторія, гдё нѣсколькими словами можно
характеризовать эпоху, и не обзоръ общихь принциповъ, который всегда
наиболье удаётся Мишле, при его глубокой учености и живописности
языка. Упомянемъ мимоходомъ, что онъ горько жалуется на отсутствіе
хорошихъ народныхъ книгъ, книгъ для первоначальнаго чтенія. Мишле
разсказываетъ, какъ онъ въ одинъ изъ дней іюньскихъ баррикадъ 1848
года, пораженный горестью, сказалъ Веранже: «О, кто съумѣетъ говорить съ народомъ? Кто напишетъ ему новъйшій завѣтъ? Безъ этого
мы погибнемъ». Тогда Беранже отвѣчалъ ему: «Терпѣніе; народъ самъ
создастъ свои книги».—«Но вотъ, продолжаетъ Мишле, съ тѣхъ поръ
прошло восемнадцать лѣтъ, и гдѣ же онь, эти книги?»

Едва ли нужно говорить, что Мишле въ душѣ почитатель классической образованности; но именно потому онъ тѣмъ съ большимъ сочувствиемъ относится къ введенію системы образованія реальнаго, къ ретформѣ 1865 года, которая предоставила общиннымъ среднимъ училищамъ (collèges communaux) замѣнить классицизмъ образованіемъ реальнымъ, и къ придачѣ каждому «лицею» реальной школы. «Превосходство нынѣшней Франціи», говорить онъ въ одномъ мѣстѣ, въ томъ, что оно до нѣкоторой степени соединяетъ вмѣстѣ мышленіе и дѣйствіе, образованіе и движеніе. Въ ней человѣкъ менѣе спеціализованъ, чѣмъ въ прежнемъ обществѣ. Возникли превосходныя сословія (во главѣ ихъ наши инженеры), которые удачно смѣшиваютъ обѣ эти жизни. Въ нихъ — люди въ самомъ дѣлѣ «полные», «или лучше сказать въ самомъ дѣлѣ люди».

Къ бывшему министру просвъщенія Дюрюн, автору реформъ, который хотьль подвинуть и женское образованіе, Мишле относится съ большимъ сочувствіемъ. Но онъ указываеть на тв препятствія, сильныя при второй имперіи, которыхъ не могь одолють этоть благонамъренный человъкъ. «Самой священной, по моему, обязанностью», говорить еще Мишле, «будеть, на другой же день, когда ослабнеть
жестокій механизмъ произвола. — дать вознагражденіе тому, кто наиболье оть нея пострадаль. Я утверждаю, что пострадаль оть нея
наиболье — школьный учитель. Посль 2 декабря, десять тысячь ихъ
было вдругь отставлено, надо бы сказать убито. Это было варооломеевское избіеніе голодомъ. Счастливъ, кто въ самомъ дъль померъ.
А что сказать о бъдствіяхъ тъхъ, кого пощадили, тъхъ, кто стали
илотами, сдълались слугами (пономарями, церковными сторожами),
дрожащими рабами священниковъ! Несчастный этотъ народъ (около
7000 заслуженныхъ людей), когда ему возвращено будетъ слово, повъдаетъ, что претерпъль онъ въ томъ жестокомъ плъну, съ которымъ
не сравняется плъненіе Израиля и Іуды»!

Юность знаменитых людей. Соч. Евгенія Мюллера. Съ 23 нарижскими картинами, рисованными Эмилемъ Баяромъ. Спб. 1870.

Исторія черезчуря доброй собаки. Соч. М. де-Шервиля съ 54 рисунками художника Андрье. Переводъ Марка-Возчка. Спб. 1870.

Объ эти книжки могутъ служить полезнымъ чтеніемъ для дътей, но преимущество остается за первою. Евг. Мюллеръ собралъ такіе факты изъ юности знаменитыхъ людей, которые указываютъ на развитіе ихъ таланта, на борьбу съ бъдностію, съ нуждою, со всевозможными препятствінми; примъры мужества, терпънія, великодушія и другихъ хорошихъ качествъ, разсказанные просто и увлекательно, могутъ служить прекраснымъ матеріаломъ для нравственнаго воздъйствія на дътей. Такъ какъ книжка переведена съ французскаго, то разумъется преобладаютъ въ ней біографіи французовъ; но переводчикъ дополнилъ ее нъсколькими русскими примърами, не особенно, впрочемъ, удачными; къ тому же самое изложеніе этихъ прибавленій слишкомъ сухо и напоминаетъ справочные словари.

Сборнике свидений о Кавказских ворцах». Изданіе навназскаго горскаго управленія.

Випуски 1 и 2, 1868—1869. Тифлись.

Подвиги нашихъ войскъ на Кавказъ гораздо намъ извъстнъе, чъмъ племена, съ которыми мы боролись. Марлинскій и Лермонтовъ были

первые, которые познакомили, въ типахъ идеализированныхъ, русское общество съ тъмъ, что по слухамъ ему извъстно было подъ именемъ черкеса и черкешенки. Надо думать, что и тутъ режимъ тайны имълъ вначительную долю своего вліянія, какъ будто изученіе народа, съ которымъ ведешь упорную войну, можетъ помешать успехамъ последней. Едва ли можно согласиться съ теми, которые скажуть, что изученіе это было невозможно: если французы, наприм'єръ, им'єють весьма обстоятельныя сочиненія о Кавказ'є, то какъ бы не им'єть ихъ намъ, а между темъ до сихъ поръ, кромъ болье или менье дельныхъ журнальныхъ статей, у насъ нътъ сочиненія, изъ котораго бы читающая масса публики могла познакомиться съ этой интересной страной, куда направили мы стопы свои болье выка тому назадъ. Редакція «Сбор-· ника», заглавіе котораго выписано нами, справедливо говоритъ, что «ни одна отрасль науки, раскрывающая жизнь народовъ вообще, не разработана по отношенію къ горцамъ въ такой степени, чтобъ на выписки ея можно вполнъ положиться. Раціональное изученіе горскихъ языковъ теперь только совершается и только въ последнее время раскрылась вся несостоятельность прежнихъ, весьма поверхностныхъ взглядовъ на этотъ предметъ знаній»; тоже должно разуміть объ исторіи, этнографіи и статистикъ. Предпринятый «Сборникъ» взялъ на себя задачу знакомить съ горскимъ бытомъ и даже надъется, если не проследить процессъ воспріятія горцами русскаго гражданства, то, «по крайней мёрё, дать ключь къ ясному пониманію этого предмета. Намъ кажется, что редакція «Сборника» слишкомъ двоитъ свои цёли и слишкомъ много объщаетъ: слъдя за «процессомъ воспринятія горцами русскаго гражданства», «объясняя правительственныя мъропріятія», она рискуеть сойти съ научнаго пути на путь журнализма и полемики, путь безплодный для изданія, выходящаго одинъ разъ въ годъ и такъ мало распространеннаго, что книжка, вышедшая въ 1868 г., получается въ Петербургъ наканунъ 1870 года. Кромъ этого намъ казалось бы, что въ научномъ отделе статьи съ «фельетонными» пріемами, какъ напр. статья г. П. У.: «Кое-что о словесныхъ произведеніяхъ горцевъ», не совстви умъстни. Авторъ начинаетъ острить съ самаго начала: «Заглавіе странное и неудачное, въ чемъ сознаюсь», говорить онъ, «но не могу придумать другого. О горской литературь не можеть быть рычи, потому что горцы теперь только начинають заучивать *литеры»*. И «литеры» курсивомъ, чтобъ читатель какъ-нибудь не пропустилъ каламбура; но нельзя же предположить, что авторъ не знаетъ о существовани термина «народная литература», которая есть у всякаго народа и которая имфеть весьма важное значение для его характеристики. Помимо дешевагоостроумія, другимъ приміромъ котораго можетъ служить фраза: «непріятное впечатлівніе, произведенное проклатіями на читателя — мы: разсвемъ исчислениемъ женскихъ красотъ, по понятимъ торцевъ помимо, говоримъ, этого въ статьъ г. П. У. собрано нъсколько горскихъ пословицъ, сказокъ и пъсенъ и высказано нъсколько замъчаній вообще о характеръ горскихъ произведений подобнаго рода; насколькозамъчанія эти отличаются «меткостію», какъ выразился о нихъ кто-тово 2 выпускъ «Сборника»—судить трудно; но намъ кажется, что редакція «Сборника» поступить несравненно лучше, если ограничится върною, по возможности, дословною передачею горской народной словесности, то-есть взглянеть на этоть предметь такъ же серьезно и: научно, какъ это дълается и дълалось Кирфевскимъ, Рыбниковымъ, Безсоновымъ и др. относительно русской народной словесности. Вовторомъ выпускъ «Сборника», редакція такъ и поступила относительнодовольно значительнаго собранія аварских сказокъ и басень, собранныхъ и «почти дословно» переведенныхъ на русскій языкъ г. Айдемиромъ Чиркивскимъ. Тоже самое можно сказать о собрании казикумукскихъ народныхъ сказаній и о памятникахъ народной литературы, сообщенныхъ г. Ипполитовымъ въ статьв «Этнографические очерки Аргунскаго округа». Къ числу интересных статей «Сборника» должно отнести «Адаты и судопроизводство по нимъ» г. Комарова и «Воспоминанія муталима» — муталимъ — учащійся, ученикъ при мечети г. Абдуллы Омарова, который объездиль почти весь Дагестанъ знаетъ его языки и нарвчія и принадлежить къ числу первыхъ распространителей между дагестанскими горцами грамотности на туземныхъ языкахъ, между тъмъ какъ прежде горскія племена Дагестана обучали дътей своихъ только арабской грамотъ, чтобъ доставить имъ возможность современемъ читать коранъ. Иниціатива введенія письменности и распространения грамотности на туземныхъ горскихъ языкахъ принадлежить генераль-лейтенанту Бартоломею и генеральмаіору Услару. Последній составиль общій для всёхь кавказскихь. языковъ алфавитъ и составилъ буквари и книги на многихъ языкахъ, имъ изученныхъ; г. Бартоломей составилъ буквари сванетскій, абхазскій и чеченскій. Вообще, если вѣрить «Сборнику», распространеніемъ грамотности на Кавказъ занимаются весьма дъятельно. Это тъмъ необходимъе, что грубость нравовъ въ этихъ странахъ почти первобытная. Г. Комаровъ въ упомянутой стать «Адаты и судопроизводство по нимъ» 1), приводить статистическія данныя о числ'в убійствъ и пораненій съ 1-го января 1861 г. по 1-го января 1867 г. въ Дагестанъ. При устройствъ окружныхъ управленій въ области, на-

<sup>1)</sup> Адать—слово арабское, значить «обычай». Въ Дагестанъ употребляется болье

чальникамъ округовъ вменено въ обяванность ежемесячно доставлять подробныя свёдёнія о всёхъ подобныхъ случаяхъ, но пока народъ не привыкъ еще къ новому управленію и не получилъ къ нему надлежащаго довърія, многія и убійства и пораненія, мировыя по которымъ могли состояться безъ вмѣшательства власти, скрывались отъ свъдънія ближайшаго начальства. И, несмотря на это, въ шесть лътъ было 447 убійствъ и 1082 пораненія; среднее число убійствъ и пораненій весьма велико; оно будеть еще больше, замічаеть авторь. если принять въ разсчетъ, что убійства и пораненія случаются преммущественно между взрослыми мужчинами. Если считать ихъ не болье одной четверти всего населенія, то изъ каждыхъ 300 человъкъ одинъ будетъ въ теченіе года или убитъ, или раненъ. Часть убійствъ считается законными жителями потому, что «адатъ» дозволяеть убивать безнаказанно: 1) каждому своего кровнаго врага: 2) насилующаго, нападающаго изъ засады, грабителя и объявленнаго врагомъ всего общества; 3) хозяину дома или поля — вора, пойманнаго на мъстъ преступленія; 4) мужу, отцу, сыну и брату-всякаго застигнутаго въ прелюбодъяніи съ женою, дочерью, матерью или сестрою: но при этомъ остается безнаказаннымъ только убійство обонхъ виновныхъ; нарушение этого правила, по волъ означенныхъ лицъ, считается какъ обыкновенное убійство; 5) пойманные въ мужеложствъ. оба виновные могутъ быть убиты родственниками, и 6) похитители женщины при преследовании родственниками похищенной. Затемъ всякое убійство влечеть за собою кровомщеніе: ему подвергаются одинаково мужчины и женщины, убійцы малольтные, сумасшедшіе, безумные, случайные, неосторожные, владельцы лошади, собаки и вообще всякаго животнаго, причинивщаго кому-либо смерть. Хотя убійства по кровомщенію положительно запрещены русскимъ закономъ и виновные подвергаются ссылкь въ арестанскія роты и на поселеніе въ Сибирь, но адатъ пустилъ слишкомъ глубокіе корни, чтобъ одна строгость наказаній могла искоренить эти преступленія. Въ началь 1865 года собраны были подробныя сведенія по всёмъ округамъ Дагестана о враждующихъ за убійства семействахъ и приступлено къ. примиренію ихъ. Изъ 830 враждующихъ семействъ примирено 542успъхъ весьма значительный.

Природа и люди на Касказъ и за Касказом, по разскавамъ путешественниковъ, поэтическимъ произведеніямъ А. Пушкина, Лермонтова, Я. Полонскаго и ученымъ изследованіямъ. Учебное пособіе для учащихся. Составилъ П. Надеждинъ. Спб. 1869.

Добросовъстно составленный и изящно изданный сборникъ, въ родъ географической хрестоматіи; но выборъ статей не всегда удаченъ, а помъщение стихотворений и нъкоторыхъ беллетристическихъ разсказовъ въ книгу съ научнымъ содержаніемъ едва ли можетъ быть чёмъ-нибудь оправдано. Мы думаемъ, что редакція такихъ сборниковъ не должна ограничиваться однимъ выборомъ статей, но п приминеніемъ ихъ къ тимъ цилямъ, съ которыми сборникъ составляется. Поэтому далеко недостаточно прочесть изв'єстную книгу или статью и, отметивъ въ ней «отсюда до сюда», послать въ типографію для набора; лучшій методъ указалъ Грубе въ его извъстныхъ «Charakterbielder», выдержавшихъ въ нъсколько лътъ до десяти изданій въ Германіи, гдъ подобныхъ сборниковъ множество. Г. Надеждинъ очевидно прочиталъ много, но изъ этого многого онъ взялъ много статей совершенно лишнихъ, только увеличивающихъ число листовъ въ, книгъ и дълающихъ цъну ея дорогою. Сборникъ составленъ изъ статей почти исключительно русскихъ писателей и путешественниковъ, между тъмъ какъ, въ предисловіи, самъ составитель его говорить, что «свъдънія о Кавказъ главнымъ образомъ можно почеринуть изъ источниковъ на иностранныхъ языкахъ». Некоторыя статьи, взятыя г. Надеждинымъ, крайне устаръли, напр. статья взятая о Баку и бакинскихъ огняхъ изъ Гартвига, который, въ свою очередь, почерпнулъ ее изъ повздин въ Баку одного немецкаго путешественника, Коха, въ 1844 году.

М. Стасюлевичъ.

# СОДЕРЖАНІЕ

## ПЕРВАГО ТОМА.

# пятый годъ.

## январь — февраль, 1870.

| Кинга первая. — Январь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Crp.       |
| Костюшео и Реводюція 1794-го года.—І-ІУ.—Н. И. КОСТОМАРОВА.<br>Странная исторія.—Разсказъ.—И. С. ТУРГЕНЕВА.<br>Чехи въ 1848 и 49 годахъ.—П. А. РОВИНСКАГО.<br>Прусская Почта, ся устройство и современное состояне.—І. Организація почта                                                                                             |            |
| высшее почтовое въдомство. — И. Почтовая статистика. — ИІ. Карьера почтовыхъ чиновниковъ. — IV. Инсьма, газеты и проч. — V. Почтовые век селя и авансы. — VI. Статистика пересылки и пассажирское движение — VII Сельскій письмоносець. — VIII. Почтовая служба въ городахъ. IX. — Отмън безплатной почты — X. Тайна писемъ. — P. Б. | -<br>1.    |
| безддатной почты.—Х. Тайна писемъ. —РЪ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 173      |
| Земство и народныя школы.—Ег. С. ГОРДВЕНКО.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 215      |
| Земство и народныя школы.—Ег. С. ГОРДЪЕНКО.<br>Европа и ся силы въ 1869 году.—І. Государственныя силы.—Л. П.                                                                                                                                                                                                                         | . 235      |
| ИНОСТРАННАЯ БЕЛЯЕТРИСТИКА. — ФРАНЦУЗСКОЕ ОБШЕСТВО ВЪ НОВОМЪ РОМАНЕ ГУСТАВ                                                                                                                                                                                                                                                            | A.         |
| Фловера.—I-IX.—А. С—НЪ.<br>Критика.—Умственное развитие русскаго народа.—Соціально-педагогическія усло                                                                                                                                                                                                                               | . 272      |
| вія уметрационо пазвитія пусскаго напола до Шапора да П                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 206      |
| вія умственнаго развитія русскаго народа, Ас. Шапова.—А. П                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 374      |
| Наши средства къ народному просвъщеню. По поводу бюджета министерств                                                                                                                                                                                                                                                                 | a          |
| народ. просв. на 1870 г.—I. Гимназіи.—Т. Д.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 388      |
| Внутреннее Обозръние. — Прошедшій годъ. — Наши успѣхи и колебанія. — Глаг нѣйшія событія и новыя реформы. —Наши дѣла на ограннахъ. —Проект                                                                                                                                                                                           | me /       |
| жельзнолорожных округовь. — Монополія больших компаній. — Московско                                                                                                                                                                                                                                                                  | )-         |
| курская дорога. — Лыкско-брестская и Либавская дороги. — Протекціонизм                                                                                                                                                                                                                                                               | ъ          |
| въ жельзнодорожномъ дълъ Открытіе губерискаго земскаго собранія в                                                                                                                                                                                                                                                                    | ъ          |
| Петербургъ. — Народное просвъщение и статья князя Щербатова объ Ува                                                                                                                                                                                                                                                                  | 410        |
| ровскомъ министерствъ. Иностранное Обозръние. — Министерские кризисы въ западныхъ государствахъ.                                                                                                                                                                                                                                     | . 410      |
| Парламентскія партін и новое министерство во Франціи.—Вінскій рей                                                                                                                                                                                                                                                                    | χ- `       |
| стагъ и петиція рабочихъ. — Министерскій кризисъ въ Баваріи и его о                                                                                                                                                                                                                                                                  | r-         |
| ношение къ германскому единству: ультрамонтаны и націоналисты                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 434      |
| Корреспонденція на Парижа. Политика, литература театрь. Н.                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 439      |
| Корреспонденція взъ Берлина.—Парламентская сессія и министерство.—К.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 470        |
| Письма въ провинцио.—Хроника общественной жизни.—М, AB—ВБ Очерен и Замътен.—Изъ современной истори московскаго университета.—А                                                                                                                                                                                                       | 488        |
| Новъйшая литература. — Судьбы русскихъ писателей. — Портретная Галлерея ру                                                                                                                                                                                                                                                           | C-         |
| скихъ дъятелей, А. Мюнстера. Т. И.—А. С—НЪ                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 488      |
| Новыя книги и Библіографическій листокь. — Осьмнадцатый выкъ. Историческій сбо                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>p</b> - |
| никъ, Кн. IV. —О самоуправленін. Кн. Васильчикова. Т. І. —Письмо И.                                                                                                                                                                                                                                                                  | C.         |
| Тургенева къ редактору                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 500      |

| Кинга вторая. — Февраль.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Стр.       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Костюшко и Революція 1794-го года.— IV. Воодушевленіе поляковь и их на-<br>дежды; универсаль Костюшки объ освобожденій народа.— VII. Аресты,<br>волненія и казни въ Варшавь; диссиденты; высочайшій совыть.— VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Меры высочайшаго совета въ поддержанию революции и военных демствы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _          |
| — IX. Костомисо подъ Варшавою и пруссаки. — X: Возстаніе въ Великой Польшь, и взятіе русскими Вильны. — Н. И. КОСТОМАРОВА.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 511        |
| отприменти и по пориническая организация. — Статья первая. — А. А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.01       |
| КЛАУСА.  Издалека и велизи. — Повесть. — VI-X. — Н. В. УСПЕНСКАГО.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 629        |
| Чеми въ 1848 и въ 1849 годахъ. — Окончаніе. — П. А. РОВИНСКАГО Европа и вя силы въ 1869 году. — П. Общественныя силы. — Л. П.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UUD        |
| A TERMINATED AND ADDITION OF A SECONDER 1 - 1 SOCIUTABLE MANDALTEUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Александра. — А. Н. ПЫПИНА.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 722        |
| тава Фловера. — X-XXII. — А. С-НЪ. Организація равочей силы женщины въ Германін. — РЪ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 769<br>823 |
| Description () POSPARIE () THET'S FOCVASDCTBEHHATO KOHTOUAL HO MONOMICHIO ONA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| жета 1868 года. — Новый заемь. — Новай программа жельзныхь до-<br>рогь.—Уральская дорога.—Второй періодь крестьянской реформы.—«Мо-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| оторогія Веломости» и прокламанін.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 030        |
| Иностранное Обозръние. — Настоящее положение дъль во Франции. — Наполе-<br>онъ III, Рошфоръ и Олливъе. — Слова и дъла новаго министерства. — Свобода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| печати и парламентаризмъ.—Стачка въ Крёзо.—Недоверіе къ рабочимъ.—<br>Программы англійскаго и австрійскаго министерствъ.— Новое министер-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| ство въ Италіи — Кантилатура на испанскій престоль.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OUR        |
| Корреспонденція изъ Флоренціи. — Политическія партіи въ итальновом в мар-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 877        |
| Критика моихъ критиковъ. В. В. СТАСОВА.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 897<br>935 |
| HERPOMOTE, A. H. LEFIGHT PROPERTY RECEIVED BEEN WITH PORT - MCTORIS POC-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| CIN, C. COLOBBEBA, TOME XIX-HI. — Nos RUS par J. Michelet. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 957      |
| Hearts which is Supplicially and the control of the | 4          |
| Евг. Моллера. — Исторія черезъ-чуръ доброй собаки. Перев. Марка-<br>Вовчка. — Сборъ свъденій о кавказскихъ горцахъ. — Природа и люди на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Кавиазв и за Кавиазомъ. Сост. П. Надеждинъ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 964      |



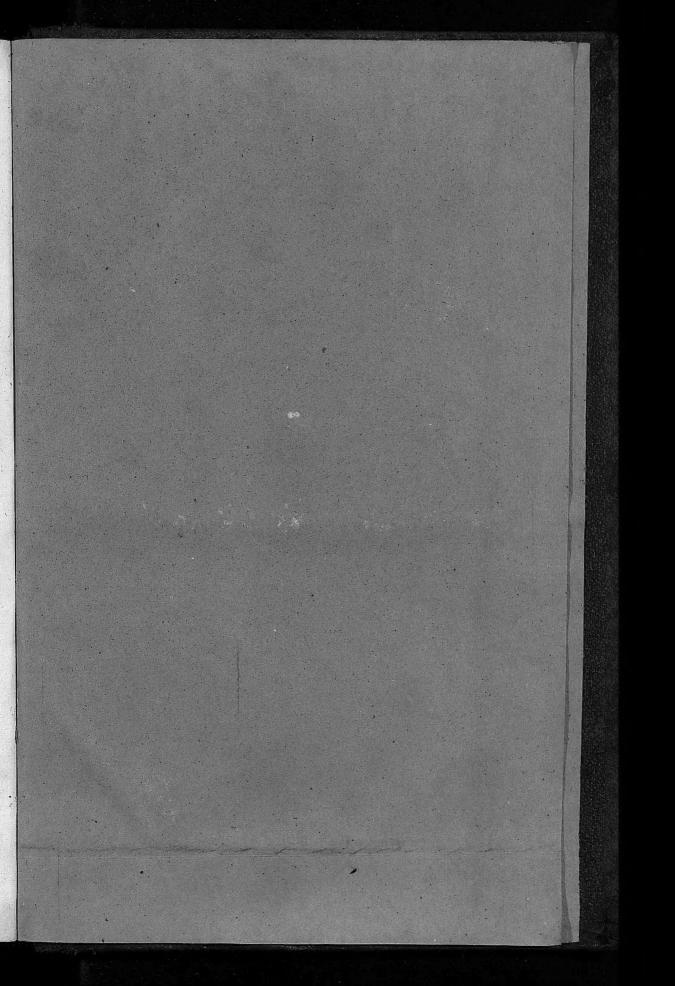





